







Владимиръ Митрофановичъ

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

**СОЧИНЕНІЙ** Sochineny

# П.И.МЕЛЬНИКОВА

[АНДРЕЯ ПЕЧЕРСКАГО].

2. i2d.

изданіе второе.

Съ критико-біографическимъ очеркомъ А. А. Измайлова и съ приложеніемъ портрета П. И. Мельникова-Печерскаго.

v. 2.

томъ второй.

513530

Приложение къ журналу "Нива" на 1909 г.

С.-ПЕТЕРВУРГЪ. Изданіе Т-ва А. Ф. МАРКСЪ. 1909.

British In the same

• Артистическое заведеніе Т-ва А. Ф. Марксъ, Измайл. просп. № 29.

PG 3337 M45 1909 t.2

## ВЪ ЛЪСАХЪ.

Романъ въ четырехъ частяхъ.

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

#### Глава первая.

Верховое Заволжье — край привольный. Тамъ народъ досужій, бойкій, смышленый и ловкій. Таково Заволжье сверху отъ Рыбинска внизъ до устья Керженца. Ниже не то: пойдетъ лъсная глушь, луговая черемиса, чуваши, татары. А еще ниже, за Камой, степи раскинулись, народъ тамъ другой: хоть русскій, но не таковъ, какъ въ Верховьь. Тамъ новое заселенье, а въ заволжскомъ Верховы Русь изстари усълась по льсамъ и болотамъ... Судя по людскому наръчному говору — новгородцы въ давнія рюриковы времена тамъ поселились. Преданья о Батыевомъ разгромъ тамъ свъжи. Укажутъ и «троцу Батыеву» — и мъсто невидимаго града Китежа на озеръ Свътломъ Яръ. Цъль тоть городъ до сихъ поръ — съ бълокаменными стънами, златоверхими церквами, съ честными монастырями, съ княженецкими узорчатыми теремами, съ боярскими каменными палатами, съ рублеными изъ кондоваго, негніющаго льса домами. Цель градь, но невидимъ. Не видать грѣшнымъ людямъ славнаго Китежа. Сопрылся онъ чудесно, Божьимъ повельньемъ, когда безбожный царь Батый, разоривъ Русь суздальскую, пошелъ воевать Русь китежскую. Подошель татарскій царь ко граду Великому Китежу, восхотьль дома огнемъ спалить, мужей избить либо въ полонъ угнать, женъ и девицъ въ наложницы взять. Не допустиль Господь басурманскаго поруганья надъ святыней христіанскою. Десять дней, десять ночей Батыевы полчища искали града Китежа и не могли сыскать, ослепленные. И досель тотъ градъ невидимъ стоитъ, - откроется передъ

страшнымъ Христовымъ судилищемъ. А на озерѣ Свѣтломъ Ярѣ, тихимъ лѣтнимъ вечеромъ, виднѣются отраженныя въ водѣ стѣны, церкви, монастыри, терема княженецкіе, хоромы боярскія, дворы посадскихъ людей. И слышится по ночамъ глухой, заунывный звонъ колоколовъ китежскихъ.

Такъ говорять за Волгой. Старая тамъ Русь, исконная, кондовая. Съ той поры, какъ зачиналась земля Русская, тамъ чуждыхъ насельниковъ не бывало. Тамъ Русь сызстари на чистотъ стоитъ — какова была при прадъдахъ, такова хранится до напихъ дней. Добрая сторона, хоть и смотритъ

сердито на чужанина.

Въ лѣсистомъ Верховомъ Заволжъѣ деревни малыя, зато частыя, одна отъ другой на версту, на двѣ. Земля холодна, неродима, своего хлѣба мужику развѣ до масленой хватитъ, и то въ урожайный годъ. Какъ ни бейся на надѣльной полосѣ, сколько страды надъ ней ни принимай, круглый годъ трудовымъ хлѣбомъ себя не прокормишь. Такова сторона!

Другой на мѣстѣ заволжанина давно бы съ голода по-меръ, но онъ не лежебокъ, человѣкъ досужій. Чего земля не дала, умѣньемъ за дѣло взяться беретъ. Не побрёлъ заволжскій мужикъ на заработки въ чужу-дальню сторону, какъ сосѣдъ его вязниковецъ, что съ пуговками, съ тесемочками и другимъ товаромъ кустарнаго промысла шагаетъ на край свѣта семьѣ хлѣбъ добывать. Не побрелъ заволжанинъ по бѣлу свѣту плотничать, какъ другой сосѣдъ его Галка \*). Нѣтъ. И дома сумѣлъ онъ приняться за выгодный промыселъ. Вареги зачалъ вязать, поярокъ валять, шляны да сапоги изъ него дѣлать, шапки шить, топоры да гвозди ковать, вѣсовыя коромысла чуть не на всю Россію дѣлать. А коромысла-то какія! Хоть въ аптеку бери — сдѣланы вѣрно.

Лъса заволжанина кормять. Ложки, плошки, чашки, блюда заволжанинъ точить да красить; гребни, донца, веретена и другой щепной товаръ работаеть, ведра, ушаты, кадки, лопаты, коробья, весла, лейки, ковши, все, что изъ лъсу можно добыть, рукъ его не минуеть. И смолу съ дегтемъ сидить, а заплативъ попенныя, рубить лъсъ въ казенныхъ дачахъ и сгоняетъ по Волгъ до Астрахани бревна, брусья, шесты, дрючки, слеги и всякий другой лъсной товаръ. Волга подъ бокомъ, но заволжанинъ въ бурлаки не хаживалъ. Послъднее дъло въ бурлаки идти! По Заволжью такъ думаютъ: «честнъй подъ оконьемъ Христовымъ именемъ кормиться, чъмъ бурлацкую лямку тянуть». И правда.

<sup>\*)</sup> Крестьяне Галицкаго и другихъ увздовъ Костромской губернів.

Живеть заволжанинь хоть вь трудь, да въ достаткь. Сызстари за Волгой мужики въ сапогахъ, бабы въ котахъ. Лаптей видомъ не видано, хоть слыхомъ про нихъ и слыхано. Льсу вдоволь, лыко ни почемъ, а въ ръдкомъ домъ кочедыкъ найдешь. Развъ гдъ такой дъдушка есть, что съ печи ужъ лътъ пятокъ не слъзаетъ, такъ онъ, скуки ради, лапотки иной разъ ковыряетъ, нищей братъв подать, либо самому обуться, какъ станутъ его въ домовину обряжать. Таковъ обычай: лътомъ въ сапогахъ, зимой въ валенкахъ, на тотъ свътъ въ дапоткахъ...

Заволжанинъ безъ горячаго спать не ложится, по воскреснымъ днямъ хлебаетъ мясное, изба у него пятиствиная, печь съ трубой; о черныхъ избахъ да соломенныхъ крышахъ онъ только слыхалъ, что есть такія гдь-то «на Горахъ» \*). А чистота какая въ заволжскихъ домахъ!.. Славятъ нъмцевъ за чистоту, русскаго корятъ за грязъ и неряшество. Побывать бы за Волгой тъмъ славильщикамъ, не то бы сказали. Кто знакомъ съ нашими степными да черноземными деревнями, въ голову тому не придетъ, какъ чисто, опрятно живутъ заволжане.

Волга рукой подать. Что мужикъ въ недѣлю наработаетъ, тотчасъ на пристань везетъ, а полѣнился — на сосѣдній базаръ. Большихъ барышей ему не нажитъ; и за Волгой не всякъ въ тысячники лѣзетъ, зато, какъ ни плоха работа, какъ работниковъ въ семьѣ ни мало, заволжанинъ вѣкъ свой сытъ, одѣтъ, обутъ, и податныя за нимъ не стоятъ. Чего-жъ еще?.. И за то слава Тѣ, Господи!.. Не всѣмъ же въ золотѣ ходитъ, въ рукахъ сѐребро носитъ, хотъ и каждому русскому человѣку такую судъбу мамки да няньки напѣваютъ, когда еще онъ въ колыбели лежитъ.

Немало за Волгой и тысячниковъ. И даже очень немало. Илохо про нихъ знаютъ по дальнимъ мѣстамъ потому, что заволжанинъ про себя не кричитъ, а если деньжонокъ малу толику скопитъ, не въ банкъ кладетъ ее. не въ акціи, а въ родительску кубышку, да въ подпольъ и зароетъ. Милліонщиковъ за Волгой нѣтъ, тысячниковъ много. Они по Волгъ своими пароходами ходятъ, на своихъ паровыхъ мельницахъ сотни тысячъ четвертей хлѣба перемалываютъ. Много за Волгой такихъ, что десятками тысячъ капиталы считаютъ. Они больше скупкой «горянщины» \*\*\*) да деревянной посуды промышляютъ. Накупятъ того, другого у сосѣдей да и плавятъ

\*) «Горами» зовуть правую сторону Волги.

<sup>\*\*)</sup> Горяншиной называется крупный щеппой товаръ: обручи, дуги, допаты, оглобли и т. п.

весной въ Понизовье. Барыши хорошіе! На иныхъ акціяхъ, пожалуй, столько не получишь.

Одинъ изъ самыхъ крупныхъ «тысячниковъ» жилъ за Волгой въ деревнѣ Осиповкъ. Звали его Патаномъ Максимычемъ, прозывали Чапуринымъ. И отецъ такъ звался и дѣдушка. За Волгой и у крестьянъ родовыя прозванья ведутся, и даже свои родословныя есть, хотя ни въ шестыхъ ни въ другихъ книгахъ онѣ и не писаны. Край старорусскій, кондовый, коренной, тамъ родословныя прозвища встарь бывали и теперь въ обиходѣ.

Большой, недавно построенный домъ Чапурина стоялъ середь небольшой деревушки. Домъ въ два жилья, съ лътней светлицей на вышкъ, съ четырьмя боковущами, двумя светлицами по сторонамъ, съ моленной въ особой горницъ. Ставленъ на каменномъ фундаментв, окна створчатыя, стекла чистыя, былыя, въ каждомъ окнъ запавъска миткалевая съ красной бумажной бахромкой. На улицу шесть оконъ выхолило. Бревна лицевой станы охрой на олифа крашены, крыша краснымъ червлякомъ. На свъсахъ ея и надъ окнами узорчатая проръзь выдълана, на воротахъ двъ маленькія расшивы и одинъ пароходъ ради красы поставлены. Въ дом'в прибрано все на купецкую уку. Полъ крашеный, — олифа своя, не занимать стать; печи-голандки кафельныя съ горячими лежанками; по ствнамъ, въ рамкахъ краснаго дерева, два зеркала да съ полдюжины картинъ за стекломъ повъщено. Стулья и огромный диванъ краснаго дерева крыты малиновымъ трипомъ, три клетки съ канарейками у оконъ, а въ углу заботливо укрыты платками клетки: тамъ курскіе певуны — соловыи; до нихъ хозяинъ охотникъ, денегь за нихъ не жальеть.

По краямъ дома пристроены свѣтелки. Тамъ хозяйскія дочери проживали, молодыя дѣвушки. Въ передней половинъ горница хозяина была, въ задней моленная съ иконостасомъ въ три тя̀бла. Канонница съ Керженца при той моленной жила, по родителямъ «негасимую» читала. Впизу стряпущая, подклѣтъ да покои работниковъ и работницъ.

У Патапа Максимыча по рѣчкамъ Шишинкъ и Чернушкъ восемь токаренъ стояло. Посуду круглую: чашки, плошки, блюда, въ Заволжъв на станкахъ точатъ — одинъ работникъ колесо вертитъ, другой точитъ. Къ такому станку много рукъ надо, но смышленый заволжанинъ придумалъ, какъ дѣлу помочь. Его сторона мѣсто ровное, лѣсное, болотное, рѣчекъ многое множество. Большихъ нѣтъ, да нѣтъ и такихъ, что «на Горахъ» водятся: весной корабли пускай, въ межень ку-

рица не напьется. Въ песчаныхъ ложахъ заволжскихъ рѣчекъ воды круглый годъ вдосталь; есть такія, что зимой не мерзнуть: льтомъ въ нихъ вода студеная, рука не терпить, зимой паръ отъ нея. На такихъ-то ръчкахъ и настроили заволжскіе мужики токаренъ: поставить у воды избенку вінцовъ въ пять, въ шесть, запрудить річонку, водоливное колесо приладить, приводъ веревочный пристегнеть, и вертить себъ такая меленка три-четыре токарныхъ станка заразъ. Работа невиримиръ спорие. Такихъ токаренъ у осиповскаго «тысячника» было восемь, на нихъ тридцать станковъ стояло; да кромъ того, дома у него, въ Осиповкъ, десятка полтора ручныхъ станковъ работало. Была своя красильня посуду красить, на пять печей; чуть не круглый годъ дело делала. Работниковъ по сороку и больше Патапъ Максимычъ держалъ да по деревнямъ еще скупалъ кращоную и некрашоную посуду. Горянщиной самъ въ Городив торговаль. Двъ крупчатки у него въ Красной Рамени было, одна о восьми, другая о шести поставахъ. Расшивы свои по Волгъ ходили, изъ Балакова да изъ Новодъвичья пшеницу возили, на краснораменскихъ крупчаткахъ Чапуринъ ее перемалывалъ. Мукой въ Верховъб онъ торговалъ: славная мука у него бывала — чистая ровно пухъ; покупатели много довольны ей оставались.

У Макарья Патапъ Максимычъ двѣ лавки снималъ, одну въ щеияномъ, другую въ мучномъ ряду. Вотъ ужъ тридцать лѣтъ, какъ онъ каждый годъ выправляетъ торговое свидѣтельство и давно слыветъ «тысячникомъ». Денегъ въ мошнѣ у него никто не считалъ, а намолвка въ народѣ ходила, что не одна сотня тысячъ естъ у него. И въ казенны подряды пускался Чапуринъ, но большого припену отъ нихъ не видалъ. Говаривалъ подчасъ пріятелямъ: «радъ бы, бросилъ окаянные эти подряды, да больно ужъ я затянулся; а помирать Богъ приведетъ, крѣпко-накрѣпко дочерямъ закажу, ни впредъ ни послѣ съ казной не вязались бы, а то не будь на нихъ родительскаго моего благословенья».

Почеть Патапу Максимычу ото всёхъ быль великій. По Заволжью никто его безъ поклона не миноваль; окольные мужики, у которыхъ Чапуринъ посуду скупаль, въ глаза и за глаза звали его: «нашъ хозяинъ». Довъріе имѣлъ не въ одномъ крестьянствѣ, но и въ купеческомъ обществѣ. Да вотъ какой случай разъ приключился. Мостилъ Чапуринъ въ городѣ мостовую, подрядъ немалый, одного залога десять тысячъ было представлено имъ. Кончилъ работу, сдалъ какъ слѣдуетъ и поѣхалъ въ городъ заработанную плату да залоги

получать. Дорогой узнаёть, что на завтра торги на перевозку казенной соли въ Рыбинскъ назначены. Посчиталъ - посчиталь, раскинуль умомъ-разумомъ, видить — поставка будеть съ руки: расшива безъ дѣла, бурлаки недороги, наводокъ девять четвертей. Прівхаль въ городь, прямо на торги. Соляные чиновники такъ и ахнули, увидавъ Патапа Максимыча, знали его. «Вотъ чортъ принесъ незванаго-непрошонаго», тихонько межъ собой поговаривають, — а дъло-то у нихъ съ другими было полажено. Провъдали однакожъ соляные, что денегъ у Чапурина въ наличности иътъ, упросили пріятелей въ строительной комиссіи залоговъ ему не выдавать, пока на соль переторжка не кончится. Пошли въ строительной водить Патапа Максимыча за носъ, водять день, водять другой: ни отказа ни приказа: «завтра да завтра, то да сё, подожди да новремени; надо въ ту книгу вписать да изъ того стола справку забрать». Извъстно дъло!.. Чапурину невтерпежъ... Дотянули строительные до того, что часъ одинъ до переторжки остается, а денегь не выдають. Смекнуль Чапуринъ каверзы; видить, хотять его въ дураки оплести. «Такъ врешь же, баринъ. — думаетъ себъ: — ты у меня погоди». Да, отвъсивъ поклонъ строительнымъ, вонъ изъ присутствія. Тѣ: «куда, да зачёмъ, да постой»; а онъ ломить себе, да прямо въ гостиный дворъ. Тамъ короткой рачью сказалъ рядовичамъ, въ чемъ діло, да, разсказавши, снялъ шапку, посмотріль на всі четыре стороны и молвиль: «порадъйте, господа купцы, выручите!» Получаса не прошло, семь тысячъ въ шанку ему накидали. — «Будетъ, будетъ!.. — кричитъ Патанъ Максимычъ: спаси васъ Христосъ». Духу не переводя, поскакалъ на переторжку. Тамъ ему первымъ словомъ:

— Залоги?

— Вотъ они! — молвилъ Патапъ Максимычъ.

Отдалъ деньги и пошелъ цѣну сносить. Снесъ чуть не половину, а четыре копейки нажилъ на рубль. Очень недовольны соляные остались.

Патапъ Максимычъ съ семьей старинки придерживался, раскольничалъ, но закоснѣлымъ изувѣромъ никогда не бывалъ. Не держался правила: «съ бритоусомъ, съ табачникомъ, щепотникомъ и со всякимъ скобленымъ рыломъ не молисъ, не водисъ, не дружисъ, не бранисъ». И раскольничалъ-то Патапъ Максимычъ потому больше, что за Волгой издавна такой обычай велся, отъ людей отставать ему не приходилосъ. Притомъ же у него расколомъ дружба и знакомство съ богатыми купцами держалисъ, кредита отъ раскола больше было. Да кромъ того, во время отлучекъ изъ дому, по чужимъ мъстамъ

жить въ раскольничьихъ домахъ бывало ему привольнѣй и спокойнѣй. На Низъ ли поѣдетъ, въ верховы ли города, въ Москву ли, въ Питеръ ли, вездѣ и къ мало знакомому раскольнику идетъ онъ, какъ къ родному. Всячески его успокоятъ, все приберегутъ, все сохранятъ и всѣмъ угодятъ. И то льстило Патапу Максимычу, что послѣ родителя былъ онъ попечителемъ Городецкой часовни, да не такимъ, что только по книгамъ значится, для видимости полиціи, а «истовымъ», кореннымъ. Отъ часовеннаго общества за то ему почетъ былъ великій. А почетъ Чапуринъ любилъ.

Семья была у него небольшая, самъ съ женой да двъ дочери. Богоданная дочка была еще, Груня-сиротка, сызмальства Чапуринымъ призрънная — та ужъ замужъ выдана была въ деревню Вихорево за тысячника. Родныя дочери тоже на возрасть были: старшей, Настасьь, восемнадцать минуло, другая, Прасковья, годомъ была помоложе. Только-что воротились онъ въ родительскій домъ отъ тетки родной, матери Маневы, игумены одной изъ Комаровскихъ обителей. Гостили дъвушки у тетки безъ мала пять годовъ, обучались божественному писанію и скитскимъ рукодъльямъ: бисерны лъстовки вязать, шелковы кошельки да пояски ткать, по канвъ шерстью да синелью вышивать и всякому другому облоручному мастерству. Отецъ «тысячникъ» выдасть замужъ въ дома богатые, не у квашни стоять, не у печки дівицамъ возиться, на то будуть работницы: оттого на былой работь да на книгахъ больше онъ и сидъли. Настя да Параша въ обители матушки Маневы и «Часовникъ» и всъ двадцать канизмъ «Исалтыря» наизусть затвердили. отеческія книги читали бойко, безъ запинки, могли справлять уставную службу по «Минеи Мъсячной», пъть по крюкамъ, даже «разводъ демественному и ключевому знамени» разумъли. Выучились уставомъ писать и, живя въ скиту, немало «Цвътниковъ» да «Сборниковъ» переписали и передъ великими праздниками посылали ихъ родителямъ въ подаренье. А Патапъ Максимычъ любилъ надосугъ душеспасительныхъ книгъ почитать, и куда какъ любо сердцу его родительскому перечитывать «Златоструп» и другія сказанья, съ золотомъ и киноварью переписанныя руками дочерей-мастерицъ. Какія «заставки» рисовала Настя въ зачаль «Цвытниковъ», какіе -оп отодод-обои. — влидовыв амотолов амклоб он «илиниф» смотрѣть!

Настя съ Парашей, воротясь къ отцу, къ матери, расположились въ свътлицахъ своихъ, а разукрасить ихъ отецъ не поскупился. Вечеркомъ, какъ онъ убрались, пришелъ къ дочерямъ Патапъ Максимычъ поглядъть на ихъ новоселье и

взяль рукописную тетрадку, лежавшую у Насти на столикъ. Туть были «стихи объ Іоасафъ царевичъ», «объ Алексъъ Божьемъ человъкъ», «Древинъ гробъ сосновый» и рядомъ съ этой псальмой «Похвала пустыни». Она начиналась словами:

Я въ пустыню удаляюсь Отъ прекрасныхъ здѣшнихъ мѣстъ. Сколько горести напрасно Я въ разлукѣ съ милымъ должна снесть...

Перевернулъ Патапъ Максимычъ листокъ, тамъ другая псальма:

Сизенькій голубчикъ, Армейскій поручикъ.

Поморщился Патанъ Максимычъ, сунулъ тетрадку въ карманъ и, ни слова не сказавъ дочерямъ, пошелъ въ свою горницу. Говоритъ женѣ:

— Ты, Аксинья, за дочерьми-то приглядывай.

— Чего за ними, Максимычъ, приглядывать? Дѣвки тихія, озорства никакого нѣтъ, — отвѣчала хозяйка, глядя удивленными глазами на мужа.

— Не про озорство говорю, — сказалъ Патанъ Максимычъ: — а про то, что дѣвки на возрастѣ, стало-быть, отъ

гръха на вершокъ.

— Что ты, Максимычъ! Бога не боишься, про родныхъ дочерей что говоришь! И въ головоньку имъ такого мотыжничества не приходило; птенчики еще, какъ есть слетышки!

— Гляди имъ въ зубы-то! Нашла слетышковъ! Настасъвъто девятнадцатый годъ, глянь-ка ей въ глаза-то — такъ мужа

и просятъ.

— Полно грѣшить-то, Максимычъ, — возвысила голосъ Аксинья Захаровна. — Чтой-то ты? Родныхъ дочерей забижать!.. Клеилешь на дѣвку!.. Какой ей мужъ?.. Обѣ ничего-хонько про эти дѣла не разумѣютъ.

 Держи карманъ!.. Не разумъютъ!.. Въ Комаровъто, поди, всякіе виды видали. Въ скитахъ завсегда гръхъ со спасеньемъ

по-сосъдски живуть.

— Да полно-жъ грѣшить-то тебѣ!.. — еще больше возвысила голосъ Аксинья Захаровна. ← Какъ возможно про честныхъ старицъ такую рѣчь молвить? У матушки Манеоы въ

обители споконъ вѣку худого ничего не бывало!

— Много ты знаешы!. А мы видали виды... Зачёмъ исправникъ-отъ въ Комаровъ кажду недёлю набзжаетъ... Даромъ, что ли?.. Въ Московкиной обители съ бёлицами-то онъ отъ писанья, что ли, бесёдуетъ?.. А Домий головщицё за что шел-

ковы платки дарить?.. А купчики московскіе зачёмь къ Гла-

фиринымъ тздятъ?.. А?..

— Полно тебѣ, старый хрѣнъ, хульныя словеса нести, — съ озлобленьемъ вскричала Аксинья Захаровна. — Слушать-то грѣхъ!.. Совсѣмъ обмірщился!.. Аль забылъ, что всяко праздно слово на послѣднемъ судѣ взыщется?.. Повелся съ табачниками-то!.. Вотъ и скружился. На святыя обители хулу нести!.. А?.. Бога-то, видно, въ тебѣ не стало... Знамо дѣло, зачѣмъ въ Комаровъ люди ѣздятъ: на могилку къ честному отцу Іонь отъ зубной скорби помолиться, на поклоненье могилкъ матушки Маргариты. Мало-ль въ Комаровъ святыни!.. Ей христіане и пріѣзжаютъ покланяться! А по лѣсу сколько святыхъ мѣстъ на старыхъ скитахъ, разоренныхъ?

— Ужъ исправникъ-отъ не тѣчъ ли святымъ мѣстамъ ѣздитъ покланяться? — усмѣхаясь, спросилъ жену Патапъ Максимычъ. — Домашка головщица, что ли, ему въ лѣсу-то каноны читаетъ?.. Аль за тѣ каноны Семенъ-отъ Петровичъ шелковы

илатки ей дарить?

Не вытеривла Аксинья Захаровна, плюнула и вонъ пошла. Сама за Чапурина изъ скитовъ «уходомъ» бѣжала, и къ ке-

лейницамъ сердце у ней лежало всегда.

Поспорь этакъ Аксинья Захаровна съ сожителемъ о мірскомъ, былъ бы ей окрикъ, пожалуй, и волосникъ бы у ней Патапъ Максимычъ поправилъ. А насчетъ скитовъ да лѣсовъ и всего этакого духовнаго — статья иная, тутъ не мужъ, а жена голова. Тутъ Аксиньина воля; за хульныя словеса можетъ и лѣстовкой мужа отстегать.

Такъ изстари ведется. Расколь бабами держится, и въ этомъ дълв баба голова, потому что въ какомъ-то писаніи сказано: «мужъ за жену не умолить, а жена за мужа умолить». Съль за столь Патапъ Максимычъ. Хотълъ счеты за годъ

Сѣлъ за столъ Патапъ Максимычъ. Хотѣлъ счеты за годъ подводить, но счеты не шли на умъ. Про дочерей раздумывалъ.

«Хоть и жаль разставаться, а лучше къ мѣсту скорѣй, — думалъ онъ. — Дочь чужое сокровище: пои, корми, холь, разуму учи, потомъ въ чужи люди отдай. Лучше скорѣй тѣмъ дѣломъ повернуть. Для чего засиживаться?.. Мнѣ же Данила Тихонычъ намедни насчетъ сына загадку загануль... Что-жъ?.. Домъ хорошій, люди богобоязные, достатокъ есть... Отчего не породниться?.. Настасья съ Прасковьей не безприданницы, съ радостью возьмутъ. Женихъ, кажисъ, малый складный: и рѣчистъ и уменъ, дѣло изъ рукъ у него не валится... На Крешенскомъ базарѣ потолкуемъ и, Богъ дастъ, порѣшимъ... Л долго дѣвокъ дома не держать... Долго-ль до грѣха?»

#### Глава вторая.

Вечеръ Крещенскаго сочельника ясный былъ и морозный. За околицей Осиповки молодыя бабы и дѣвки сбирали въ кринки чистый «крещенскій снѣжокъ» холсты бѣлить да отъ сорока недуговъ лѣчить. Поглядывая на ярко блиставшія звѣзды, молодицы заключали, что новый годъ бѣлыхъ ярокъ породитъ, а дѣвушки межъ себя толковали: «звѣзды къ гороху горятъ да къ ягодамъ; вдоволь уродится, то-то загуляемъ въ лѣсахъ да въ горохахъ!»

Старыя старухи и пожилыя бабы домовничали; съ молитвой клали онъ мъломъ кресты надъ дверьми и надъ окнами ради отогнанія нечистаго и такую думу держали: «батюшка Микола милостивый, какъ бы къ утрею-то оттеплело, да туманъ бы палъ на святую Ердань, хльбушка бы тогда вдоволь намъ уродилось!» Мужики вкругь лошадей возились: извъстно, кто въ крещенскій сочельникъ у коня копыта почистить, у того конь весь годъ не будеть хромать, и не случится съ нимъ иной болъсти. Но, въря своей примътъ, мужики не довъряли бабынить обрядамть и, ворча себт подъ носъ, копались середь дворовъ въ навозъ, глядя, не осталось ли тамъ огня послъ того, какъ съ вечера старухи пуки лучины тутъ жгли, чтобъ на томъ свъть родителямъ было теплъе. Въ избахъ у краснаго угла толинлись ребятишки. Пританвъ дыханье, глазъ не спускали они съ чашки, наполненной водою и поставленной у божницы; какъ наступить Христово Крещенье, сама собой вода колыхнётся, и небо растворится; глянь въ раскрытое на единъ мигъ небо и помолись Богу: чего у Него попросишь, все поластъ.

-- Пусти насъ, мамынька, съ девицами снежокъ попо-

лоть, — просилась меньшая дочь у Аксиньи Захаровны.

— Въ умѣ-ль ты, Паранька? — строго отвѣтила мать, набожно кладя надъ окнами мѣломъ кресты. — Пріѣдетъ отецъ да узна̀етъ, что тогда?

— Да въдь мы не однъ! Всъ дъвицы за околицей... И мы

бы пошли, — замътила старшая, Настасья.

— Пущу я васъ ночью, съ дѣвками!.. Какъ же!.. Съ ума своротила, Настёнка! Ваше-ль дѣло гулять за околицей?

— Другія пошли же.

- Другія пошли, а вамъ не слѣдъ. Худой славы, что ли, захотѣла?
  - Какой же славы, мамынька? приставала Параша.
- А вотъ какъ возьму лъстовку да ради Христова праздника отстегаю тебя, съ притворнымъ негодованьемъ

сказала Аксинья Захаровна: — такъ и будещь знать, какая слава!.. Ишь что вздумала!.. Пусти ихъ сныть полоть за околицу!.. Да теперь, поди чай, парней-то туда что навалило: и своихъ, и изъ Шишинки, и изъ Назаровой!.. Долго-ль до гръха?.. Дъвки вы молодыя. дочери отецкія! слъдъ ли вамъ по ночамъ хвосты мочить?

— Да пошли же другія, — настанвала Настя. Очень ей

хотълось понграть съ дъвицами за околицей.

Коли пошли, такъ туда имъ и дорога, — отвѣтила мать.
 А вамъ съ деревенскими дѣвками сео́я на ряду считать не доводится.

— Отчего-жъ это, мамынька?.. Чамъ же мы лучше ихъ?.. —

спросила Настасья.

- Тъмъ и лучше, что хорошаго отца дочери, сказала Аксинья Захаровна. Связываться съ тъми не слъдъ. Сядътека лучше да «Псалтирь» ради праздника Христова почитайте. Отецъ скоро съ базара пріъдеть, утреню будемъ стоять; номогли бы лучше Евпраксеюшкъ моленну прибрать... Дълото невпримъръ будеть праведнъе, чъмъ за околицу бъгать. Такъ-то.
  - Да, мамынька... заговорила-было Настя: намъ бы

съ дъвушками посмъяться, на морозцъ поиграть.

— Сказано: не пущу, — крикнула Аксинья Захаровна. — Изъ головы выбрось снътъ полоть!.. Ступай, ступай въ моленну, прибирайте къ утренъ!.. Эки безстыжія, эки вольныя стали — матери не слушаютъ!.. Нътъ, дъвки, приберу васъ къ рукамъ... Что выдумали! За околицу!.. Да отецъ-отъ съъстъ меня, какъ узнаетъ, что я за околицу васъ ночью пустила... Пошли, пошли въ моленную!

Помялись дѣвушки и со слезами пошли въ моленную.

— Ишь что баловницы выдумали!.. — ворчала Аксинья Захаровна, оставшись одна и кладя мѣловые кресты надъ входами и выходами. — Ишь что выдумали — снъгъ полоть!.. Статочно ли дѣло?.. Свѣдають, что Патапа Максимыча дочери по ночамъ за околицу оѣгаютъ, что въ городу скажутъ по купечеству... Срамъ одинъ... Просто срамъ... Долго-ль дѣвкамъ навѣкъ ославиться?.. Много недобрыхъ-то людей... Какъ пить дадуть — наплетутъ, намочалятъ невѣсть чего!.. И что имъ, глупымъ, захотълось за околицу?.. Чего не видали?.. Снѣгъ полоть, холсты оѣлить!.. Да придется развѣ имъ холсты-то оѣлить?.. Слава Богу, всего припасено, не безириданницы... А теперь, поди, у дѣвокъ за околицей смѣху-то, балованья-то что!.. Была и я молода, хаживала и я подъ Крещенье снѣжокъ полоть... Точимъ балясы до вторыхъ пѣтуховъ; парни

придутъ съ балалайками... Прибаутками со смѣху такъ и морятъ... И чего-то, чего ни бывало!.. Охъ, согрѣшила я, грѣшница!.. А хочется дѣвонькамъ за околицу... Ну, да имъ нельзя, хорошаго отца дѣти; нельзя!.. Охъ, дѣвичья пора!.. Веселья все хочется, воли... Дѣвоньки, мои дѣвоньки!.. и пустила-бъ я васъ, да какъ самъ-отъ пріѣдетъ, какъ самъ-отъ узнаетъ... Тогда что?..

Въ то время гурьба молодежи валила мимо двора Патапа Максимыча съ кринками, полными набраннаго сиъга. Раздалась веселая пъсня подъ окнами. Пъли «авсень», величая хозяйскихъ дочерей:

Середи Москвы Ворота пестры, Ворота пестры, Вереи красны. Ой Авсень, Таусень!

У Патапа на дворѣ, У Максимыча въ дому Два теремушка стоятъ, Золотые терема. Ой Авсень, Таусень!..

Какъ во тѣхъ во теремахъ Красны дѣвицы сидятъ, Свѣтъ душа Настасьюшка, Свѣтъ душа Прасковьюшка. Ой Авсень, Таусень!...

— О, чтобъ васъ тутъ, непутные!.. — вздрогнувъ отъ первыхъ звуковъ пѣсни, заворчала Аксинья Захаровна, хоть величанье дочерей и было ей по сердцу. По старому обычаю, это немалый почетъ. — О, чтобъ васъ тутъ!.. И святъ вечеръ не почитаютъ, грѣховодники... Вечоръ нечистаго изъ деревни гоняли, сегодня опять за пѣсни... Страху-то нѣтъ на васъ, окаянные!

Гурьба парней и д'явокъ провадила. Какой-то отсталой хриплымъ, нестройнымъ голосомъ зап'яль подъ окнами:

Я тетерьку гоню, Полевую гоню; Она подъ кусть, А я за хвость! Авсень, Таусень! Пома ли хозяинь:

— Мать Пресвята Богородица! — всплеснувъ руками, воскликнула Аксинья Захаровна. — Микешка безпутный!.. Его голось!.. Господи! Да что-жъ это такое?.

Пьяный голось слышень быль у вороть. Кто-то стучался.

Совжавъ въ подклетъ, Аксинья Захаровна наказывала работникамъ не пускать на дворъ Микешку.

— Хоть замерзни, въ домъ не пущу. Не пущу, не пущу! —

причала она.

Заскрипъть ситть подъ полозьями. Стали сани у двора Патапа Максимыча.

— Прівхаль, — весело молвила Аксинья Захаровна и засуетилась. — Матренушка, Матренушка! сбирай поскорви са-

моварчикъ!.. Патапъ Максимычъ прітхаль!

Въ горницу хозяннъ вошелъ. Жена торопливо стала распоясывать кушакъ, повязанный по его лисьей шубъ. Прибъжала Настя, стала отряхать заиндивълую отцовскую шапку, межъ тъмъ Параша снимала вязаный изъ шерсти шарфъ съ шеи Патапа Максимыча. Ровно кошечки, ластились къ отцу дочери, спрашивали:

- Привезъ гостинцу съ базару, тятенька?

— Тебі, Параня, два привезь, — шутиль Патапь Максимычь: — одну илетку ременную, другу шелковую... Котору прежде пробовать?

Нътъ, тятенька, ты не шути, ты правду скажи.

— Правду и говорю, — отвъчалъ, улыбаясь, отецъ. — А ты, Параня, пока плеткой я тебя не отхлысталъ, поди-ка вели работницъ чайку собрать!

— Сказано, ужъ сказано, — перебила Аксинья Захаровна

и пошла-было въ угловую горницу.

— Ты, Аксинья, погоди, — молвиль Патапъ Максимычь. — Руки у тебя чисты?

— Чисты. А что?

— То-то. На, прими, — сказаль онь, подавая жень закрытый буракъ, но, увидя входившую ключиецу, отдаль ей, примолвивъ: — Ей лучше принять, она свять человъкъ. Возьми-ка, Евпраксеюшка, воду богоявленскую.

Аксинья Захаровна съ дочерьми и канонница Евираксія съ утра не ѣли, дожидаясь святой воды. Положили началь, прочитали тропарь и, наливъ въ чайную чашку воды, испили понемножку. Послъ того Евираксія, еще три раза перекрестясь, взяла буракъ и понесла въ моленну.

— Въ часовит аль на дому у кого воду-то святили? — са-

дясь на диванъ, спросила у мужа Аксинья Захаровна.

— У Михайлы Петровича у Галкина, въ деревив Столбовой. — отвътилъ Патапъ Максимычъ.

— Кто святилъ? Отецъ Аеанасій, что ли?— спросила Аксинья Захаровна.

— Изъ острога, что ли, придетъ? — молвилъ Патапъ Максимычъ. — Чай, не пустятъ!.. Новый попъ святилъ. — Какой же новый попъ? — съ любопытствомъ спросила Аксинья Захаровна.

— Матвъя Корягу знаешь?

— Какъ не знать Матвъл Корягу? Начитанный старикъ, силу въ писаніи знаеть.

— Онъ самый и святиль.

— Какъ же свягить ему, Максимычъ? — съ удпвленьемъ

спросила Аксинья Захаровна.

- Какъ святятъ, такъ и святилъ. На Николинъ день Коряга въ попы поставленъ. Великимъ постомъ, пожалуй, и къ намъ прівдетъ... «Исправляться» у Коряги станемъ, въ моленной обедню отслужитъ, съ легкой усмешкой говорилъ Патапъ Максимычъ.
- Ума не приложу, Максимычъ, что ты говоришь. Право, ужъ я и не знаю, разводя руками и вставая съ дивана, сказала Аксинья Захаровна. Кто-жъ это Корягу въ попыто поставилъ?
- Епископъ. Развѣ не слыхала, что у насъ свои архіереи завелись? сказалъ Патапъ Максимычъ.
- Австрійскіе-то, что ли? Сумнительны они, Максимычъ. Обліванцы, слышь, — молвила Аксинья Захаровна.
- Пустого не мели. Ты, что ли, ихъ обливала?.. сказалъ Патапъ Максимычъ.
- У насъ, въ Комаровъ, иныя обители австрійскихъ готовы принять, витшалась въ разговоръ Настя: Глафирины только сумпъваются, да еще Игнатьевы, Анеисины, Трифинины, а другія обители вст готовы принять, и Оленевскія, и въ Улангеръ, и въ Чернухъ вездъ, вездъ по скитамъ. Изъ Москвы, изъ Хвалыни, изъ Казани пишутъ про
- Изъ Москвы, изъ Хвалыни, изъ Казани пишутъ про епископа, что онъ какъ есть совсѣмъ правильный, молвилъ Патапъ Максимычъ. Всѣ мои покупатели ему послѣдуютъ. Не ссориться съ ними изъ-за такихъ пустяковъ... Какъ они, такъ и мы. А что есть у иныхъ сумнѣніе, такъ это правда, точно есть. И въ Городцѣ не хотятъ Матвѣя въ часовню пускать, зазоренъ, дескать, за деньги что хочешь сдѣлаетъ. Про епископа Софронія то же толкуютъ... Кто ихъ разберетъ?.. Ну ихъ къ Богу чайку бы поскорѣй...

Какъ утка переваливаясь, толстая работнина Матрена втащила ведерный самоварь и поставила его на прибранный Настей и Парашей столъ. Семья усълась чайничать. Позвали и канонницу Евпраксію. Пили чай съ изюмомъ, потому что сочельникъ, а сахаръ скороменъ: въ пего-де кровь бычачью кладутъ.

Патапъ Максимычъ дъла свои на базаръ кончилъ ладно. Новый заказъ, и большой заказъ, на посуду онъ получилъ, чтобъ къ веснь непремьно выставить на пристань тысячъ на пять рублей посуды, кромь прежде заказанной; долгъ ему отдали, про который и думать забыль; письма изъ Балакова получиль: приказчикъ тамъ сходно пшеницу купилъ, будутъ барыши хорошіе; вечерню выстоялъ, новаго попа въ служеніи видълъ; со Снѣжковымъ встрътился, насчетъ Настиной судьбы толковалъ; дъло, почитай, совсѣмъ порѣшили. Такой ладный денекъ выпалъ, что рѣдко бываетъ.

Удачно проведя день, Чапуринъ былъ въ духѣ и за чаемъ шутки шутилъ съ домашними. По этому одному видно было, что съѣздилъ онъ по-добру по-здорову, на базарѣ сдѣлалъ оборотъ хорошій, и все у него клеплось, шло какъ по маслу.

— Ты, Аксинья, къ себъ на именины жди дорогихъ гостей.

Объщались пироги ъсть у именинницы.

— Кого зваль? — вскинувъ на мужа глазами, спросила

Аксинья Захаровна.

— Скорняковъ Михайла Васильнить съ хозяйкой объщались, кумъ Иванъ Григорынть съ Груней, Данила Тихонычъ съ сыномъ, Снъжковъ прозывается.

— Не знаю такого. Что за Ситжковъ? — сказала Аксинья

Захаровна.

— Не знала, такъ узнаешь, — молвилъ Патанъ Максимычъ. — Пріятель мой, дружище, одно дёльце съ нимъ заведено: подай Господи хорошаго совершенья.

- Откуда самъ-отъ?

— Самарскій... Мужикъ богатый: свои гурты изъ степи гоняетъ, салотопленый заводъ у него въ Самаръ большущій, въ Интеръ сало поставляетъ. Каниталу ста четыре тысячъ цълковыхъ, а не то и больше; купецъ, съ медалью; хорошій человъкъ. Сегодня вмъстъ и вечерню стояли.

— Такъ онъ изъ нашихъ, изъ христіанъ? — спросила

Аксинья Захаровна.

- Извъстно. Чужого развъ пустиль бы Михаилъ Петровичъ на освященье воды? Старинные старообрядцы: и дъды и прадъды жили по древлему благочестію... Съ сыномъ Данила Тихонычъ прітдетъ; сынъ парень умный, изъ себя видный, двадцать другой годъ только пошель, а отцу ужъ помощь большая. Вотъ и теперь посылаетъ его въ Питеръ по салу, недъли черезъ двъ воротится, какъ разъ къ твоимъ именинамъ. Хорошенько надо изготовиться; не ударь лицомъ въ грязъ на угощеныи. Ну-ка, дъвки-грамотейницы, книжныя келейницы, смекните, въ какой день материны именины придутся? Въ скоромный, аль въ постный?
  - Хоть въ середу, да на сплошной, отвЕтила Насти.

— Ну, и ладно. Мяснымь, стало-быть, потчевать станемъ. А рыбки все-таки надо подать. Безъ рыбы нельзя. Изъ скитовъ ждешь кого?

— Матушка Манева объщалась, — отвётила Аксинья Заха-

ровна.

— Значить, и мясное надо и рыбное. Стрянка одна не управится? Пошли въ Ключову за Никитичной, знатно стрянаеть, чго твой Московскій трактирь. Подруги, чай, тоже прівдуть изъ Комарова къ дввкамъ-то?

— Марья Гавриловна объщалась, — сказала Аксинья За-

харовна: — да еще Фленушка.

— Эту бы, пожалуй, и не надо. Больно озорна.

— Ахъ, тятенька, что это ты? Фленушка двица во всемъ . самая распрекрасная, — вступилась за пріятельницу Настя.

— Ладно, знаемъ и мы что-нибудь, — молвилъ Патапъ

Максимычъ. — Слухомъ земля полнится.

— Полно, батька, постыдись, — вступилась Аксинья Захаровна. — Про Фленушку инчего худого не слышно. Да и стала бы развѣ матушка Манева съ недоброй славой ее въ такой любви, въ такомъ приближены держать? Мало-ль чего ни мелють пустые языки! Всѣхъ рѣчей не переслушаешь; а тебѣ, старому человѣку, дѣвицу обижать грѣхъ: у самого дочери растутъ.

— Да я ничего, — молвилъ Патапъ Максымычъ. — Пусть ее прівзжаетъ. Только ужъ, спорь ты, Аксинья, не спорь, —

а келейницей Фленушка не глядить.

— А по-твоему дівнцамь опрюкомь надо глядіть, слова ни съ кімь не сміть вымолвить? Чай віздь и оні тоже живой человікть, не деревянныя, — вступилась Аксинья Захаровна.

— Ну, ты ужъ зачнешь, — сказалъ Патапъ Максимычъ. —

Дай только волю. Лучше-оъ еще по чашечкъ налила.

— Кушай, батюшка, на здоровье, кушай, воды въ самоваръ много. Свъженькаго не засыпать ли? — молвила Аксинья Захаровна.

— Засынь, пожалуй, — сказаль Патанъ Максимычь. — А къ именинамъ надо будеть въ городѣ цвѣточнаго взять, рублевъ этакъ отъ шести. Важный чай!

— Отъ ярманки шестирублеваго-то осталось, — сказала

Аксинья Захаровна.

— Свѣжаго купимъ. Гости хорошіе, надо, чтобъ все по гостямь было. Таковы у насъ съ тобой, Аксинья, будутъ гости, что не токмо цвѣточнаго чаю, дѣтища родного для нихъ не пожалью. Любую дѣвку отдамъ! Вотъ оно какъ!

Дъвушки переглянулись межь собой и съ матерью. Канон-

ница глаза потупила.

— Ужъ что ни скажешь ты, Максимычъ, — сказала Аксинья Захаровна. — Про родныхъ дочерей неподобныя слова говоришь! Бога-то побоялся бы да людей постыдился бы.

— Что сказаль, то и сдёлаю, когда захочу, — рёшительно молвиль Патапъ Максимычь. — Перечить миё не смёсть никто.

Настя, ласкаясь къ отцу, съ притворнымъ страхомъ спросила:

- Что-жъ ты съ нами подълаешь, тятенька?

- Тебя сжарить велю, сказаль, смыясь, Патань Максимычь: — а Параша тебя пожирный, ее во щи. И стану вами гостей угощать!
  - Пожалвешь, тятенька, не изжаришь.

— А вотъ увидишь.

— Полно-ка вамъ вздоръ-отъ молоть, — принимаясь убирать чайную посуду, сказала Аксинья Захаровна. — Не пора ли начинать утреню? Ты бы, Евпраксеюшка, зажигала покамьстъ свычи въ моленной-то. А вы, дывицы, ступайте-ка, помогите ей.

Канонница съ хозяйскими дочерьми вышла. Аксинья Захаровна мыла и прибирала чашки. Патапъ Максимычъ зачалъ ходить взадъ и впередъ по горницѣ, заложивъ руки за спину.

— Братецъ-отъ любезный, Ĥикифоръ-отъ Захарычъ, опять въ нашихъ мъстахъ объявился, — сказалъ онъ виолголоса.

— Объявился, батюшка, Патапъ Максимычъ, точно что объявился, — горькимъ голосомъ отвётила Аксинья Захаровна. — Слышала я давеча подъ окнами голосъ его непутный... Охъ, грёхи грёхи мон!..— продолжала она, вскидывая на мужа полные слезами глаза.

— Пъснями у воротъ меня встрътилъ, — молвилъ Патапъ

Максимычъ. — Кому сочельникъ, а ему все еще Святки.

— II не говори, багюшка!.. Что мнь съ нимъ дълать-то?.. Ума не приложу... Не братъ, а врагъ онъ мнъ... Въкъ бы его не видала. Околълъ бы гдъ-нибудь, прости Господи, подъ оврагомъ.

— Пустого не мели, — отръзалъ Патанъ Максимычъ. — Мало пути въ Никифоръ, а пожалуй, и вовсе нътъ, да все же

тебь брать. Своя кровь — изъ роду не выкинешь.

— Охъ, ужъ эта родня!.. Одна сухота, — плачущимъ голосомъ говорила Аксинья Захаровна. — Навязался мнъ на шею!.. Одна остуда въ домъ. Хоть бы ты его хорошенько поначалилъ, Максимычъ.

— Не училь отець смолоду, зятю не научить, какъ въ коломенску версту онъ вытянулся, — сказалъ на то Патанъ Максимычъ. — Мало я возился съ нимъ? Ну, да что поминать про старое? Приглядывать только надо, опять бы чего въ кабакъ со двора не стащилъ.

— Батюшка ты мой!.. Сама буду глядёть и работникамъ закажу, чтобъ глядёли, — вопила Аксинья Захаровна. — А ужъ лучше бы, кормилецъ, заказалъ ты ему путь къ нашему

дому. Иди, молъ, откуда пришелъ.

— Не діло говоришь, Захаровна. Великъ передъ Богомъ гръхъ родного человъка изъ дому выгнать. - молвилъ Патапъ Максимычъ. — Отъ людей заворно, роду племени покоръ! У добрыхъ людей такъ не водится. Слава Богу, насъ не объвсть. Лишь бы не дуриль да хмельнымъ двломь поменьше зашибался. Парень онъ не дуракъ, руки золотыя, рыло-то на бъду погано. По нашимъ мъстамъ, думаю я, Никифору въ жизнь не справиться, славы много: одно то, что «волкомъ» быль: всв знають его вдоль и поперекъ, ни отъ кого въры нътъ ему на полушку. А вотъ послушай-ка, Аксинья, что я вздумаль: сегодня у меня на базарь дъльце выгорьло — пшеницу на Низу въ годы беру, землю, то-есть, казенную на сроки хочу нанимать. Старые пріятели Зубковы сняли на годы въ Узеняхъ казенны земли, пшеницу съять. Набрали дъла черезъ силу; хочу я у нихъ хутора два годовъ на шесть взять. По веснъ, пожалуй, самому сплыть туда придется, осмотръть все, хозяйство завести. Кого приказчикомъ послать придумано. У того приказчика на другомъ хуторѣ будетъ ему подначальный. II пало мнь на умь: въ подначальные-то Никифора. Отъ того хутора, гдъ думаю посадить его, кабака кругомъ верстъ на сорокъ нъгъ. А Никифоръ, какъ не пьеть, золото. Такъ я и ръшилъ его въ Узени. Что скажешь на это?

— Что тебъ, Максимычъ, слушать глупыя ръчи мон? — молвила на то Аксинья Захаровна. — Ты голова. Знаю, что ради меня, не ради его, непутнаго, Микешку жалъешь. Да сколь же еще пъъ-за него, поскуднаго, мнъ слезъ принимать, глядя на твои къ нему милости? Ничто ему, пьяницъ, ни въ прокъ ни въ толкъ нейдетъ. Совсъмъ, отябой, сбился съ пути. Охъ, Патапушка, голубчикъ ты мой, кормилецъ ты нашъ, не кори за Микешку меня горемычную. Возрадовалась бы я, во

гробу его видючи, въ бъломъ саванъ...

— Нишкни. Пустыхъ рѣчей не умножай. Грѣхъ! Кто тебя, глупую, коритъ? — такъ заговорилъ Патапъ Максимычъ. — Эхъ, Аксинья, Аксиньюшка! Не знаешь развѣ, что за брата сестра не отвѣтчица?.. Хоть и пьяница Никифоръ, хоть и воромъ приличился, хоть «волкомъ» по деревнямъ водили его, все же онъ тебѣ братъ. Что ни дѣлай, изъ родни не выкинешь. Значитъ, не чужу остуду на себя беру, своего рода сухоту на плèча кладу. Лишняго толковать нечего, пошлемъ его въ Узени. Все хорошей рукой облажу; и толковать про то больше

не станемъ... А я тебъ, Аксиньюшка, вотъ какое еще слово молвлю: недаромъ дъвкамъ-то загадку я заганулъ, что ради гостя дорогого любой изъ нихъ не пожалью. Съ Данилой Тихонычемь Снъжковымъ мы совсъмъ, почитай, ръшили.

— Что ръшили? — спросила Аксинья Захаровна, пристально

глядя на мужа.

Онъ остановился передъ ней у стола и сказалъ:

— Насчеть судьбы Настиной.

У Аксиньи руки опустились. Жаль ей было разставаться съ дочерями, и не разъ говорила она мужу, что Настя Парашей не перестарки, годика три-четыре могуть еще въ дъвкахъ посидъть.

— Не раненько-ль задумалъ, Максимычъ? — сказала. —

Надовла что-ль тебв Настасья, али объвла насъ?

- Пустого не говори, а что не рано я дело задумаль, такъ помни, что девкъ пошель девятнадцатый, — сказаль Патапъ Максимычъ.

— Пожальй ты ее голубушку,—молвила Аксинья Захаровна. — Чего жальть-то! Худа, что ли, отецъ-отъ ей хочеть? ръзко и громко сказалъ Патапъ Максимычъ. — Слушай: у Ланилы Тихоныча четыреста тысячь на серебро каппталу, опричь домовъ, заводовъ и пароходовъ. Два сына у него да три ли, четыре ли дочери, двв-то замужемь за казанскими купцами, за богатыми. Старшему сыну Михайлъ Данилычу, жениху-то, отець капиталь отделяеть и домь даеть, хочешь съ отцомъ живи, хочешь — свое хозяйство правь. Стало-быть, Настась в ни свекрови со свекромъ, ни золовокъ съ деверьями бояться нечего. Захочеть, сама себъ хозяйкой заживеть. А Михайла Данилычъ — парень добрый, разсудливый, смышленый, хмелемъ не зашибается, художествъ никакихъ за нимъ нътъ. А изъ себя видный, шадровить маленько, оспа побила, да съ мужнина лица Настасьв не воду пить: мужъ-отъ приглядится, Богъ дастъ, какъ поживетъ съ нимъ годикъдругой...

 Охъ, батюшка, Патапъ Максимычъ, повремени хоть маленько, — твердила свое Аксинья Захаровна. — Скороно мив разставаться съ Настёнкой. Повремени, кормилецъ!

— II повременю, — молвилъ Патапъ Максимычъ. — Въ нынашнемъ мясовив свадьбы сыграть не успать, а съ весны во все лъто, до осенней Казанской, Снъжковымъ некогда, да и мив недосугь. Раньше Михайлова дня свадьбы сыграть нельзя, а это чуть не черезъ годъ.

- Такъ зачемъ же сговоромъ-то торопиться! Время бы не

ушло, — сказала Аксинья Захаровна.

— Кто тебѣ про сговоръ сказать? — отвѣтилъ Патапъ Максимычъ. — И на разумъ мнѣ того не приходило. Прі-ѣдутъ въ гости къ именинницѣ — вотъ и все. Ни смотринъ ни сговора не будетъ; и про то, чтобъ невѣсту пропить, не будетъ рѣчи. Поглядятъ другъ на дружку, повидаются, поговорятъ кой-о-чемъ и ознакомятся, оно все-таки лучше. Ты покамѣстъ Настасъѣ ничего не говори.

Узнавъ, что не близка разлука съ дочерью, Аксинья Захаровна успокоилась и, прибравъ чайную посуду, пошла въ мо-

ленную утреню слушать.

Патапъ Максимычъ взялъ счеты и долго клалъ на нихъ. «Работниковъ пятнадцать надо принанять, а то не управишься», — подумалъ онъ, кладя на полку счеты.

Потомъ взялъ свѣчу и пошелъ на заднюю половину Богу молиться. Едва вышель въ сѣни, повалился ему въ ноги ка-

кой-то человѣкъ.

— Не оставь ты меня, поскуднаго, отеческой своей милостью, батюшка ты мой Патапъ Максимычъ!... Какъ Богъ, такъ и ты—дай теплый уголъ, дай кусокъ хлѣба!..—Такъ говорилъ тотъ человѣкъ хринлымъ голосомъ.

Онъ быль въ оборванной шубенкъ, въ истоптанныхъ ва-

ленкахъ, голова всклочена.

— Встань, Нигифоръ, встань! Полно валяться, — строго сказаль ему Патанъ Максимычь.

Никифоръ поднялся. Красное отъ пьянства лицо было все въ синякахъ.

— Гдѣ, непутный, шатался? — спросилъ Чапуринъ.

— Гдв ночь, гдв день, батюшка Патанъ Максимычъ, и

самъ не помню, — отвъчалъ Инкифоръ.

— Ахъ, ты, непутный, непутный! — качая головой, укоряль шурина Потапъ Максимычъ. — Гляди-ка, рожу-то тебѣ какъ отдглали!.. Ступай, проспись... Изъ дому не гоно съ уговоромъ: брось ты, пустой человѣкъ, это проклятое винище, будь ты хорошимъ человѣкомъ.

— Кину, батюшка Патапъ Максимычъ, кину, безпремѣнно кину, — сталъ увърять зятя Никифоръ. — Зарокъ дамъ... Не оставь только меня своей милостью. Чего въдь я ни натер-

пълся — и холодно... и голодно...

— Ладно, хорошо. Ступай покамѣстъ въ подклѣтъ, проспись хорошенько, завтра приходи — потолкуемъ. Можегъ

статься, пригодишься, — молвилъ Чапуринъ.

— Радъ тебв по гробъ жизни служить, кормилецъ ты мой!.. — заплакалъ Никифоръ. — Только вотъ сестра - лиходъйка... Завсть меня...

— Ну, ступай. ступай — просипсы... Да ступай же!..— прикрикнулъ Патапъ Максимычъ, замѣтивъ, что Никифоръ и не думаетъ выходить изъ сѣней.

Мыча что-то подъ носъ, слегка покачиваясь, пошель Никифорь въ подклыть, а Патапъ Максимычь въ моленну къ богоявленской заутренѣ. За нимъ туда же пошли жившіе у него работники и работницы, потомъ старики со старухами, да изъ молодыхъ богомольные. Сошлись они изъ Осиповки и сосѣднихъ деревень. Чапуринъ на большіе праздники пускалъ къ себѣ въ моленну и постороннихъ. На то онъ попечитель Городецкой часовни, значитъ, ревнитель. Когда собрались богомольцы и канонница. замолитвовавъ, стала съ хозяйскими дочерьми править по «Минеи» утреню, Аксинья Захаровна торопливо вышла изъ моленной и въ сѣняхъ, подозвавъ дюжаго работника старика Пантелея, что смотрѣлъ за дворомъ и за всѣми живущими по найму, — тревожно спросила его:

— Заперъ ли, Пантелеюшка, ворота-то? Поставилъ ли на-

задахъ караульныхъ-то?

— Не безпокойся, матушка, Аксинья Захаровна, — отвъчалъ Пантелей. — Все сдълано, какъ слъдуетъ — не впервые. Слава Тъ, Господи, пятнадцать лътъ живу у вашей милости, порядки знаю. Да и бояться теперь, матушка, нечего. Кто посмъетъ тревожить хозяина, коли самъ губернаторъ знаетъ его?

— Не говори, Пантелеюшка, — возразила Аксинья Захаровна. — «Не надъйтеся на князи и сыны человъческіе». Безпремънно надо сторожкимъ быть... Долго-ль до гръха?.. Ну какъ насъ на службъто накроютъ... Суды пойдуть, расходы.

Сохрани, Господи, и помилуй!

— Ничего такого статься не можеть, Аксинья Захаровна, — успокаиваль ее Пантелей. — Никакого вреда не будеть. Сама посуди: кто накроеть?.. Исправникь аль становой?.. Свои люди. Невыгодно имъ, матушка, трогать Патапа Максимыча.

— Нѣтъ, Пантелеюшка, не говори этого, родимый, — возразила хозяйка и, понизивъ голосъ, за тайну стала передавать ему: — Свибловскій попъ, приходскій-то здѣшній, Сушилу знаешь? — больно сталъ злобствовать на Патана Максимыча. Безпремѣнно, говоритъ, накрою Чапурина въ моленной на службѣ, нонѣ-де старовѣрамъ воля отошла: поѣду, говоритъ, въ городъ и докажу, что у Чапуриныхъ въ деревнѣ Осиповкъ моленна, посторонни люди въ нее на богомолье сходятся. Накроютъ-де, потачки не дадутъ. Пускай, дескать, Чапуринъ поминаетъ шелковый сарафанъ да парчевый холодникъ!

Какой сарафанъ, какой холодникъ? — спросилъ Пан-

телей.

— А видишь ли, Пантелеюшка, — отвѣчала хозяйка. — Прошлымъ лѣтомъ Патапъ Максимычъ къ Макарью на ярманку ѣхалъ, и попадись ему попъ Сушило на дорогѣ. Слово за слово, говоритъ попъ Максимычу:— «ѣдешь ты, говоритъ, къ Макарью, — привези моей попадъѣ шелковый, гарнитуровый сарафанъ да хорошій парчевый холодникъ». А хозяинъ и отвѣть ему: — «Не жирно ли, батька, будетъ? Тебѣ и то съ меня немало идетъ уговорнаго; со всего прихода столько тебѣ не набрать». Осерчалъ Сушило, пригрозилъ хозяину: — «Помни, говоритъ, ты это слово, Патапъ Максимычъ, а я его не забуду, — такое дѣло состряпаю, что бархатный салопъ на собольемъ мѣху станешь дарить попадъѣ, да ужъ поздно будетъ, не возьму». Съ той поры онъ и злобится. «Безпремѣнно, говоритъ, накрою на моленьи Чапуриныхъ. Въ острогъ засажу», говоритъ.

— Въ острогъ-отъ не засадить, — съ усмѣшкой молвилъ Пантелей: — а покрѣпче приглядывать не мѣшаетъ. Потому — можетъ напугать, помѣшать... Пойду-ка я двоихъ на задахъ-

то поставлю.

— Ступай, Пантелеюшка, поставь двоихъ, а не то и троихъ, голубчикъ, върнъе будетъ, — говорила Аксинья Захаровна. — А нашъ-отъ хозяинъ больно ужъ безстрашенъ. Смъется надъ Сушилой да надъ сарафаномъ съ холодникомъ. А долго-ль до гръха? Самъ посуди. Захочетъ Сушило, пройметъ не мытьемъ, такъ катаньемъ!

— Это такъ. Это отъ него можетъ статься, — замѣтилъ Пантелей и, направляясь къ лѣстницѣ, молвилъ:— троихъ по-

ставлю.

— Поставь, поставь, Пантелеюшка, — подтвердила Аксинья

Захаровна и медленною поступью пошла въ моленную.

Тревога была напрасна. Помолились за утреней какъ слъдуеть и часы, не расходясь, прочитали. Патапъ Максимычъ много доволенъ остался пъніемъ дочерей и потомъ чуть не цълый день заставляль ихъ пъть тропари Богоявленью.

#### Глава третья.

Верстахъ въ пяти отъ Осиповки, середи болотъ и перелѣсковъ, стоптъ маленькая, дворовъ въ десятокъ, деревушка Поромово. Проживалъ тамъ удѣльный крестьянинъ Трифонъ Михайловъ, прозвищемъ Лохматый. Исправный мужикъ былъ: промыселъ шелъ у него ладно, залежныя деньжонки водились. По другимъ мѣстамъ за богатея пошелъ бы, но за Волгой много такихъ.

Было у Трифона двое сыновей, одинъ работникъ матёрый, другой только-что вышель изъ подростковъ, дочерей двъ дъвки. Хоть разумомъ тъ дъвки отъ другихъ и отстали, хоть болтали про нихъ непригожія рѣчи, однакожь онъ не послъдними невъстами считались. Въ любой домъ съ радостью-бъ взяли такихъ спорыхъ, проворныхъ работницъ. Дъвки молодыя, сильныя, здоровенныя: на жнитвъ, на сънокосъ, въ токариъ, на овинъ, аль въ избъ за гребнемъ, либо за тканьемъ, дъло у нихъ такъ и горитъ; одна за двухъ работаетъ. Лохматый замужъ дъвокъ отдавать не торопился, самому нужны были. «Не перестарки, — думалъ онъ: — пусть годъ-другой за родительскій хлѣбъ на свою семью работаютъ. Успъютъ въ чужихъ семьяхъ нажиться».

Старшій сынъ Трифона, звали Алексвемъ, парень быль літь двадцати съ небольшимъ, слыль за перваго искусника по токарной части. И красавецъ быль изъ себя. Роста чуть не въ косую сажень, стоитъ, бывало, середь мужиковъ на базарѣ, всѣхъ выше головой; здоровый, бѣлолицый, румянецъ во всю щеку такъ и горитъ, а кудрявые темно-русые волосы такъ и вьются. Такимъ молодцомъ смотрѣлъ, что не только крестьянскія дѣвки, поповны на него заглядывались. Да что поповны! Была у станового своячиница, и та по Алешѣ Лохматомъ встосковалась... Да такъ встосковалась, что любовную записочку къ нему написала. Ту записку становой перехватилъ, своячиницу до грѣха, въ другой уѣздъ, къ теткѣ отправилъ, а Трифону грозилъ:

-- Быть твоему Алешкъ подъ красной шапкой, не мино-

вать, подлецу, бритаго лба.

— Да за что-жь это, ваше благородіе? — спросиль Трифонь Лохматый. — Кажись, за сыномъ дурныхъ дѣлъ не видится.

— Хоть дурныхъ дёлъ не видится, да не по себё онъ де-

рево клонить, - говориль становой.

Не разгадаль Трифонъ загадки, а становой больше и говорить не сталь. И злобился посль того на Лохматыхъ, и

быть бы худу, да по скорости его подъ судъ упекли.

Бывало, по осени, какъ супрядки начнутся, деревенскія дъвки ждуть не дождутся Алеши Лохматаго; безъ него и пъсенъ не пграють, безъ него и веселья ньтъ. П уменъ же Алеша быль, разсудливъ не по гедамъ, каждо дѣло по крестьянству не хуже стариковъ могъ разсудить, къ тому же грамотой Господь его умудрилъ. Хоть за Волгой грамотен издавна не въ диковину, но такихъ, какъ Алексъй Лохматый, и тамь водится немного: опричь божественныхъ книгъ, читалъ гра-

жданскія и до нихъ большой былъ охотникъ. Деньгу любилъ, а любилъ ее потому, что хотёлось въ довольстве, въ богатстве, во всемъ изобилье пожить, славы, почета хотёлось... Не говаривалъ онъ про то ни отцу съ матерью ни другу-прі-

ятелю; одинъ съ собой думу такую держалъ.

Жилъ старый Трифонъ Лохматый да Бога благодарилъ. Тихо жилъ, смирно, съ сосёдями въ любви да въ совётё; добрая слава шла про него далеко. Обиды отъ Лохматаго никто не видалъ, каждому человёку онъ по силё своей радъ былъ сдёлать добро. Пуще всего не любилъ мірскихъ пересудовъ. Терпёть не могъ, какъ иной разъ дочери, набравшись вёстей на супрядкахъ аль у колодца, зачнутъ языками косточки кому-нибудь перемывать.

— Расшумълись, какъ воробы къ дождю! — крикнеть, бывало, на нихъ. — Люди врутъ, а вы вранье разносить?.. Потараторьте-ка еще у меня, сороки, сниму илеть съ колка,

научу уму-разуму.

Дъвки ни гугу. И никогда, бывало, ни единой сплетни или

пересудовъ изъ Трифоновой избы не выносилось.

Безъ горя, безъ напасти человъку въка не прожить. И надъ Трифономъ Лохматымъ сбылось то слово, стряслась и надъ нимъ бъда, налетъла напастъ нежданно-негаданно. На самое Воздвиженье токарня у него сгоръла съ готовой посудой ста на два рублей. Работали въ токарнъ до сумерекъ, огня и въ заводяхъ не было. Въ самую полночь вспыхнула. Стояла токарня на ръчкъ, въ полуверстъ отъ деревни — покуда проснулись, покуда прибъжали — вся въ огнъ. Въ одно слово ръшили мужики, что лихой человъкъ Трифону краснаго пътуха пустилъ. Долго Лохматый умомъ-разумомъ по міру раскидываль, долго гадалъ, кто бы таковъ былъ лиходъй, что его обездолилъ. Инкого, кажись, Трифонъ не прогитвалъ, со всъми жилъ въ ладу да въ добромъ совътъ, а токарню подпалили. Гадалъ-гадалъ Трифонъ Михайлычъ, не надумалъ ни на кого и гадатъ пересталъ.

— Подавай становому объявленіе, — говорилъ ему удѣльнаго приказа писарь Карпъ Алексѣичъ Морковкинъ. — Про-

изведуть следствіе, сыщуть злодея.

Ни слова Трифонъ не молвилъ на отвътъ писарю. На міру

потомъ такую речь говорилъ:

— Ни за что на свътъ не подамъ объявленія, ни за что на свътъ не наведу суда на деревню. Судъ наъдетъ, не одну мою конейку потянетъ, а міру и безъ того туго приходится. Лучше-жъ я какъ-нибудь, съ Божьей помощью, перебьюсь. Сколочусь по времени съ деньжонками, нову токарню поставлю.

А злодвя, что меня обездолиль, — суди Богь на страшномъ

Христовомъ судищѣ.

Любовно принялъ міръ слово Трифоново. Урядили, положили старики, если объявится лиходѣй, что у Лохматаго токарию спалилъ, потачки ему, вору, не давать: изъ лѣтъ не вышелъ — въ рекруты, вышелъ изъ лѣтъ — въ Сио́ирь на поселенье.

Такъ старики порвшили.

Съ одной обдой трудовому человъку не больно хитро справиться. Одну обду заспать можно, можно и съ хлъбомъ съъсть. Но обда не живетъ одна. Такъ и съ Лохматымъ случилось. Съ самаго пожара пошелъ ходить по обдамъ: на Иокровъ нару лошадей угнали, на Казанскую воры въ клътъ залъзли. Разбили злодъи укладку у Трифона, хорошу одёжу всю выкрали, все годами припасенное дочерямъ приданое да триста цълковыхъ наличными, на которые думалъ Трифонъ къ веснъ токарню поставить. Обобрали обднягу, какъ малинку, согнуло горе старика, не глядълъ бы на вольный свътъ, обжалъ бы куда изъ дому: жена воетъ, не своимъ голосомъ убивается; дочери ревутъ, причитаютъ надъ покраденными сарафанами, ровно по покойникамъ. Сыновъя какъ ночь ходятъ. Что дълать, какъ объдъ пособить? Но Трифонъ въ жизнь свою ни у кого не займовалъ, зналъ, что деньги занять — остуду принять.

— Прихвати, Михайлычъ, сколько ни на есть деньконокъ, — говорила жена его, Өекла, баба тихая, смиренная, внезапнымъ горемъ совсъмъ почти убитая. — И токарию въдь надо ста-

вить, и безъ лошадокъ нельзя...

— Радъ бы прихватить, Абрамовна, да негдѣ прихватитьто; ни у котораго человѣка теперь денегъ для чужого кошеля не найдешь. Хоть проси. хоть нътъ — все едино.

 Да вотъ хоть бы у писаря, у него деньги завсегда водятся, — подувалила Өекла: — покучиться бы тебѣ у Кариа

Алексвича. Дасть.

Молчитъ Трифонъ, лучину щепаетъ; Өекла свое.

— Что-жъ, Михайлычъ? Заемъ дѣло вольное, любовное: безчестья тутъ никакого нѣтъ, а намъ, самъ ты знаешь, безътокарни да безъ лошадокъ не прожить. Подь, покланяйся писарю, — говорила Өекла мужу, утирая рукавомъ слезы.

— Не пойду, — отрывисто съ сердцемъ молвилъ Трифонъ и нахмурился. — И не говори ты мнѣ, старуха, про этого міроѣда, — прибавилъ онъ, возвысивъ голосъ: — не вороти ты душу мою... Отъ него, отъ поскуднаго, весь міръ сохнеть. Знаться съ писарями мнѣ не рука.

— Да что же не знаться то?.. Что ты за «тысячинкъ» такой?.. Иль гордыня какая палъзла? — говорила Өекла. — Чъмъ Карпъ Алексвичъ не человькъ? II денегъ вволю, и начальство его знаетъ. Глянь-ка на него, человъкъ молодой, мірскимъ захребетникомъ былъ, а теперъ передъ нимъ всякъ шапку ломитъ.

- Ну и пусть ихъ ломять, а я, сказано, не пойду, такъ

и не пойду, - молвилъ Трифонъ Лохматый.

— А я что говорила тебѣ, то и теперь скажу, — продолжала Өекла. — Какъ бы вотъ не горе-то наше великое, какъ бы не разоренье-то, онъ бы сватовъ къ Паранькъ заслалъ. Давно про нее заговаривалъ. А теперь, знамо дѣло, безприданница, побрезгуетъ...

Прасковья, старшая дочь Трифона, залилась слезами и на-

чала причитать.

— Йлети захотъла? — крикнулъ отецъ.

Смолкла Прасковья, оглядываясь и будто говоря: «да вёдь я такъ, я, пожалуй, и не стану ревёть». Вспомнила, что корову доить пора, и пошла изъ избы, а меньшая сестра следомъ за ней. Өекла ни гугу, перемываетъ у печи горшки да Ісусову молитву творитъ.

Нащенавъ лучины, обратился Трифонъ къ старшему сыну, что во все время родительской перебранки молча въ углу си-

дъль, отгачивая токарный снарядъ.

— Алёха! Неча, парень, дѣлать, надо въ чужи люди идти, въ работники. Сказывають, Патапъ Максимычъ Чапуринъ большой подрядъ на посуду снятъ. Самому, слышь, управиться сила не беретъ, такъ онъ токарей прінскиваетъ. Порядися съ нимъ на лѣто, аль до зимняго Николы. Десятковъ пять-шесть, Богъ дастъ, заработаешь. Къ тому-жъ и съ харчей долой. У Чапурина можно и впередъ денегъ взять, не откажетъ; на эти деньги токарню по веснѣ справили бы, на первое время хоть не больно мудрящую. А Саввушку, думаю я, Өекла, въ Хвостиково послать, онъ мастеръ ложкарить. Заработаетъ скольконибудь. А сами, Богъ милостивъ, какъ-нибудь перебьемся.

— Я, батюшка, всей душой радъ послужить, за твою родительскую хльбъ-соль заработать, сколько силы да умёнья хватить, и дома радёхонекъ и на сторонь — гдь прикажешь, —

сказаль красавець Алексый.

— Спасибо, парень. Руки у тебя золотыя, добывай отцу, — молвилъ Трифонъ. — Саввушка, а Саввушка! — крикнулъ онъ, отворивъ дверь въ сѣни, гдѣ младшій сынъ рѣзалъ изъ баклушъ лежки.

— Чего, тятенька? — весело тряхнувъ кудрями, спросилъ

красивый подростокъ, леть пятнадцати, входя въ избу.

- Избнымъ тепломъ, сиди возлъ материна сарафана,

уменъ не будень, Саввушка. Знаешь ты это? — спросилъ его отепъ.

- Знаю, бойко отвѣтилъ Саввушка, вопросительно глядя на отца.
- Поживя въ чужихъ людяхъ, умнѣе будешь. Такъ али нѣтъ?
   Ты, тятя, лучше меня знаешь, отвѣчалъ Саввушка, ясно и любовно глядя на отца.

Бросила горшки свои Өекла; сѣла на лавку и, ухватясь руками за колѣни, вся вытянулась впередъ, зорко глядя на сыновей. И вдругь стала такая блѣдная, что краше въ гробъкладуть. Чужимъ тепломъ Трифоновы дѣти не грѣлись, чужого куска не ѣдали, родительскаго дома отродясь не покидали. И никогда у отца съ матерью на мысли того не бывало, чтобъ когда-нибудь ихъ сыновьямъ довелось на чужой сторонѣ хлѣбъ добывать. Горько бѣдной Өеклѣ. Глядѣла-глядѣла старуха на своихъ соколиковъ и заревѣла въ источный голосъ.

— Чего завыла? Не покойниковъ провожаешь! — сердито попрекнулъ ей Трифонъ, но въ суровыхъ словахъ его слышалось что-то плачевное, горестное. А не задать бабъ окрику нельзя: не плакать же мужику, не бабиться. — Өекла, — сказалъ Трифонъ женъ поласковъй: — подь-ка, помолись!

И бекла покорно пошла въ заднюю, гдѣ была у нихъ небольшая моленна. Взявши въ руку лѣстовку, стала за налой. Читая канонъ Богородицѣ, хотѣлось ей забыть новое, самое

тяжкое изо всъхъ постигшихъ ее горе.

— Ужь вы порадъйте, ребятки, пособите отпу, — говориль Трифонъ. — Пустиль ли я бы васъ въ чужіе люди, какъ бы не бѣда наша, не послѣднее дому разоренье? Ужь вы порадъйте. А живите въ людяхъ умненько, не балуйте, работайте путемъ. Не знаю, какъ въ Хвостиковѣ у ложкарей, Саввушка, а у Чапурина въ Осиповкѣ такое заведенье, что если который работникъ, окромѣ положенной работы, лишковъ наработаетъ, за тѣ лишки особая плата ему сверхъ ряженой. Чапуринъ — человѣкъ добрый, обиды никому не сдѣлаетъ. Служи ему, Алексѣй, какъ родному отцу; онъ тебя и впередъ не покинетъ. Порадъй же хорошенько, Алексѣюшка, постарайся побольше денегъ заработать. Справиться бы намъ поскорѣе! Тебѣ же подходитъ пора и законъ совершить, такъ надо тебѣ, Алексъй, объ отцѣ съ матерью порадѣть.

Долго толковалъ Трифонъ съ сыновьями, какъ имъ работу искать. Порвишли Алексвю завтра-жъ идти въ Осиповку рядиться къ Патапу Максимычу, а въ середу, какъ на сосъдній базаръ хвостиковскіе ложкари прівдугь, порядить и Саввушку.

Спать улеглись, а Оекла все еще клала въ моленной земные поклоны. Кончивъ молитву, вошла она въ избу и стала на колъни у лавки, гдъ, разметавшись, кръпкимъ сномъ спалъ любимецъ ея Саввушка. Бережно взяла она въ руки сыновнюю голову, припала къ ней и долго, чуть слышно, рыдала.

Рано поутру, еще до світу, на другой день Алексій собрался въ Осиповку. Это было какъ разъ черезъ неділю послі Крещенья. Помолившись со всею семьей Богу, простившись съ отцомъ, съ матерью, съ братомъ и сестрами, пошелъ онъ рядиться. Къ вечеру надо было ему назадъ къ отцу въ Поромово придти, повістить, на чемъ въ рядії сошлись. Былъ слухъ, что Чапуринъ ціны даетъ хорошія, что діло у него наспіхъ, самъ-де не знаетъ, успітеть ли къ сроку заподряженный товаръ поставить. Всі работники, что были по околотку, нанялись ужъ къ нему; кромії того, много работы роздано было по домамъ, и задатки розданы хорошіе.

Свѣтало, когда Алексѣй, напутствуемый наставленьями отпа и тихимъ плачемъ матери, пошелъ изъ дому. Выйдя за ворота, перекрестился онъ на всѣ стороны и, поникнувъ головой, пошелъ по узенькой дорожкѣ, проложенной межъ сугробовъ. Не легко человѣку впервые оставлять теплое семейное гнѣздо, идти въ чужи люди. хлѣбъ зарабатывать. Много было передумано Алексѣемъ во время медленнаго пути. Думалъ онъ, что-то ждетъ его въ чужомъ дому, ласковы-ль будутъ хозяева, каковы-то будутъ до него товарищи, не было-бъ отъ кого обиды какой, не нажить бы ему чьей злобы своей простотой; чужбина вѣць неподатлива, — ума прибавитъ да и горя набавитъ.

Патапъ Максимычъ выходилъ изъ токарнаго завода, что стоялъ черезъ улицу отъ дома, за амбарами, когда изъ-за околицы показался Алексъй Лохматый. Не доходя шаговъ десяти, снялъ онъ шапку и низко поклонился «тысячнику». Чапуринъ окликалъ его:

— Здорово, парень! Куда Богь несеть?

 До вашей милости, Патапъ Максимычъ, — не падъвая шапки, отвъчалъ Алексъй.

- Что надо, парень? Да ты шапку-то надѣвай, студено. Да пойдемъ-ка лучше въ избу, тамъ потеплѣй будеть намъ разговаривать. Скажи-ка, родной, какъ отецъ-отъ у васъ справляется? Слышалъ я про ваши бѣды; жалко мнѣ васъ... Шутка ли, какъ злодѣи-то васъ обидѣли!..
- Въ разоръ разорили, Патапъ Максимычъ, совсѣмъ доконали. Какъ есть совсѣмъ, — отвѣчалъ Алексѣй.
  - Богу надо молиться, дружокъ, да рукъ не покладывать,

и Господь все сызнова пошлеть. — сказаль Патапь Максимычь. — Ты вёдь, слыхаль я. грамотей, книгочей.

— Читаемъ помаленьку, — молвилъ Алексъй.

— А челъ ли ты книгу про Іева многострадальнаго, про того, что на гноищи лежаль? Побогаче твоего отца быль, да всего лишился. И на Бога не возропталь. Не возропталь, — прибавилъ Патапъ Максимычъ, возвыся голосъ.

— Это я знаю, читаль. — отвітиль Алексій. — Зачімь на Бога роптать. Патапъ Максимычь? Это не годится; Богь лучше

знаеть, чему надо быть: любя насъ наказуеть...

— Это ты хорошо говоришь, дружокъ по-Божьему. — ласково взявъ Алексъя за плечо, сказалъ Патанъ Максимычъ. — Господь пошлетъ; поминай чаще Іева на гноищи. Да... все имълъ всего лишился, а на Бога не возронгалъ; за то и подалъ ему Богъ больше прежняго. Такъ и ваше дъло — на Бога не ропщите, рукъ не жалъйте, да съ Богомъ работайте, Господъ не оставитъ васъ — пошлетъ больше прежняго.

Разговаривая такимъ образомъ. Патапъ Максимычъ вощель съ Алексвемъ въ подклътъ; тамъ сильно олифой пахло: кра-

шеная посуда въ печи сидъла для просухи.

— По какимъ дѣламъ ко мнѣ пришелъ? — спросилъ Патапъ Максимычъ, скидая тулупъ и обтирая сапоги о брошенную у перога рогожку.

— Слышно, ваша милость работниковъ наймуете, — роб-

кимъ голосомъ молвилъ Алексий.

— Наймуемъ. Работники мнѣ нужны, — сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Такъ я бы...

Патапъ Максимычъ улыбнулся.

Самый первый токарь, которымъ весь околотокъ не нахвалится, пришелъ наниматься незваный, непрошеный!.. Не разъ подумывалъ Чапуринъ спосылать въ Поромово къ старику Лохматому — не отпуститъ ли онъ, при бѣдовыхъ дѣлахъ, старшаго сына въ работу, да все отдумывалъ... «Ну, а какъ не пуститъ да еще послъ насмѣется, въдь онъ, говорятъ мужикъ крутой и заносливый»... Привыкнувъ жить въ славъ и почетъ, боялся Патапъ Максимычъ посмѣху отъ какого ни на есть мужика.

— Въ работники хочешь? — сказалъ онъ Алексвю. — Что же? Милости просимъ. Про тебя слава идетъ добрая, да и самъ я знаю работу твою: знаю, что руки у тебя золото... Да что-жъ это, парень? Неужли у васъ до того дошло, что отецъ тебя въ чужи люди посылаетъ? Въдъ ты говоришь, отецъ прислалъ. Не своей волей ты рядиться пришелъ?

- Какъ же можно безъ родительской воли, Патапъ Максимычъ? Этого никакъ нельзя, — сказалъ Алексъй.
  - Такъ сами-то вы развѣ ужъ и подняться не можете?
- Не можемъ, Патапъ Максимычъ; совствиъ злые люди насъ обездолили; надо будеть съ годокъ вы людяхъ поработать, — отвъчаль Алексъй. — Родители и меньшаго брата къ ложкарямъ посылають; знатно рёжеть ложки: всякую, какую хошь, и касатую, и тонкую, и боскую, и межеумокъ, и крестовую режеть. Къ нальме даже пріучень — воть какъ бы хозяннъ ему такой достался, чтобы пальму точить...

— Доброе діло, — перебиль Алексівя Патань Максимычь. — Да ты про себя-то говори. Какъ же ты?

- Да какъ вашей милости будеть угодно, отвѣчалъ Алексѣй. — Я бы до Михайлова дня, а коли милость будеть, такъ до Николы...
- До Николы такъ до Инколы. До зимняго, значитъ? сказалъ Патапъ Максимычъ.

Извъстно, до зимняго, — подтвердилъ Алексъй.

А насчеть ряды какъ думаешь? — спросилъ Чапуринъ.

— Да ужъ это какъ вашей милости будеть угодно, — сказалъ Алексъй. — По вашей добродътели бъднаго человъка вы не обидите, а я радъ стараться, сколько силы хватитъ.

Такое слово любо было Патапу Максимычу. Онъ назначиль Алексвю хорошую плату и больше половины выдаль впередъ, чтобъ можно было Лохматовымъ помаленьку справляться по хозяйству.

— Молви отцу, — говорилъ онъ, давая деньги: — коли пужно ему на обзаведенье, шелъ бы ко мнв -- сотню другутретью съ радостью дамъ. Разживетесь, отдадите, аль по времени ты заработаешь. Ну, а когда же работать начнешь у меня?

— Да по мит хоть завтра же, Патапъ Максимычъ, — отвъчаль Алексій. — Сегодня домой схожу, деньги снесу, въ банъ

выпарюсь, а завтра съ утра къ вашей милости.

— Ну, ладно, хорошо. Приходи...

Алекстії хотыть идти изъ подклата, какъ дверь широко распахнулась, и вошла Настя. Въ голубомъ ситцевомъ сарафанъ съ бълыми рукавами и шпрокимъ бълымъ передникомъ, съ алымъ шелковымъ платочкомъ на головъ, пышная, красивая, стала она у двери и, взглянувъ на красавца Алексъя, потупилась.

— Тятенька, самоваръ принесли, — сказала отцу.

И голось у ней оборвался.

— Ладно, — молвилъ Патапъ Максимычъ. — Такъ завтра приходи. Какъ бишь звать-то тебя? Алексвемъ никакъ?

- Такъ точно, Патапъ Максимычъ.

— Молви отцу-то, Алекствонка, — нужны деньги, приходиль бы. Радъ помочь въ нуждт.

Помолился Алексъй, поклонился хозянну, потомъ Настъ, и пошель изъ подклѣта. Отдавая поклонь, Настя зардѣлась, какъ маковъ цвѣтъ. Идя въ верхнія горницы, она, перебирая передникъ и потупивъ глаза, вполголоса спросила отца, что это за человъкъ такой былъ у него?

 Въ работники нанялся, — равнодушно отвътилъ отецъ. Возвращаясь въ Поромово, не о томъ думалъ Алексей, какъ обрадуеть отца съ матерью, принеся нежданныя деньги и сказавъ про объщанье Чанурина дать взаймы рублевъ триста на разживу, не о томъ мыслилъ, что завтра придется ему прощаться съ домомъ родительскимъ: Настя мерещилась. Одно онъ думаль, одно передумываль, шагая крупными шагами по узень-кой сивжной дорожкв: «Зародилась же на свыть такая красота!»

## Глава четвертая.

Къ именинамъ Аксиньи Захаровны прівхала въ Осиповку золовка ея, комаровская игуменья, мать Манева. Привезла она съ собою двухъ послушницъ: Фленушку да Анафролію. Марья Гавриловна, купеческая вдова изъ богатаго москов-скаго дома, своимъ коштомъ жившая въ Манеонной обители и всеми уважаемая за богатство и строгую жизнь, не поехала въ гости къ Чапуринымъ. Это немного смутило Патапа Ма-ксимыча; пріязнью Марын Гавриловны онъ дорожилъ, родственники ея люди были первостатейные, лестно было сму знакомство ихъ. И по торговле имель съ ними дела.

Молодая, красивая, живая какъ огонь Фленушка, пріятельница дочерей Патана Максимыча, была девица-белоручка, любимица игуменыя, обительская баловийца. Она взросла въ обители, будучи отдана туда ребенкомъ. Выучилась въ скиту Фленушка грамотъ, рукодъльямъ, церковной службъ, и хоть ничемъ не похожа была на монахиню, а приводилось ей, безродной сиротъ, въкъ оставаться въ обители. Изъ скитовъ замужъ въявь не выходять — позоромъ пало бы это на оби-тель; но свадьбы «уходомъ» и тамъ порой-временемъ случаются. Слюбится съ молодцемъ бълица, выдастъ ему свою одёжу и убъжитъ вънчаться въ православную церковь: раскольничій попъ такую чету ни за что не повънчаетъ. Матери засуетятся, забъгаютъ, погони разошлють, но дъла поправитъ нельзя. Посердятся на бъглянку съ полгода, иногда и цълый годъ, а послъ смирятся. Бъглянка послъ мировой почасту гостить въ обители, живетъ тамъ, какъ въ родной семьв, получаетъ отъ матерей вспоможение, дочерей отдаетъ къ нимъ же на воспитаніе, а если овдов'єсть, воротится на старое непелище, въ старицы пострижется и станетъ въкъ свой доживать въ обители. Такихъ примъровъ много бывало, и Фленушка, поминая эти примъры, думала-было-обвънчаться «уходомъ» съ молодымъ казанскимъ купчикомъ Петрушей Само-квасовымъ, но матупки Мансеы было жалко ей — убило бы это ея восинтательницу...

Другая послушница, привезенная Манеоой въ Осиновку, Анафролія, была простая деревенская д'явка. Въ келарн'я больше жила, помогая матушкт-келарю кушанье на обитель стряпать и исправляя черныя работы въ кельяхъ самой игуменьи Маневы. Это была изъ себя больно некрасивая, рябая, нсуклюжая какъ ступа, зато здоровенная девка, работала за четверыхъ и ни о чемъ другомъ не помышляла, только бы сытно пообъдать да вечеромъ, поужинавъ вилотную, выспаться хорошенько. Въ обители дурой считали се, но любили за то, что сильная была работница и, куда ни пошли, что ей ии вели, все живой рукой обделаеть безо всякаго ворчаныя. Безответна была, голоса ся мало кто слыхаль.

Мать Манеоу Аксинья Захаровна пом'єстила въ задней горпиць, возль моленной, вмъсть съ домашней канонницей Евпраксіей да съ Анафроліей. Мансоа, напившись чайку съ изю-момъ, — была великая постница, сахаръ почитала скоромнымъ и съ роду не употребляла его, — отправилась въ свою комнату и тамъ стала разспрашивать Евираксію о порядкахъ въ братниномъ домъ: усердно ли Богу молятся, строго ли посты соблюдаютъ, по скольку каоизмъ въ день она прочитываетъ, каждый ли праздникъ службу правять, приходять ли на службу сторонніе, — а зат'ємь свела рібчь на то, что у нихъ въ скиту большое разстройство идетъ изъ-за австрійскаго священства: однів обители желають принять епископа Софронія, а другія считають повыхъ архіереевъ обліванцами и слышать про нихъ не хотятъ.

— На прошлой недёлё, Евпраксеюшка, грёхъ-отъ какой случился. Не знаю, какъ и замолятъ его. Матушка Клеопатра, изъ Жжениной обители, пришла къ Глафиринымъ и стала про австрійское священство толковать: оно-де правильно, надо-де всѣмъ принять его, чтобъ съ Москвой не разорваться, по-тому-де, что съ Рогожскаго нишутъ, по Москвѣ-де всѣ епи-скона приняли. Измарагдушка заспорила: обливанцы, говоритъ, они — архіерен-то. Спорпли матери, спорили, да обѣ горячія, слово за слово, ругаться зачали, другь съ дружки иночество

сорвали, въ косы. Такой грѣхъ — насилу розняли! И пошли съ той поры ссоры да свары промежь обителей, другъ съ дружкой не кланяются, другъ дружку еретицами обзывають, изъ одного колодца воду брать перестали. Грѣхъ да и только!

— А вы какъ, матушка, насчеть австрійскаго священства

располагаете? — робко спросила Евпраксія.

— Мы бы, пожалуй, и приняли, — сказала Манева. — Какъ не принять, Евпраксеющка, когда Москва приняла? Чемъ станемъ кормиться, какъ съ Москвой разорвемся? Ко мнъ же самъ батюшка Иванъ Матвинъ съ Рогожскаго писаль: принимай, дескать, матушка Мансоа, безо всякаго сумнънья. Какъ же духовнаго отца ослушаться?.. Какъ наши-то располагають, на чемъ ръшаются?.. По-моему и имъ бы надо принять, потому что въ Москвъ, и въ Казани, на Низу и во всъхъ городахъ приняли. Разориться Патапушка можеть, коль не приметь новаго священства. Никто дель не захочеть вести съ нимъ; кредиту не будетъ, разорвется съ покупателями. Такъ-то.

— Патанъ Максимычъ, кажется мив, пріемлеть, — отві-

чала Евпраксія.

- Іумала я поговорить съ пимъ насчеть этого, да не знаю, какъ приступиться, — сказала Манева. — Крутенекъ. знаешь, какъ и подойти. Прямой медвъдь.

 Онъ всему послѣдуетъ, чему самарскіе, — замѣтила
 Евпраксія. — А въ Самарѣ еппскопа, сказываютъ, приняли. Аксинья Захаровна сумнъвалась спервоначала, а теперь, кажется, и она готова принять, потому что самъ велёль. Я вотъ ужь другу недьлю поминаю на служов и спископа и отца Михапла; сама Аксинья Захаровна сказала, чтобъ поминать.
— Какого это отца Михапла? — съ любопытствомъ взгля-

- пувъ на канонницу, спросила мать Манева.
   Михайлу Корягу изъ Колоскова, сказала канонница.— Ведь онъ въ попы ставленъ.
- Коряга! Михайла Коряга! сказала Манева, съ сомивніемъ покачивая головой. — II нашимъ сказывали, что въ попы ставленъ, да въры неймется. Больно до денегъ охочъ. Стяжатель! Какъ такого поставить?
- Поставили, матушка, истинно, что поставили, говорила Евираксія. — На Богоявленье въ Городц'я воду святиль, самъ Патапъ Максимычъ за вечерней стоялъ и воды богоявленской домой привезъ. Вонъ буракъ-отъ у святыхъ стоитъ. Великимъ постомъ Коряга, пожалуй, сюда набдетъ, исправлять станетъ, обедню служить. Ему, ельниь, епископъ-отъ полотняную церковь пожаловаль и одиконь, рекше путевой престоль Господа Бога и Спаса нашего...

— Коряга! Михайла Коряга! Нопомъ! Да что-жъ это такое! — въ раздумь товорила мать Манева, покачивая головой и не слушая речей Евпраксіи. — А впрочемъ, и самъ-отъ Софроній такой же стяжатель — благодатью Духа Святаго торгуеть... Если иного епископа, благочестиваго и Бога боящагося, не поставять — Софронія я не приму... Ни за что не приму!..

Межь тымь въ дъвичьей свытиць у Насти съ Фленушкой шель другой разговоръ. Настя разспрашивала про скитскихъ пріятельниць и знакомыхъ, гостья чуть успывала отвыты давать. Про всых переговорили, про всы новости бойкая, говорливая Фленушка разсказала. Разспросамъ Насти не было конца — хотылось ей узнать, какая былица сарафанъ къ праздникамъ сшила, дошила-ль Марья головщица канвовую подушку, отослала-ль ту подушку матушка Манева въ Казань, получили ли дывицы новые бисера изъ Москвы, выучилась ли Устинья Московка шелковы пояски съ молитвами изъ золота ткать. Освыдомившись обо всемъ, стала Настя Фленушку разспрацивать, какъ поживала она послы отъызда ихъ изъ обители?

— Что моя жизнь! — желчно смёлсь, отвётила Фленушка. — Извёстно какая! Тоска и больше ничего; встанешь, чайку поньешь — за часы нойдешь, пообёдаешь — потомъ къ правильнымъ канонамъ, къ вечернв. Ну, вечеркомъ, извёстно, на супрядки сбёгаешь; придешь домой, матушка, какъ водится, началить начнетъ, зачёмъ, дескать, на супрядки ходила; ну, до ужина дёло-то такъ и проволочишь. Поужинаешь и на боковую. И слава Тё, Христе, что день прошелъ.

— А къ заутренѣ будять?

— Перестали. Отбилась. Лінива відь я, Настасья Патаповна, Богу-то молиться. Какъ прежде, такъ и теперь, сміялась Фленушка.

 — А супрядки нон'вшнюю зиму бывали? — спросила ее Настя.

— Какъ же! У Жжениныхъ въ обители кажду середу попрежнему. Завела-было игуменья у Жжениныхъ такое новшество: на супрядкахъ «Прологь» читать, «Житія» святыхъ
того дня. Мало ихъ въ моленной-то читаютъ! Три середы читали, игуменья сама съ дъвицами сидъла, чтобы, знаешь, слушали, не баловались. А дъвицы не промахъ. «Прологъ»-отъ
скрали да въ подпольъ и закопали. Смъху-то что было!.. У
Бояркиныхъ по иятницамъ сходились, у Московкиной по вторникамъ, только пе кажду недълю; а въ нашей обители, какъ
н при васъ бывало, — по четвергамъ. Только матушка Ма-

неоа съ той поры, какъ вы увхали, все грозитъ разогнать наши бесвды и келарню по вечерамъ запирать, чтобы не смъли, говорить, сбираться дъвицы изъ чужихъ обителей. А пъсенку спъть либо игру затъль — безъ васъ и думать не смъй; пой Алексъл человъка Божьяго. Какъ племянницы, говоритъ матушка, жили, да Дуня Смолокурова, такъ я баловала ихъ для того, что дъвицы онъ мірскія, черной ризы имъ не надъть, а вы, говоритъ, должны о Богъ думать, чтобъ сподобиться честное иночество принять... Да въдь это она такъ только пугаетъ. Каждый разъ поворчитъ - поворчитъ, да и пошлеть мать Софію, что въ ключахъ у ней ходитъ, въ кладовую за гостинцами дъвицамъ на угощенье. Иной разъ и сама придетъ въ келарню. Ну, при ней, извъстно дъло, все чинно да стройно: стихиры запоемъ, и ни едина дъвица не улыбнется, а только за дверь матушка, дымъ коромысломъ. Смотришь, анъ бълицы и «Гусара» запъли...

И, увлекшись воспоминаньями о скитскихъ супрядкахъ, Фленушка вполголоса запъла: «Гусаръ, на саблю опираясь», давно уже проникшій на дъвичьи бесъды въ раскольничьи

скиты.

 — А у Глафириныхъ супрядковъ развѣ не было? — спросила Настя.

— Какъ не бывать! — молвила Фленушка. — Самыя развеселыя были бесёды, парни съ деревень прихаживали... Съ гармоніями... Да нашимъ туда теперь ходу не стало.

Какъ такъ? — удивилась Настя.

— Да все изъ-за этого австрійскаго священства! — сказала Фленушка. — Мы, видинь ты, задумали принимать, а Глафирины не пріемлють, Игнатьевы тоже не пріемлють. Ну и разорвались во всемь: другь съ дружкой не видятся, общенія не имѣють, клянуть другь друга. Намедни Клеонатра отъ Жжениныхъ къ Глафиринымъ пришла, да какъ сцѣпится съ кривой Измарагдой; бранились-бранились, да въ поволочку! Такая теперь промежъ обителей злоба, что смѣхъ и горе. Да вѣдь это одиѣ только матери сварятся, мы-то потихоньку видаемся.

 Гдѣ-жъ весельй бывало на супрядкахъ? — спрашивала Настя.

— У Бояркиныхъ, — отвѣтила Фленушка. — Насчеть угощенія бѣдно, больно бѣдно, зато парни завсегда почги. Ну, бывали и пріѣзжіє.

— Откудова? — спросила Настя.

— Изъ Москвы купчикъ навзжалъ, матушки Тапсен сродственникъ; деньги въ раздачу привозилъ, развеселый такой. Больно его честили; келейница матушки Тансеи — помнишь Варварушку изъ Кинешмы? — совсъмъ съ ума сошла по немъ; какъ уъхалъ, такъ въ прорубь кинуться хотъла, руки на себя паложить. Еще Александръ Михайлычъ бывалъ, станового письмоводитель, — этотъ попрежнему больше все съ Серафимушкой; матушка Тансея грозитъ ужъ ес изъ обители погнать.

— A изъ Казани гости бывали? — съ улыбкой спросила Фленушку Настя.

— Были изъ Казани, да не тв, на кого думаешь, — ска-

зала Фленушка.

— Петръ Степанычъ развъ не бывалъ? — спросила Настя.

— Не былъ, — сухо отвѣтила Фленушка и промолвила: — бросить хочу его, Настенька.

— Что такъ?

— Тоска только одна!.. Ну его... Другого полюблю!

— Зачемъ же другого? Это нехорошо, — сказала Настя: —

надо одного ужъ держаться.

— Вотъ еще! Одного! — вспыхнула Фленушка. — Онъ станеть насмѣхаться, а ты его люби. Да ни за что на свѣтѣ! Ваську Шибаева полюблю — такъ вотъ онъ и знай, — съ лукавой усмѣшкой глядя на пріятельницу, бойко молвила Фленушка.

— Какой Шибаевъ? Откудова?

— Эге-ге! — вскрикиула Фленушка и захохотала. — Памятьто какая у тебя короткая стала, Настасья Патаповна! Аль забыла того, кто изъ Москвы конфеты въ бумажныхъ коробкахъ съ золотомъ привозилъ?.. Ай да Настя, ай да Настасья Патаповна! Можно чести приписать! Видно, у тебя съ глазъ долой, такъ изъ думы вонъ. Такъ, что ли?.. А?..

— Ничего туть не было, — потупясь и глухимъ шопотомъ

сказала Настя.

Какъ ничего? — быстро спросила Фленушка.

 Глупости однѣ, — съ недовольной улыбкой отвѣтила Настя. — Ты же все затѣвала.

— Ну, ладно, ладно, пущай я причиной всему, — сказала Фленушка. — А все-таки скажу, что намять у тебя коротка стала. Съ чего бы это?.. Аль кого полюбила?..

Настя вся вспыхнула. Сама ни слова.

— Что? Зазнобушка завелась? — приставала къ ней Флепушка, крѣико обнявъ подругу. — А?.. Да говори же скорѣй сора изъ избы не вынесемъ... Аль не знаешь меня? Что сказано, то во мнѣ умерло.

Какъ кумачъ красная, Настя молчала. На глазахъ слезы

выступили, и дрожь ее схватывала.

— Да говори, говори же! — приставала Фленушка. — Скажи!...

Право, легче будеть... Увидишь!..

Настя тяжело дышала, но крѣпилась, молчала. Не могла однако слезъ сдержать,— такъ и полились онѣ по щекамъ ея. Утерла глаза Настя передникомъ и прижалась къ плечу Фленушки.

— Полюбила?.. Впримь полюбила?— допрашивала та. — Да говори же, Настенька, говори скоръй: облегчи свою душеньку... Ей-Богу, легче станеть, какъ скажешь... Отъ сердца тягость

такъ и отвалить. Полюбила?

— Да, — едва слышно прошентала Настя.

— Кого же?.. Кого?.. — допытывалась Фленушка. — Скажи, кого? Право, легче будеть... Пу, хоть зовуть-то какъ?

Молчала Настя и плакала.

- Говорять тебѣ, скажи, какъ зовуть?.. Какъ только имя его вымолвишь, такъ и облегчишься... Разомь другая станешь. Какъ же звать-то?
- Алексвемъ! шопотомъ промодвила Настя и, зарыдавъ, прижалась къ илечу Фленушки...

## Глава пятая.

Ведется обычай у заволжскихъ тысячниковъ народу «столы строить». За такими столами угощають они окольныхъ крестьянъ сытнымъ обідомъ, пивомъ похмельнымъ, виномъ зеленымъ, чтобъ «къ себѣ прикормить», чтобъ работники изъближнихъ деревень домашней работы другимъ скупщикамъ не сбывали, а коль понадобятся тысячнику работники наспѣхъ, шли бы къ нему по первому зову. У Патана Максимыча столы строили дважды въ году: передъ Троицей да по осени, когда изъ Низовья хозяинъ домой возвращался. Угощенье у него бывало на широкую руку, мужикъ былъ богатый и тароватый, любилъ народъ угостить и любилъ тѣмъ повеличаться. Ста по полутора за столами у него кормилось; да не одни работники, бабы съ дѣвками и подростками въ Осиповку къ нему пить-ѣсть приходили.

На радостяхъ, что на крещенскомъ базарѣ по торгамъ удача выпала, а больше потому, что сватовство съ богатымъ купцомъ наклевалось, Патапъ Максимычъ задумалъ построить столы не въ очередь. И то у него на умѣ было, что, забравъ черезчуръ подрядной работы, много тысячъ посуды надо ему по домамъ заказать. Для того и не мѣшало ему прикормить заранѣ работниковъ. Но главный замыселъ не тотъ былъ: хотѣлось ему будущимъ сватушкѣ да зятьку показать, каковъ

онъ человъть за Волгой, какую силу въ народъ имъетъ. «Пускай посмотритъ, — раздумывалъ онъ, заложивъ руки за спину и расхаживая взадъ и впередъ по горницъ:—пускай поглядитъ Данила Тихонычъ, каково Патапъ Чануринъ въ своемъ околоткъ живетъ, какъ «подначальныхъ крестьянъ» хлъбомъсолью чествуетъ, и въ какомъ почетъ міръ-народъ его держитъ».

Въ той сторонъ помъщичьи крестьяне хоть изстари бывали, по помъщиковъ никогда въ глаза не видали. Заволжскія помъстья принадлежатъ лицамъ знатнымъ, что, живя въ столицъ либо въ чужихъ краяхъ, никогда въ наследственные леса и болота не заглядывають. И намцевъ-управляющихъ не знаваль тамъ народъ. Миловалъ Господь. Земля холодная, песчаная, неродимая, запашку заводить нъть расчета. Оттого поманики и не сажали въ свои заволжскія вотчины намцевъуправляющихъ, оттего и спасъ Господь милостивый Заволжскій край отъ той саранчи, что русской сельщинь деревенщинь во времена крупостного права приходилась не легче татарщины, ляхольтья и длиннаго ряда недородовъ, пожаровъ и моровыхъ поветрій. Все крестьяне по Заволжью были оброчные, пользовались всей землей сполна и управлялись излюбленными міромъ старостами. При отсутствій пом'вщиковъ и управляющихъ, такъ-называемые тысячники пользовались большимъ значеніемъ. Вся промышленность въ ихъ рукахъ, всв рядовые крестьяне зависять оть нихъ и никакъ изъ ихъ воли выйти не могуть. Такой тысячникъ, какъ Патапъ Максимычь, — а работало на него до двадцати окольныхъ деревень, - жилъ настоящимъ бариномъ. Его воля - законъ, его ласка — милость, его гитвъ — бъда великая... Силенъ человъкъ: захочеть, всякаго можеть въ разоръ разорить.

«Ну-ка, Данила Тихонычъ, погляди на мое житье-бытье, продолжалъ раздумывать самъ съ собою Патапъ Максимычъ. Спознай мою силу надъ «моими» деревнями и не моги забирать себѣ въ голову, что честь миѣ великую дѣлаешь, сватая засына Настю. Нѣтъ, сватушка дорогой, сами не хуже кого другого, даромъ что не пишемся почетными гражданами и купцами первой гильдіп, а только государственными крс-

стьянами».

Поутру на другой день вся семья за ведернымъ самоваромъ сидѣла. Толковать Патапъ Максимычъ съ хозяйкой о томъ, какъ и чѣмъ гостей потчевать.

— Безпремънно за Никитичной надо подводу гнать, — говориль онъ. — Надо, чтобъ кума такой столь сострянала, какіе только у самыхъ набольшихъ генераловъ бывають.

— Справится ли она, Максимычъ? — молвила Аксинья За-

харовна. — Мастерица-то мастерица, да прихварываеть, силы у ней противъ прежняго въ исловину нѣть. Какъ въ послѣдній разъ гостила у насъ, повозится-повозится у̀ печи да и приляжетъ на лавочкъ. Скажешь: «полно, кумушка, не утруждайся», — не слушается. Насчетъ стряпни съ ней сладить пикакъ невозможно: только пріѣхала, и за стряпню, и хоть самой не можется, стряпка къ печи не смѣй подходить.

— Помаленьку, какъ-нибудь справится, — отвъчалъ Патапъ Максимычъ. — Никитичнъ изъ праздниковъ праздникъ, какъ столъ урядить ее позовутъ. Вотъ что я сдълаю: поъду за покупками въ городъ, заверну въ Ключову, позову куму и насчетъ того потолкую съ ней, что искупитъ, а воротясь домой, подводу за ней пошлю. Да вотъ еще что, Аксиньюшка: не запамятуй послъзавтра спосылать Пантелея въ Захлыстино, стягъ свъжины на базаръ купилъ бы да двъ либо три свиныя туши, баранины, солонины...

— На что такая пропасть, Максимычь? — спросила Аксинья

Захаровна.

— Столы хочу строить, — отвѣтиль онъ. — Пусть Данила Тихонычь поглядить на наши порядки, пущай посмотрить, какъ у насъ, за Волгой, народъ угощають. Вѣдь по ихнимъ мѣстамъ, на Низу, такого заведенья нѣтъ.

— Не напрасно ли задумаль, Максимычь?—сказала Аксинья Захаровна.— На Михайловъ день столы строили. Развъ не

станешь на Тронцу?

-- Осень — осенью, Тронца — Тронцей, а теперь само по себъ... Не въ счетъ, не въ урядъ... Сказано: хочу, и дѣлу конецъ — толковать попусту нечего, — прибавилъ онъ, возвыся нѣсколько голосъ.

— Слышу, Максимычъ, слышу, — покорно сказала Аксинья

Захаровна. — Дѣлай, какъ знаешь, воля твоя.

— Безъ тебя внаю, что моя! — слегка нахмурясь, молвилъ Патапъ Максимычъ. — Захочу, не одну тысячу народу сгоню кормиться... Захочу, всю улицу столами загорожу, и все это будетъ не твоего бабьяго ума дѣло. Ваше бабье дѣло молчатъ да слушатъ, что большакъ приказываетъ!.. Вотъ тебѣ... сказъ!

— Да чтой-то, родной, ты ни съ того ни съ сего расходился? — тихо и смиренно вившалась въ разговоръ мужа съ женой мать Манева. — И слова сказать нельзя тебъ, такъ и

закипишь.

— А теб'в тоже бы молчать, спасёная душа, — отв'вчаль Патапъ Максимычь сестр'в, взглянувъ на нее исподлобья. — Промежь мужа да жены сов'втницъ не надо. Не люблю, терп'вть пе могу!.. Слушай же, Аксинья Захаровна, — продолжаль онь, сиягчая голось: — скажи стряпухв Аринв, взяла бы двухъ бабъ на подмогу. Коли нёть изъ нашихъ работниць ловкихъ на стряпню, на деревняхъ поискала бы. Да вотъ Анафролью можно прихватить. Вёдь она у тебя больше при келарнъ? — обратился онъ къ Манеев.

— Келариичаеть, — отвъчала Манева: — болько въдь ку-

шанья-то у насъ самыя простыя да постныя.

— Пускай поможеть: не осквернить рукъ скоромятиной.

Аль грѣхъ по-вашему?

— Какой же грѣхъ, — сказала мать Манева: — лишь бы было заповъданное. И у насъ порой на мірскихъ людей мясное стряпаютъ, бълицамъ гоже ину пору. Спроси дочерей, садились ли онъ у меня за объдъ безъ курочки аль безъ говядины во дни положёные.

— Не бойсь, спасёна душа, — шутливо сказаль Патапъ Максимычъ: — ни зайцевъ ин давленыхъ тетерекъ на столъ не поставлю; христіане будутъ об'вдать. Значитъ, твоя Ана-

фролья не осквернится.

— Ужъ какъ ты нойдешь, такъ только слушай тебя, — промолвила мать Манеоа. — Налей-ка, сестрица, еще чайку-то, — прибавила она, протягивая чашку къ сидъвшей за само-

варомъ Аксинь Захаровив,

— Слушай же, Аксинья, — продолжаль Патапъ Максимычъ: — народу чтобъ вдоволь было всего: студень съ хрѣномъ, солонина, щи со свѣжиной, лапша со свининой, пироги съ говядиной, баранина съ кашей. Все чтобъ было сготовлено хорошо и всего было бы вдосталь. За виномъ спосылать, ренскаго непьющимъ бабамъ купить. Нантелей обдѣлаетъ... Заѣдокъ дѣвкамъ да подросткамъ купить: рожковъ, орѣховъ кедровыхъ, жемковъ, пряниковъ городецкихъ. Съ завтрашняго дня брагу варить да сыченые квасы ставить.

— Пряниковъ да рожковъ и дома найдется, посылать не для чего. Отъ Михайлова дня много осталось, — сказала

Аксинья Захаровна.

— Коли дома есть, такъ и ладно. Только смотри у меня, чтобы не было въ чемъ недостачи. Не осрами, — сказалъ Патапъ Максимычъ. — Не то, знасшь меня — гости со двора, я за расправу.

— Не впервые, батька, столы-то намъ строить, порядки

знаемъ, — отвъчала Аксинья Захаровна.

— То-то, держи ухо востро, — ласково улыбаясь, продолжалъ Патапъ Максимычъ. — На славу твои именины справимъ. Танцы заведемъ, ты илясать пойдешь. Такъ али ивтъ? — прибавилъ онъ, весело хлопнувъ жену по плечу.

— Никакъ ошалёлъ ты, Максимычъ! — вскрикнула Аксинья Захаровна. — Съ ума, что ли, спятилъ?.. Не молоденькій, батька, заигрывать... Прошло наше время... Убирайся прочь, пепутный!

— Ничего, сударыня, Аксинья Захаровна, — говориль, смёясь, Патапъ Максимычъ. — Это мы такъ, шутку, значить, шу-

тимъ. Авось плечо-то у тебя не отломится.

— Нашель время шутки шутить, — продолжала ворчать Аксинья Захаровна. — Точно я молоденькая. Вонъ дочери выросли. Хоть бы при нихъ-то постыдился на старости лѣтъ безчинничать.

- Чего ихъ стыдиться-то? молвилъ Патапъ Максимычъ. — Обожди маленько, и съ ними мужья станутъ заигрывать еще не по-нашему. Подь-ка сюда, Настасья!
  - Что, тятенька? сказала Пастя, подойдя къ отцу. — Станешь серчать, коли мужъ заигрывать станетъ? А? —

спросиль у нея Патапъ Максимычъ.

— Не будеть у меня мужа, — сдержание и сухо отвътила

Настя, перебирая конецъ передника.

— Ант вотъ не угадала, — весело сказалъ ей Патапъ Максимычъ. — У меня женишокъ припасенъ. Любо-дорого посмотрѣть!.. Вотъ на материныхъ именинахъ увидишь... первый сортъ. Просимъ, Настасья Патаповна, любить его да жаловать.

— Не пойду за него, — сквозь зубы проговорила Настя.

Краска на щекахъ у ней выступила.

— Знамо, не сама пойдешь, — спокойно отвъчаль Патачъ Максимычъ. — Отецъ съ матерью вживѣ, — выдадутъ. Не въкъ же тебѣ въ дѣвкахъ сидѣть... Вамъ съ Паранькой не хлѣбъ-соль родительскую отрабатывать, засиживаться нечего. Эка, подумаешь, дѣвичье-то дѣло какое, — прибавплъ онъ, обращаясь къ женѣ и къ матери Манеоѣ: — у самой только и на умѣ, какъ бы замужъ, а на рѣчахъ: «пе хочу» да «не пойду».

— Не приставай къ Настасьв, Максимычъ, — вступилась Аксинья Захаровна. — И безъ того двакв плохо можется. Погляди-ка на нее хорошенько, пшь какая стала, совсвиъ извелась въ эти дни. Безъ малаго педвля, бродить какъ очу-

мълая. Отъ вды откинуло, невеселая такая.

- Кровь въ дъвкъ ходить, и вся недолга, замътилъ Патапъ Максимычъ: увидить жениха, хворь какъ рукой сииметь.
- Да полно-жъ теб'є, Максимычъ, мучить се понапрасну, сказала Аксинья Захаровна. Ты вотъ послушай-ка, что л

скажу тебѣ, только не серчай, коли молвится слово не по тебѣ. Ты всему голова, твоя воля, дѣлай, какъ разумѣешь, а по моему глупому разумѣнью, деньги-то, что на столы изойдуть, нищей бы братіи раздать, ну, хоть ради Настина здоровья да счастья. Доходна до Бога молитва нищаго, Максимычъ. Самъ ты лучше меня знаешь.

— Развів заказано тебів оділять нищую братію? Нищіе нищими, столы столами, — сказаль Патань Максимычь. — Слава Вогу, у нась съ тобой достатковь на это хватить. Подавай за Настю, ножалуй, чтобъ Господь нослаль ей хорошаго мужа.

— Заладилъ себѣ, какъ сорока Якова: мужъ да мужъ, — молвила на то Аксинья Захаровна. — Только и рѣчей у тебя. Хоть бы пожалѣлъ маленько дѣвку-то. Ты бы лучше вотъ послушалъ, что матушка Манева про скитскихъ «спротъ» говорить. Про тѣхъ, что межъ обителей особнякомъ по своимъ кельямъ живутъ. Старухи старыя, хворыя; пить-ѣсть хотятъ, а взять неоткуда.

— Да, — вступилась мать Манева: — въ нынѣшнее время куда какъ тяжко приходится жить сиротамъ. Дороговизна!.. Съ каждымъ днемъ все дороже да дороже становится, а подаянья сиротамъ, почитай, иѣтъ никакого. Масленица на дворѣ — ни гречневой мучки на блины ни маслица достать имъ негдѣ. Такая бѣдность, такая скудность, что единъ только Господь знаетъ, какъ онѣ держатся.

— Сколько у васъ спротскихъ дворовъ? — спросилъ Па-

тапъ Максимычъ.

— Тридцать пять, — отвѣчала Манеоа.

— Вотъ тебв тридцать пять рублевъ, — молвилъ тысячникъ, вынимая десятирублевую и отдавая ее Манеев. Деньги счелъ по старинв, на ассигнаціи. — Раздай по рублю на дворъ, — промолвилъ сестрв.

— Спаси тя Христосъ, — сказала Манева, перскрестясь и

завязывая бумажку въ уголокъ носового платка.

- Ну, вотъ и слава Богу, весело проговорила Аксинья Захаровна. Будутъ сироты съ блинами на масленицѣ. А какъ же бѣдныя-то обители, Максимычъ? продолжала она, обращаясь къ мужу. И тамошнимъ старицамъ блинковъ тоже захочется.
- За нихъ, сударыня моя, не бойся, съ голоду не помрутъ, сказалъ Патанъ Максимычъ. Влины-то у нихъ маслянъй нашихъ будутъ. Пришинились только эти матери, копни ихъ хорошенько, пошарь въ сундукахъ, сколь золота да серебра сыщень. Нищатся только, лицемърятъ. Такое ужъ у нихъ заведеніе.

— Ахъ, нътъ. Празднаго слова, братецъ, не говори, вступилась Манера. — Въ достаточныхъ обителяхъ точно деньжонки кой-какія водятся, говорить про то нечего, а по овднымъ не богаче сиротъ живутъ. Вотъ хоть у насъ въ Комаровъ взять: налицо осталось двънадцать обителей, въ семи-то, дай Богъ здоровья благод втелямъ, нужды не териимъ, гръхъ на Бога роптать. А въ ияти остальныхъ такая, братенъ, скудность, такая нищета, что — върь ты не върь моему слову — ничемъ не лучше спротскихъ дворовъ. Напольныхъ взять, Маренныхъ, Зарвчныхъ, покойницы матушки Солоникен, Разсохиныхъ... Чъмъ питаются, единъ Господь въдаетъ. Совствить не стало имъ теперь подаянія. Оскудтла рука христіанъ, стали больше о сустъ думать, чъмь о душесийсеныи. Такъ-то, родной. Съ техъ поръ, какъ на Керженце у Тарасія да въ Осиновскомъ у Трифины старцы да старицы отъ старой въры отшатнулись. благодъющая рука христіанъ стала неразогоснна. Зачали, слышь ты, на Москвъ всъ наши заволжскія обители въ подозрѣньи держать, всѣ-де мы за Керженцомъ да за Осинками въ это единовъріе последуемъ. Запопозрѣли и присылать перестали. Вотъ оно что, а ты еще говоришь: лицемфрять. Какое туть лицемфріе, какъ фсть-то нечего. Хоть нашу обитель взять. Ты не оставляещь, въ Москвъ и въ Питерф есть благодетели, десять канонницъ по разнымъ мъстамъ негасиму читають, три сборщицы по городамъ вздять, ну, покуда Богь гръхамъ терпить, живемъ и молимся за благольтелей. Бояркины тоже, Жженины, Глафирины, Игнатьевы, Московкины, Тансенны, всѣ благодѣтелями не оставлены. А другія совстить до конца дошли. Говорю тебт: пить-тсть нечего. Разсохиныхъ взять; совсимъ захудала обитель, а какая въ стары годы была богатая. Матушка Досноея, ихия нгуменья, съ горя да съ заботь въ разсудкъ индо стала мъшаться...

— Запоемъ, слышь, пьетъ, — замѣтилъ Патапъ Максимычъ.

— Не грѣши напрасно, братецъ, — возразила Манееа. — Мало-ль чего люди ни наплетутъ! Какое питье, когда жевать нечего, одъться не во что!

— Зачала Лазаря!—сказаль, смѣясь, Патапъ Максимычъ. — Ужъ и Разсохинымъ нечего ѣсть! Эко слово, спасёная душа, ты молвила!.. Да у нихъ, я тебѣ скажу, денегъ куча: лопатами, чай, гребуть. Обитель-то ихняя первыми богачами строена. У васъ въ Комаровѣ они и хоронились, и постригались, и какихъ за то вкладовъ ни надавали! Пошарь-ка у Досиееи въ сундукахъ, много тысячъ найдешь.

— Оно точно, братецъ, въ прежнее время Разсохиныхъ

обитель была богатая, это правда и по всему христіанству извъстно, — сказала Манева. — Одпъхъ инокинь бывало у нихъ по иятидесяти, а бълицъ по сотив и больше. До пожара часовня ихняя по всемъ скитамъ была первая; своихъ поповъ держали, на Пргизъ на каждаго попа сотъ по пяти платили. Да въдь такое пространное житіе было еще при старикахъ Разсохиныхъ. А теперь, самъ ты знаешь, каковы молодые-то стали. Стару въру покинули, возлюбили новую, брады побрили, вышли въ господа и забыли отчіе да дъдніе гробы. Какъ есть она копейка, и той отъ нихъ на родительску обитель не бывало. Слава міра обуяла Разсохиныхъ; про обитель Комаровскую, про строенье своихъ родителей, и слышать не хотять, гнушаются... Ну, и захудала обитель: бъдивть да бъднъть зачала. Къ тому-жъ Господь дважды посътилъ ее горели.

— Сундуки-то, чать, новытаскали? — спросиль Патапъ

Максимычь.

— Не успъли, — молвила Манева. — Въ чемъ спали, въ томъ и выскочили. Съ той поры и началось Разсохинымъ житъе горе-горькое. Больше половины обители врозь разбрелось. Остались однъ старыя старухи и до того дошли, сердечныя, что лампадки на большой праздникъ нечемъ затеплить, масла нътъ. Намедни, въ рождественскій сочельникъ, Спасову звъзду безъ сочива встръчали. Вотъ до чего дошли!

Патапъ Максимычъ подумалъ немного. Молча посталъ бумажникъ, вынуль четвертную \*) и, отдавая Манееф, сказалъ:
— Получай. Дёли поровну: на пять обителей по пяти цёл-

ковыхъ. Пускай ихъ Едятъ блины на масленицъ. Подлей чайку-то, Захаровна. А ты, Фленушка, что не пьешь? Пей, сударыня, не хмельное, не вредить.

— Миого благодарна, Патапъ Максимычъ, — съ ужимочкой ответила Фленушка. — Я ужъ оченно довольна, пойду те-

перь за работу.

- За какую это работу? спросилъ Патанъ Максимычъ. Пелену шью, отвътила Фленушка. Матушка приказала синелью да шерстями пелену вышить, къ масленицѣ надо кончить ее безпрем'вино. Для того съ собой и ияльцы захватила.
- Ступай-ка въ самомъ дѣлѣ, Фленушка, сказала мать Манееа: — пошей. Времени-то немного остается: на сырной недёлё оказія будеть въ Москву, надо безпремённо отослать. На Рогожское хочу пелену-то послать, - продолжала она,

<sup>\*)</sup> Двадцатинятирублевый кредитный билсть.

обращаясь къ Патану Максимычу. — Да еще хочу къ матушкъ Пульхерін отписать, благословить ли она епископу омофорть вышивать да подушку, на чемъ ему въ служов сидеть. Рылась я, братець, въ книгахъ, искала на то правила, подобаетъ ли въ шитомъ шерстями да синелью омофоръ епископу дъйствовать — не нашла. Хоть бы единое слово въ правилахъ про то было сказано. Остаюсь въ сумнѣньи, парчевые ли только омофоры следуеть делать, али можно и шитые. Воть и отписываю, — матушка Пульхерія знаеть объ этомъ доподлинно.

Фленушка пошла изъ горницы, следомъ за ней Параща. Настя осталась. Какъ въ воду опущенная, молча сидъла она у окна, не слушая разговоровъ про спротскіе дворы и бъдныя обители. Отцовскія річи про жениха глубоко запали ей на сердце. Теперь она знала, что Патапъ Максимычъ въ самомъ дълъ задумалъ выдать ее за кого-то незнакомаго. Каждое слово отцовское какъ ножомъ ее по сердцу ръзало. Только о томъ теперь и думаеть Настя какъ бы избыть грозлщую

бъду.

— А тебь, Настасья, видно, и въ самомъ дель неможется? — спросиль ее отець. — Подь-ка сюда.

Опустя голову и перебирая уголь передника, подошла Настя

къ дивану, гдв сиделъ Патапъ Максимычъ.

— Совстви девка зачала изводиться, — вступилась Мапена. — Какъ жили онт въ обптели, какъ маковъ цвътъ цвъла. а въ родительскомъ дому и румянецъ съ лица сбежалъ. Чудное дбло!

— Ужъ пытала я, пытала у ней, — замЪтила Аксинья Захаровна: — скажи, моль, Настя, что болить у тебя? — «Ничего, говорить, не болить»... И ни единаго слова пе могла

отъ нея добиться.

— Сядь-ка рядкомъ, потолкуемъ ладкомъ, — сказалъ Патапъ Максимычь, сажая Настю рядомь съ собой и обнимая рукою станъ ея. — Что, дъвка, раскручинилась? Молви отцу. Можеть, что п присовътуетъ.

Не отвѣчала Настя. То въ жаръ. то въ ознобъ кидало ее,

па глазахъ слезы выступили.

— Чего молчишь? Изрони словечко. Скажи хоть на ушко, продолжаль Патанъ Максимычъ, наклоняя къ себъ Настину голову.

— Тошнехонько мнъ, тятя, — вполголоса сказала Настя. —

Пусти ты меня, въ свътлицу пойду.

— Эту тошноту мы выльчимь, — говориль Патапъ Максимычъ, ласково приглаживая у дочери волосы. — Не плачь, радость скажу. Не хотълъ говорить до поры до времени, да ужъ, такъ и быть, скажу теперь. Жениха жди, Настасья Патаповна. Прикатить къ матери на именины... Слышишь?.. Славный такой, молодой да здоровенный, а богать какой!.. Изъ первыхъ... Будешь въ славъ, въ почетъ жить, во есякомъ удовольстви... Чего молчишь?.. рада?..

У Насти въ три ручья слезы хлынули. -

— Не пойду за него... — молвила, рыдая и припавъ къ отцовскому плечу. — Не губи меня, голубчикъ, тятепька... не пойду...

— Отецъ велитъ, пойдешь, — нахмурясь, строгимъ голосомъ

сказаль Патапъ Максимычъ, отстраняя Настю.

Она встала и, закрывъ липо передникомъ, горько заплакала. Аксинъя Захаровна бросила перемывать чашки и сказала, подойдя къ дочери:

 Полно, Настенька, не плачь, не томи себя. Отецъ в'єдь любить тебя, добра теб'є желаєть. Полно же, пригожая моя,

перестань!

Настя отерла слезы передникомъ и отняла его отъ лица. Изумились стецъ съ матерью, взглянувъ на нее. Точно не Настя, другая какая-то дѣвушка стала передъ ними. Гордо поднявъ голову, величаво подошла она къ отцу и ровнымъ, твердымъ, сдержаннымъ голосомъ, какъ бы отчеканивая каждое слово, сказала:

— Слушай, тятя! За того жениха, что сыскаль ты, я пе пойду... Режь меня, что хочешь делай... Есть у меня другой женихь... Сама его выбрала, за другого не пойду... Слышнию?

— Чтд-0-0? — закричаль Патапъ Максимычъ, вскакивая съ дивана. — Женихъ?.. Такъ ты такъ-то!.. Да я разражу тебя! Говори сейчасъ, негодница, какой у тебя женихъ завелся?.. Я ему задамъ...

Аксинья Захаровна такъ и обомлела на месте. Матушка

Манева, сидя, перебирала лістовку и творила молитву.

— Не достанешь, тятя, моего жениха, — съ улыбкой молвила Настя.

· — Кто таковъ?.. Сказывай, покамѣстъ цѣла, — въ неистов-

ствъ кричалъ Патапъ Максимычъ, поднимая кулаки.

— Христосъ, Царь Небесный, — отступая назадъ, отвъчала Настя. — Ему объщалась... Я въ кельи, тятя, иду, иночество приму.

Патапъ Максимычъ на сестру накинулся.

- Твои дѣла, спасенница? Твои дѣла?.. Ты ей въ голову такія мысли набила?
- Никогда я Настась про иночество слова не говаривала, — спокойно и холодно отвъчала Манееа: — бесъды у

меня съ ней о томъ никогда не бывало. И нътъ ей моего совъта, ньтъ благословенія идти въ скиты... Молода еще, голубушка, не снесешь... Да у насъ такихъ молодыхъ и не постригаютъ.

- А коль я къ воротамъ твоимъ, тетенька, босая приду да, стоя у верен въ одной рубахт, громко, именемъ Христовымъ, зачну молить, чтобы допустили меня къ Жениху мо-

ему?.. Прогонишь?.. Запрешь ворота?.. А?..

— Нътъ, не могу воротъ запереть, — отвъчала игуменья. — Нельзя... Господь сказалъ: «грядущаго ко Мив не изжену»...

Должна буду принять.

— Такъ слушай же ты, спасёная твоя душа, — закричалъ Патанъ Максимычь сестръ. — Твоя обитель мной только и дышитъ... Такъ али нътъ?

— Такъ точно, — отвъчала Манева.

— Знаешь ты, какіе строгіе наказы изъ Питера насланы?... Всв скиты въ конецъ хотятъ порвшить, праху чтобъ ихияго пе осталось; всёхъ старицъ да бёлицъ за карауломъ по своимъ мъстамъ разослать... Слыхала про это?

Какъ не слыхать! — спокойно сказала Манеоа.

— А кто отъ васъ эту бъду до поры до времени, покуда сила да мочь есть, отводить? — продолжалъ Патапъ Максимычь. — Кто за вась у начальства хлопочеть?.. Знаешь?..

— Знаю, что ты нашъ заступникъ. Тобой держимся, молвила Манева.

— Такъ помни же мое слово и всёмъ игуменьямъ повёсти, кипя гиввомъ, сказаль Патанъ Максимычъ: - если Настасья уходомъ уйдеть въ какой-нибудь скить, и твоей обители и всемъ вашимъ скитамъ конецъ... Слово мое крепко... А ты, Настасья, — прибавилъ онъ, понизивъ голосъ: — дурь изъ головы выкинь... Слышишь?.. Ишь какая невъста Христова проявилась!.. Чтобъ я не слыхалъ такихъ рѣчей...

Сказавъ это, Патанъ Максимычъ вышелъ изъ горницы и

кртико хлопнуль за собой дверью...

На другой день послѣ того у Чапуриныхъ баню топили. Хоть дѣло было и не въ субботу, по какъ же пріѣхавшихъ изъ Комарова гостей въ банькъ не попарить? Не по-русски будеть, не по старому завѣту. Да и самъ Патапъ Максимычъ такой охотникъ былъ париться, что ему хоть каждый день баню топи.

Баня стояла въ ряду прочихъ крестьянскихъ бань за деревней, на берегу Шишинки, для безопасности оть пожару, и чтобы льтомъ, выпарившись въ банъ, близко было окунуться въ холодную воду рѣчки. Любитъ русскій человѣкъ, выпарившись, зимой на сиѣгу поваляться, лѣтомъ въ студеной водѣ искупаться. Передъ сумерками пошла париться Аксинья Захаровна съ дочерьми и съ Фленушкой, Матрена работница шла съ ними для послуги. Изъ дому въ баню надо идти мимо токаренъ, отъ нихъ узенькая тропинка продегала середи сугробовъ къ чапуринской банѣ. Высокая, бѣлая \*), свѣтлая, просторная, она и снаружи смотрѣла дворянскою, а внутри все было чисто и хорошо прибрано. Липовые полкѝ, лавки и самый полъ по нѣскольку разъвъ году строгались скобелемъ, окна въ банѣ были большія, со стеклами, и чистый передбанникъ прирубленъ былъ.

Фленушка вышла изъ дому послъдняя, и когда вошла въ передбанникъ, Аксинья Захаровна съ Парашей ужъ раздъвались и ушли въ баню, гдъ Матрена полки и лавки подмывала.

Настя еще раздевалась.

— Сейчасъ узнала, въ которой токарнѣ чей-то милый дружокъ работа̀етъ, — вполголоса сказала ей вошедшая Фленушка: — вторая съ краю, отъ нея тропинка въ банѣ проложена.

Зачемъ узнавала, Фленушка? — спросила Настя.

— Да такъ, на всякій случай. Можетъ-быть, пригодится, — отвъчала Фленушка. — Ну, къ примъру сказать, въсточку какую велишь передать, такъ я ужъ и знаю, куда нести.

— Какія в'єсточки? Съ ума ты, что ли, сошла?

- Да развѣ сохнуть тебѣ? сказала Фленушка. Надо же васъ свести, жива быть не хочу, коль не сведу. Надо же и его пожалѣть. Пожалуй, совсѣмъ ума рѣшится, тебя не видаючи.
- Можетъ-быть, онъ и думать-то про меня не хочетъ, --сказала Настя.
- Дуракъ онъ что ли? отвъчала Фленушка. кто отъ отакой красоты отворотится? Смотри-ка какая!.. прибавила она, глядя на раздъвавшуюся дъвушку. Жизнь бы свою Алешка отдалъ, глазкомъ бы только взглянуть теперь на свою сударушку. Ишь какая пышная, сдобная, бълая!.. Точно атласъ на пуху.

И принялась щекотать Настю.

— Да полно же тебѣ, безумная! — крикнула Настя и побѣжала въ баню.

Часа черезъ полтора настали сумерки. Въ токарияхъ за-

<sup>\*)</sup> Бѣлою называется баня съ дымовою трубой, а не курная, которую вопуть обыкновению черною.

шабашили. Алексвй остался въ своей; чтобы маленько поизладить станокь, онъ подводиль къ нему новый ремень. Провозился онь съ этимъ дѣломъ долго; всѣ токари по своимъ мѣстамъ разошлись, и токарни были на запорѣ. Когда вышель онъ и сталъ запирать свою токарню, почти совсѣмъ уже стемнѣло. Кругомъ ни души. Оглянувшись назадъ, увидѣть Алексѣй, что по тропинкѣ изъ бани идетъ какая-то женщина въ шубѣ, укрытая съ головы большимъ шерстянымъ платкомъ, и съ вѣникомъ подъ мышкой. Когда она подошла поближе, онъ узнать Фленушку. Аксинья Захаровна съ дочерьми давно ужъ домой прошла.

— Здоровенько-ль поживаешь, Алексій Трифонычъ? — ска-

зала Фленушка, поровнявшись съ нимъ.

— Слава Богу, живемъ помаленьку, — отвѣчалъ онъ, снимая шапку.

Кланяться тебѣ велѣли, — сказала она.

— Кто велѣлъ кланяться? — спросилъ Алексѣй.

— Ишь какой недогадливый! — засмѣясь, отвѣчала Фленушка.—Самъ кашу завариль, нагналь на дѣвку сухоту, да еще спрашиваеть: кто?.. Ровно не его дѣло... Безстыжій ты этакій!.. На осину бы тебя!..

— Да про кого ты говоришь? Мнѣ невдомекъ, — сказалъ Алексѣй, а у самого сердце такъ и забилось. Догадался.

— Некогда мий съ тобой балясы точить, — молвила Фленушка. — Пожалуй, еще Матрена изъ бани пойдеть да увидить насъ съ тобой, либо въ горницахъ меня хватятся... Настасья Патановна кланяться велила. Вотъ кто... Она по теби сокрушается... Полюбила съ перваго взгляда... Вишь глаза-то у тебя, долговязаго, какіе непутные, только взглянуль на дввку, тотчасъ и приворожилъ... Велишь, что ли, кланяться?

— Поклонись, Флена Васильевна, — сказалъ Алексвй, съ жаромъ схвативъ ее за руку. — Самъ я ночи не сплю, самъ отъ вды отбился, только и думы, что про ея красоту неописанную.

— Ну ладно, — молвила Фленушка. — Повидаемся на-дняхъ; улучу времечко. Молчи у меня, безпремънно сведу васъ.

— Сведи, Флена Васильевна, сведи, —радостно вскрикнулъ

Алексви. — Въкъ стану за тебя Богу молиться!

Рленушка ушла. У Алексъя на душъ стало такъ свътло, такъ радостно, что онъ даже не зналь, куда дъваться. На мъстъ не сидълось ему: то въ избъ побудеть, то на улицу выбъжить, то за околицу пойдеть и зальется тамъ громкою пъсней. Въ домъ пъть онъ не смъль, не ровенъ часъ: осерчаетъ Патапъ Максимычъ.

Послѣ этого Алексѣй нѣсколько разъ видался съ Фленушкой. И каждый разъ передавала она ему поклоны отъ Насти и каждый разъ увѣряла его, что Настя до вѣку его не разлюбитъ и кромѣ его ни за кого замужъ не пой-

детъ.

— Не отдадуть ее за меня, — грустно сказаль Алексвій Фленушкв, когда заговорила она о свадьов. —У насъ съ Настасьей Патановной ровна любовь, да не ровны обычан. Патанъ Максимычь и богать и спесивъ: не отдасть дѣтище за бѣднаго работника, что у него же въ кабалѣ живеть... Вѣдь я въ кабалѣ у него, Флена Васильевна, на цѣлый годъ закабаленъ... Деньги отпу моему онъ выдалъ напередъ, чтобы намъ домомъ поправиться: вѣдь сожгли насъ, обокрали, можетъ-быть, слыхала?.. А ты сама знаешь, закабаленный тотъ же барскій!.. А какой баринъ за холоповъ дочерей своихъ выдаетъ? Такъ и тутъ: все едино... Да и захочеть ли еще Настасья Патаповна себя потерять, выйдя за меня?

— Ради милаго и безъ вънца нашей сестръ не жаль себя потерять! — сказала Фленушка. — Не тужи... Не удастся свадьба «честью», «уходомъ» ее справимъ... Будь спокоенъ, я за дъло берусь, значитъ, будетъ върно... Вотъ подожди, придетъ лъто: бъжимъ и окрутимъ тебя съ Настасьей... У нея положено, коль не за тебя, ни за кого нейти... И женихъ пріъдетъ во дворъ да поворотитъ оглобли, какъ несолоно хлебаль... Не въшай головы, молодецъ, наше отъ насъ не уйдетъ!

## Глава шестая.

По приказу Патапа Максимыча зачали у него брагу варить и сыченые квасы изъ разныхъ солодовъ ставить. Вари большія: ведеръ по сороку. Слухъ, что Чапуринъ на Аксинью-полухлѣбницу работному народу задумалъ столы рядить, тотчасъ разнесся по окольнымъ деревнямъ. Всѣ деревенскіе, особенно бабы, немало раздумывали, немало языкомъ работали, стараясь разгадать, какихъ ради причинъ Патапъ Максимычъ не въ урочное время хочетъ народъ кормить.

Въ самый тоть день, какъ у Чапуриныхъ брагу заварили, въ деревић Ежовћ, что стоитъ на рѣчкћ Шишинкћ въ полутора верстахъ отъ Осиповки, собрались мужики у клѣтей на улицћ и толковали межъ собой про столы чапуринскіе. Кто говорилъ, что, видно, Патапу Максимычу въ волостныхъ головахъ захотѣлось сидѣть, такъ онъ передъ выборами міръ задабриваетъ, кто полагалъ, не будетъ ли у него въ тотъ день какой-нибудь «помочи» \*). Но все это нескладно-неладно придуманное туть же ежовскимъ міромъ и осмѣивалось. ІІ въ самомъ дѣлѣ: захотѣлось бы Патапу Максимычу въ головы, давнымъ бы давно безо всякихъ угощеньевъ его цѣлой волостью выбрали, да не того онъ хочетъ; не разъ откупался, ставя на сходкѣ ведеръ по пяти зелена вина для угощенья выборщиковъ. На «толоку» народъ собирать ему тоже не стать: мужикъ богатый, къ тому же тароватый, гордъ, спесивъ, любитъ почетъ: захочетъ ли міромъ одолжаться?.. На что сму «помочь», когда въ карманѣ чистоганъ не переводится. Съ добрый часъ протолковали ежовскіе мужики, стол кучкой у клѣтей, но ничего на дѣло похожаго не придумали. Ваба дѣло рѣшила, да такъ мѣтко, будто у Чапурина въ головѣ сидѣла и мысли его читала.

Шла ид воду тетка Акулина, десятника жена. Поровнявшись съ мужиками, поставила ведра на-земь. Какъ не по-

слушать бабъ, про что мужики говорять.

— Эхъ, вы, умныя головы, — крикнула она, вслушавшись въ мірскія рѣчи: — толкують, что воду толкуть, а догадаться не могуть. Кто что ни скажеть, не подъ тоть уголь клинь забиваеть... Слушать даже тошно.

На бабу, какъ водится, накинулись, осмёнли, кто-то выругаль, а мужъ, туть же стоявшій, велёль ей идти, куда шла

и зря не соваться, куда не спрашивають.

— Да что вы, лѣшіе, безъ пути зубы-то скалите? — крикнула Акулина. — Стоять, изъ пустого въ порожнее перекладывають, а разгадать ума не хватаетъ. Знаю, къ чему Чапурины пиры затѣваютъ.

— Ну, сказывай, коли знаешь! — заговорили мужики.

— У Патапа Максимыча дочери-то заневъстились, — сказала Акулина: — вотъ и сзываетъ онъ купцовъ товаръ показать. Смотрины будутъ.

— Ай да тетка Акулина! Разсказала, какъ размазала! —

заголосили мужики.

— А баба-то, пожалуй, и правдой обмолвилась, — сказаль тоть, что постарше быль. — Намедни «хозяинъ» при мнѣ на

<sup>\*) «</sup>Помочью», иначе «толокой», называется угощенье за работу. Хозяннъ, желающій какое-нибудь діло справить разомъ въ одниъ день, созываєть къ себі сосідей на работу и ставить за нее сыпный обідь съ пивомъ и виномъ. «Помочане» работають и утромъ и послі обіда, и въ одинъ день управляются съ діломъ. На «помочи» сзывають большей частью крестьяне недостаточные, у которыхъ въ семь мало рабочихъ. Люди богатые, тысячняки, не ділають «помочей». У сельскихъ поповъ полевым работы все больше «толокой» справляются.

базарѣ самарскаго купца Снѣжкова звалъ въ гости, а у того Снѣжкова сынъ есть, парень молодой, холостой; въ Городцѣ частенько бываетъ. Пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ не свадьба-ль у нихъ затъвается.

Акулина посм'влась надъ мужиками и пошла своей дорогой къ колодцу. Тутъ по всъмъ дворамъ бабамъ ровно повъстку дали; всѣ къ колодцу съ ведрами сбѣжались и зачали съ Акулиной про чапуринскую свадьбу раздабаривать. Молодица изъ деревни Шишкина случилась тутъ. Выслушавъ, въ чемъ дъло, не заходя къ теткъ, къ которой-было изъ-за двухъ верстъ приходила покланяться, чтобъ та ей разбитую кринку берестой обмотала, побъжала домой безъ оглядки, точно съ краденымъ. Какъ прибѣжала, такъ всѣхъ шишкинскихъ бабъ повѣстила, что у Чапуриныхъ смотрины будутъ. Изъ Шишкина бабы, подымая хвосты, по другимъ деревнямъ побѣжали кумушкамъ новость разсказать. И пошелъ говоръ про смотрины по всемъ деревнямъ. Везде про Настю речь вели, потому что нестаточное, необычное вышло бы дѣло, если-бъ меньшая сестра впередъ старшей пошла подъ вънецъ.

Пущенныя Акулиной въсти дошли до Осиповки. Въ одномъ изъ миенниковъ, что цълымъ рядомъ стояли противъ дома Чапурина, точили посуду три токаря, въ томъ числѣ Алексый.

Четвертый колесо вертыль.

— Слышаль, Петруха, у хозяевъ-то брагу варять, — говорилъ коренастый рыжеватый парень, стоя за станкомъ и оттачивая ставещокъ.

- Какъ не слыхать! отвътилъ Петруха, весело вертя колесо, двигавшее три станка. — Столы, слышно, хозяннъ строить задумаль. Пантелея Прохорыча завтра въ Захлыстино на базаръ посылаютъ свъжину да вино искупать. Угощенье, слышь, будеть богатое. Ста полтора либо два народу будутъ кормить.
  - Гдѣ-жъ столы-то рядить? спросилъ токарь Матвѣй. Я, парень, что-то не слыхиваль, чтобъ зимой столы ставили. На снъгу да на морозъ что за столованье! Закрутитъ морозъ, такъ на волъ-то варево смерзнетъ.

— Мало развѣ у хозянна избъ да подклѣтовъ! — замѣтилъ

Петруха.

— Все-жъ полуторастамъ не усѣсться, — молвилъ третій работникъ, Мокеемъ звали — прозвищемъ Чалый.

-- Очередь стануть держать, по-скитски, какъ по обителямъ въ келарияхъ страниихъ угощаютъ, — отвъчалъ Матвъй. — Одни покормятся и вонъ изъ-за столовъ, на ихъ мѣсто другіе.
— Развѣ что такъ, — молвилъ Петруха, соглашаясь съ

Матвѣемъ. — Городовые купцы, слышь, наѣдутъ, — прибавилъ онъ.

— Пиръ готовятъ зазвонистый, — сказалъ Мокей. — Рукобитье будетъ, хозяинъ-отъ старшую дочь пропивать станетъ.

Ровно ножомъ полоснуло Алекско по-сердцу. Хоть говорила ему Фленушка, что опричь его Настя ни за кого не пойдеть, по нежданная новость его ошеломила.

— Въ домъ, что ли, зятя-то берутъ? — спросилъ Петруха.

— Куда, чай, въ домъ!—отозвался Чалый.—Пойдеть такой богачь къ мужику въ зятьяхъ жить! Нашъ хозяинъ, хоть и тысячникъ, да все же крестьянинъ. А женихъ-отъ мало того, что изъ стараго купецкаго рода, почетный гражданинъ. У отца у его, слышь, медалей на шев-то что навъшено, въ городскихъ головахъ сидълъ, въ Питеръ вздилъ; у царя во дворцъ бывалъ. Нашъ-отъ хоть и спесивъ, да Снъжковымъ на версту не будетъ.

— Сніжковых разві женихь-оть? — спросиль Матвій. —

Не самарскій ли?

— Самарскіе, по всей Волгі купцы изв'єстные, — отв'єчаль Чалый.

— Куда-жъ ему въ зятья къ мужику идти, — сказалъ Матввй: — у него, братецъ ты мой, заводы какіе въ Самарв, дома, самъ я видълъ; былъ евдь я въ техъ мъстахъ въ позапрошломъ году. Пароходовъ своихъ четыре ли, пять ли. Не пойдетъ такой зять къ тестю въ домъ. Своимъ хозяйствомъ, поди, заживутъ. Что за находка ему съ молодой женой, да еще съ такой раскрасавицей, въ нашихъ лъсахъ да въ болотахъ жить!

Сильнъй и сильнъй напиралъ Алексъй острымъ ръзцомъ на чашку, которую дотачивалъ. Въ глазахъ у него зелень ходенемъ заходила, ровно угорътъ, въ ушахъ шумъ стоитъ, сердце такъ и замираетъ. Тогда только и опомнился, какъ ръзцомъ сквозь чашку прошелъ.

— Что это ты, Алексви?—съ усмъшкой спросиль его вер-

тельщикъ Петруха. — Сквозь проразалъ.

— Сорвалось! — сквозь зубы молвиль Алексвй и бросиль испорченную чашку въ сторону. Никогда съ нимъ такого грвха не бывало, даже и тогда не бывало, какъ, подросткомъ будучи, токарному двлу учился. Стыдно стало ему передъ токарями. По всему околотку первымъ мастеромъ считается, а тутъ, гляди-ка, двло какое.

Зашабашили къ объду. Алекстю не до тды. Пошель-было въ подклътъ, гдв посуду красятъ, но повернулъ къ лъстницъ, что ведсть въ верхнее жилье дома, и на нижнихъ ступеняхъ

остановился. Ждаль онъ туть съ четверть часа, видёль, какъ пробрела по верху черезъ сѣни матушка Манева, слышалъ громкій топотъ сапоговъ Патапа Максимыча, заслышалъ наконецъ голосъ Фленушки, выходпвшей изъ Настиной свѣтлицы. Уходя, она говорила:

— Сейчасъ приду, Настенька!

Флена Васильевна, отозвался съ лъстницы Алексъй.
 Она взглянула внизъ, опершись грудью о перила и свъсивъ голову.

— Что ты какой? — спросила она вполголоса. — Самъ на

себя не похожъ!

— Сойди на минуточку, — сказалъ Алексъй. — Здъсь въ подклътъ ньтъ никого — всъ объдаютъ.

Фленушка сбъжала въ подклътъ.

— Богь теб'є судья, Флена Васильевна, — сказаль Алекс'ій. — За что же ты надо мной насм'ємлась?.. В'єдь этакъ челов'єка недолго уморить!

— Съ ума, что ли, спятилъ?—спросила Фленушка. — Чъмъ

я надъ тобой насмѣялась?

— Какія рѣчи ты отъ Настасьи Патаповны мнѣ переносила?.. Какія слова говорила?.. Зачѣмъ же было душу мою мутить? Теперь не знаю, что и дѣлать съ собой — хоть ка-

мень на шею да въ воду.

— Да ты бёлены объёлся, али спьяну мелешь, самъ не знаешь что? — сказала Фленушка. — Да какъ ты только подумать могь, что я тебя объянываю?.. Ахъ, ты, безстыжая твоя рожа!.. За него хлопочуть, а отъ него вотъ благодарность какая!.. Такъ ты думаешь, что и Настя облыжныя рѣчи говорила... А?..

— Отъ Настасы Патановны доселева я никакихъ рвчей не слыхивалъ, — молвилъ Алексви. — Съ тобой у меня разговоры бывали!.. Вспомни-ка, что ты мнв говорила, а вотъ—готовятъ

пиры, жениха изъ Самары ждутъ.

— Только-то? — сказала Фленушка и залилась громкимъ хохотомъ. — Ну, этихъ пировъ не бойся, молодецъ. Рукобитью на нихъ не бывать! Пусть ихъ праздничаютъ, — а лѣто придеть, мы запразднуемъ; тогда на нашей улицѣ праздникъ будеть... Слушай: брагу для гостей не доварятъ, я тебя сведу съ Настасьей. Какъ отъ самой отъ ней услышишь тѣ же рѣчи, что я переносила, повършшь тогда?.. А?..

— Повърю, — потупясь, отвъчаль Алексьй.

— Меня попрекать да обманщицей обзывать не станешь?

— Не буду, - проговориль онъ.

— То-то же. Ступай теперь. Выкинь печаль изъ головы, не

томи понапрасну себя, а дѣвицу красну въ пущу тоску не вгоняй.

Мало успокоили Фленушкины слова Алексѣя. Сильно его волновало, и не зналъ онъ, что дѣлать: то на улицу выйдетъ, у воротъ посидитъ, то въ избу придетъ, за работу возьмется, работа изъ рукъ валится, на полати полѣзетъ, опять долой. Такъ до сумерекъ пробился, въ токарию не пошелъ, сказалъстарику Пантелею, что поутру угорѣлъ въ красильнѣ.

— Долго ли въ красильнѣ угорѣть,—отвѣчалъ Пантелей.—

Ты бы по морозцу безъ шанки походиль — облегчить.

— И вирямь нойду на морозъ, — сказалъ Алексъй и, надъвъ полушубокъ, пошелъ за околицу. Выйдя на дорогу, крупными шагами зашагалъ онъ, понуривъ голову. Прошелъ версту, прошелъ другую, видитъ мостъ черезъ оврагъ, за мостомъ дорога на двъ стороны расходится. Оглядълся Алексъй, опозналъмъсто и, въ раздумът постоявъ на мосту, своротилъ налъвовъ свою деревню Поромово.

Громко раздавалась но крытому сивгомъ полю Алексвева

пфсня:

Охъ, ты, горе мое, горе-гореваньице, Ты печаль моя, тоска лютая, Загубила ты добра-молодца, Красна дъвица, дочь отецкая.

Въ каждомъ звукъ пъсни слышались слезы и страшная боль тоскующей души.

Послѣ крупнаго разговора съ отцомъ, когда Настя объявила ему о желаньи надѣть черную рясу, она ушла въ свою свѣтелку и заперлась на крюкъ. Не одинъ разъ подходила къдвери Аксинья Захаровна; и стучалась и громко окликала дочь, похныкала даже маленько, авось, дескать, материны слезы не образумятъ ли дѣвку, но дверь не отмыкалась, и въсвѣтлицѣ было тихо, какъ въ гробу.

«Уснула, — подумала Аксинья Захаровна. — Пускай есотдохнеть... Эка бѣда стряслась, и не чаяла я такой!.. Гляди-ка-сь, въ черницы захотѣла, и что ей это въ головоньку втемяшилось?.. На то ли я ее родила да вырастила?.. А все

Максимычъ!.. Лізеть со своимъ женихомъ!..»

Пошла Аксинья Захаровна въ другую боковушку, къ Парашть. Тамъ Фленушка сидъла за пяльцами, вышивая пелену, а Параша на мотовилъ шерсть разматывала. Фленушка пъласкитскую пъсню, Параша ей подтягивала:

Изъ пустыни старецъ Въ царскій домъ приходить, Онъ принесъ съ собою, Онъ принесъ съ собою Прекрасный камень, Толь прекрасный, прелюбезный,

Предрагій. Іосафъ царевичь, Сынъ царя индъйскаго, Просить купца-старца:
— "Покажи мнъ каменекъ, Покажи мнъ дорогой, Я увижу и спознаю

Ему цёну".

—"Когда ты возможешь
Небеса изм'єрить,
Небеса изм'єрить,
Всё моря и земли
Въ горсть свою схватить,
А все противъ камня

Ровно ничего"
—"А! купець премудрый,—
Говорить царевичь:—
Скажи свою тайну,
Какъ на свёть явился,
Какъ на светь явился,
Гдё теперь хранится

Камень тоть драгой?"

Отвъчаеть старець, Видь купца пріявшій, Преподобный Варлаамь: "Камень не хранится, Камень не хранится, Съ нами пребываеть

Онъ завсегда.

"Пречистая дѣва Родила сей камень, Въ ясли положила, Грудью воскормила, Грудью воскормила Бога-человѣка,

Спасителя. "Онъ нынъ пребываетъ Выше звъздъ небеныхъ, Солнца со звъздами, А земля съ морями Непрестанно славятъ

Его завсегда".

— Заперлась, — грустно сказала Аксинья Захаровна, обращаясь къ Фленушкв. — И окликала ее и стучалась къ ней, нишкнеть голубушка... А ты что, Параня, какъ смотришь?.. Аль не жалко сестры-то?..—прибавила она, замътивъ. что та усмъхается, поглядывая на Фленушку.

Но Фленушка была спокойна и даже тоскливо смотрела на

Аксинью Захаровну. Она ужъ и Парашу кое-чему научила: какъ говорить съ отцомъ съ матерью, но той и супротивничать-то лѣнь была. Спать бы только ей да валяться на мягкомъ пуховикъ — другой отрады не знавала Параша.

— Не о чемъ ей убиваться-то, мамынька, — молвила Параша. — Что въ самомъ дълъ дурь-то на себя накидываеть?... Какъ бы мнъ тятя привезъ жениха, я бы, кажись, за око-

лицу навстрѣчу къ нему...

— Ахъ, ты, срамница, безстыдница! — крикнула Аксинья Захаровна.—Гдѣ ты этому научилась, гдѣ такихъ словъ набралась, безпутная голова твоя?.. Навстрѣчу!.. За околицу!.. А вотъ я тебя дубцомъ \*)!..

-- Да что-жъ, мамынька? Коли Настъ тятенькинъ женихъ

не по мысли, отдай мив его, съ радостью пойду.

— Ахъ, ты, безстыжая!.. Ахъ, ты, безумная!—продолжала началить Парашу Аксинья Захаровна. — А я еще распиналась за васъ передъ отцомъ; говорила, что объ вы еще птенчики!.. Ахъ, непутная, непутная!.. Погоди ты у меня, вотъ отцускажу... Онъ тъ шкуру-то спуститъ.

— Не спустить. Не за что, — отвъчала Параша.

Насилу уняла Парашу Аксинья Захаровна.

— Фленушка, — сказала она: — отомкнется Настя, перейди ты къ ней въ свътелку, родная. У ней свътелка большая, двоимъ вамъ не будетъ тъсно. И пяльцы перенеси и ночуй съ ней. Одну ее теперь нельзя оставлять, мало ли что можетъ приключиться... Такъ ты ужъ, пожалуйста, пригляди за ней... А къ тебъ, Прасковья, я Анафролью пришлю, чтобъ и ты не одна была... Да у меня дурь-то изъ головы выкинь, не то смотри!.. Перейди же туда, Фленушка.

— Слушаю, Аксинья Захаровна, — молвила въ отвътъ Фленушка. — Какъ отомкнется, тотчасъ переберусь. Тамъ же мнъ

и вышивать свътлье, окна-то на полдень.

— Поразговори ты ее, — говорила Аксинья Захаровна: — развесели хоть крошечку. Вѣдь ты бойкая, Фленушка, шустрая, и мертваго разсмѣшишь, какъ захочешь... Больно боюсь я, родная... Что такое это съ ней подѣлалось — ума не могу приложить.

- Ничего, Аксинья Захаровна, - молвила въ отвътъ Фле-

пушка. — Не безпокойтесь: все минеть, все пройдеть.

— Дай-ка Богь, дай-ка Богь, — вздохнула Аксинья Захаровна и пошла изъ Парашиной боковуши.

Фленушка, подойдя къ Настиной светелке, постучалась и,

<sup>\*)</sup> Дубецъ-розга.

точно въ кельяхъ, громко прочитала молитву Ісусову. Услышавъ Фленушкинъ голосъ, Настя отомкнула.

— Я къ тебъ ровно къ старицъ въ келью, съ молитвой, — смъясь, сказала Фленушка. — Творить ли метанія передъ честною ѝнокиней, просить ли прощенья и благословенья?

— Тебѣ, Фленушка, смѣхѝ да шутки, — упрекнула ее, обливаясь слезами, Настя. — А у меня сердце на части разры-

вается. Привезуть жениха, разлучать меня...

— Ну, это еще посмотримъ, разлучатъ ли тебя, нѣтъ ли съ Алешкой, — молвила Фленушка. — Всѣхъ проведемъ, всѣхъ одурачимъ, свадьбу уходомъ сыграемъ. Надѣйся на меня да

слушайся, все по хотънью нашему сбудется.

— Ахъ, Фленушка, Фленушка!.. и хотълось бы върить, да не върится, — отирая слезы, сказала Настя. — Вонъ тятенькато какъ осерчалъ, какъ я по твоему наученью свысока поговорила съ нимъ. Не вышло ничего, осерчалъ только пуще...

- А зачёмъ черной рясой пугала? возразила Фленушка. Нашла чёмъ пригрозить!.. Скитомъ да Небеснымъ Женихомъ!.. Эка!.. Такъ вотъ онъ и испугался!.. Какъ же!.. Властенъ онъ надъ скитами, особенно надъ нашей обителью. Въ скиту отъ него не схоронишься. Изо всякой обители выйметъ, ни одна игуменья прекословить не посмёетъ. Всё ему покоряются, потому что сила.
- И сама не знаю, какъ на умъ мнѣ взошло про черничество молвить, — сказала Настя.
- А ты вотъ что скажи ему, чтобы дёло поправить, говорила Фленушка. Только слезъ у тебя и слёдовъ чтобы не было... Коли самъ не зачнетъ говорить, сама не зачинай, пригрози ему, да не черной рясой, не иночествомъ...

— Чѣмъ же? — спросила Настя.

— Сначала річь про кельи поведи, не замітиль бы, что мысли міняещь. Не то твоимъ словамъ віры не будеть, — говорила Фленушка. — Скажи: если, молъ, ты меня въ обитель не пустищь, я, молъ, себя не пожалію: либо руки на себя наложу, либо какого ни на есть парня возьму въ полюбовники да «уходомъ» за него и уйду... Увидишь, какой тихонькій послів такихъ річей будеть... Только ты скрівпи себя, что-бъ онъ ни дізлаль. Неравно и ударить: не сробій, сміло говори, да строго, свысока.

— Хорошо, — сказала Настя: — хоть и жалко мив его,

тятеньку-то. Въдь онъ добрый, Фленушка.

— A Алешку-то развѣ не жалко? — прищуривъ глаза, лукаво спросила Фленушка. — Ахъ, Фленушка!.. II его миѣ жалко... Рада жизнь отдать за него, — сказала Настя.

— То-то и есть, — молвила Фленушка. — Коль отца пуще

его жалбешь, выходи за припасеннаго жениха.

— Нѣтъ, нѣтъ, ни за что на свѣтѣ!.. — съ жаромъ заговорила Настя. — Удавлюсь, либо камень на шею да въ воду, а за тѣмъ женихомъ, что тятя на базарѣ сыскалъ, я не буду...

- Такъ и отцу говори, молвила Фленушка, ободрительно покачивая головою. Этими самыми словами и говори да опричь того «уходомъ» пугни его. Больно въдь не любятъ эти тысячники, какъ имъ дочери такія слова выговариваютъ... Спесивы, горды они... Только ты не кипятись, тихимъ словомъ говори. Но смѣло и строго... Какъ разъ проймешь, струситъ... Увидишь.
- Сдѣлаю по-твоему, Фленушка, сказала Настя. Сегодня же сдѣлаю. А его видѣла? — поибавила она, понизивъ голосъ.
  - Алексѣя-то?

Да, — полушонотомъ промолвила Настя.

— Видѣла. II онъ тѣмъ же женихомъ безпоконтся, — сказала Фленушка. — Какъ хочешь, Настенька, а вамъ надо безпремѣнно повидаться, обо всемъ промежъ себя переговорить. Да я сведу васъ. Аксинья-то Захаровна велѣла мнѣ въ твою свѣтелку перебраться.

— Въ самомъ дъль? — радостно воскликнула Настя. — То-

то наговоримся...

— Не въ томъ дъло, — отвъчала Фленушка. — То хорошо, что, живучи съ тобой, легче мнъ будетъ свести васъ. Вотъ я маленько подумаю да все и спроворю.

II, прищелкивая пальцами, весело запѣла:

Я у батюшки дочка была, я у тысячника, У тысячника. Приневоливать меня родной батюшка, Приговаривала матушка Замужъ дѣвушкѣ идти, Да идти да и замужъ Дѣвушкѣ идти. Во всѣ грѣхи тяжки поступить. Тяжки поступить. Да дождусь я, дѣвка, темной ночи, Въ полночи уйду въ темный лѣсъ, Да и въ лѣсъ.

За объдомъ Патапъ Максимычъ былъ въ добромъ расположени духа, шутки шутилъ даже съ матушкой Маневой. Нередъ объдомъ долго говорилъ съ ней, и та успъла убъдить брата. что никогда не совътовала она племянницъ принимать

иночество. Больше всего Патапъ Максимычъ надъ Фленушкой нодшучивалъ, но та сама зубаста была и, при всей покорности, въ долгу не оставалась. Насти молчала.

Отобъдали, по своимъ мѣстамъ разошлись. Патапъ Максимычъ прошелъ въ Настину свѣтелку и сказалъ Фленушкѣ, чтобъ она подождала, покуда онъ станетъ съ дочерью гово-

рить, не входила-бъ въ светелку.

— Я нарочно пришель къ тебѣ, Настя, добрымъ порядкомъ толковать, — началъ Патапъ Максимычъ, садясь на дочернину кровать.—Ты не кручинься, не серчай. Давеча я пошумѣль, ты къ сердцу отцовскихъ рѣчей не примай. Хочешь, бусы хороши куплю?

— Не надо мив, тятенька, подарковь твоихъ, — сухо отвътила Настя. — И безъ того много довольна. Не дари меня,

только не отнимай воли дъвичьей.

— Какая это воля дѣвичья? — спросплъ, улыбаясь, Патапъ Максимычъ. — Шестой десятокъ на свѣтѣ доживаю, про такую волю не слыхиватъ. И при отцахъ нашихъ и при дѣдахъ про дѣвичью волю не было слышно. Что-жъ это за воля такая нонѣ проявилась? Скажи-ка!

- А вотъ какая это воля, тятенька, отвётила Настя. Примёромъ сказать, хоть про жениха, что ты мнё на базарё гдё-то сыскаль. Снёжковъ, что ли, онъ тамъ прозывается. Не лежитъ у меня къ нему сердце, и я за него не пойду. Въ томъ и есть воля дёвичья. Кого полюблю, за того и отдавай, а воли моей не ломай.
- Да вѣдь ты еще не видала Снѣжкова, сказалъ Патапъ Максимычъ. Можетъ, приглянется. Парень молодой, разумный.
- Что молодъ, про то спорить не стану, не видала, молвила Пастя. А разуменъ ли, не знаю.

— Я тебъ сказываю, что разуменъ, — возразилъ Патанъ

Максимычъ. — Аль не върншь отцу?

- Вѣрю, тятя, молвила Настя. Только вотъ что скажи ты миѣ: гдѣ-жъ у него былъ разумъ, какъ онъ сваталъ меня? Не видавши ни разу, вѣдь не знаетъ же онъ, какова я изъ себя, пригожа али нѣтъ, не слыхавши рѣчей моихъ, не знаетъ, разумна я, или дура какая-нибудь. Знаетъ одно, что у богатаго отца молодыя дочери есть, ну и давай свататься. Самъ, тятя, посуди, можно ли мнѣ отъ такого мужа счастья ждать?
- Да онъ не самъ сватался, сказалъ Патапъ Максимычъ. — Мы съ его родителемь ладили дёло.
  - А! старики рѣшили, значить! улыбаясь, сказала

Настя. — Пускай, дескать, дётки живуть, какъ себё знають... А скажи-ка мні, тятя, какъ у васъ рёчь про свадьбу зашла? Ты зачаль, али Снёжковъ?

Промозчаль Патапъ Максимычъ.

— Вѣдь не ты же, тятя, первый зачаль, — продолжала Настя. — Не станешь же ты у богатыхъ купцовъ своимъ дочерямъ жениховъ вымаливать. Не такой ты человъкъ, дочерей не продашь.

Совестно стало Чапурину. Всталъ онъ съ кровати и зачалъ

прупными шагами сновать взадъ и впередъ по свётлицё.

— Несодѣянное говоришь! — зачалъ онъ. — Что за рѣчи у тебя стали!.. Стану я дочерей продавать!.. Слушай, до самаго Рождества Христова единаго словечка про свадьбу тебѣ не молвлю... Цѣлый годъ — одумаешься тѣмъ временемъ. А тамъ поглядимъ да посмотримъ... Не кручинься же, голубка, — продолжалъ Патапъ Максимычъ, лаская дочь. — Вѣдь ты у меня умница.

— Прости меня, тятя, голубчикъ, что давеча я тебя на гнъвъ навела, — склонивъ головку на отцовскую грудь, мол-

вила Настя.

 Ну, и меня прости, — сказалъ Патапъ Максимычъ, поглаживая волосы Насти и цѣлуя ее въ глаза.

— Только попомни, тятя, мое слово, — рѣшительно и твердо проговорила Настя. — Коли вздумаешь меня силой замужь отдать, я надъ собой что-нибудь сдѣлаю.

— Что сдълаещь? — вызывающимъ голосомъ спросилъ Па-

тапъ Максимычъ.

— Въ скитъ уйду, черну рясу надвиу, — сказала Настя. — А возъмешь изъ обители, — потеряю себя.

— Экъ что вздумала, — воскликнулъ тревожно Чапуринъ.

— Руки наложу на себя: камень на шею да въ воду, — сверкая очами, молвила Настя. — А не то еще хуже надълаю! Замужъ уходомъ уйду!.. За перваго парня, что на глаза подвернется, будь онъ хоть барскій!.. Погоней отобъешь—гулять зачну.

— Что ты, Настасья? — смутясь отъ словъ дочери и понизивъ голосъ, сказалъ Патапъ Максимычъ. — Въ умѣ ли?... Да какъ у тебя языкъ повернулся такое слово сказать?

— Къ слову только сказала, — сдержанно отвѣтила Настя.

— Не забирай же въ голову пустяковъ, — строго, но тихо промолвилъ Чапуринъ, уходя изъ свътелки. — Покуда прощай.

Патапъ Максимычъ ушелъ въ свою заднюю, прилегъ уснуть, но сонъ не бралъ его. Настины слова изъ ума не выходили. «Дѣвка съ норовомъ, —думалъ онъ. —Съ виду тихоней смотритъ, а гляди-ка какая!.. Уходомъ!.. Нѣтъ, ни окрикомъ ни илетью

такую не проймешь!.. Хуже начудить... Лаской надо, дѣлать нечего... Уходомъ!.. Эко слово сказала!..»

## Глава седьмая.

«Свадьба уходомъ»— въ большомъ обыкновеньи у заволжскихъ раскольниковъ. Это — похищеніе дѣвушки изъ родительскаго дома и тайное вѣнчанье съ нею у раскольничьяго попа, а чаще въ православной церкви, чтобъ дѣло покрѣпче связано было. Вѣнчанье у раскольничьяго попа поди еще доказывай, а въ церкви хотя не по-старому вѣнчаны, хоть не посолонь вкругъ налоя вожены, да дѣло выходитъ невпримѣръ крѣпче: повѣнчаннаго въ великороссійской съ женой не развѣнчаешь, хоть что хочешь дѣлай. Оттого при «свадьбахъ уходомъ» раскольники больше и бѣгаютъ къ церковному попу, особенно если бѣдняку удастся подхватить дочь тысячника.

Обычай «крутить свадьбы уходомь» изстари за Волгой ведется, а держится больше оттого, что въ тамоинемъ крестьянскомъ быту каждая дѣвка, живучи у родителей, несетъ долю нерадостную. Дѣвкой въ семъѣ дорожатъ, какъ даровою работницей, и замужъ «честью» ее отдаютъ неохотно. Надо, говорятъ, дѣвкѣ родительскую хлѣбъ-соль отработатъ; заработаешь, — иди куда хочешь. А срокъ дочерниныхъ заработковъ длиненъ: до тридцати лѣтъ и больше она повинна у отца съ

матерью въ работницахъ жить.

Дъвки не бойкія, особенно ть, кого Богъ красотой обдълиль, засиживаются и старъють въ родительскомъ дому за деннонощной работой... Минетъ тридцать лътъ — куда ей дъваться? Редко выпшется такой человекъ, чтобы взяль за себя старую; развъ иная за вдовца-старика на большую семью нойдеть. Старой девке середь молодых ужи и места неть — все ел чуждаются... Ни на супрядки зимой ни въ хороводы лътомъ... Молодые парни въ глаза см'єются надъ перестаркой... Куда дъваться, къ чему себя пристроить, а умретъ отецъ съ матерью, куда приклонить голову?.. И принимается дъвка за «душесийсенье»: въ скитъ пойдетъ, либо выпроситъ у отца кельенку поставить на задворицъ, и въ ней, надъвъ черный сарафанъ и покрывъ чернымъ платкомъ голову, въ знакъ отреченья оть міра, станеть за псалтырь, заказные сорокоусты читать да деревенскихъ мальчишекъ грамотъ обучать, — тъмъ и кормится. По времени въ келейку ея три-четыре такихъ же старыхъ дівокъ наберется, заведуть оні «общежитіе», смотришь, маленькій скитокъ въ деревнъ завелся: и моленная въ немъ и служба вседневная, покуда полиція, провъдавъ

про богомолокъ, не разгонить ихъ по своимъ мѣстамъ, откуда

которая пришла.

Дъвка побойчъй да покрасивъй не такъ дълаетъ. Спознается на супрядкахъ либо въ хороводъ съ молодымъ парнемъ, непремънно изъ другой деревни, полюбять они другь дружку и станутъ раздумывать, отдадуть родители дівицу «честью», аль придется свадьбу «уходомъ» пграть. Нѣтъ надежды на согласье, дъвушка тихонько сбереть приданое и одёжу, какая есть у ней, передасть возлюбленному, а потомъ и сама на условное мъсто придетъ. Женихъ кидаетъ невъсту въ сани и съ товарищами мчится во весь опоръ къ попу. Родители, узнавъ про уходъ дочери, тотчасъ лошадей запрягать, въ погоню скакать, родныхъ, сосъдей на ноги поднимуть, разсыилются по всемъ сторонамъ бетлецовъ искать. Случается, что настигають. И тогда зачнуть у поезжань «отбивать невесту»... Иной разъ туть дело до крови доходить. Но не всегда такъ бываеть, обыкновенно женихъ съ невъстой успъвають доскакать до попа и обвѣнчаться. Затьмъ мужъ везеть молодую жену къ своимъ родителямъ, тъ ужъ дожидаются — знаютъ, что сынъ повхалъ сноху имъ выкрасть, новую даровую работпицу въ домъ привести, съ радостью встречають они новобрачныхъ. На другой либо на третій день новобрачный, съ женой, отправляется къ тестю прощенья просить. Тамъ принимають его съ бранью, дочь съ проклятьями. Вся деревня совжится смотръть, какъ молодые, поклонясь въ землю, лежать, не шелохнувшись, ницъ передъ отцомъ передъ матерью, выпрашивая прощенья, а отецъ съ матерью ругають ихъ ругательски и клянуть, и ногами въ головы пихають, а после того и колотить примутся: отецъ плетью, мать сковородникомъ. Наконецъ уходится сердце родительское. За побоями да за бранью мировая следуеть, но ужъ кроме того, что успела невъста жениху передъ уходомъ передать, никакого приданаго ей не дается. Не бываетъ при свадьбъ уходомъ пи «горнаго стола» ни подарковъ, все оканчивается двумя обедами родителей однихъ у другихъ. Случается, и это бываетъ неръдко, что родители жениха и невъсты, если не изъ богатыхъ, тайкомъ отъ людей, даже отъ близкой родии, столкуются межъ себя про свадьбу детей и решать не играть свадьбы «честью», во избъжаные расходовъ на пиры и дары, а велять дъткамъ самимъ справлять свадьбу, какъ знаютъ. При этомъ однакожъ весь обрядь чинь чиномъ соблюдается: и погоня во всь стороны, и брань съ проклятьями при встръчъ, и топанье ногами, и битье плетью и ухватомъ на глазахъ собжавшейся деревни: все какъ слъдуетъ. Но когда родительское сердце

уголится и руки колотить новобрачных устануть, мирятся, и тъмъ же ухватомъ, что мать дочку свою колотила, принимается она изъ печки горшки вынимать, чтобы нарочно состряпаннымъ куппаньемъ любезнаго зятюшку потчевать.

Крѣпко было слово, сказанное Настей. Патапъ Максимычъ не уснулъ отъ него послѣ обѣда. А этого съ нимъ лѣть съ иять не случалось, съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ, прослышавъ про сгорѣвшія на Волгѣ, подъ Свіяжскомъ, барки, долго находился онъ въ неизвѣстности: не его ли горянщина погорѣла.

Сказавъ женѣ, какое слово молвила ему Настя, Патапъ Максимычъ строго-настрого наказалъ ей глядѣть за дочерью въ оба, чтобъ дѣвка въ самомъ дѣлѣ, забравъ дурь въ голову,

бѣдъ не натворила.

— Особенно по веснъ, какъ дома меня не будетъ, — говорилъ онъ: — смотри ты, Аксинья, за ней хорошенько. Лътомъ до гръха недолго. По грибы аль по ягоды чтобъ объ опъ и думать не смъли ходить, за околицу однъхъ не пускай, всяко

можеть случиться.

— Стану глядьть, Максимычь, — отвъчала Аксинья. — Какъ не смотръть за молодыми дъвицами! только, по моему глупому разуму, напрасно ты про Настю думаешь, чтобъ она такое дъло сдълала... Скоръ ты больно на ръчи-то, Максимычъ!.. Давеча дъвку на смерть напугалъ. А съ испугу мало-ль какое слово иной разъ сорвется. По глупости, спросту сказала.

— Спросту!.. Какъ же!.. — возразиль Патапъ Максимычь. — Нѣть, у ней что-нибудь да есть на умѣ. Ты бы изъ нея повыпытала, можеть, промольится. Только не бранью, смотри, не попреками. Видишь, какая нравная дѣвка стала, тутъ грозой ничего не подѣласшь... Ужъ не затѣяно ли у ней съ кѣмъ въ

скиту?

— Не гръщи попусту, Максимычъ, — сказала Аксинья Захаровна. — Немало я сегодня пытала у матушки Манеоы: не видала - ль Настасья кого изъ наъзжихъ, не приглянулся ли кто. «Нътъ, говоритъ, не видывала никого ни Настя ни Параня». Въ строгости въдь она держала ихъ. И Фленушка то же говоритъ.

— Да что Фленушка! — замътилъ Патанъ Максимычъ. — Фленушка хоть и знала бы что, такъ покроетъ, а Манева на старости инчего не видитъ. Ты бы другихъ разспросила.

— Спрошу, Максимычъ. Вотъ хоть Анафрольюшку.

— Да умненько спрашивай, стороной да обиняками, шутками больше, дъвку бы не срамить. Лишь только вышель Патапъ Максимычъ изъ Настиной свътлицы, вбъжала туда Фленушка.

- Ну вотъ, уминца, сказала она, взявии руками раскраснѣвшіяся отъ подавляемаго волненья Настины щеки. — Молодецъ дѣвка! можно чести принисать!.. Важно отца отдѣлала!.. До послѣдняго словечка все слышала, у двери все время стояла... Говорила я тебѣ, что струситъ... По - моему вышло...
- Жалко мий тятеньку, Фленушка, совъстно передъ нимъ, отвъчала Настя.
- Ужъ ты зачнешь хныкать! сказала Фленушка. Ну, ступай прощенья просить, «прости, моль, тятенька, Христа ради, ни впредь ни послѣ не буду и сейчасъ съ самарскимъ женихомъ подъ вѣнецъ пойду»... Не дури, Настасья Патановна... Благо отсрочку далъ.
- Что-жъ изъ того, что отсрочка дана?.. Потомъ-то что?.. сказала Настя.
  - Алешкиной женой будешь, молвила Фленушка.
  - Какъ же такъ?
- Уходомъ. Ты, Настя, молчи, слезъ не рони, бъла лица не томи: все живой рукой обдълаемъ. Смотри только, построже съ отцомъ разговаривай, а слезъ чтобъ въ заводъ при немъ не бывало. Слышишь?
  - Слышу, сказала Настя.
- Бодръй да смътъй держи себя. Сама не увидишь, какъ верхъ падъ отцомъ возъмешь. Про мать нечего говорить, ся дъло хныкать. Слезами ее пронимай.
- Добрая она у насъ, Фленушка, и смиренная, даромъ что покричить иной разъ. сказала Настя. Силъ моихъ не станетъ супротивъ мамыньки идти... Такъ и подмываетъ меня, Фленушка, всю правду ей разсказатъ... что я... ну, да про него...
- Сохрани тебя Господи и помилуй!.. возразила Фленушка. Говорила тебъ и теперь говорю, чтобъ про это дъло, кромъ меня, никто не зналъ. Не то быть бъдъ на твоей головъ.

Вечеромъ, послъ ужина, Настя съ Фленушкой заперлись въ

свътелкъ.

- Тоинехонько миѣ, Фленушка, говорила Настя, въ утомленьи ложась на кровать нераздѣтая. Болить мое сердечушко, всю душеньку поворотило. Сама не знаю, что со мной дѣлается.
- А я знаю!.. бойко подхватила Фленушка. Да провалиться мив на семъ мвств, коли завтра-жъ тебя я не вылкчу, прибавила.

— Ивть, Фленушка, совствы истосковалась я, — сказала Настя. — Что ни день, то хуже да хуже мнв. Мысли даже въ голов'в мізнаются. Хочу о томъ, о другомъ пораздумать; задумаю, умъ ровно туманомъ такъ и застелетъ.

— Про долговязаго, поди, все думаень? — сказала Фле-

нушка.

- Да... - едва слышно молвила Настя, кинувшись лицомъ

въ подушку.

- Повидаться надо, маленько покалякать, сказала Фленушка. — Давеча онять я съ нимъ виделась, говорила... Поклонъ отъ тебя сказала.
- Что-жъ онъ? съ живостью спросила Настя, вскочивъ на кровати. — Да говори же!

— Не стоитъ говорить, — молвила Фленушка.

— Да нъть, скажи, пожалуйста. Милая, голубушка, скажи, приставала Настя, горячо обнимая и порывисто целуя Фле-

нушку.

— Да отстань же, Настя!.. Полно!.. Ну, будеть, будеть, говорила Фленушка, отстраняясь оть ся ласкъ и поцелуевъ. — Да отстань же, говорять тебъ... Ишь привязалась, совстви задушила!

— Да что-жъ говориль онъ? — умоляла Фленушку Настя.— Пе мучь!.. И безъ того тошно... Скажи поскоръй.

 Говорилъ, что въ такихъ дѣлахъ говорится, — отвѣчала Фленушка. — Что ему безъ тебя весь свъть постыль, что изсушила ты его, что съ горя да тоски деваться не знаеть куда, и что очень боится онъ самарскаго жениха. Какъ я ни увъряла, что опричь его ни за кого не пойдень, — не въритъ. Тебъ бы самой сказать ему.

— Да какъ же это, Фленушка? — потупясь, спросила Настя.

-- А воть какъ, -- немножко подумавъ, молвила Фленушка.--Завтра я его сюда приведу.

— Обезумъла ты!.. А тятенька-то?..

- А какъ самъ тятенька Алешку въ свътлицу къ тебъ пошлетъ?.. — съ усмѣшкой молвила Фленушка.

- Чего только ты ни вздумаешь!.. Только послушать тебя, сказала Настя. — Статочно ли дело, чтобъ тятенька его сюда прислалъ?
- Да помереть мнѣ, съ мѣста пе вставин, коли такого дъльца я не сострянаю, — вссело воскликнула Фленушка. — А ты, Настенька, какъ Алешка придеть къ тебъ, — прибавила она, садясь на кровать возяв Насти: - говори съ нимъ умненько да хорошенько, парня не запугивай... Смотри, не обидь его... И безъ того чуть живъ ходитъ.

— Ты все шутки шутишь, Фленушка, а мив не до нихъ, тяжело вздыхая, сказала Настя. — Какъ подумаень, что будетъ впереди, сердце такъ и замретъ... Научила ты меня, какъ съ тятенькой говорить... Ну, смиловался, годъ не хочетъ про свадьбу поминать... А черезъ годъ-отъ что будеть?

— Ло году долго ждать, — отвѣчала Фленуника. — Весной

повънчаетесь.

- Не мели пустяковъ, молвила Настя. И безъ того тошно!
- Какъ отцу сказано, такъ и сделаемъ, уходомъ, отвъчала Фленушка. — Это ужъ монхъ рукъ дъло, слушайся только меня да не мѣшай. Ты воть что дѣлай: пріѣдеть женихъ, не прячься, не бъгай, говори съ нимъ, какъ водится, да словечко какъ-нибудь вверни, что я, моль, въ скитахъ выросла, изъ дътства, молъ, желаніе возымъла Богу послужить, черну рясу надъть... А потомъ просись у отца на лъто къ намъ въ обитель гостить, не то матушку Маневу упроси, чтобъ она оставила у васъ меня. Это еще лучие будетъ.

— Что-жъ изъ этого будеть? — спросила Настя. — А то и выйдетъ, что лътомъ, какъ тятенька твой па Низъ увдеть, мы свадебку и скрутимъ. Алексви не робкаго

десятка, не побоптся.

- Боязно, Фленушка, молвила Настя. Сердце такъ и замреть, только про это я вздумаю. Нѣть, лучше выберу я времечко, какъ тятенька ласковъ до меня будеть, повалюсь ему въ ноги, покаюсь во всемъ, стану просить, чтобъ выдалъ меня за Алешу... Тятя добрый, пожалветь, не стерпить моихъ слезъ.
- Чтобъ отецъ твоихъ слезъ не видаль, повелительно сказала Фленушка. — Онъ кругъ, такъ и съ нимъ надо быть крутой. Дело на хорошей дороге, не испорть. А про Алексея отцу сказать и думать не моги.

— Отчего же? — спросила Пастя.

- Развъ не слыхала, что теперь по всъмъ деревнямъ вой идеть? — спросила Фленушка.
- Сказывалъ тятенька, что съ Великаго поста рекрутовъ брать зачнуть, — отвѣчала Настя.
- То-то же. Алексви-оть удбльный ведь? спросила Фленушка.
  - Да.
  - --- А головой удальнымъ кто?
  - Михайла Васильнчъ.
  - Отцу то пріятель?

— Пріятель

— Такъ Патану Максимычу слово стоить сказать сму— «убери, молъ, подальше Алешку Лохматаго», — какъ разъ забреетъ, — сказала Фленушка.

— И въ самомъ дъль, — молвила Иастя. — Навела ты меня

на разумъ... Ну, какъ бы я погубила его!

- То-то же. Говорю тебѣ, безъ моего совѣта слова не молви, шагу не ступи, продолжала Фленушка. Станешь слушаться все хорошо будетъ. по-своему затѣешь себя и его сгубишь... А ужъ жива быть не хочу, коли лѣтомъ ты не будешь женой Алексѣевой, прибавила опа, бойко притопнувъ ногой.
- А какъ онъ не захочетъ? понизивъ голосъ, спросила Настя.
  - Кто не захочеть?
  - Да онъ...
- Алексей-отъ? сказала Фленушка и захохотала. Экъ что выдумала!.. Отъ этакой крали откажется!.. Не бойсь—губа-то у него не дура... Ишь какую красоту приворожиль!.. А имёнья-то что!.. На голы-то зубы ему твои сундуки не лишними будутъ. Да и Патапъ Максимычъ посерчаетъ-носерчаетъ да и смилуется. Не ты первая, не ты последняя свадьбу уходомъ справишь. Известно, сначала взоёленится, а мёсяцъ, другой пройдутъ, спесь-то и свалится, возьметъ зятя въ домъ, и заживете вы въ добромъ ладу и совётъ. Что расхныкалась? спросила Фленушка, увидя, что Настя, уткнувшись лицомъ въ подушку, опять принялась всхлипывать.

— Не на счастье, не на радость уродилась я, — причитала Настя: — счастливыхъ дней на роду мит не писано. Изною я,

горемычная, загинуть мий въ горф - тоскф.

— Да полно же ты! — ободряла ее Фленушка. — Чего расилакалась!.. Не покойникъ на столв!.. Не хнычь, не объ чемъ...

И, ставъ передъ Настиной постелью, подперла развеселая Фленушка руки въ боки и, притопывая босой ногой, запѣла:

> Охъ, ты, Настя, дъвка красна, Не рони слезы напрасно, Слезы ронишь — глаза портишь, Мила дружка отворотишь, Отворотится — забудеть, Ину дъвицу полюбить.

— Не робъй, Настасья Патановна, готовь платки да ручники. Да, бишь, я забыла, что свадьбу-то безъ даровъ придется пграть. А ужъ сидъть завтра здѣсь Алешкъ Лохматому, цъловать долговязому красну дъвицу...

— Полно, Фленушка.

— И въ самомъ дѣль, полно, — сказала Фленушка. — Спать пора, кочета \*) полночь пѣли. Прощай, покойной ночи, пріятный сонъ. Что во снѣ теоѣ увидать?..

— Ничего не хочу, — отвътила Настя.

— Не обманешь, Настасья Патаповна.— сказала, ложась въ постель, Фленушка:— Алешку хочется. Ну, увпдишь, увидишь... Прощай.

На другой день поутру сидълъ Патапъ Максимычъ въ подклеть, съ полу до потолка заставленномъ готовою на продажу посудой. Туть были разныхъ сортовъ чашки, оть крошечныхь, что рукой охватить, до большихъ въ полведра и даже чуть не въ цёлое ведро; по лавкамъ стояли ставешки, блюда, расписные жбаны и всякая другая деревянная утварь. У входа въ подклъть старый Пантелей бережно укладываль разобранную посуду по щеняным коробамь, вы какихы обыкновенно возять ее по дорогамъ и на судахъ. Алексти также въ подклъть былъ. Онъ помогаль хозянну разбирать по сортамъ посуду и на завязанныхъ Пантелеемъ коробахъ писалъ номазкомъ счетъ носуды и какого она сорта. Сортировка деревянной посуды самое важное діло для торговца. Туть нужны и вниманье. и вірный, опытный глазь, а главное—точность; безь того торговець какъ разъ можеть ославиться. Обложится какъ-нибудь — и пронесуть худое слово по пристанямъ и базарамъ: у такого - то - де скупицика въ нервый сорть всяку аткива анкак

Прежде Натапу Максимычу въ этомъ дѣлѣ старикъ Савельичъ помогалъ. Прожилъ онъ у него въ дому ни мало ни много двадцать годовъ и по токарной части во всемъ замѣнялъ хозяйна. Вѣрный былъ человѣкъ, хозяйское добро берегъ пуще глаза, работники у него по стрункѣ ходили, на его рукахъ и токарни были и красильни, иной разъ замѣсто Патапа Максимыча и на торги ѣзжалъ. Дупи въ немъ не чаялъ Чануринъ, и въ семъѣ его Савельичъ былъ свой человѣкъ. Да вотъ передъ самымъ Рождествомъ надо же быть такому грѣху, бодрый еще и здоровый, захирѣлъ ни съ того ни съ сего да, поболѣвъ недѣли три. Богу душу и отдалъ. Много тужилъ по немъ Натапъ Максимычъ, много думалъ, кѣмъ замѣнить ему Савельича, но придумать не могъ. Народъ, что у него работалъ, не сподрученъ къ такому дѣлу: иной и вѣренъ былъ и человѣкъ постоянный, да по посуденной части толку

<sup>\*)</sup> Иѣтухн.

не смыслить, а у другого и толкъ быль въ головѣ, да положиться на него было боязпо. Замѣтивъ, что Алексѣй Лохматый мало что точитъ посуду, какъ никому другому не выточить, но и въ сортировкѣ толкъ знаетъ, Патапъ Максимычъ позвалъ его къ себѣ на подмогу и очень доволенъ остался работой его. Такъ у Алексѣя дѣло спорилось, что, пожалуй, не лучше ли, чѣмъ при покойникѣ Савельичъ.

Разборка кончалась. Оставалось сотни три-четыре блюдь перебрать, остальное было разобрано, Пантелеемъ уложено и работниками вытащено въ съни, либо сложено на дровни, чтобъ завтра же, до заревыхъ кочетовъ, въ Городецъ посуду везти.

— Ну, Алекстюшка, — молвилъ Патапъ Максимычъ: — молодецъ ты паря. И въ глаза и за глаза скажу: такого, какъты, днемъ съ огнемъ поискать. Глядь-ка, мы съ тобой цълу партію въ одно утро обладили. Мастеръ, братъ, неча сказать.

Спасибо на добромъ словѣ, Патанъ Максимычъ. Что смогу да сумѣю сдѣлать — всѣмъ готовъ служить вашему здо-

ровью, — отвѣчаль Алексвй.

— А я вотъ что, Алексѣюшка, думаю, — съ разстановкой началъ Патапъ Максимычъ. — Поговорить бы тебѣ съ отцомъ, не отпустить ли онъ тебя ко мнѣ въ годы. Парень ты золотой, до всякаго нашего дѣла доточный, про токарное дѣло печего говорить, вотъ хоть насчетъ сортировки и всякаго другого распоряженья... Я бы тебя въ приказчики взялъ. Слыхалъ, чать, про Савельича покойника? На его бы мѣсто тебя.

— Влагодаримъ покорно, Патапъ Максимычъ, — отвъчаль обрадованный Алексъй. — Готовъ служить вашей милости со

всякимъ моимъ удовольствіемъ.

— Только самъ ты, Алексѣюшка, понимать долженъ, — сказалъ Патапъ Максимычъ: — что къ такой должности на одно лѣто приставить тебя миѣ не съ руки. Въ годы-то отець отпустить ли тебя?

— Не знаю, Патанъ Максимычъ, — отвѣчалъ Алексвії: —

поговорю съ нимъ въ воскресенье, какъ домой пойду.

— Плату положить бы и хорошую, ничёмъ бы ты отъ меня обиженъ не остался. — продолжаль Патапъ Максимычъ. — Дома ли у отца сталь бы ты токарничать, въ людяхъ ли, столько тебё не получить, сколько и положу. Я бы тебё все заведенье сдаль: и токарни, и красильни, и запасы всё, и товаръ, а какъ на Низъ случится самому сплыть, аль куда въ другое мёсто, я-бъ и домъ на тебя съ Пантелеемъ покидалъ. Какъ при покойнике Савельний было, такъ бы и при тебё. Ты съ отцомъ-то толкомъ поговори.

Вошла Фленушка, смущенная, озабоченная, въ слезахъ. Ма-

стерица была она, какое хочень лицо состроить: веселое — такъ веселое, печальное — такъ печальное.

-- Что ты, Фленушка? -- спросиль ее Патапъ Максимычъ.

— До васъ, Патапъ Максимычъ, — отвъчала она илаксивымъ голосомъ. — Бъда у меня случилась, не знаю, какъ и пособить. Матушка Манева пелену велъла мнъ въ пяльцахъвышивать. На срокъ, къ масленицъ поспъла бы безпремънно.

— Знаю, слышаль, — отвечаль Патапъ Максимычь.

- Въ Москву хочетъ посылать, продолжала Фленушка.
  Да что же случилось-то? спросилъ Патанъ Максимычъ.
- Пяльцы не порядкомъ положила, отвътила Фленушка: упали, разсыпались... Боюсь теперь матушки Маневы, серчать станетъ.

— Такъ почини, — молвилъ Патапъ Максимычъ.

 Рада бы починила, да не умѣю, — сказала Фленушка. — Надо столяра.

— А гдв я тебв найду его? У меня столяровъ нать, —

отвътилъ Патанъ Максимычъ.

— Да не можеть ли кто изъ токарей починить? — просила Фленушка. — Не оставьте, Патапъ Максимычъ, не введите въ отвътъ. Матушка Манева и не знаю что со мною подълаетъ.

- Не токарево это дѣло, голубушка, сказалъ Патапъ Максимычъ. Изъ нашихъ работниковъ врядъ ли такой вынищется... Радъ бы пособить, да не знаю какъ. Не знаешь ли ты, Алексѣй? Не сумѣетъ ли кто изъ нашихъ ияльцы ей починить?
- Да я маленько столярничаю, отвѣчалъ АлексЪй. За чистоту не берусь, а крѣпко будетъ.

— Ну воть на твое счастье и столярь вынскался, — съ веселой улыбкой молвиль Патапъ Максимычь. — Тащи скорфи сюда пяльцы-то.

- Никакъ ихъ нельзя сюда принести, Патапъ Максимычъ, — отвъчала Фленушка: — здъсь и олифой и красками напачкано, долго-ль испортить шитье, цвъта же на пеленъ все иъжные.
- Да ты порожніе пяльцы тащи, шитье-то вынь, сказаль Патанъ Максимычъ. — Эка недогадливая!
- Ие знасте вы нашего мастерства. Патапъ Максимычъ, отгого и говорите такъ, отвъчала Фленушка. Никакъ нельзя изъ пялецъ вынуть шитья. всю работу испортишь, опять-то вставить нельзя ужъ будетъ.

— Пу, неча ділать. сходи наверхъ, Алексіюшка. — сказалъ Патанъ Максимычь. — Гді няльцы-то у тебя? — спро-

силь онъ, обращаясь къ Фленушкъ.

— Въ свътлицъ у Настеньки, — отвътила она.

— Проведи его туда. Сходи. Алексвюшка, уладь двло, — сказалъ Патапъ Максимычъ: — а то и впрямь игуменья-то ее на поклоны поставитъ. Какъ закатитъ она теов, Фленушка, сотни три лъстовокъ земными поклонами пройти, спину-то, чай. послъ не вдругъ разогнешь... Ступай, веди его... Ты тамъ чини сеов, Алексвюшка, остальпое и одинъ разберу... А къ отпу-то сегодня сходи же. Что до воскресенья откладыватъ!

Ровно отуманило Алексія, какъ услышаль онъ хозяйскій приказь идти въ Настину світлику. Чего во спі не снилось, о чемъ если иной разъ и приходило на умъ, такъ разві какъ

о дёлё несбыточномъ, вдругь какъ съ неба свалилось.

— Ты послушай, молодёць. — сказала Фленушка, всходя съ нимъ по л'ястница въ верхнее жилье дома. — Такъ у добрыхъ людей разва водится?

— Что такое? — съ смущеннымъ видомъ спросилъ Алексви.

— Совъсть-то есть, аль на базаръ потеряль? — продолжала Фленушка. — Тамъ по немъ тоскують, плачуть, убиваются, цълы ночи глазъ не смыкають, а онъ еще справинваеть... Ну, парень, была бы моя воля, такъ бы я тебя отдълала, что до гроба жизни своей поминать бы сталъ, — прибавила она, изо всей силы колотя кулакомъ по Алексъеву плечу.

— Да ты про что? Право, невдомекъ, Флена Васильевна, —

говориль Алексий.

— Ишь ты! Еще притворяется. — сказала опа. — Приворожить дівку безстыжими своими глазами уміль, а понять не умівешь... Совість-то гді?.. Да знаешь ли ты, непутный, что изъ-за тебя вечоръ у нея съ отцомъ до того дошло, что еще бы немножко, такъ и не знаю, что бы сталось... Зачімъ къ отцу-то онъ тебя посылаеть?

- Въ приказчики хочетъ меня по токарнямъ да по красильнямъ рядить. — отвѣчалъ Алексѣй: — за работниками да

за домомъ присматривать.

— Полно ты? — удивилась и обрадовалась Фленунка.

Право, — отвѣчалъ Алексѣй.

— Значить, наше дѣло выгораеть, — сказала Фленушка. — Съ мѣста мнѣ не сойти, коль не будешь ты у Патапа Макенмыча въ зятьяхъ жить. Ступай, — сказала она, отворивъ дверь въ свѣтелку и втолкнувъ туда Алексѣя: — я покараулю.

Въ аломъ тафтиномъ сарафанѣ, съ пышными. бѣлоснѣжными тонкими рукавами и въ широкомъ бѣломъ передникѣ, въ ярко-зеленомъ левантиновомъ платочкѣ, накинутомъ на голову и подвязанномъ подъ подбородкомъ, сидѣла Настя у Фленушкиныхъ пялецъ, опершись головой на руку. Потускнѣтъ

свётлый взоръ дёвушки, спалъ румянецъ съ лица ся, глаза наплаканы, губы пересохли, а все-таки чудно-хороша была она. Это была такая красавица, какихъ и за Волгой немного родится: кругла да бёла какъ мытая рёнка, алый цвётъ по лицу разстилается, толстыя, ровно шелковыя косы висятъ ниже пояса, звёздистыя очи разсыпчатыя, брови тонкія, руки бёлыя ровно выточены, а грудь какъ пухъ въ атласё. Не взвидёль свёта Алексёй, остановился у притолоки. Однако оправился и чинъ-чиномъ, какъ слёдуетъ, святымъ иконамъ три поясныхъ поклона положилъ, потомъ Настё низехонько поклонился.

Хотя Фленушка только о томъ Наств и твердила, что приведетъ къ ней Алексвя, но рвчамъ ея Настя ввры не давала, думала, что шутитъ она... И вдругъ передъ ней, какъ изъ

земли выросъ, — стоить Алексъй.

Блёдное лицо Насти багрецомъ подернуло. Встала она съ мёста и, опираясь о столь рукою, робко глядёла на вошедшаго. А онъ все стоить у притолоки, глядить — не наглядится на красавицу.

У обоихъ языка не стало. Молчатъ. Наконецъ Настя ма-

ленько оправилась.

Что тебѣ надо? — спросила, опустивъ глаза въ землю.
 Патапъ Максимычъ послалъ, — тихо отвѣчалъ Алексѣй.

— Тятенька? — поднимая голову, сказала Настя. — Тебя тятенька ко мит прислаль?.. Зачёмъ?..

Сердце у ней такъ и замерло, сама себя пе помнить, на-

яву она, аль во снъ ей грезится.

— Зачёмъ онъ тебя прислаль? — повторила Настя, едва переводя духъ.

— Пяльцы чинить.

- «Такъ вотъ зачёмъ Фленушка пяльцы-то ломала», подумала Настя.
- Чини, коли присланъ, сказала она, отходя къ другому оконку.

Подошелъ Алексъй къ пяльцамъ. Смотритъ на поломъ — и ничего не видитъ: глаза у него такъ и застилаетъ, а сердце

бьется, ровно изъ тъла вонъ хочетъ.

Настя, потуппвшись, перебирала руками конець передника, лицо у ней такъ и горкло, грудь трепетно поднималась. Едва переводила она дыханье, и хоть на душъ стало свътлъе и радостнъй, а все что-то боязно было ей, слезы къ глазамъ подступали.

Быстро распахнулась дверь, вовжала Фленушка.

— Пути въ васъ нѣту, — защебетала она. — На молчанки, что ли, я васъ свела?.. Слушай ты, молодецъ, дѣвка тебя по-

любила, а сказать стыдится... II Алексвії тебя полюбиль, да бонтся вымольнть.

И, толкнувъ Настю къ Алексвю, выбъжала за дверь.

 Неужли правду сказала она? — чуть слышно, спросилъ Алексъй.

У Насти силы на отвѣть недостало. Зарыдала и закрыла лицо передникомъ.

Медленно и робко ступилъ Алексъй шагъ, ступилъ другой,

взяль Настю за руку.

Быстро откинула она передникъ. Сквозь слезы улыбаясь, страстно взглянула въ очи милому и кинулась на грудь его...

## Глава восьмая.

Вст распоряженья насчеть угощенья домовых работниковти пришлаго народа были сдъланы. Старикт Пантелей съ Захлыстинскаго базара навезъ и говядины, и свинины, и баранины, пять ведеръ вина, ренскаго шесть бутылокъ, молодицъ потчевать, и больше кульки съ деревенскими гостинцами. Дома брагу варили, квасы ставили. Аксинья Захаровна въ кладовыхъ да въ стряпущей съ утра до ночи возилась: то принасы принимала, то наливки подваривала да по бутылкамъ разливала, то посуду стеклянную и фарфоровую изъ сундуковъ вынимала и отдавала дочерямъ перемыть хорошенько.

Патапъ Максимычъ въ губернский городъ собрался. Это было не очень далско отъ Осиновки: верстъ шестьдесятъ. Съ дороги своротилъ онъ въ сторону, въ деревню Ключево. Тамъ жила сватья его и крестная мать Насти, Дарья Никитична, знаменитая по всему краю повариха. Бойкая, проворная, всегда веселая, никогда ничьмъ невозмутимая, доживала она свой въкъ въ хорошенькомъ, чистенькомъ домист, на самомъ краю

деревушки.

Дътство и молодость Никитична провела въ горѣ, въ бѣдахъ и страшной нищеть. Казались тѣ бѣды нескончаемыми, а горе безвыходнымъ. Но не кто какъ Богъ, на Него одного полагалась сызмальства Никитична, и не постыдилъ Господь надежды ел, послалъ старость покойную: всѣми она любима, всѣмъ довольна, добро по силѣ ежечасно можетъ творить. Чего еще? Доживала старушка вѣкъ свой въ радости, благодарила Бога.

Пяти годовъ ей не минуло, какъ родитель ся, не твиъ будь помянутъ, въ какихъ-то воровскихъ двлахъ приличился и по мірскому приговору въ солдаты былъ сданъ, а мать, векорв после того, какъ забрили ея сожителя, мудрено какъ-то по-

мерла въ оврагъ за овинами, возвращаясь въ нетопленую избу къ голодному ребенку

Изъ царева кабака, Изъ кружала государева.

Ругался міръ ругательски, посылаль ко всёмъ чертямъ Емельяниху, гробъ безо дна, безъ покрышки сулилъ ей за то, что и жить путемъ не умёла и померла не путемъ: судъ по мертвому тёлу навела на деревню... Что гусей было перерёзано, что куръ да барановъ пріёдено, япчницъ-глазуній настряпано, что дёвокъ да молодокъ къ лёкарю да къ стряпчему было посылано, что исправнику денегъ было переплачено! И изъ-за кого-жъ такая мірская сухота? Изъ-за поскуды Емельянихи, что не умёла съ мужемъ жить, не умёла въ его дёлахъ концы хоронить, по умёла и умереть какъслёдуетъ.

Осталась послѣ Емельянихи спротка, пятилѣтняя Дарёнка. Въ отцовскомъ ея дому давнымъ-давно хоть шаромъ покати, сще заживо родитель растащилъ по кабакамъ все добро — и свое и краденое. Мать схоронили Христа ради, по приказу исправника, а сиротка осталась болтаться промежъ дворовъ: бывало, гдѣ день, гдѣ ночь проведетъ, гдѣ обносочки какіе ей Христа ради подадутъ, гдѣ черствымъ хлѣбцемъ вироголодь накормятъ, гдѣ въ баньку пустятъ помыться. Такъ п росла

дввочка.

Въ спротствъ жить — только слезы лить; житье спротникъ что гороху при дорогь: кто пройдеть, тоть и порветь. Мало-ль щинковъ да рывковъ, мало ли бою да синяковъ, рванья косъ до плъшинъ приняла Дарёнка, волочась подъ оконьемъ въ Ключовъ и по сосъднимъ деревнямъ. Не царствомъ небеснымъ было ей жить и при матери; бивала ее, и шибко бивала покойница, особенно какъ подъ пьяную руку девочка ей подвернется, да все не какъ чужіе люди. Вѣдь мать хоть и пьяная п безумная, а высоко руку подыметь да не больно опустить, чужой же человъкъ колотить дитя не разсудя, не велика, дескать, бъда, хоть и калькой станеть выкъ доживать. Бивали Дарёнку старые, бивали ее малые, отъ деревенскихъ ребятишекъ проходу не было. Только, бывало, спротку завидять, тотчась и обидять, а пожалуется, не стерия побоевь, Дарёнка, ей же пуще достанется... Правду люди говорять, что пчелки безъ матки — пропащія дётки. Горько бывало безродной спроткъ глядъть, какъ другіе ребятишки отцомъ, матерыю пригр'яты, обуты, од'яты, накормлены, приголублены, а ее кто приласкаеть, ей кто доброе словечко хоть въ Свътло Христово Воскресенье вымолвить? Тогда только и праздникъ былъ

си, какъ иная баба, обозлясь на мужа либо на свекра, обносочекъ какой на сиротку надёнеть. Да и та радость бывала иенадолго: узнаетъ мужъ либо свекоръ, что баба спроворила, Дарёнку оголятъ середь улицы да отколотятъ еще на придачу.

Родись Пикитична парнишкой, иная бы доля ей выпала. Слаще бы невпримъръ сиротское житье ей досталось. «Пущай его растеть, — ръшили бы мужики: — въ годы выйдеть, за міръ въ рекруты пойдеть, — плакать по немъ будетъ некому». И кръпко-накръпко заказали бы бабамъ беречь сироту, приглядывать, чтобъ коимъ гръхомъ не окривълъ, аль зубовъ переднихъ ему не вышибли, пе то бъда: задаромъ пропадутъ и мірской хльбъ и посиротскія хлопоты. Дъвочкъ не та судьбина. Беречь ее не для чего, знай колоти, сколько хочется, одного берегись — мертваго тъла не сдълай, чтобъ судъ не

навжаль да убытковъ и хлопоть міру не принесъ.

Не забили однако спротку Дарёнку. Росла она да росла, выросла, заневістилась. Куда дівкі діваться?.. Въ скиты?.. Чего бы лучше?.. Такъ и въ скиты не всякую принимають, и тамъ безъ денегь къ спасенью не допускають, а у Дарёнки желвзнаго гроша сроду въ рукахъ не бывало. Но, войдя въ полную силу, стала она работницей всёмъ на удивленье: цёпомъ ли, серпомъ ли, бывало, за двоихъ работаетъ. Тогда ключовскіе мужики другь передъ дружкой стали Дарью Никитичну къ себъ зазывать. «Ко мнъ поди» да «у меня поживи — мы вѣдь тебѣ, Дарьюшка, люди свои, родня кровная». Такія только рѣчи и слышала. Прежде ночь переночевать мъста не было, а теперь, что называется, не гръло, не горћло, а вдругъ освътило: всѣ въ родню лѣзутъ, на житье къ себь манять. Пожила у какого-то названнаго дяди года три либо четыре, за хлѣбъ за соль съ лихвой ему заработала. Житье было ей не плохое, всъ до нея были ласковы, привътливы, но не забыла Дарья старыхъ щипковъ и колотушекъ, все ей думалось: «теперь хорошо, а выбьюсь изъ силъ, такъ подъ старость изъ избы середь улицы выкинуть». И ръшила она хоть за нищаго замужь пойти, только-бъ самой хозяйкой быть. И вышла Дарья замужь. Бралъ ее парень хорошій, изъ сосъдней деревни Быдресвки, но изъ бъднаго дома, изъ большой семьи— шестериками въ рекрутскомъ спискъ стояли. Полтора года Дарья Никитична пожила съ мужемъ, слова недасковаго отъ него не слыхала, взгляду косого не видала. Рекрутскій наборъ нодошель, забрили его. Себя не помнила Дарья, какъ прощалась со своимъ «соколикомъ». Угнали «соколика», воротилась Дарья изъ города къ свекру въ домъ. Трехъ недёль не минуло, грамотка издалека пришла: не дошель ея «соколикь» до полка своего, заболёль вы какомъ-то городё, легь вы лазареть, а отгуда вы сосновый гробъ.

Осталась Дарья Никитична вольной вдовой, детей у ней не было. Баба еще молодая, всего девятнадцать леть, да такая славная, изъ себя прасивая. Немало людей на Дарью заглядывалось, но она хоть и солдатка, какъ есть мірской человъкъ, но берегла себя строго, умъла подлиналъ отъ себя попальше спроваживать. Пришла обда, откуда она и не чаяла: толкнуль бъсъ свекра въ ребро, навель на него искушение; зачалъ старый молодую сноху на любовь склонять, отходу ей не даеть, ровно пришиль его кто къ сарафану Никигичны. Всемь хотель свекорь взять, и лаской и тоской, да сноха крѣнка была: супротивъ грѣха выстояла. Невтернежъ однако стало ей, свекрови пожаловалась, а та ей: «Да мив-то чго? Я старуха старая, въ эти дела вступаться не могу, а ты свекра должна почитать, потому что онъ всему дому голова и тебя понть, кормить изъ милости». Пришло Никитичнъ житье хуже собачьяго, свекоръ колотить, свекровь ругаеть, деверья смъются, невъстки да золовки побломъ блять. Терпыла Дарья такую долю съ полгода, извелась даже вся, на себя стала непохожа. Не хватило терпънья, ушла въ чужи люди работой кормиться.

Куда-нибудь подальше хотвлось ей, чтобъ и въстей до нея не долетало ни про сквернаго свекра, ни про лютую свекровь, ни про злыхъ невъстокъ и золовокъ. Пошла въ городъ Никитична. Тамъ къ богатому барину пристроилась, въ коровницы напялась. Съ годъ за коровами ходила, потомъ въ судомойки на кухню ее опредалили, на подмогу привезенному изъ Москвы повару. Баринъ того повара у какого-то московскаго туза въ карты выиграль. Пошель поварь въ тысячъ рубляхъ, но знающіе люди говорили, что тузу не грѣхъ ом было и подороже Петрушку поставить, потому что дело свое онь зналь на редкость: въ Англійскомъ клубе учился, самь Рахмановъ \*) раза два его одобрялъ. Проживъ при томь поваръ годовъ шесть либо семь. Никитична къ дълу присмотрълась, всему научилась и стала большой помогой Петрушкъ. Межь тымь воспитанникь Англійскаго клуба сталь запивать, кушанье готовиль хуже да хуже, кончиль тымь, что накануны барыниныхъ именинъ собжалъ со двора. Такъ и сгинулъ. Ходили потомъ слухи, будто онъ къ матерямъ въ скиты лыжи

<sup>\*)</sup> Извъстный московскій любитель покушать, провышій пъсколько тысячь душь крестьянь.

навостриль, тамъ въ стару вѣру перешель, и что матери потомъ спровадили его въ надежное мѣсто: къ своимъ, за Дунай. На такія спроваживанья бѣглыхъ людей за Дунайрѣку большія мастерицы бывали матери келейницы. Пошлють бѣглаго съ письмомъ къ знакомому человѣку, тотъ къ другому, этотъ къ третьему, да такъ за границу и выпроводятъ.

Остался баринъ безъ повара, гости на именины позваны, объда готовить некому. Что туть станешь дълать? Принимай срамъ оть гостей. Но выручила барина Никитична, такой сбъдъ ему сострянала, что самъ Рахмановъ, отвъдавъ того объда, облизаль бы нальчики. Съ той норы стала Никитична за хорошее жалованье у того барина жить, потомъ въ другой домъ перешла еще побогаче, тамъ еще больше платы ей положили. И жила она въ поварихахъ безъ малаго тридцать годовъ. А деньгу копить мастерица была: какъ стала изъ силъ выходить, было у нея ломбардными билетами больше трехъ тысячь на ассигнаціи. «Ну, — подумала тогда Никитична: — будеть въ чужихъ людяхъ жить, надо свой домишко заводить». Хоть родину добромъ номинать ей было нечего,кром'в бъдъ да горя Никитична тамъ ничего не въдала, — а все же тянуло ее на родную сторону: не осталась въ городъ жить, прібхала въ свою деревню Ключову. Поставила Никитична домикъ о край деревни, обзавелась хозяйствомъ, отыскала гдъ-то троюродную племянницу, взяла ее вмъсто дочери, всиоила, вскормила, замужъ выдала, зятя въ домъ приняла и живеть теперь себь, не налюбуется на чаленькихъ внучать, привязанныхъ къ бабушкѣ больше, чѣмъ къ родной матери.

Хоть ни въ чемъ не пуждалась Никитична, но всегда не только съ охотой, но съ большою даже радостью взжала къ городовымъ купцамъ и къ деревенскимъ тысячникамъ столы строить, какіе нужны бывали: именинные аль свадебные, по-хоронные аль поминальные, либо на случай прівзда важныхъ гостей. Взжала Никитична и къ матерямъ обительскимъ объды готовить, когда, бывало, послъ Макарья купцы богатые, скитскіе «благодътели», наъдутъ къ матерямъ погостить, побаловать, да кстати и Богу помолиться. Привыкнувъ къ стряпнъ да къ столовымъ хлопотамъ, скучно, бывало, становилось Никитичнъ, коли долго ее ставить столы никуда не

зовутъ.

Изо всѣхъ знакомыхъ городовыхъ купцовъ, изо всѣхъ заволжскихъ тысячниковъ, ии къ кому у ней сердце такъ не лежало, какъ къ Патану Максимычу. Аксинъя Захаровна какъ-то въ сродствѣ приходилась ей, и когда еще Никитична по чужимъ людямъ проживала, Патапомъ Максимычемъ оста-

влена не была. Каждый годъ, бывало, онъ ей послѣ Макарья чаю, сахару на цълый годъ подарить, да платье хорошее, а иной годъ и шубу справить, либо деньгами не оставить. Добро Никитична помнила твердо. Пошли за ней Патапъ Максимычь хоть въ полночь, хоть за полночь, хоть во время выогимятелицы, хоть въ трескучій морозъ, хоть въ распутицу, часа не усидить, мигомъ въ дорогу сберется и покатить къ куманьку любезному. Хеть старымъ костямъ иной разъ и неможется, отъ послуги Патапу Максимычу ни за что не откажется. И все семейство Чапуриныхъ души не чаяло въ доброй, всегда веселой, разговорчивой Никитичнъ. Кромъ нужныхъ случаевъ, когда Никитичнъ въ Осиповкъ приводилось столы строить, нередко по неделямь и даже по месяцамъ тамъ она гащивала. П, бывало, во время такихъ гостинь ужъ никакъ невозможно было уговорить старушку, чтобъ она каждый день объда не стряпала. Только-что прівдеть, первымъ долгомъ въ стряпущую. Тогда стряпка ужъ прочь ступай, къ печи никого, бывало, не подпустить Никитична.

Смерклось и вызвъздило, когда по скрипучей, оть завернувшаго подъ вечеръ морозца, дорогъ къ дому Никитичны пара добрыхъ коней подкатила сани съ кожанымъ лучкомъ, съ суконнымъ, подбитымъ мурашкинскою дубленкой, фартукомъ и съ широкими отводами. Въ синей суконной шубъ на лисьемъ мѣху, подпоясанный гаруснымъ кушакомъ, въ мерлушчатой шапкъ, вылѣзъ изъ саней Патапъ Максимычъ и, оставя при лошадяхъ работника, зачалъ въ ворота стучатъ. На его стукъ, заливаясь визгливымъ лаемъ, отвъчали со двора собаки, затѣмъ послышались чып-то шаги по снѣгу, кто-то окликнулъ пріѣхавшаго, и когда Чапуринъ отозвался, ворота

на оба полотна распахнулись.

— Ахъ, батюшка Патапъ Максимычъ, — воскликнулъ Авдей, пріемный сынокъ Никитичны. — Милости просимъ. Пождите маленько, ваше степенство, за свѣчкой сбѣгаю, темненько на дворѣ-то, не зашибиться бы вамъ ненарокомъ.

— Не надо, Авдеюшка, дорога знакомая, — отвѣчаль Патапъ Максимычь: — а ты воть, голубчикъ, коней-то на дворъ

пусти да свица имъ брось. Здорова-ль Никитична?

- Неможеть, Патапъ Максимычь, другой день.

— Ой-ли? Что-жъ такое съ ней приключилось? — спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Да Богъ ее знаетъ: то походить, то поваляется. Года ужъ, видно, такіе становятся. Великимъ постомъ на седьмой десятокъ перевалитъ, — говорилъ Авдей, провожая гостя.

Дверь изъ горницы отворилась. Авдеева жена молодая,

шустрая бабенка, съ широкимъ лицомъ, вздернутымъ носомъ и узенькими глазками, выбъжала въ сѣни со свѣчкой.

— Патапъ Максимычъ! По-добру-ль по-здорову? Милости

просимъ, — заговорила она.

— Здравствуй, Татьянушка. Что тетка?

- Хвораетъ.

Войдя въ горницу, Патапъ Максимычъ увидалъ одпако, что кума любезная, повязанная бёлымъ платкомъ по головъ, сама встръчаеть его. Заслышавь голосъ куманька, не утерпъла Никитична, встала съ постели и пошла къ нему навстрѣчу.

— Какими судьбами до нашихъ дворовъ? — спрашивала

она у Патана Максимыча.

— Да вотъ, вхалъ неподалече и завернулъ, — отвъчалъ онъ. — Нельзя же куму не навъдать. И то съ Рождества не видались. Что, Божья старушка, неможется, слышь, тебь?

— Помирать время подходить, куманекъ. Кости всё разбольдись. Ломить, тягость такая! — говорила Никитична. — Таня, ставь-ка ты самоварь да сбери чайку: куманекь съ холодку-то погръется.

 Рано бы помирать-то тебѣ, кумушка, — сказаль, садясь на лавку, Патапъ Максимычъ. — Пожить надо, внучекъ выра-

стить, замужъ ихъ повыдать.

— Тебя только послушай, наскажешь, - помаленьку оживляясь, заговорила Никитична. — Аредовы въки, что ли, прикажешь мив' жить? Дело наше бабье: слабъ сосудь.

— Поживемъ еще, кумушка, поживемъ, пока Богъ грфхамъ терпитъ. Выздоравливай. Ну, дѣтокъ твонхъ видѣлъ, внучки-то что? Здоровеньки лп?

-- Слава Богу. Аннушку за букварь засадила, -- молвила Никитична: - «азъ, ангелъ, ангельскій» твердить, а Мароуша, какъ бы ты видълъ, какая забавная стала, что разсказать нельзя. Спать полегли, да вотъ завтра увидишь.

— Нътъ, кумушка, до утра у тебя я не останусь, — сказалъ Патанъ Максимычъ. — Я къ тебф всего на часокъ и коней отпрягать не вельль. Въ городъ фду. Завтра къ утру

надо быть тамъ безпремьню.

— Что-й-то, батька, какой нонв спесивый сталь, — возразила Никитична. — Заночеваль бы, завтра пообъдаль бы. Чуть брожу, а для гостя дорогого знатный бы объдець состряпала. Наши ключовски ребята лося выследили, сегодня загоняли и привезли. Я бы взяла у нихъ лосинаго мясца да такое-бъ тебъ кушанье сострянала, коть царю самому на столъ. Радко нона лосей-то стали загонять. Переводятся что-то.

Спасибо, кумушка, да вёдь этого звёря, кажись, по закону йсть не заповёдано, — сказаль Патапъ Максимычь.
 Что ты, окстись! — возразила Никитична. — Вёдь у

— Что ты, окстись! — возразила Никитична. — Вѣдь у лося-то, чай, и копыто раздѣленное, и жвачку онъ отрыгаетъ. Макарія преподобнаго «Житіе» читалъ ли? Далъ бы развѣ Божій угодникъ лося народу ясти, когда бы святыми отцами не было того заповѣдано... Да что же про своихъ-то ничего не скажешь? а я, дура, не спрошу. Ну, какъ кумушка поживаетъ, Аксинья Захаровна?

Ничего, — отвічаль Патапъ Максимычь. — Клокчетъ себів. Дочерей взяли изъ обители, такъ съ ними больше возится.

— Крестница мол что, Настасьюшка? какъ поживаеть?

— Живеть себв. Задурила-было намедии.

— Какъ такъ?..

— Да въ кельи захотѣла, — смѣясь, сказаль Патапъ Максимычъ. — Иночество, говоритъ, желаю надѣть. Да ничего, теперь блажь изъ головы, кажись, вышла. Прежде такая невеселая ходила, а теперь совсѣмъ другая стала, — развеселая. Замужъ пора ее, кумушка, вотъ что.

— II то правда, куманекъ, — согласилась Никитична. —

Відь ей никакъ восемнадцать годковъ минуло?

- Да. Девятнадцатый ношель съ осени, мольиль Патапъ Максимычъ.
- Такъ... Такъ будеть, сказала Никитична. Другой годъ я въ Ключовъто жила, какъ Аксиньюшка ее родила. А прошлымъ лътомъ двадцать лътъ сполнилось, какъ я домомъ хозяйствую... Да... Сама я тоже подумывала, куманекъ, что пора бы ее къ мъсту. Не хлъбъ-соль родительскую сй отрабатывать, а въ дъвкахъ засиживаться ой-ой! нескладное дъло. Есть ли женишокъ-отъ на примътъ, а то не понекать ли?
- Маленько заведено дѣльцо, кумушка, отвѣчаль Патапъ Максимычь.

— Изъ какихъ мъстъ Господь посылаеть? Здъшній, али

дальній какой? — спросила Никитична.

- Гді по здішним містамь жениха Настась сыскать! спесиво замітиль Чапуринь. По моимь дочерямь жениховь здісь ність: токари да кузнецы имь не пара. По купечеству хорошихь людей надо искать... Воть и выискался одинь молодчикь изъ Самары, купеческій сынь, богатый: у отца заводы, пароходы, и торговля большая. Сніжковы прозываются, не слыхала ли?
- Н'іть, Сніжковыхъ не слыхала, отвічала Никитична. Да відь я низовыхъ-то мало знаю... Виділь онъ крестницу-то?

- Покамъсть не видалъ, сказалъ Патапъ Максимычъ. Да вотъ бъда-то, кумунка, что ты расхворалась.
  - A чтò?

— Да вѣдь я-было затѣмъ и пріѣхалъ, чтобы звать тебя столь ради жениха урядить, — сказалъ Патапъ Максимычъ. — На Аксиньины именины гостить къ намъ съ отцомъ собирается.

- Безпремънно буду, живо подхватила Никитична. Да какъ же это возможно, чтобы на Настиныхъ смотринахъ да не я стряпала? Умирать стану, а поъду. Присылай подводу, куманекъ, часу не промъшкаю... А вотъ что, возьми-ка ты у нашихъ ребятъ лося; знатно кушанье состряпаю, на ръдкость.
- Пожалуй, молвиль Патапъ Максимычъ: только ужъты сама сторгуйся и деньги отдай, послѣ сочтемся. Теперь вътородъ за покупками ѣду, послѣзавтра домой ворочусь и тотчасъ за тобой подводу пришлю. Сама пріѣзжай и лося вези.

— Ладно, хорошо, — сказала Никитична. — А я все насчеть крестницы-то. Какъ же это, куманекъ, что-то невдомекъ миѣ: давеча сказалъ ты, что въ монастырь она сбираться вздумала, а теперь говоришь про смотрины. Ужъ не силой ли ты

ее выдаешь, не супротивъ ли воли?

- Заправскихъ смотринъ не будеть, и настоящаго сватовства еще нътъ, — сказалъ, уклоняясь отъ прямого вопроса, Патапъ Максимычъ. — Пущай парень съ дъвкой повидаются, другъ на дружку посмотрятъ. А про сватовство и рѣчи не будеть. Раньше той зимы свадьбы намъ не играть: и мнѣ времени нѣть, и Снѣжковымъ въ разъѣздахъ придется все быть. Настя съ молодцомъ тенерь только повидится, а но веснь Михайла Данилычь, женихь-оть, еще разъ-другой къ намъ забдетъ, - ну, помаленьку и ознакомятся... А что про скиты-то Настасья заговорила, такъ это она такъ... Нравная дъвка твоя крестница... Да ужъ я тебъ все разскажу, передъ тобой таиться нечего: своя вёдь, опять же мать крестная... Сказаль я намедни Настасьь, что женихь у меня для нея припасенъ. Она въ слезы. Ну, подумалъ я, это еще не велика быта; какъ дъвка безъ рёву замужъ выходить?.. «Не пойду, говорить, за твоего жениха». Попумъть я. — «У тебя, говорю, воли своей нъть, отець съ матерью живы; значить, моя воля надъ дѣтищемъ, за кого хочу, за того и выдамъ». Тутъ она и молвила про обѣщанье, дала, дескать, обѣтъ постригъ принять въ обители. А у меня теперь мать Мансоа гостить. Думаль, не она ли дурь въ голову дъвкъ набила. Любять въдь эти пгуменьи богатенькихъ родственницъ прилучать... Да какъ разузналь, вижу, Манева туть непричинна. Я опять за Настасью, хотелось допытаться, съ чего она постригъ въ голову себь забрала. Опять про жениха рычь повель. А она, кумушка, какъ брякнетъ мит! Такъ и сняла съ меня голову.

— Что такое? — спросила Никитична.

— Коли, говорить, неволить станешь, — «уходомь», говорить, съ нервымъ встръчнымъ уйду... Подумай ты это, кумушка?.. А?.. Уходомъ?..

— Такъ и сказала? — спросила Никитична, встревожась

отъ такихъ въстей.

— Такъ и сказала. Уходомъ, говоритъ, уйду, — продолжалъ Патапъ Максимычъ. — Да посмотрѣла бы ты на нее въ ту пору, кумушка. Диву дался, сначала не зналъ, какъ и говорить съ ней. Гордая передо мной такая стоитъ, голову кверху, слезъ и въ заводѣ нѣтъ, говоритъ какъ рѣжетъ, а глаза какъ уголья, такъ и горятъ.

— Отцова дочка, — усмѣхнувшись, замѣтила Никитична. — Въ тятеньку уродилась... Такъ у васъ, значитъ, коса на ка-

мень нашла. Дальше-то что было?

— Ужъ я лаской съ ней: вижу, окрикомъ не возьмешь, — сказалъ Патапъ Максимычъ. — Молвилъ, что про свадьбу годъ цълый помину не будетъ, жениха, молъ, покажу, а годъ сроку даю на раздумье. Смолкла моя дъвка, только все еще невеселая ходила. А на другой день одумалась, съ утра бирюкомъ глядъла, къ объду такъ и сіяетъ, пышная такая стала да радостная.

— А ты дъвку-то не больно ломай, — молвила Никитична. — Лаской больше бери да уговорами, на упрямое слово не сер-

чай, на противное не гитвайся.

— II то по ней все говорю, — отвѣчалъ Патапъ Максимычъ. — Боюсь, въ самомъ дѣлѣ не надѣлала бы чего. Голову, кумушка, сниметъ!.. Проходу тогда мнѣ не будетъ.

— Страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ — успоканвала его

Никитична. — Много-ль гостей-то зваль?

— Да, окромѣ Снѣжковыхъ, Ивана Григорыча съ Груней, удѣльнаго голову, еще кой-кого, — отвѣчалъ Натанъ Максимычъ. — Мнѣ всего больше того хочется, кумушка, чтобъ Снѣжковымъ показать, какъ мы въ нашихъ захолустьяхъ живемъ. Хоть, дескать, на болотѣ сидимъ, а мохомъ не обросли. Не загордились бы, коли Богъ велитъ въ родствѣ бытъ. Такъ ужъ ты порадѣй, такой столъ уряди, какой у самыхъ первыхъ генераловъ бываетъ. Снѣжковъ-отъ Данила Тихонычъ кунецъ первостатейный, въ городскихъ головахъ сидѣлъ, у губернаторовъ обѣдывалъ, у самого царя во дворцѣ, сказываетъ, въ Питерѣ бывалъ. Порядки, стало-быть, знаетъ. Такъ ужъ ты лицомъ въ грязь не ударъ. Денегъ не жалѣй, управь

только все на самую хорошую руку. Чего въ городѣ покупать? Сказывай, записывать стапу.

Сидя за чаемъ, а потомъ за ужиномъ, битый часъ протолковалъ Патапъ Максимычъ съ Никитичной, какіе припасы и нанитки искупить надо. И про Настю кой-что еще потолковали. Наконецъ, когда все было переговорено и записано, Изтапъ Максимычъ поёхалъ изъ Ключова, чтобъ съ разсвътомъ быть въ городѣ.

## Глава девятая.

Шуринъ Патапа Максимыча, Инкифоръ, былъ дрянь человъкъ. Что это былъ за собинка, того довольно сказать, что «волкомъ» его прозвали, — а хуже, позорнъй такого прозвища въ лъсахъ за Волгой нътъ. Волкъ — это въ конецъ проворовавшійся мужикъ, всенародно осрамленный, опозоренный, котораго по деревнямъ своего околотка водили въ шкуръ украденной имъ скотины, сопровождая бранью, побоями, хохотомъ и стукомъ въ печные заслоны и сковороды. Много мірскихъ побоевъ за воровскія дъла принялъ Микешка, да мало, видно, бока у него болъли: полежитъ недълку-другую, поохаетъ, помается, да, оправившись, опять за воровской промыселъ да за пьянство. Просто сказать — отятой человъкъ.

А вѣдь, кажется, быль изъ семьи хорошей. Родители были честные люди, хоть не тысячники, а прожили вѣкъ свой въ хорошемъ достаткъ. Жили они въ удѣльномъ селѣ Скоробогатовѣ. Отецъ Никифора, Захаръ Колотухинъ, пряжу скупалъ по Ячменской волости, гдѣ не только бабы да дѣвки, но и всѣ мужики по зимамъ за гребнемъ сидятъ. Продавая пряжу въ Пучежѣ да въ Городцѣ, хорошіе барыши онъ получалъ и доволенъ былъ житьемъ-бытьемъ своимъ. Дѣтей у Колотухина всего только двое было, сынъ да дочь — красныя дѣти, какъ въ деревняхъ говорится. Растили родители Никифора, умуразуму учили, на всякое добро наставляли, какъ слѣдуетъ, да, видно, ужъ на роду было ему писано быть не справнымъ хозяиномъ, а горькимъ пьяницей и воромъ отъявленнымъ. Урожается иной разъ у хорошаго отца такое чадушко, что отъ него только горе да безчестье: роду поношенье, всему илемени вѣчный покоръ.

Аксинья Захаровна старшо брата была. Еще дѣвочкой отдали се въ Комаровскій скить къ одной родственницѣ, бывшей въ одной изъ тамошнихъ обителей головщицей праваго крылоса; жила она тамъ въ холѣ да въ нѣгѣ, думала и на вѣкъ келейницей быть, да подвернулся молодой, красивый парень,

Патапъ Максимычъ Чапуринъ... Сошлись, ознакомились, онъ на нее не наглядится, она на него не надышится, рѣшили, что жить розно имъ не приходится, и кончилось тѣмъ, что Патапъ Максимычъ сманилъ дѣвку, увезъ изъ скита и обвѣнчался съ нею уходомъ. Прошло года три, мать Аксиньи Захаровны померла, въ одночасье остались въ дому отецъ старый вдовецъ да сынъ холостой молодецъ. Какъ жить безъ бабы?.. Никоимъ образомъ нельзя, безъ хозяйки весь домъ прахомъ разсыплется... И задумалъ Захаръ Колотухинъ самъжениться и сына женить. Ужъ невѣсты были выбраны, и сваты приготовлены, обѣ свадьбы «честью» хотѣли справлять, да вдругъ Захаръ занедужился, недѣльку-другую помаялся и отдалъ Богу душу.

Остался Никифоръ надо встить отцовскимъ добромъ самъ себъ голова. Не больно жальть онъ родителя, схорониль его, ровно съ поля убрался; живи, значить, теперь на своей волъ, приптваючи. Про невъсту и думать забыль, житье повель пространное, развеселое. Въ городъ повхалъ, всв трактиры спозналь, обзавелся друзьями-пріятелями, помогли они ему въ скорости растранжирить родительски денежки. Прогулявъ деньги, лошадей да коровъ спустиль, потомъ изъ дому помаленьку сталь продавать, да года два только и дела делаль, что съ базара на базаръ вздиль: по субботамъ въ Городецъ, по воскресеньямъ въ Катунки, по понедъльникамъ въ Пучежь, такъ целу неделю, бывало, и разъезжаеть, а неделя прошла, другая пришла, опять за тѣ же разъѣзды. Сказывалъ людямъ Никифоръ Захарычъ, что по торговымъ деламъ разъважаеть, а на самомь деле изъ кабака въ кабакъ метался, только на разумв и было, что гульба да бражничанье. Впрочемъ, кромъ сидънья въ кабакахъ, у Никифора и другія дъла водились: гдв орлянку мечуть, онь ужь туть какъ туть; гдв гроши на жеребьевую выпивку кусають да изъ шапки вынимають, Никифорь первый; драка случится, озорство ли какое, безобразье на базарѣ затѣется, первый заводчикъ непремѣнно Никифоръ Захарычъ. До того скоро дошелъ, что и пить стало пе на что, пришлось чъмъ-нибудь на выпивку денегь добывать. И пошель нашъ Никифоръ на сухомъ берегу рыбу ловить: лень въ кабакъ, а ночь по клътямъ, что плохо лежитъ, то добыча ему. Въ конецъ проворовался, но сколько разъ въ кражь его ни примъчали, все увертывался. Иной разъ только боками отвётить, отпустять его мужнки еле жива. Почешетсяпочешется, да опять за чужимъ добромъ. Нельзя же — целовальникъ въ долгъ не даетъ.

А душа была у него предобрая. Кто не обижаль, тому радъ

быль услужить всячески. Пожарь ли случится, Никифорь первый на помощь прибѣжить, бывало, въ огонь такъ и суется, пожитки спасаючи, и туть ужъ на него положиться было можно: хоть недѣлю капельки вина во рту не бывало, съ пожару желѣзной пуговицы не снесетъ. Душъ пять на своемъ въку изъ огня выхватиль, да изъ Волги человѣкъ семь. Бывало, только заслышить въ рѣкѣ крики: «Батюшки, тону! Подайте помощь, православные!..» — мигомъ въ воду... А плавалъ Микешка, какъ окунь, подплыветъ, бывало, къ утопающему, перелобанитъ его кулакомъ, что есть мочи, оглушитъ до безпамятства, чтобы руками не хватался и спасителя вмѣстѣ съ собой не утопиль, да, схвативъ за волосы — на берегъ. Разъ этакъ спасъ бурлака, что съ барки упалъ, на глазахъ самого губернатора. Губернаторъ велѣлъ Никифора къ себѣ позвать, похвалилъ его, записалъ имя и сказалъ ему:

— За твой человъколюбивый подвигъ, за спасенье погибаю-

щаго, къ серебряной медали тебя представлю.

— A велика-ль та медаль, ваше превосходительство? спросилъ Микешка.

Въ полтинникъ, — отвъчалъ удивленный такимъ вопро-

сомъ генералъ.

— Такъ не будеть ли такой милости, ваше превосходительство, — сказалъ Никифоръ: — чтобъ теперь же мив выдали полтинникъ тотъ въ руки, я бы съ «крестникомъ» выпилъ за ваше здоровье, а то еще жди, пока вышлютъ медаль.

А въдь все едино — пропью же.

Разь, подъ пьяную руку, женился Никифорь. Проживала въ сель Скоробогатовъ солдатка-вдова. Маврой звали ее. Разбитная была, на всъ руки. Извъстно дъло, солдатка — мірской человъкъ, кто къ ней въ келью зашелъ, тотъ и хозяинъ. Когда у Никифора еще деньги водились и домъ еще не пропитъ былъ, связалась она съ нимъ и задумала вокругъ него покорыстоваться. Чъмъ въ тъсной кельенкъ жить на задворищъ, невиримъръ лучше казалось ей похозяйничать въ хорошемъ, просторномъ дому. Загулялъ разъ съ ней Микешка, иили безъ просыпу три дня и три ночи, а тутъ въ Скоробогатово «проъзжающій священникъ» наъхалъ, то-есть, попросту сказать, бъглый раскольничій попъ. Говоритъ Мавра Микешкъ:

 Соколикъ мой ясный, голубчикъ, Микешенька, возъми меня за себя.

— II безъ того со мной живешь, — отвѣчалъ Никифоръ. — Будетъ съ тебя.

— Лучше будеть, ненаглядный ты мой... Кусь ты мой са-

харный, уста твои сладкія, золотая головушка, невпримѣръ дучие намъ по закону жить, — приставала Мавра. — Теперь же вотъ и отецъ Онисимъ паѣхалъ, пойдемъ къ нему, повѣнчаемся. Зажили-бъ мы съ тобой, голубчикъ, прииѣваючи: у тебя домикъ и всякое заведеніе, да и я не безприданница, — тоже безъ ужина спать не ложусь, — кой-что и у меня въ избенкѣ найдется.

— Какое у тебя приданое? — смѣясь, сказалъ солдаткѣ Никифоръ. — Ну, такъ и быть, подавай росписи: липовы два котла, да и тѣ сгорѣли до тла, сережки двойчатки изъ ушей лѣсной матки, два полотенца изъ березова полѣнца, да одѣяло стёгано алаго цвѣту; а ляжешь спать, такъ и его нѣту, сундукъ съ бѣльемъ да невѣста съ бѣльмомъ. Нѣтъ, такихъ мнѣ пе надо — проваливай!

— Да полно, голубчикъ ты мой сизокрылый, не ломайся, Микешенька, — ублажала его Мавра. — Ужъ какъ же мы съ

тобой бы зажили!...

— Да поди ты къ бѣсу на повѣть, окаянная! — крикнулъ Никифорь, плюнувъ чуть не въ самую невѣсту. — Ишь, про-

сти Господи, привязалась. Пошла вонъ изъ избы!

— Я бы тебь, Микешенька, во всемъ угождала, слушалась бы каждаго твоего словечка; всъмъ бы тебя успоконла, ты бы у меня какъ сыръ въ маслъ катался, — продолжала уговоры свои Мавра, поднося Никифору Захарычу стаканчикъ за стаканчикомъ.

Не устоялъ Никифоръ Захарычъ супротивъ водки да солдаткиныхъ уговоровъ. Самъ не помнилъ, какъ въ избу сватовья-сосъди нагрянули и сволокли жениха съ невъстой къ бъглому попу Онисиму.

Проснулся поўтру Никифоръ, Мавра возлів него, волосы

ему приглаживаетъ, сама приголубливаеть:

 Сокровище ты мое безцённое, муженекъ мой золотой, ясный соколикъ ты мой!

- Что ты, свинья тупорыла! Съ похмелья, что-ль, угорвла? Какой я тебв мужъ? — закричалъ Никифоръ, вскочивъ съ постели.
- Какъ, какой мужъ? молвила Мавра. Извѣстно, какой мужъ бываетъ: вѣнчанный! Богъ да попъ меня вчерась тебѣ отдали.
- Вонъ изъ избы! Чтобъ духу твоего не было... Ишь кака жена выискалась... Уйди до грѣха, не то раскрою, закричалъ еще не совсѣмъ проспавшійся Никифоръ, схвативъ съ шестка полѣно и замахнувшись на новобрачную.

— Матушки мои!.. Голубушки!.. Да что-жъ это со мной,

горькою, дѣлается?.. — зачала во всю ивановскую причитать Мавра. — Да и чѣмъ же и тебѣ, Микешенька, досадила?.. Да

и чёмъ же я тебя, желанный, прогиввала?

Хватилъ Никифоръ полѣномъ по сиинъ благовърную. Та повалилась и на всю деревню заверещала. Собътались сосъди — вчерашніе сваты. Стали завърять Никифора, что онъ вечоръ прямымъ дѣломъ съ Маврой повънчался. Ис въритъ Никифоръ, ругается, на чемъ свътъ стоитъ.

— Да сходи къ попу, — говорять сватовья. — Спроси у

него, попъ не совретъ, да и мы свидътели.

Собталь Никифорь къ пону. И попъ тъ же ръчи сказываеть. Дълать нечего. Попъ свяжеть, никто не развяжеть, а жена не гусли, поигравши, ее не повъсищь. Послаль за виномъ, цъло ведро новобрачные со сватами роспили. Такъ и повалились, гдъ кто сидъть.

Проспались. Никифоръ опять воевать. Жену избиль, и сватовьямъ на калачи досталось, къ нопу пошелъ и попа оттреналъ: «Зачъмъ, говоритъ, пьяный пьянаго вънчалъ?» Только

и стихъ, какъ онять напился.

Желтенькое житье Маврѣ досталось. Не ждала она такой жизни, не думала, чтобы силой да обманомъ взятый мужъ такимъ лютымъ сдѣлался. Что день — то таска, что ночь— потасовка. Одной печи у Мавры на синнѣ не бывало. Только и отдохнетъ, какъ мужъ по дальнимъ кабакамъ уѣдетъ гулятъ. А изъ дому Никифоръ ся не гналъ. «Что-жъ дѣлатъ, говаривалъ, какая ни на естъ жена, а все-таки Богомъ дана, нельзя-жъ ее изъ дому гнатъ». Тогда только ушла отъ него Мавра, какъ онъ и домъ и все, что въ домѣ, до тла прогулялъ, не стало у него ни кола ни двора. Соѣжала Мавра къ цѣловальнику, прежнему пріятелю, сѣла въ кабакѣ жареной печенкой торговать.

Скучно какъ-то стало Никифору, что давно жены не колотилъ. Пришелъ въ кабакъ да, не говоря худого слова, хвать Мавру за косы. Та заголосила, ругаться зачала, сама драться лѣзетъ. Иѣловальникъ вступился.

— Какъ ты смѣешь, — говоритъ Никифору: — въ казенномъ мѣсть буянить? Какъ ты смѣешь вольну солдатку бить?.. Она

тоже, говорить, человекь казенный.

— Какъ такъ казенная? — закричалъ Никифоръ. — Она жена моя вънчанная. Мое добро, сколько хочу, столько и колочу.

— Да чортъ, что ли, меня съ тобой вкругъ пенька на болотъ вънчалъ? — закричала Мавра, поправляя раскосмаченную голову.

— Не чорть, а батюшка, отець Онисимь, — отвычаль оза-

даченный жениными словами Никифоръ.

— А въ какой это церкви онъ вънчалъ меня съ тобой? Въ какомъ приходъ? — кричала Мавра на все село. — Гдъ свадьба наша записана?.. Въ какихъ книгахъ?.. Ну-ка, до-кажи!

- Сама знаешь, что отецъ Онисимъ провзжающій былъ.
- А ну-ка, докажи! крпчала Мавра. А ну-ка, докажи! Какіе-такіе провзжающіе попы?.. Что это за провзжающіе?.. Я церковница природная, никакихъ вашихъ бътлыхъ раскольницкихъ поповъ знать не знаю, въдать не въдаю... Да знаешь ли ты, что за такія слова въ острогъ тебя упрятать могу?.. Вишь какой мужъ выискался!.. Много у меня такихъ мужьевъто бывало!.. И знать тебя не хочу, и не кажи ты мнъ никогда пьяной рожи своей!..

Нечего туть взять, коли баба и отъ попа отчурялась.

— Ну, — крикнулъ Микешка съ горькимъ чувствомъ цѣловальнику: — такъ, видно, дѣлу и быть. Владѣй, Фаддей, моей Маланьей!.. А чапуруху, своякъ, поставь... Расшибемъ полштофика!.. Выпьемъ!.. Плачу я... Гуляемъ. Мавра Исаевна!.. А ну-ка, отрѣжь печенки... Ишь чортъ какой, дома, небось, такой не стряпала!.. Эхъ, погинула въ конецъ моя головушка!.. Пой пѣсню, Маврушка, ставь вина побольше, своякъ!

Ужь какъ, кажется, ни колотиль Никифорь жены своей, ужъ какъ, кажется, ни постыла она ему была за то, что сама навязалась на шею и обманомъ повѣнчалась съ нимъ, а жалко стало ему Мавры, полюбилась туть она ему съ чего-то. Проклятаго разлучника, скоробогатовскаго цѣловальника, такъ бы

и прошибъ до-смерти...

Маврѣ было все равно. Ей хоть сейчасъ съ татариномъ ли, съ жидомъ ли повѣнчаться, а Микешка по старой вѣрѣ былъ крѣпокъ. Частенько потомъ случалось, что въ надеждѣ на богатаго зятя, Патапа Максимыча, къ нему въ кабакахъ приставали вольны дѣвицы да мірскія вдовицы: обвѣичаемся, моль. У Микешки одинъ отвѣть на таки рѣчи бывалъ:

— Запросто гулять давай, а вѣнчаться нельзя. Попъ вѣн-

чаль, а изъ жены душа не вынута.

Съ ломомъ красть ходить да съ отмычками — дѣло опасливое, разомъ въ острогъ угодишь. Да и то сказать: забравшись въ чужу клѣть, вору хозяйское добро пе оцѣнивать стать. А безъ того умному вору нельзя, коли онъ знаетъ законъ. Хорошо, какъ на двадцать на девять цѣлковыхъ подъ руку подвернется, бѣда не велика. По старому закону за это спиной только. бывало, воръ откѣчаетъ. А какъ, по неопытности, за-

разъ на тридцать загребетъ, да поймаютъ съ поличнымъ: по тому же закону — Сибирь, поселенье. И воровать-то надо сноровку знать: занадобится сто рублей, умному вору, чтобъ дома остаться, надо въ четыре пріема красть. Микешка это разумѣлъ и оттого воровалъ по мелочи. Надоѣли однако мірскіе побои добру молодцу, принялся онъ за «волчій промыселъ».

Тутъ нескоро попалещься. За Волгой нъть особыхъ пастбищт и выгоновъ. Скоть все льто по льсу пасется. Конямъ нарочно боталы да глухари \*) на шею надъвають, чтобъ, когда понадобится лошадь хозяину, по звону ее скоръй можно было сыскать. Коровы да овцы въ льсахь ужь такъ пріучены, что целый день по льсу бродять, а къ вечеру сами домой идутъ. Пастуховъ за Волгой въ заводъ нътъ. Въ прежнее время слыхомъ не было слыхано, чтобы гдв-нибудь лошадь угнали, хоть она безпастушно наслась. Дальше на съверъ и досель эта добрая старина держится. По Заволжью лошадей тогда только начали красть, какъ учредили особую должность комиссаровъ по пресвченію конокрадства \*\*). Должно-быть, ворамъ стало совестно, что ради нихъ особыхъ чиновниковъ наслали, и они даромъ казенно жалованье берутъ. Не пропадай же даромъ казна госупарева — давай и мы лошадокъ красть.

А коровъ да овецъ иной разъ изъ лѣсу воры прежде уводили. Такихъ воровъ «волками» народъ прозвалъ. Эти «волки» съ руками накроютъ, бывало, въ лѣсу коровенку либо овцу, тутъ же зарѣжутъ да на возъ и на базаръ. Шкуру снимутъ, особо ее продадутъ, а мясо задешево промышленникамъ сбудутъ, тѣмъ, что солонину на бурлаковъ готовятъ. Промыселъ этотъ невпримъръ безопаснѣй, чѣмъ хожденье по чужимъ клѣтямъ да амбарамъ. Рѣдко «волка» выслѣживали. Но если такого вора на дѣлѣ застанутъ, тутъ же ему мужики расправу чинятъ самосудомъ, по старинѣ. Выпорютъ сначала розгами, сколько лозановъ влѣзетъ, снимутъ съ зарѣзанной скотины шкуру, отъ крови не омытую, надѣваютъ на вора и въ такомъ нарядѣ водятъ его изъ деревни въ деревню со звономъ въ сковороды и заслоны, гиканьемъ, бранью и побоями. Дѣлается это въ праздиичные дни, и за воромъ, которому со времени

<sup>\*)</sup> Ботадо въ родъ деревяннаго колокола, а глукарь или бухарь—метадлическій или полый шаръ, въ который до заклепки кладутъ камешекъ. Это въ родъ большого бубенчика.

<sup>\*\*)</sup> Этихъ чиновниковъ (теперь должность комиссаровъ упразднена) обыкновенно звали «конокрадами». Что въ Заволжьъ конокрадство, дотолъ неслыханное, началось съ учрежденія этой должности, вовсе для того края ленужной (въ сороковыхъ годахъ), это положительный фактъ.

этой прогулки дается прозванье «волка», сбирается толпа человыкь во сто. Послё того человыкь тоть навыкь опозорень. Какую хочешь праведную жизнь веди, все его «волкомъ» зовуть, и ни одинъ порядочный мужикъ на дворъ его не пустить.

Пропившійся Никифоръ занялся волчымъ промысломъ, но діла свои и туть неудачно повелъ. Разъ его на базарѣ накрыли, въ другорядь на коровѣ. Послѣдній-то разъ случилось неподалеку отъ Осиповки. Каково же было Патапу Максимычу съ Аксиньей Захаровной, какъ мимо дому ихъ вели братца любезнаго со звономъ да съ гиканьемъ, а молодые парни «волчью пѣсню» во все горло припѣвали:

Какъ у нашего волка Исколочены бока. Его били, колотили, Еле жива отпустили. А воть волка ведуть, Что Микешкой зовуть, У! у! у! Микешкѣ волку Будеть на холку! Y! y! y! Не за то волка быотъ, Что сфръ родился, А за то волка быють, Что барана съблъ. Онъ коровушку заръзалъ, Свиньъ горло перегрызъ. Ой, ты, волкъ! Стрый волкъ! Микешкина рожа На волка похожа. Тащи волка живьемъ, Колоти его дубьемъ!

Сколь ни силенъ, сколь ни могучъ былъ въ своемъ околоткъ Патапъ Максимычъ, не могъ ничего сдѣлать для выручки шурина. Ни грозой, ни просьбой, ни деньгами тутъ ничего не подѣлаешь. Обычай хранятъ, чинъ справляютъ — мѣшать

да перечить туть нельзя никому.

Раза три либо четыре Патапъ Максимычъ на свои руки Микешку бралъ. Чего онъ ни дѣлалъ, чтобъ направить шурина на добрый путь, какъ его ни усовѣщевалъ, какъ ни бранилъ, ничѣмъ не могъ пронять. Аксинья Захаровна даже ненавидѣть стала брата, несмотря на сердечную доброту свою. Совѣстно было ей за него, и часто грѣшила она: просила на молитвѣ Бога, чтобъ послалъ опъ поскорѣй по душу непутнаго брата.

Съ Крещенскаго сочельника, когда Микешка вновь принять

быль зятемъ въ домъ, онъ еще капли въ ротъ не биралъ и работалъ усердно. Только работа его не спорилась: руки съ перепоя дрожали. Подъ конецъ взяла его тоска — и выпить кочется, и погулять охота, а выпить не на что, погулять не въ чемъ. Укралъ бы что, да по приказу Аксиныи Захаровны зорко смотрятъ за нимъ. Наверхъ Микешът ходу нътъ. Племянницъ еще не видалъ: Аксинья Захаровна заказала братцу любезному и близко къ нимъ подходить.

На другой день послѣ отъѣзда Патапа Максимыча въ городь за покунками, все утро до самаго обѣда бродилъ Микешка изъ мѣста въ мѣсто. Такая на него тоска напала, что коть руки на себя наложить. Сосетъ его за сердце винный червякъ. За стаканъ водки руку на отсѣченье бы съ радостью отдалъ. И у того и у другого работника Христа ради просилъ онъ гривенничекъ опохмелиться, но отъ Патапа Максимыча было строго-настрого заказано: ни подъ какимъ видомъ гроша ему не давать. Съ тоски да съ горя Микешка, самъ не зная зачѣмъ, забрелъ въ нижнее жилье дома и тамъ въ сѣняхъ, передъ красильнымъ подклѣтомъ, завалился въ уголокъ за короба съ посудой. Тамъ лежалъ онъ, въ сотый разъ передумывая, какъ бы раздобыться деньжонками, котъ двугривеннымъ какимъ-нибудь, чтобы сбѣгать въ Захлыстинскій кабакъ и, отведя тамъ душу, воротиться, пока не пріѣхалъ еще домой Патапъ Максимычъ.

Объдать работники пошли. Въ ту пору никто въ красильный подклътъ, кромъ хозянна, не заглядывалъ, а его не было дома. Фленушка тотчасъ смекнула, что выпалъ удобный случай провести Настъ съ полчасика вдвоемъ съ Алексъемъ. Шепнула ему, чтобъ онъ, какъ только работники по избамъ объдать усядутся, шелъ бы въ красильный подклътъ.

Алексъй долго ждать себя не заставилъ. Только зашабашили работники, онъ сказалъ, что ему, по хозяйскому приказу, надо пересмотръть остальные короба съ посудой и засвътло ото-

слать ихъ на пристань, и отправился въ подклътъ.

— Настенька моя, красавица! — говорилъ Алексвй, встрвчая ее крыпкими объятьями и страстимии поцвлуями. — Давно-льмы, кажись, съ тобой видёлись, а по мив ровно годы съ той поры прошли. Яблочко ты мое наливчатое, ягодка ты моя красная!

— II я совсёмъ стосковалась по тебё, Алеша, — прижимаясь къ милому, молвила Настя. — Только и думы у меня,

что про тебя, дружочекъ мой.

— Какъ бы вовсе намъ не разставаться, моя ясынька! — молвилъ Алексъй, обнимая Настю.

Длиннымъ - длиннымъ поцёлуемъ поцёловала его Настя. Не до разговоровъ было... Глядя другъ на друга, все забыли они. Вздохи смёнялись поцёлуями, поцёлуи вздохами.

Крвико сжималь Алексви въ объятьяхъ дввушку. Настя какъ-то странно смвялась, а у самой слезы выступали на томныхъ глазахъ. Въ сладкой сердечной истомв она едва себя помнила. Алексви шепталъ свои мольбы, склонясь къ ней...

Когда трепетная, побледневшая Настя вышла въ сени, ее

встрътила Фленушка.

— Ну что? — спросила она.

Настенька принала къ плечу подруги и заплакала...

— Ну, пойдемъ, пойдемъ, — молвила Фленушка. — Здѣсь сще навернется кто-нибудь.

И увлекла ее въ свътелку.

Алексъй оставался нъсколько времени въ подклътъ. Его лицо сіяло, глаза горъли. Нескоро могъ онъ успоконться отъ волненія. Оправившись, пошелъ въ съни короба считать.

Передвигая коробъ за коробомъ, увидаль пританвшагося за

инми Микешку.

— Что туть двлаешь? — крикнуль на него Алексвії. — Газвъ тебъ мъсто туть?

Микешка всталь и, глупо улыбаясь, сказаль Алекстю:

— Съ праздникомъ проздравить честь имѣемъ.

Какой туть праздникъ за керобами нашелъ? — строго

сказаль ему Алексъй. — Убирайся на свое мъсто.

— Мое, брать, мъсто завсегда при мнъ, — отвъчаль Микешка. — Аль не знаешь, какой я здъсь человъкъ? Хозяйскій шуринь, Аксиньъ Захаровнъ брать родной. Ты не смотри, что я въ отрёпьъ хожу... — свысока заговориль Микешка и вдругь, понизивъ голосъ и кланяясь, сказаль: — Дай, Алексъй Трифонычь, двугривенничекъ!

— Ступай, ступай, откуда пришель, не то Патапу Максимычу скажу, — говорпль Алексей, выгоняя изъ сеней Ми-

кешку. — Да ступай же, говорять тебъ.

Дай двугривенный, такъ сейчасъ уйду! — настойчиво сказалъ Микешка.

- Убирайся. Честью тебѣ говорять, а то смотри, я вѣдь и въ зашей.
  - Меня въ зашей! Помни же ты это слово!

— Ну, ладно, ладно, проваливай!

— Помни, а я не забуду, — ворчаль Микешка, уходя на дворъ. — Вишь дввушникъ какой! А она-то, спасённица-то! Ну, дввка! Ай да Фленушка!..

Микешка видель изъ-за коробовъ, какъ въ подклеть вхо-

диль Алексъй, видълъ и Фленушку. Больше ничего не видалъ. Думалъ онъ, что Алексъй ходилъ съ келейной бълицей вт подклъть на тайное свиданье.

Въ домъ Патапа Максимыча наканунъ именинъ Аксины Захаровны съ ранняго утра всъ суетились. Самого хозяина не было дома: увхалъ на сосвдній базаръ посмотрять, не будетъ ли вывезено подходящей ему посуды. У оставшихся дома семейныхъ возни, суетни у каждаго было по горло. Аксинья Захаровна съ дочерьми и съ Фленушкой, подъ руководствомъ Никитичны, прибирала переднія горницы къ пріему гостей: мебель вощили, зеркала виномъ обтирали, въ окнахъ чистыя занавъски въшали. Наканунъ изъ города привезли Чапурину двъ горки краснаго дерева за стеклами, ихъ помъстили по угламъ. Аксинья Захаровна вынимала изъ сундуковъ серебряную и фарфоровую посуду, приготовленную дочерямъ въ приданое, Настя и Параша разставляли ее каждая въ своей горкъ. Патапъ Максимычъ каждый разъ, какъ бывалъ въ Москвъ иль у Макарья, привозилъ дочерямъ цънные подарки, и въ продолжение несколькихъ летъ накопилось ихъ довольно. Ожидая въ гости жениха, онъ, бывши последній разъ въ городь, купиль въ мебельной лавкъ горки, чтобы всъ свои подарки выставить на показъ. Знали бы, дескать, Снёжковы, что дочери у него не безприданницы.

Весело уставляла Настя «свою» горку серебромъ и фарфоромъ, даже пъсенку запъла. Слъдовъ не видно было прежней

тоски.

Аксинья Захаровна въ сустахъ изъ силъ выбилась-

— Охъ, родная ты моя, — говорила она Никитичнѣ, садясь на стулъ и опуская руки: — моченьки моей не стало, совсѣмъ измучилась...

— Да не суетись ты, Аксиньюшка, — отвъчала ей Никитична. — Въдь только такъ, даромъ толчешься, сидъла бы себъ въ спокоъ. И безъ тебя все украсимъ, какъ слъдуетъ.

— Какъ же это возможно — отвъчала хозяйка. — Сама не приглядишь, все шиворотъ-на-выворотъ да вонъ на тараты пойдетъ... А послъ за ихнюю дуростъ принимай отъ гостей срамъ да окрикъ отъ Патапа Максимыча... Сама знаешь, родная, какіе гости у насъ будутъ! Надо, чтобы все было прибрано показистъе.

— Не твое это дѣло, Аксиньюшка. Предоставили мнѣ, одна и управлюсь, тебя не спрошу. Чать, не впервые, — сказала

Никитична.

— Такъ-то такъ, ужъ я на тебя, какъ на каменну ствну

надіюсь, кумушка, — отвічала Аксинья Захаровна. — Безъ тебя хоть въ гробъ ложись. Да нельзя же и мий руки-то сложить. Вотъ умница-то, — продолжала она, указывая на работницу Матрену: — давеча у меня всі полы перепортила бы, коли-бъ не догляділа я во-время. Крашены-то полы дресвой вздумала мыть... А вотъ что, кумушка, хотіла я у тебя спросить: на нонішній день къ ужину-то что думаешь гостямъ стотовить? Безъ хліба безъ соли нельзя же ихъ спать положить.

— Да что сготовить? — съ разстановкой стала говорить Никитична. — Буженины косякъ да стерлядокъ разваримъ. индъйку жареную, и будеть съ нихъ.

— А похлебку-то?

 Никакой похлебки не надо. Не водится, — отвъчала Никитична.

— Какъ же это за ужинъ безъ варева сѣсть? Ладно ли будетъ? — съ недоумѣньемъ спросила Аксинья Захаровна.

— Ты ужъ не безпокойся, не твое дёло. — отвічала Ни-

китична.

— Такъ-то такъ, родная, да больно боюсь я, чтобъ корить послъ не стали, — говорила Аксинья Захаровна. — Ну, а на

завтра, на объдъ-оть, что ты состряпаешь?

— Уху сварю, — отвъчала Никитична. — Хорошихъ стерлядокъ добыль Патапъ Максимычъ, живы еще и теперь, у меня въ лохани полощутся. Послъ ухи кулебяку подамъ, потомъ лося, что изъ Ключова съ собой привезла, осетра разваримъ, рябковъ въ соусъ сготовимъ, жареныхъ индюшекъ, а послъ всего сладкій пирогъ съ вареньемъ.

— Не маловато ли будеть? — сказала Аксинья Захаровна. —

Ты бы ужъ дюжинку кушаньевъ-то состряпала.

— Больше не надо, — отвъчала Никитична. — Выдай-ка

мнь напитки-то, я покамьсть ихъ разберу.

— Пойдемъ, пойдемъ, родная, разбери; туть уже я толку совсѣмъ не разумѣю, — сказала Аксинья Захаровна и повела куму въ горницу Патапа Максимыча. Тамъ на полу стоялъ привезенный изъ города большой коробъ съ винами.

 Ну, ты поди, управляйся съ полами, — сказала Никитична Аксинъ Захаровнъ: — а ко мнъ крестницу пришли.

Мы съ ней разберемъ.

Аксинья Захаровна вышла. Весело вовжала въ горницу Настя.

 Развязывай коробъ-отъ. Настенька, — сказала Никитична. — Давай разбирать.

Настя развязала коробъ и стала подавать бутылку за бу-

тылкой. Внимательно разсматривая каждую, Никитична разставляла ихъ по сортамъ.

— Чтой-то съ тобой творится, Настя? Ровно ты не въ

себъ? -- сказала она.

— Ничего, крестненька, — весело отвъчала Настя, но, заиътивъ пристальный взглядъ, обращенный на нее крестной

матерью, покрасивла, смвиналась.

— Меня, старуху, красавица, не обманешь, — говорила Никитична, смотря Насть прямо въ глаза. — Вижу я все. На людяхъ ты ръзвая, такъ и юлишь, а какъ давеча одну я тебя подсмотръла, стоишь грустная да печальная. Отчего это?

— Никакой нътъ у меня грусти, крестненька, — отвъчала

смущенная Настя. — Тебь показалось.

— Не обманывай меня, Настя. Обмануть креству мать — гръхъ незамолимый, — внушительно говорила Никитична. — Скажи-ка мнъ правду истинную, какіе у васъ намедни съ отцомъ перекоры были? То въ кельи захотълось, то, гляди-ка-сь,

слово какое махнула: «уходомъ»!

У Насти отъ сердца отлегло. Сперва думала она, не узнала-ль чего крестненькая. Межъ дъвками за Волгой, особенно въ скитахъ, ходятъ толки, что иныя старушки, по какимъ-то примътамъ, узнаютъ, сохранила себя дъвушка аль потеряла. Когда Никитична, пристально глядя въ лицо крестницъ, настойчиво спращивала, что съ ней подълалось, пришло Настъ на умъ, не умъетъ ли и Никитична дъвушекъ отгадывать. Оттого и смутилась. Но, услыхавъ, что крестная ръчь завела о другомъ, тотчасъ оправилась.

— А! успѣли ужъ ножалобиться! — съ досадой сказала она. — А коли ужъ все тебѣ разсказано, мнѣ-то зачѣмъ еще пересказывать?.. Жениха на базарѣ мнѣ заготовилъ!.. Да я не таковская, замужъ неволей меня не отдашь... Не пойду за Снѣжкова, хоть голову съ плечъ. Сказала: уходомъ уйду...

Такъ и сдълаю.

— А какъ нагонять? — молвила Никитична: — какъ поймають? Отъ твоего родителя мудрено уходомъ уйти. Подначальнаго народу у него сколь?.. Коли такое дѣло и вирямь бы случилось, сколько деревень въ погоню онъ разошлеть!.. Со дна моря вынутъ...

— Тогда руки на себя наложу, — твердо и рѣшительно сказала Настя. — Ножъ припасу, на тятиныхъ глазахъ и зарѣжусь... Ты еще не знаешь меня, крестненька: коль я что

решила, тому такъ и быть... Одинъ конецъ.

-- Полно, а ты полно, Настенька, - уговаривала ее Ники-

тична. - Чтой-то какая ты въ самомъ дълб стала?.. А мо-

жеть, этоть Сивжковь и хорошій человікь?

— Онъ тять по торговль хорошь, — съ усмышкой молвила Настя. — Дьла вишь у него со старикомъ какія-то есть: ради этихъ дьловъ и надо ему породниться... Выдавай Парашу: — такая же дочь!... А ей все одно: хоть за попа, хоть за козла, хоть за дубовый пень. А я не изъ таковскихъ.

— Не гиви, Настенька, отца съ матерью. Грѣхъ, — ска-

зала Никитична.

- Ничемъ я ихъ не прогневила, — сказала Настя. — Во всемъ покорна, а насчеть этого — ну ужъ неть. Силкомъ за немилаго замужъ меня не выдадутъ.

— За немилаго! — усмъхнулась Никитична. — А за милаго

?ашэдйоп

— Еще бы нейти! — улыбнувшись, отвътила Настя.

— Не завелся ли такой? — лукаво поглядывая на крест-

ницу, спросила Никитична.

— Да ты, крестненька, оть себя это спрашиваешь?— сложивь накресть руки и нахмуривь брови, спросила Настя:— аль, можеть, тятенька вслъль тебѣ мысли мон вывѣдывать?

— Извъстно, сама отъ себя, — отвъчала Никитпчна. — Развъ я чужая тебъ? Не носила, не кормила, а все же мать.

Жальючи тебя спрашиваю.

Неправду сказала Инкигична. Еще въ Ключовъ Патанъ Максимычъ просилъ ее выпытать у Насти, не завелась ли у ней зазнобушка. «Въ скиту въдь жила, — говориль онъ: — а тамъ дъвки вольныя, и пароду много туда наъзжаетъ».

Настя немного подумала и сътвердостью сказала, какъ отрызала:

— Коли ты, крестненька, отъ себя справшиваешь, такъ я одно тебъ слово скажу: «нѣть». Вольше у меня и не спрашивай. А коль велѣно тебъ мои мысли спознать, такъ скажи имъ вотъ что: вздумаютъ сплой замужъ отдавать, свяжусь съ самымъ лядащимъ изъ тятиныхъ работниковъ... Сама навяжусь, забуду стыдъ дѣвичій... Не онъ меня выкрадетъ, я его уходомъ къ попу сведу... Самаго лядащаге, слышишь:.. Такъ и скажи... Кто всѣхъ пъянъй, кто всѣхъ вороватъй, того и возьму въ полюбовники... Жаль, что съ дядей вънчагься нельзя, а то бы вышла и за нашего пропойну.

— Ахъ, Настенька, Пастенька! — качая головой, сказала

Никитична. — Въ умѣ ли ты?

— Покуда въ ум'я, — отв'втила Настя. — А пойдугь супротивъ воли моей, р'вшусь ума и такихъ д'вловъ настрянаю, что только ахнуть... Не то что уходомъ в'внчаться совгу. къ самому поскудному работнику ночевать уйду... Воть что!

## Глава песятая.

Въ Осиповкъ еще огней не вздували. По всей деревнъ мужички, лежа на полатяхъ, сумерничали; бабы, сидя по лав-камъ, возлъ гребней дремали; ребятишки смолкли, гурьбой за-

бившись на печи. На улицахъ ни души.

А у Патапа Максимыча въ домѣ всѣ на ногахъ. Въ горнипахъ и въ съняхъ огни горятъ, въ передней, гдъ гостямъ сидъть, на каждомъ окошкъ по двъ семитки лежить, и на каждой курится монашенка \*). Вст домашние разодъты попраздничному. Особенно нарядно и богато разодъта Настасья Патаповна. Въ шелковомъ пунцовомъ сарафанъ съ серебряными золочеными пуговками, въ пышныхъ батистовыхъ рукавахъ, въ ожерельт изъ бурмицкихъ зеренъ и жемчугу, съ голубыми дентами въ косахъ, роскошно падавшихъ чуть не до колънъ, она была такъ хороша, что глядъть на нее — не наглялишься... Но что-то недоброе порой пробъгало на хмуромь лиць ея. Не сустилась Настя, какъ прочіе, но и на мъсть не сидъла. То къ окну подойдеть, то въ свътлицу сходить, то на кресло сядеть; и все такъ порывисто, какъ бы со зломъ какимъ. Говорятъ ей что-нибудь, не отвътить, либо скажеть что невнопадъ. Глядя на дочь, Аксинья Захаровна только руками по поламъ хлопаеть, а Патапъ Максимычъ исподлобья сурово поглядываеть; но, помня прошлое, себя сдерживаеть, словечка не вымолвить, ходить себъ взадь да впередъ по горинцъ, поскрипывая новыми сапогами.

Первымъ изъ гостей прикатилъ Иванъ Григорычъ. Частой, дробной рысцой парочка кругленькихъ, соловыхъ вятокъ подвезла къ раствореннымъ настежь воротамъ Чанурина уютныя легкія санки-катунки, казанской работы, промежь расписныхъ вязковъ обитыя нѣмецкимъ желѣзомъ. Въ санкахъ, рядомъ съ съдоватымъ кумомъ, сидъла красивая молодая женщина въ малиновой шелковой шубкв съ большимъ куньимъ воротникомъ, голова у ней укутана была голубымъ ковровымъ илаткомъ. То была жена Ивана Григорыча — Аграфена Петровна, не родная, да и не чужая Патапу Максимычу — дочка его

богоданная.

Иванъ Григорынчъ Заплатинъ былъ тоже изъ заволжскихъ тысячниковъ. Верстахъ въ иятнадцати отъ Осиповки, на краю «чищи», что полосой тянется вдоль ліваго волжскаго берега, подъ самой «раменью» (), проживаль онъ въ небольшой де-

<sup>\*)</sup> Курительная свъчка. \*\*) По лъвому берегу Волги тянется безлъсная полоса верстъ въ

ревушкѣ домовъ въ двадцать, Вихорево прозывается. Какъ Чапуринъ верховодилъ въ Осиповкѣ, такъ Иванъ Григорьичъ въ своемъ Вихоревѣ. Эта деревня да еще съ дюжину окольныхъ круглый годъ на него работали и звали Заплатина своимъ «хозяиномъ». А занимаются по тѣмъ мѣстамъ дѣломъ валенымъ.

У Заплатина при дом'в было свое заведенье: въ семи катальныхъ баняхъ десятка полтора наемныхъ батраковъ зиму и лъто стояло за работой, катая изъ поярка шляны и валеную обувь. Въ окрестныхъ деревняхъ на него же мягкій товаръ валяли. Кто взжалъ зимней порой по той сторонъ. тоть видаль, что тамь въ каждомъ дому по скатамъ тесовыхъ кровель, лицомъ къ съверу, рядами разложены сотни, тысячи бълыхъ валенокъ, а передъ домами стонтъ множество «суковатокъ» \*), у каждой десятка по два рогулей, и на каждой рогулинъ по валенку висить. Это мягкій товаръ промораживають, чтобъ бъло да казисто на покупателя смотръль. Изъ катальныхъ бань то и дъло выскакивають босые, съ головы до пояса обнаженные, распотылые работники. Прокатится парень кубаремъ по снъгу, прохладится и назадъ въ баню за работу. А изъ распахнутыхъ настежь дверей каталенъ паръ, какъ дымъ пожарный, валить, осъдая по застръхамъ хлопками густой, былой куржевины. За сотню деревень такимъ промысломъ кормятся.

Въ прежнее время Пванъ Григорьичъ больше по шляпной части занимался. Лътъ сорокъ тому назадъ заволжскіе катальщики чуть не на всю великорусскую сельщину шляпы работали. Валяли они и тотъ «шлянокъ», что изстари въ ходу по Тверской и Новгородской сторонамъ — съ низенькой прямой тульей, — и ярославскую «верховку», такую же низенькую, но съ тульей раструбомъ. Въ Суздальскую сторону, на Вятку, въ Пермь и на Волжское низовье работали шляпы гречушникомъ «съ подхватцемъ» либо «съ пе-

\*) Суковатка — семи-восьмигодовалая елка, у которой облуплена кора и окорочены сучья, въ видъ рогулекъ. Суковатку ставять въ сугробъ ком-

демъ кверху и на рогульки развъшивають валенки.

<sup>20—25</sup> шириной. Здёсь въ старину быль лёсь; остатки иней мѣстами сохранились, но онъ давно или вырубленъ, или истребленъ пожарами и буреломами. Эта полоса зовется чищею. Раменью называется окрапна лѣсовъ, прилегающихъ къ чищъ. Красная рамень— окраина лѣса хвойнаго: сосны, ели, лиственницы: черная рамень— окраина лиственнаго лѣса. Есть за Волгой мѣстности, которымъ свойственны названія Красной Рамени и Черной Рамени, какъ собственныя имена. Такимъ образомъ, напримѣръ, въ Семеновскомъ уѣздѣ, Нижегородской губерніи, есть большія населенным пространства, носищія названія Красной и Черной Раменей.

реломомъ»; для Московской стороны «шиплёкъ московскій», на Гязань, на Тулу и дальше къ Украйнѣ «шиплёкъ ровный» да «кашники». Большимъ подснорьемъ шляпной торговлѣ бурлаки въ прежнее время бывали. Для нихъ шляпу на особую стать за Волгой валяли, ни дать ни взять, какъ тѣ низенькія, мягкія шляпы, что теперь у горожанъ въ моду вошли. И татарамъ за Волгой оѣлыя шляпы валяли. Хоть иной катальщикъ и брезговалъ такой работой: грѣховное, дескать, дѣло христіанскія руки поганить, катая шляпу на бриту башку басурманина, но такихъ немного бывало, потому что «татарка» товаръ сходный, никогда, бывало, не залежится. Много денегъ за Волгой шляпой добывали, немало досужихъ работниковъ шляпа въ люди вывела, тысячниками поставила. Теперъ не то. Все это было, да давно и сплыло, а что не сплыло,

ослочни тиваций от

Совствъ нодошла тенерь иляпа заволжская. Хоть брось совсёмъ. Спросъ малый, сбыту вовсе почти не стало. Годовъ тридцать тому назадъ какой-то кантауровець ») ушель на житье въ Тверскую сторону и тамъ, гдъ-то около Торжка, завель родимый свой заволжскій промысель. Сразу разбогатыть. Новые сосъди стали у того кантауровца перенимать валеное дъло, до того и взяться за него не умъли; разботатъли ли они, нътъ ли, но за Волгой съ той поры «шляпка» да «верховки» больше не валяють, потому что спросу въ Тверскую сторону вовсе не стало, а по другимъ мъстамъ шляцу тверского либо ярославскаго образца ни за что на свъть на голову не надънутъ — смъщно, дескать, и зазорно. Съ легкой руки кантауровца и другіе заволжане по чужимъ сторонамъ пошли счастья искать и развели дідовскій промысель по дальнимъ мѣстамъ. Спросу на шляцу за Волгой отъ того стало еще меньше. А тутъ пароходы на Волгь завелись, убили бурлачество, тогда и бурлацкой шляпь пришель конець. А больше всего быдь надылаль картузъ. Вышель онь на Русь изъ Нъмечины, да не изъ заморской, а изъ своей, изъ той, что лъть сто тому назадъ мы, сами не зная зачёмъ, развели на лучшихъ мъстахъ саратовскаго Поволжья. Дешевый картузъ вытвениль боле ценную стародавнюю шляну, и осталась она лишь праздничнымъ уборомъ молодежи, да еще степенные, съдые мужики пока еще не промъняли дъдовскихъ шляпъ на нововводный картузъ.

<sup>\*)</sup> Кантаурово — село на ръкъ Линдъ, за Волгой, верстахъ въ дваддати отъ Нижняго-Новгорода, одинъ изъ центровъ валеночнаго промысла. По имени этого села всъхъ вообще заволжскихъ катальщиковъ, приготовляющихъ шляны и валеную обувъ, неръдко зовутъ кантауровцами.

Хизнуль за Волгой пляпный промысель, но заволжанинъ рукъ отъ того не распустиль, головы не повъсиль. Сапоги да валенки у него остались, сталъ калоши горожанамъ работать по нъмецкому образцу, дамскія ботинки, полусаножки да котики, охотничьи сапоги до пояса, — хорошо въ нихъ на медъвъдя по сугробамъ ходить, — да мало-ль чего еще ни приду-

маль досужій заволжанинь.

Иванъ Григорычъ встъ какой промыселъ тогда произвелъ. Разъ, будучи у Макарья, зашель по какому-то дълу къ знакомому барину. Погода стояла дождливая. Выходя изъ дому вивсть съ Иваномъ Григорычемъ, баринъ вельлъ подать себь непромокаемое пальто. Иванъ Григорычть полюбопытствоваль, пощупаль невиданное имъ дотоль пальто, видитъ, дъло-то валенсе, значить, сподручное, спросиль у барина, гдв онъ добыль такую вещь, и, по его указанью, купиль у завзжаго на ярмарку чужеземца непромокаемое нальто, даль чуть ли не четвертную. Воротясь въ Вихорево, принялся Иванъ Григорыпчъ по иноземному образцу пальто работать, вышло ничамъ не хуже, зато вшестеро дешевле. Медаль получилъ на выставкъ. Вихоревскія нальто спервоначалу шибко пошли въ ходъ, только ненадолго: зазорно стало господамъ мужицкаго діла одёжу носить — подавай хоть поплоше да подороже, да чтобъ было не свое, а ньмецкое дъло... Азямы тогда сталъ работать Ивань Григорынчь непромокаемые -- эти пошли.

Жилъ Иванъ Григорынчъ, на Бога не жаловался. Всего у него было вдосталь. Скупая валеный товаръ по окрестностямъ и работая въ своемъ заведеніп, каждый годъ онъ его не на одну тысячу сбывалъ у Макарья и кроміт того самъ на Низъмного валеной обуви сплавляль. Въ Нижнемъ у него лавка была, приказчикъ въ ней круглый годъ сиділъ, да на ярмаркіт двіт лавки нанималъ. Мельница-крупчатка на Линдіт у него стояла, о десяти поставахъ была. На посліднихъ годахъ пароходъ кабестанный завель: пароходъ звался «Вихоремъ». забіжка «Заплатой». Тысячъ въ семьдесятъ на серебро обо-

шелся.

Съ Патаномъ Максимычемъ Заплатинъ съ малолѣтства дружилъ. Оба изъ одней деревни: старикъ-отъ Заплатинъ тоже былъ осиповскій и въ шабрахъ проживалъ съ Максимомъ Чапуринымъ. Патапушка да Ванюшка съ ребятишками вмѣстѣ на улицѣ въ козны да въ городки игрывали, у келейницы Капитолины вмѣстѣ грамотѣ обучились, вмѣстѣ въ люди вышли. Схоронпвъ отца съ матерью, Иванъ Григорьпчъ не пожелалъ оставаться въ Осиповкѣ. а, занявшись по валеному дѣлу, изъ рамени въ чишу перебрался, гдѣ было ему невпри-

мъръ вольготнъе, потому что народъ тамъ больше этимъ промысломъ жилъ. Но, выселившись изъ Осиповки, въ прежней любви съ Чапуринымъ остался. Жили они послъ того три десятка лѣтъ ладно и совътно; никогда промежъ нихъ сѣран кошка не пробъгала. Не разъ другъ друга изъ бѣды выручали, не разъ помощь въ-пору — во-время другъ другу подавали. Дай Господи роднымъ братьямъ въ такомъ согласъъ житъ, въ какомъ жили осиповскій тысячникъ съ вихоревскимъ. П семейные ихъ межъ себя тоже какъ родные были.

Испоконъ въку народъ говоритъ: жена добрая, домовитая во сто кратъ ціннівії золота, невпримірь дороже камня самоцвѣтнаго. Правдиво то русское извѣчное слово; правду его Иванъ Григорьичъ на себъ спозналъ. Хозяйка у него была молодая, всего двадцати двухъ льтъ, но такое сокровище, что дай Богь всякому доброму человѣку. Свѣжая, здоровая, изъ себя пригожая, Аграфена Петровна вотъ ужъ пятый годъ живеть за нимъ замужемъ и, хоть Иванъ Григорьичъ больше чвиъ вдвое старше ея, любить свдого мужа всей душой, денно и нощно благодаря Создателя за счастливую долю, ей посланную. Ясное, веселое лицо Аграфены Петровны върнъй всякихъ рвчей говорило, что нътъ у нея ни горя на душъ ни тревоги на сердцѣ. Тихо и мирно проходила жизнь этой любящей и всѣми любимой женщины. Всегда спокойная, никогда ничемъ невозмутимая, краснымъ солнцемъ сіяла она въ мужниномъ домѣ, и куда вчужѣ ни показывалась, вездѣ ей были рады, какъ свытлому гостю небесному. Куда ни войдеть, всюду внесеть съ собою миръ, ладъ, согласье и веселье. При ней ч мрачные старики, угрюмо на постылый свёть глядівшіе, юнёли и, будто сбросивь десятокь годовь съ плечь долой, становились мягче, добрей и привътливъй. Никогда не слыхать было при ней пересудовъ, ни злыхъ попрековъ, ни лихихъ перекоровъ. Какъ достигла Аграфена Петровна такого вліянія на всёхъ ею знаемыхъ, сама не знала, и другіе не вёдали. Какъ-то само собой вышло, а когда началось и съ чего зачалось, никто бы не сумѣлъ и отвѣта дать. «Такая ужъ молодица: отъ Бога ей дано»,—говорили сосѣди, когда спрашивали у нихъ, отчего при женъ Заплатина ни злословить ни браниться и ничего недобраго никто сдълать не можеть. Самый вздорный человъкъ, самый охочій до ссоръ и брани стихаль на глазахъ кроткой разуменцы и потомъ самь на сторонь говориль, что при Аграфенъ Петровны вздорить никакъ не приходится.

Росла она пруглой сиротой, но святый Божій попровъ всегда быль надъ нею. За молитвы, видно, родительскія не довелось

Грунѣ извѣдать горечи и тяги, неразлучныхъ съ спротскою долей. Съ младенческой колыбели до брачнаго вѣнца никогда почти не знавала она ни бѣдъ ни печалей, а принявъ вѣнецъ, рай въ мужнинъ домъ внесла и царила въ немъ. Почти не знала бѣдъ и печалей, но не совсѣмъ же онѣ были ей невѣдомы. Безъ горя, безъ печали, что безъ грѣха, человѣку вѣка не изжить. И надъ Груней, еще дѣвочкой, внезапно грозой разразилась бѣда тяжкая, и пришлась бы она ребенку не подъ силу, если-бъ не нашлось добрыхъ людей, что любовью своей отвели грозу и наполнили мирнымъ счастьемъ душу дѣвочки.

Отецъ ея быль хоть не изъ великихъ тысячниковъ, но все же достатки имѣль хорошіе и жиль душа въ душу съ молодой женой, утѣшаясь, не нарадуясь на подраставшую Груню. Дѣти у нихъ не жили, одну се сохранилъ Господь, и крѣпко любили родители бѣлокудрую дочку свою. Девять годовъ Грунѣ на Купальницу исполнилось, чрезъ мѣсяцъ послѣ именинъ ея поѣхали отецъ съ матерью къ Макарью — тамъ у нихъ въ Щепяномъ ряду на Пескахъ, что у Стрѣлки, лавка была. Взяли они съ собой и маленькую дочку. Такъ они се любили, что ни за какія блага не покинули-бъ въ деревнѣ съ домовицей, чтобъ потомъ, живучи въ ярмаркѣ, день и ночь думать да передумывать, не случилось ли чего недобраго съ нена-

глядной ихъ дочуркой.

Годъ быль тяжелый: смерть по людямъ ходила. Холера на ярмаркъ валила народъ. У Грунина отца въ одинъ день двое молодцовъ забольло, свезли ихъ въ Мартыновскую, оттоль къ Петру-Павлу \*). Прошелъ день-другой, разомъ у Груни отецъ съ матерью забольли, ихъ тоже въ больницу свезли. Однаодинешенька, середь чужихъ людей, осталась въ лавкъ девятильтняя Груня. Урвавшись какъ-то отъ соседнихъ торговцевъ, Христа ради приглядывавшихъ маленько за дъвочкой, она, не пивши, не твии, цълый день бродила по незнакомому городу, отыскивая больницу; наконецъ, выбившись изъ силъ, заночевала въ кустахъ волжскаго откоса. Поутру, чуть еще брезжило, голодная дівочка ужи стояла и плакала у вороть Мартыновской больницы. Сторожа не пускали ее на дворъ. Долго лежала она подъ солнечнымъ припекомъ, громко рыдая и умоляя пустить ее къ отцу съ матерью. Сторожа для порядка гнали Груню прочь отъ больничныхъ воротъ и сказали, что ни тятьки ни мамки у ней больше нътъ, что до

<sup>\*)</sup> Городская больница въ Нижнемъ называется «Мартыновскою»; кладбище городское называется «у Петра и Павла», по церкви, тамъ находящейся.

свъту обоихъ на кладбище стащили. Несмотря на угрозы, бъд-ная Груня все-таки прочь отъ больницы не шла...

Тогда взглянуль Господь на сироту милосерднымъ окомъ и

пославь къ ней добраго человъка.

Провъдалъ одинъ ярмарочный торговецъ изъ-за Волги, что къ Щепяномъ ряду выморочная лавка явилась и въ ней одинъ-одинешенекъ малый ребенокъ остался. Спросилъ у сосъдей той выморочной лавки, куда дъвалась сирота — никто не знаетъ. Бросилъ свое дъло добрый человъкъ и пустился на розыски. Отыскалъ онъ Груню у воротъ больницы и взялъ спротинку въ домъ свой. Вспондъ, вскормилъ ее и воспиталъ наравић съ родными дочерями, ни на волосъ ихъ отъ бого-данной дочки не отличая. И благословеніе Божіе почило на добромъ человъкъ и на всемъ домъ его: — въ семъ лътъ, что прожила Груня подъ кровомъ его, седмерицею достатокъ его увеличился, изъ зажиточнаго крестьянина сталъ онъ первымъ богачомъ по всему Заволжью. То былъ осиповскій тысячникъ, Патапъ Максимычъ Чапуринъ.

Двумя-тремя годами Груня была постарше дочерей Патапа Максимыча, какъ разъ въ подружки имъ сгодилась. Вырастая вмъсть съ Настей и Парашей, она сдружилась съ ними. Добрымъ, кроткимъ нравомъ, любовью къ подругамъ и привязанностью къ богоданнымо родителямъ такъ полюбилась она Патану Максимычу и Аксинь Захаровив, что тв считали ее

третьей своей дочерью.
— Слушай, Аксинья,— говориль хозяйкѣ своей Патапъ Максимычъ: — съ самой той поры, какъ взяли мы Груню въ дочери, Господь видимо благословляеть насъ. Сиротка къ наль въ домъ счастье принесла, и я такъ въ мысляхъ держу: что ни подалъ намъ Богъ, за нее, за голубку, все подалъ. Смотри-жъ у меня — не ровенъ часъ, всѣ подъ Богомъ ходимъ, коли вдругъ пошлетъ мнѣ Господъ смертный часъ и не успъю я насчетъ Груни распоряженъя сдълатъ, ты безъ меня ее не обидь.

— Чего ты только ни скажешь, Максимычь! — съ досадой отвътила Аксинья Захаровна. — Ну, подумай, умная ты голова, возможно развъ обидъть мнъ Грунюшку? Въ утробъ не носила, своей грудью не кормила, а все-жъ я ей мать, и сердце у меня лежитъ къ ней все едино, какъ къ рожонымъ дочерямъ. Всѣ мои три дѣвоньки заодно лежатъ на сердцѣ.
— Знаю про то, Захаровна, и вижу, — продолжалъ Патапъ Максимычъ: — я говорю для того, что ты баба. Стары люди не съ вѣтру сказали: «баба что мѣшокъ: что въ него поло-

жишь, то и несеть». И потому, что ты есть баба, значить,

разумомъ не дошла, то, какъ меня не станеть, могуть тебя люди разбить. Мало-ль есть въ міру завистниковъ? Впутаются не въ свое діло и все вверхъ дномъ подымуть.

— Да что ты въ самомъ дѣлѣ, Максимычъ, дура, что ли, я ковитая? Послушаюсь я злыхъ людей, обижу я Грунюшку? Да никакъ ты съ ума сиятилъ? — заговорила, возвышая голосъ, Аксинья Захаровна, утирая рукавомъ выступившія слезы. — Обидчикъ ты этакой, право, обидчикъ!.. Какое слово про меня молвилъ!.. По сердцу ровно ножомъ полоснулъ!.. Бога нѣтъ въ тебѣ!.. Право, Бога нѣтъ!..

-- А ты горла-то зря не распускай. -- вь свою очередь возвысивъ голосъ, сказалъ ей Патапъ Максимычъ. — Молчи да слушай... Ну же, не хныкать, покуда не бита, чтобъ я не видаль бабыкть слезъ!.. Слушай, что приказывать стану... слова не смъй проронить: все въ точности исполни!.. Богъ дасть, женихи стануть къ Грунв свататься и къ дочерямъ — приданое всвиъ поровну. Что Настасьв, что Прасковыв, то и Грунь... Слышишь?.. А помремъ мы съ тобой, весь домъ и все добро, что останется, тоже на три доли поровну... Помни же завътъ мой, изъ ума его не выкладывай. Не то мониъ костямъ въ гробу покоя не будетъ. Не будь Настасьь съ Прасковьей родительскаго моего благословенія, коли поровну она съ Груней не подълятся. Не мое и не ихне добро, что мы нажили: его Богь ради Груни послаль. Такъ я въ разумъ держу, такъ и ты держи, и дочери такъ же пусть держать. Помни же слово мое. А коли послъ меня, какъ я приказываю, не сдълаень. такъ я тебя... — прибавилъ Патанъ Максимычъ, подымая кверху увъсистый кулачище. — На томъ свътъ-то... передъ Богомъ на страшномъ сулищѣ поставлю... И засудить Онъ тебя, засудить, — въ адъ кромѣшный пошлеть, коли Груню обидишь... Да, да... Ты это помни!.. А теперь воть что. продолжалъ онъ. значительно понизивъ голосъ послѣ окрику: на той недель, наканунь Иванова дня, Груня имениница. Возьми канаусъ, что изъ Астрахани привезенъ, сарафанъ имениница справь, пуговицы были бы серебряныя. Есть тамъ у тебя... И дочерямъ такіе же сарафаны сшей, канаусу на всьхъ должно хватить...

Понималь Патапъ Максимычъ, что за безивниее сокровище въ дому у него подрастаетъ. Разумомъ острая, сердцемъ добрая, ко всъмъ жалостливая, нрава тихаго, кроткаго, росла и красой полнилась Груня. Не было человъка, кто бы, разъ-другой увидавши дъвочку, не полюбилъ ея. Дочери Патапа Максимыча души въ ней не чаяли: хоть и немногимъ была постарше ихъ Груня, однако онъ во всемъ ея слуша-

лись. Ни у той ни у другой никакихъ тайнъ отъ Груни не бывало. Но не судьба имъ была вмъсть съ Груней вырасти.

Только-что Груня заневѣстилась, сталъ Патапъ Максимычъ присматривать хорошаго степеннаго человѣка, на руки котораго, безъ страха за судьбу, безъ опасенья за долю счастливую, можно бы было отдать богоданную дочку.

На ту пору овдовѣлъ Иванъ Григорынчъ. Покинула ему жена троихъ дътокъ малъ-мала меньше. Бъдовое ему настало время: извъстно, вдовець дъткамъ не отецъ, самъ круглый сирота. Нътъ за малыми дътьми ни уходу ни призору, не отъ кого имъ услышать того добраго, благодатнаго слова любви, что изъ устъ матери струей благотворной падаеть въ самыя основы души ребенка и тамъ съменами добра и правды разсыпается. Лежать тъ съмена глубоко въ тайникъ души, дожидаясь поры-времени, когда ребенокъ, возмужавъ, вырастить, выхолить ихъ доброй волей и свободнымъ хотвньемъ... II благо тому, кто сумбеть взрастить свмена, посвянныя въ немъ любовью матери — добрый плодъ отъ нихъ выйдетъ. Бъда, горе великое малымъ дъткамъ остаться безъ матери, нуще бъда, чъмъ пчелкамъ безъ матки. Понималъ это горемычный Иванъ Григорынчъ, и тоской разрывалось сердце его, глядя на сиротокъ.

А туть и по хозяйству не попрежнему все пошло: въ дому все по-старому, и затворы и запоры крѣпки, а добро рѣкой вонъ плыветь, домовая утварь какъ на огнѣ горитъ. Извѣстно дѣло: безъ хозяйки домъ, какъ безъ крыши, безъ огорожи: чужая рука не на то, чтобы въ домъ внести, а чтобъ изъ дому вынесть. Скорбно и тяжко Ивану Григорьичу. Какъ дѣлу помочь?.. Жениться?

Жениться! Легко слово молвить, а сдёлать какъ? Жениться не мудрость, и дуракъ сумветъ, но какъ вдовцу найти жену добрую, хозяйку хорошую, мать чужимъ дётямъ? Гдё? въ какомъ царствё, въ какомъ государствё? Мало что-то такихъ водится... Какъ ни разводить Иванъ Григорычъ разумомъ, какъ ни вскидывалъ мыслями на знакомыхъ вдовъ и дёвушекъ, ни одной мало-мальски подходящей не обыскалось. Одно гребтитъ на умѣ бёднаго вдовца: хозяйку сыскать не хитрое дёло, было-бъ у чего хозяйствовать: на счастье попадется, пожалуй, и жена добрая, совѣтная, а гдѣ, за какими морями найдешь родну мать чужу дётищу?.. Эхъ, житье вдовца горькое, безталанное!.. Отъ печалей къ немощамъ, отъ немощей къ печалямъ!.. Не подъ стать Ивану Григорьичу слезы точить: голова ужъ заиндивёла, а слезы стараго и людямъ

смѣшны и себѣ стыдны. Крѣпится Иванъ Григорьичъ, а иной разъ непрошенная слеза бѣжитъ да бѣжитъ по сѣдымъ

усамъ.

До гробовой доски, до бълаго савана думать бы да передумывать бъдному горюну, если бы другь не выручиль. Тоть же старый другь, то же неизм'внное копье, что и въ прежни года изъ житейскихъ невзгодъ выручаль, тотъ же Патапъ Максимычъ.

Справивъ сорочины по покойницъ, сталъ Иванъ Григорычъ изъ дому по дъламъ уъзжать. Еще хуже пошло. Спиридоновна, родственница жены-покойницы, старуха хворая, хозяйствомъ въ дому у него заправляла и за дътьми приглядывала. Но не сможеть она съ домомъ справиться — и хотела бы она, да не умбеть. Детей любила, да по-своему: въ неряществе Спиридоновна бѣды не видала, а тукманки, думала она, дѣтямъ нужны: умнье растугь... Другой хозяйки Ивану Григорычу негдъ взять: родни только и есть, что Спиридоновна, а чужую въ домъ ко вдовцу зазорно ввести. Не по чину, не по

обряду; въ добрыхъ людяхъ такъ не водится.

Завхаль разъ Иванъ Григорычь въ Осиповку размыкать тоску свою въ совътной бестдь съ другомъ извъданнымъ. Пора была вечерняя. Въ передней горниць вся семья Патапа Максимыча за чаемъ сидвла. Объ дочери и Груня были на ту пору въ Осиповкѣ; изъ обители, куда въ ученье были отданы, онъ погостить прівзжали... Патапъ Максимычь и Аксинья Захаровна при нихъ завели съ гостемъ беседу, толковали про трудное, горемычное житье-бытье его. Настя — тогда ей только-что тринадцать летъ минуло — о чемъ-то пересменвалась съ Парашей, а шестнадцатилътняя Груня прислушивалась къ ръчамъ говорившихъ. Отпили чай. Съ громкимъ смъхомъ Настя съ Парашей прыснули вонъ изъ горницы и поовжали играть въ огородъ, клича съ собой и Груню, но Груня не пошла съ ними... Усълись кумовья за пуницикомъ, Аксинья Захаровна къ нимъ же подсела съ шитьемъ, рядомъ съ ней Груня съ вязаньемъ.

- Вотъ и живу я, кумушка. ровно божедомъ въ скудельниць, — говориль Иванъ Григорычъ Аксинь Захаровив. — Одинъ какъ перстъ! Слова не съ къмъ перемолвить, умрешь —

поплакать некому, помянуть некому.

— Что ты, батька, — возразила Аксинья Захаровна: — дътки по родительской душенькъ помянники.

— Что дътки? Малы они, кумушка, еще неразумны, —отвъчалъ Иванъ Григорьичъ. — Пропащія они дѣти безъ матери... Нестройно, неукладно въ дому у меня. Не глядълъ бы... Все, важись, стоить на своемъ месть, попрежнему; всь, кажется, порядки идуть, какъ шли при покойниць, а не то... Пустымъ пахнетъ, кумушка.

— Это такъ, – пригорюнясь, отвътила Аксиньи Захаровна: – правду говорять: безъ хозяйки домъ, что мертвецъ несхоро-

пенный.

— Да что домы! Пропадай онъ совсвмъ!.. — молвилъ Иванъ Григорьичъ. — Не домъ крушитъ меня, — спроты мон бъдныя. Какъ расти имъ безъ матери!.. Ходитъ за ними Спиридоновна, какъ умъетъ, усердствуетъ, да развъ мать?.. Ни приласкать ни приголубить... У отца въ дому, а дътямъ горькая доля!.. Призору нътъ: прітдешь изъ города али съ мельницы: дъти не умыты, не чесаны, грязныя, оборванныя. При покойницъ развъ водилось такъ?.. Недавно провъдалъ, безъ меня иной разъ голодными спать ложатся. Спиридоновна старуха старая, хворая; гдв ей за всвив углядеть?.. Рада-радешенька до подушки добраться, а работницы народъ вольный. Спиридоновна на боковую, онъ на супрядки, дъти-то одни и остались. Того и гляди, что гръшнымъ дъломъ искальчутся... Горько житье мое, кумушка!

II, склонивъ голову на руку, тяжелымъ вздохомъ вздохнулъ

Иванъ Григорьичъ. Слезы въ глазахъ засверкали.

: Пристально глядъла на плачущаго вдовца Груня. Жаль ей стало спротокъ. Вспомнила, какъ сама, голодная, бродила она по чужому горолу.

— Жениться надо, кумъ, воть что, — сказаль Патанъ Ма-

ксимычъ.

— Легко сказать, а сдълать-то какъ? — отвъчаль Пванъ Григорьнчъ.

— Надо искать. Извѣстно дѣло, невѣста сама въ домъ не придетъ, — сказалъ Патапъ Максимычъ.

-- Гдв ее сыщешь? -- печально молвиль Иванъ Григорьичь. — Не жену надо мив, мать датямь нужна. Ни богатства ни красоты мит не надо, детокъ бы только любила, замъсто бы родной матери была до нихъ. А такую и днемъ съ отнемъ не найдешь. Немало и думалъ, немало на вдовъ ла на аввокъ умомъ своимъ вскидывалъ. Ни единая не подходить... Ахъ. сироты вы мон, сиротки горькія!.. Лучше ужъ вамъ за матерью слъдомъ въ сыру землю нойти.

— Что ты?.. Христосъ съ тобой!.. Опомнись, куманекъ!.. вступилась Аксинья Захаровна. — Можно-ль такъ огцу продътей говорить?.. Молись Богу да Пресвятой Богородицъ, не оставять... Самъ знаепь: за спротой самъ Богъ съ калитой.

Долго толковали про бъдовую участь Ивана Григорынча.

Онь убхаль; Аксинья Захаровна по хозяйству вышла за чъмъ-то. Груня стояла у окна и задумчиво обрывала поблекшіе листья розанели. На глазахъ у ней слезы. Патапъ Максимычъ замътилъ ихъ, подошелъ къ Грунъ и спросилъ ласково:

— Что ты, дочка моя милая?

Взглянула Груня на названнаго отца, и слезы хлынули изъ очей ея.

— Что ты, что съ тобой, Грунюшка? — спрашивалъ ее

Патапъ Максимычъ. — О чемъ это ты?

- Спротокъ жалко мив, тятя, трепетнымъ голосомъ отвътила дввушка, припавъ къ плечу названнаго родителя. Сама сирота, разумъю... Пошлетъ ли Господъ имъ родную мать, какъ мив послалъ? Голубчикъ тятенька, жалко мив ихъ!..
- Господь возлюбить слезы твои, Груня, отвѣчаль тронутый Патапъ Максимычъ, обнимая ее: — святые ангелы отнесуть ихъ на небеса. Сядемъ-ка. голубонька.

И съли рядомъ на диванъ.

- Помнишь, что у Златоуста про такія слезы сказано? внушительно продолжаль Патапъ Максимычъ. Слезы тѣ паче поста и молитвы, и самъ Снасъ пречистыми устами Свопми рекъ: «никто же больше тоя любви имать. аще кто душу свою положить за други своя»... Добрая ты у меня, Груня!.. Господътебя не оставить.
- Тятенька голубцикъ, какъ бы спротъ-то устроить? говорила Груня, ясно глядя въ лицо Патапу Максимычу. Я бы, кажись, душу свою за нихъ отдала...

Молчалъ Патанъ Максимычъ, глядя съ любовью на Груню.

Она продолжала:

— Сама спротой и была. Недолго была по твоей любви да по милости, а все же и помню, каково мив было тогда. какова есть спротская доля. Богь тебя мив послаль да мамыньку, оттого и не спознала я горя спротскаго. А помню, каково было бредить по городу... Ничвит не заплатить мив за твою любовь, тяти: одно только воть передъ Богомъ тебъ говорю: люблю тебя и мамыньку, какъ родныхъ отца съ матерью.

— Полно, полно, моя ясынька, полно, привътная, полно, товориль растроганный Патапъ Максимычь, лаская дъвушку.—Чего-жъ намъ еще отъ тебя?.. Любовью своей сторицей намъ платишь... Ты намъ... счастье въ домъ принесла... Не мы

тебь, ты добро намь дызала...

— Тятя, тятя, не говори. Не воздать мив за ваши милости... А если ужь вамь не воздать. Богу-то какъ воздать?
Принала Груня къ груди Патапа Максимыча и зарыдада,

— Добрыми дълами, Груня, воздать, — сказалъ Патапъ Максимычъ, гладя по головкъ дъвушку. — Молись, трудись, всего паче бъдныхъ не забывай. Никогда-никогда не забывай

бълныхъ да несчастныхъ. Это Богу угоднъй всего... -

 Слушай, тятя, что я скажу, — быстро поднявъ голову, молвила Груня съ такой твердостью, что Патапъ Максимычъ, слегка отшатнувшись, зорко поглядёль ей въ глаза и не узналъ богоданной дочки своей. Новый человъкъ передъ нимъ говориль. — Лавно я о томъ думала, — продолжала Груня: — еще махонькою была, и тогда ужь думала: какъ ты меня призрълъ, такъ и мив надо сиротъ призирать. Этимъ только и могу я Богу воздать... Какъ думаешь ты, тятя?.. А?..

— Ты это хорошо сказала, Груня, — молвиль Патапъ

Максимычъ: — по-божески.

— Жаль мив спротокъ Ивана Григорыча, — сказала Груня: — я бы, кажись, была имъ матерью, какую онъ ищеть.

— Какъ же такъ? — едва въря ушамъ своимъ, спросилъ Патапъ Максимычъ. — Нешто пойдещь за старика?

 Пойду, тятя. — твердо сказала Груня. — Онъ добрый... Ла мнт не онъ... Мнт бы только сиротокъ призрать.

Ла вѣль онъ старый! тебѣ не ровня, — молвилъ

Чапуринъ.

— Старъ ли онъ. молодъ — по мив все одно, — отвъчала

Груня. — Не за него, ради бъдныхъ сиротъ...

— Ахъ, ты, Грунюшка моя, Грунюшка! — говориль глубоко растроганный Патапъ Максимычъ, обнимая девушку и нежно цълуя ее. — Ангельская твоя душенька!.. Отецъ твой съ матерью на небесахъ взыграли теперь!.. И аще согрѣшили въ чемъ передъ Господомъ, искупила ты гръхи родительские. Старъ я человъкъ, много всего на въку я видаль, а такой любви къ ближнему, такой жалости къ малымъ сиротамъ не видывалъ, не слыхиваль... Чистая святая твоя душенька!..

— Тятя, тятя, что ты? — вскрикнула Груня.

Богоданная дочка и названный отецъ крыпко обнялись.

На другой день рано поутру Патапъ Максимычъ собрался наскоро и побхаль въ Вихорево. Войдя въ домъ Ивана Григорыча, увидаль онъ друга и кума въ такомъ гнѣвѣ, что не узналъ его. Возвратясь изъ Осиновки, вдовецъ узналъ, что одинь его ребенокъ киняткомъ обваренъ, другой избить до крови. Отъ недосмотра Спиридоновны и нянекъ, пятилътняя Мареуща, ръзвясь, уронила самоваръ и обварила старшую сестру. Спиридоновна поучила Мареушу уму-разуму: въ кровь избила ее.

— Вотъ, кумъ, посмотри на мое житье! — говорилъ Иванъ Григорьичъ. — Полюбуйся: одну обварили, другую избили... Изъ дому увдешь, только у тебя и думы — цвлы ли двти, про двла и на умъ нейдетъ... Просто бъда, Патапъ Максимычъ, другъ мой любезный, бъда неизбывная... Не придумаю, что и двлать...

— Молчи-ка ты, — весело отвѣчаль на его жалобы Патапъ

Максимычъ. — Я къ тебъ съ радостью.

— Какія туть радости! — съ досадой отозвался Иванъ Григорынчь. — Не до радостей мнѣ... Думаю не придумаю, какую бы старуху мнѣ въ домовницы взять. Спиридоновна совсѣмъ никуда не годится.

— Да ты слушай, что говорить стану, — сказаль Патапъ

Максимычъ. — Невъста на примътъ.

— Какая туть невъста!.. — съ досадой отозвался Ивань Григорычъ. — Не до шутокъ мнъ, Патапъ Максимычъ. По-

бойся Бога: человъкъ въ горъ, а онъ съ издъвками...

- Хорошая невъста, продолжалъ свое Чапуринъ. Настоящая мать будетъ твоимъ сиротамъ... Добрая, разумная. И жена будетъ хорошая и хозяйка добрая. Да къ тому-жъ не изъ бъдныхъ тысячъ тридцать приданаго теперь получай да послъ родителей столько же, коли не больше, получишь. Дъвка молодая, изъ себя красавица писаная. А ужъ добра какъ, какъ дътей твоихъ любитъ: не всякая, братецъ. мать любитъ такъ свое дътище.
- Полно сказки-то сказывать, отвѣчалъ Иванъ Григорьичъ. — Про какую царевну-королевну рѣчь ведешь? За моремъ за океаномъ. что-ль, такую сыскалъ?

— Пеближе найдется: здёсь же у насъ, въ лёсахъ кое-

гдв... — улыбаясь, говориль Патапь Максимычь.

— Не мути мою душу. Грѣхъ!.. — съ грустью и досадой отвѣтилъ Иванъ Григорьичъ. — Не на то съ тобой до сѣдыхъ волосъ въ дружоѣ прожили, чтобъ на старости издѣваться другъ надъ другомъ. Полно чепуху-то молоть, про домашнихъ дучше скажи. Что Аксинья Захаровна? Дѣтки?

— Чего имъ дѣлается? И сегодня живутъ по-вчерашнему. какъ вечоръ видѣлъ, такъ и есть, — огвъчалъ Патапъ Максимычъ. — Да слушай же, не съ баснями я пріѣхалъ къ тебь.

съ настоящимъ деломъ.

— Съ какимъ это? — спросилъ Иванъ Григорынчъ.

— Да все насчетъ того... Про невѣсту.

— Про какую? Гдт ты ее за ночь-то выкопаль?

— Да хоть про нашу Груню, — молвиль Патапъ Максимычъ.

— Съ ума ты спятилъ, — отвъчалъ Иванъ Григорычъ. — Хоть бы дъломъ что сказалъ, а то натка, поди.

- Дѣломъ и говорю.

— Да подумай ты, голова, у насъ съ тобой бороды сѣдыя, а она ребенокъ. Сколько головъ-то?

— Семнадцатый съ Петровокъ пошель: Какъ есть заправ-

ская невъста.

— То-то и есть, — сказаль Иванъ Григорычъ. — Ровня,

что ли? Охота ей за старика на дътей идти.

— Безъ ея согласья, извъстно, нельзя дѣла сладить, — отвъчалъ Патапъ Максимычъ. — Потому хоша она мнѣ и дочка, а все-жъ не родная. Будь Настасья постарше да не крестная тебѣ дочь, я бы разговаривать не сталъ, сейчасъ бы съ тобой по рукамъ, потому она дѣтище мое — куда хочу. туда и дѣну. А съ Груней надо поговорить. Поговорить, что ли?

— Да полно тебѣ чепуху-то нести! — сказалъ Иванъ Григорьичъ. — Статочно ли дѣло, чтобы Груня за меня пошла?

Полно. И безъ того тошно.

 — А какъ согласна будетъ — женишься? — спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Пустячное дёло, кумъ, говоришь, — отвёчалъ Иванъ Григорьичъ. — Охотой не пойдетъ, силомъ взять не желаю.

— Ну такъ слушай же, что было у меня съ ней говорено

вечоръ, какъ ты изъ Осиновки повхалъ.

И разсказалъ Натапъ Максимычъ Ивану Григорьичу разговоръ свой съ Груней. Во время разсказа Иванъ Григорьичъ больше и больше склонялъ голову, и когда Патапъ Максимычъ кончилъ, онъ всталъ и, смотря плачущими глазами на иконы, перекрестился и сдѣлалъ земной поклонъ.

— Голубушка! — сказаль онь. — Святая душа!.. Ангель

Господень!.. Гришутка, Мароуша!.. Бѣгите скорѣй!

Вовжаль шестильтній мальчикь въ красной рубашонкт и

Мареуша съ синяками и запекшимся рубцомъ на щекъ.

— Молись Богу, дѣти! — сказалъ имъ Иванъ Григорьичъ. — Кладите земные поклоны, творите молитву за мной: «Сохрани, Господи, и помилуй рабу Твою, дѣвицу Агринпину! Воздай ей за добро добромъ. Владыко многомилостивый!»

II самъ вмъстъ съ дътьми клалъ земной поклонъ за

поклономъ.

Патапъ Максимычъ стоялъ сзади и тоже крестился.

— Воть вамъ отцовскій наказъ, — молвиль дѣтямъ Иванъ Григорьичъ: — по утрамъ и на сонъ грядущій каждый день молитесь за здравіе рабы Божіей Агриппины. Слышите? И Маша чтобы молилась. Ну, да я самъ ей скажу.

— Какая же это Агриппина, тятя? — спросиль маленькій

Гриша.

— Святая душа, что любить вась, добра вамь хочеть. Воть кто она такая: мать ваша, — сказаль дѣтямь Ивань Григорьичь.

На другой день были смотрины, но не такія, какъ бывають обыкновенно. Никого изъ постороннихъ туть не было, и свахи не было, а женихъ, увидавъ невъсту, поступилъ не по старому чину, не по дъдевскому обряду.

Какъ увидъль онъ Груню, въ землю ей поклонился и, давъ

волю слезамъ, говорилъ, рыдая:

— Матушка!.. Святая твоя душа!.. Аграфена Петровна!... Будь матерью монмъ спротамъ!..

— Буду, — тихо, съ улыбкой промодвила Груня.

Черезъ двѣ недѣли привезли бѣглаго попа изъ Городца, и въ моленной Патапа Максимыча онъ обвѣнчалъ Груню съ

Иваномъ Григорычемъ.

Засіяль вы Вихоревь оспротывій домь Заплатина. Достатки его удвоились оты приданаго, принесеннаго молодой женой. Какъ сказаль, такъ и сдылаль Патапъ Максимычь: даль за Груней тридцать тысячь цылковыхъ, опричь одёжи и разныхъ вещей. Да опричь того выдаль ей капиталь, что послъ родителей ея остался: тысячь иять на серебро было.

Раститъ Груня чужихъ дѣтей, раститъ и своихъ: два ужъ у ней ребеночка. И никакой межъ дѣтьми розни не дѣлаетъ. пасынка съ падчерицами любитъ не меньше родныхъ дѣтей.

А хозяйка какая вышла, просто на удивленіе.

И прошла слава по Заволжью про молодую жену вихоревскаго тысячника. Добрая слава, хорошая слава!.. Дай Богь всякому такой славы, такой доброй по людямъ молвы!

## Глава одиннадцатая.

Весело, радостно встрѣтили дорогихъ гостей въ Осиповкѣ. Сначала, какъ водится, уставные поклоны гости передъ иконами справили, потомъ здороваться начали съ хозяевами. Привѣтамъ, обниманьямъ, цѣлованьямъ, казалось, не будетъ конца. Особенно обрадовались Аграфенѣ Петровнѣ дочери Патапа Максимыча.

— Здравствуй, голубушка моя Настасьюшка, — говорила Аграфена Петровна, кръпко обнимая подругу дътства. — Охъ, ты, моя привътная! Охъ, ты, моя любезная!.. Да какъ же ты выросла, да какая же стала пригожая!.. Здравствуй, сестрица, здравствуй, Парашенька. — продолжала она. обнимая младшую дочь Патапа Максимыча. — Да какъ же раздобръла ты,

моя ясынька, чтобъ только не сглазить! Ну, да у меня глазъоть легкій, не бойся. Да и люблю я вась, сестрицы, всей душой, такъ съ моего глаза никакого дурна вамъ не будеть. А раздобръла Параня, раздобръла... Ахъ, вы, мон хорошія, ахъ, вы, мон милыя!.. Здравствуй, Фленушка! Каково живешь-можешь? Давно не видались. Тетенька здорова ли, матушка Манееа?

А матушка Манееа какъ разъ сама налицо. Вышла изъ

боковуши, привътствуеть прівзжую гостью.

— Здравствуй, Аграфенушка! Иванъ Григорыцъ, здрав-

ствуйте! Здорово ли поживаете?

Не отвъчая словами на вопросъ игумены, Иванъ Григорынчь съ Аграфеной Петровной прежде обрядъ исполнили. Сотворили передъ Маневой уставныя метанія \*), набожно вполголоса приговаривая:

— Прости, матушка, благослови, матушка!

— Богь простить, Богь благословить, — сказала, кланяясь въ поясъ, Манева, потомъ поликовалась \*\*) съ Аграфеной Петровной и низко поклонилась Ивану Григорьичу.

— Ну какъ васъ, дорогихъ моихъ, Господъ милуетъ? Здоровы ли вст у васъ? — спрашивала Манева, садясь на кресло и усаживая рядомъ съ собой Аграфену Петровну.

— Вашими святыми молитвами, — отвъчали заразъ и мужъ

и жена. — Какъ ваше спасеніе, матушка?

— Пока милосердый Господь гръхамъ терпить, а впредь уповаю на милость Всевышняго, — проговорила уставныя слова нгуменья, ласково поглядывая на Аграфену Петровну.

Аксинья Захаровна какъ поздоровалась съ гостями, такъ и за чай. Уткой переваливаясь съ боку на бокъ, толстая Магрена втащила въ горницу и поставила на столъ самоваръ; ради торжественнаго случая быль онъ вычищенъ кислотой и такъ жаръ горълъ. На другомъ столъ были разставлены завдки, сакими по старому обычаю прежде повсюду, во всёхъ домахъ угощали гостей передъ сонтнемъ и взварцемъ, замъненными генерь чаемъ. Этотъ обычай еще сохранился по городамъ въ

<sup>\*)</sup> Метаніе—слово греческое, вошедшее въ русскій церковный обиходъособенно соблюдается старообрядцами. Это малый земной поклонъ. Для псполненія его становятся на кольни, кланяются, но не челомь до земли, а только руками касаясь положеннаго впереди подручника, а за непибніемъ его поды своего платья, по поду постланной.

<sup>\*\*)</sup> У старообрядцевъ монахи и монахини иногда, даже христосуясь на Пасхъ, не пълуются ни между собой ни съ посторонними. Монахи съ мужчинами, монахини съ женщинами только «ликуются», то-есть щеками прикладываются къ щенамъ другого. Монахамъ также строго запрещено ликовать съ мальчиками и съ молодыми людьми, у которыхъ сще усъ не пробился.

купеческихъ домахъ, куда не совсёмъ еще проникли нововводные обычан, по скитамъ, у тысячниковъ и вообще скольконибудь у зажиточныхъ простолюдиновъ. Завдки были разложены на тарелки и разставлены по столу. Туть были разныя сласти: конфеты, пастила, разные пряники, оръхи грецкіе американскіе, волошскіе и миндальные, фисташки, изюмъ. урюкъ, винныя ягоды, кіевское варенье, финики, яблоки свъжія и моченыя съ брусникой, и вивств съ твиъ икра салфеточная прямо изъ Астрахани, донской балыкъ, провъсная шемая, бѣлорыбица, ветчина, грибы въ уксусѣ, и середи серебряныхъ, золоченыхъ чарочекъ разной величины и рюмокъ бемскаго хрусталя, графины съ разноцвътными водками и непремънная бутылка мадеры. Какъ Никитична ни спорила, сколько ни говорила, что не следуеть готовить къ чаю этого стола, что у хорошихъ людей такъ не водится, Патапъ Максимычь настояль на своемь, убъждая куму-повариху тъмъ, что «въдь не губернаторъ въ гости къ нему тдеть, будуть люди свои, старозавътные, такіе, что передъ чайкомъ отъ настоечки никогда не прочь».

— Ну-ка, куманскъ, передъ чайкомъ-то хватимъ по рюмочкѣ, — сказалъ Патапъ Максимычъ, подводя къ столу Ивана Григорьича. — Какой хочешь? Вотъ звѣробойная, вотъ полынная, а вотъ трифоль, а то не хочешь ли сорокатравчатой,

что отъ сорока недуговъ целитъ?

— Ну, пожалуй, сорокатравчатой, коли она отъ сорока недуговъ цёлитъ, — молвилъ Иванъ Григорьичъ и. наливъ рюмку, посмотрёлъ на свётъ, поклонился хозяину, потомъ хозяйкъ и выпилъ, приговаривая:

— Съ наступающей имениницей!

— Груня, а ты стукнешь по сорокатравчатой али нѣтъ? — спросилъ Патапъ Максимычъ, обращаясь съ усмѣшкой къ Аграфенѣ Петровнѣ.

Не выучилась, тятенька, — весело отвѣчала Аграфена

Петровна.

— Ну такъ мадерцы испей; передъ чаемъ нельзя не выпить, безпремѣнно надо животъ закрѣпить, — приставалъ Патапъ Максимычъ, таща къ столу Груню.

— Не мнъ же первой, постарше меня въ горинцъ есть, —

говорила Аграфена Петровна.

Къ матушкъ Манеоъ хозяева съ просьбами приступили. Та не соглашалась. Стали просить хоть пригубить, Манеоа и пригубить не соглашалась. Наконецъ, послъ многихъ и долгихъ приставаній и просьбъ, честная мать игуменья согласилася пригубить. Все это такъ слъдовало — чинъ, обрядъ соблю-

дался. Послё матушки игумены выпила Никитична, все-таки увёряя Патапа Максимыча и всёхъ, кто тугъ былъ, что у господъ въ хорошихъ домахъ такъ не водится, никто нередъ чаемъ ни настойки ни мадеры не пьетъ. Потомъ выпила и Аграфена Петровна безъ всякаго жеманства, выпила и Фленушка послё долгихъ отказовъ. Пропустила рюмочку и сама хозяюшка, а за ней и Настя съ Парашей пригубили.

Иванъ Григорьичъ и Патапъ Максимычъ балыкомъ да икрой закусывали, а женщины сластями. Кумовья, «чтобъ не хромать», по другой выпили. Затъмъ усълись чай пить. Аксинья

Захаровна заварила свъжаго, шестирублеваго.

Патапъ Максимычъ съ кумомъ усѣлся на диванѣ и зачалъ толковать про послѣдній Городецкій базаръ и про взятую имъ поставку. Аграфена Петровна съ Настей да Парашей разговаривала.

— Что это, сестрица, погляжу я на тебя, ровно ты не по

себъ? — спросила она Настю.

— Я?.. я ничего, — отрывисто отвъчала Настя и вспыхнула.

— Меня не проведешь — вдоль и поперекъ тебя знаю, — возразила Аграфена Петровна. — Либо не можется, да скрыть хочешь, либо на умъ что засъло.

— Ничего у меня на ум'в не зас'вло, — сухо отв'втила Настя.

- Ну такъ хвораешь.

— И хвори нёть никакой... Съ чего ты взяла это, сестрица? — молвила Настя и пересёла поближе къ Фленушкѣ. Подойдя къ Аксинъъ Захаровнѣ, спросила ее потихоньку

продойдя къ Аксинъъ Захаровив, спросила ее потихоньку

Аграфена Петровна:

- Сказали, видно, Настѣ про жениха-то?

— Молвиль отець, — шопотомъ отвътила Аксинья Захаровна. — Эхъ, какъ бы знала ты, Грунюшка, что у насъ въ эти дни дъялось! — продолжала она. — Погоди ужо разскажу,

ты въдь не чужая.

Никому не было говорено про сватовство Снѣжкова, но Заплатины были повѣщены. Еще стоя за богоявленской вечерней въ часовнѣ Скорнякова, Патанъ Максимычъ сказалъ Ивану Григорьичу, что Настина судьба, кажется, выходитъ, и велѣлъ Грунъ про то сказатъ, а больше ни единой душъ. Такъ и сдѣлано.

— Что-жъ она? — тихонько спрашивала Аграфена Петровна

у названной матери. — Не прочь?

— Какое не прочь, Грунюшка! — грустно отвътила Аксинья Захаровна. — Слышать не хочеть. Такія у насъ туть были дъла, такія дъла, что просто не приведи Господи. Ты въдь со мной спать-то ляжешь, у меня въ боковушъ постель тебъ сготовлена. Какъ улягутся, все разскажу тебъ.

Настя хмурая сидела. Какъ ни старалась притворяться веселой, никакъ не могла. Только и было у ней на умъ: «Вотъвотъ зазвенять обоенчики, заскринять у вороть санные полозья, принесеть нелегкая этихъ Сивжковыхъ. И всв-то на меня глядьть уставятся, всь — и свои и чужіе. Замьчать стануть, какъ на него взглянула я, не проронять ни единаго моего словечка. А туть еще послъ ужина Груня, пожалуй. зачнеть приставать, зачнеть выпытывать. Она и то ужъ. кажись, замътила... Разсказать развъ ей всю правду-истину? Она выдь добрая, любить меня, что-нибудь хорошее посовытуеть... А какъ крестному скажеть, а крестный тягь?.. Тогда что?.. Загубить тятя соколика моего яснаго: Фленушка правду говорить... Нъть, не надо Грунъ ничего говорить... А ея не обманешь... Охъ, Ты. Господи, Господи! мученье какое!.. Хоть бы проходили ужъ скоръй эти пиры да праздники!..» И вдругь вспомнился Насть ея ясный свытоокій соколикь. «Воть, думаеть, сижу я здысь разряженная, разукрашенная на показы жениху постылому, сижу съ отцомъ, съ матерью, съ гостями почетными, за богатымъ угощеніемъ, вкругъ меня гости бесъду ведуть согласную, идуть у нихъ разговоры веселые... А онъ-то. голубчикъ. онъ-то, радость моя!.. Сидитъ, бъдняжка, въ своей боковушѣ, ровно въ темницѣ. Сидитъ одинъ-одинешенекъ съ своей думой-кручиной. И взойти-то сюда онъ не смъетъ, и взглянуть-то на наши гостины не можетъ. Ровно рабу неключимому, нътъ ему мъста на веселомъ пиру. Бъдный мой. обдный соколикъ!.. Скучно тебъ, грустно сидъть одинокому... да и мнѣ не легче тебя...»

— Да не хмурься же, Настенька! — шопотомъ молвила крестницѣ Никитична, наклонясь къ ней будто для того, чтобъ ожерелье на шеѣ поправить. — Чтой-то ты, матка, какая сидишь?.. Ровно къ смерти приговоренная... Гляди у меня

веселье!.. Ну!..

— Ты знаешь, каково мнѣ, крестненька. Я тебѣ сказывала, — шопотомъ отвѣтила Настя. — Высижу вечеръ и завтра всѣ праздники высижу; а веселой быть не смогу... Не до веселья мнѣ. крестненька!.. Вотъ еще знай: тятенька обѣщалъ цѣлый годъ не поминать мнѣ про этого. Если слово забудетъ да при мнѣ со Снѣжковыми на сватовство рѣчь сведетъ. такихъ чудесъ натворю, что кромѣ сраму ничего не будетъ.

— Полно ты, — уговаривала крестницу Никитична. — Услышать, пожалуй... Ну ужь дѣвка! — проворчала она, отходя отъ Насти и покачивая головой. — Кипятокъ!.. Бѣдовая!.. Вся въ родителя, какъ есть, вылита: нраву моему пе-

речить не смъй.

Затымъ, сказавъ Аксинь Захаровн что-то про ужинъ, отправилась Никитична къ своему м'єсту въ стряпущую. Межъ т'ємъ у Патапа Максимыча съ Иваномъ Григоры-

чемъ шелъ свой разговоръ.

— Каково съ подрядомъ справляещься? — спросилъ у кума

Иванъ Григорынчъ.

— Помаленьку справляюсь, Богъ милостивъ — къ сроку поспъемъ, -- отвъчалъ Патапъ Максимычъ. -- Работниковъ принаняль; теперь сорокъ восемь человькь, опричь того по деревнямъ роздалъ работу: по своимъ и ио чужимъ. Авось управимся.

— Работники-то нонв подшиблись, — замвтиль Иванъ Григорьичь. — Лежебоки стали. Имъ бы все какъ-нибудь деньги за даровщину получить, только у нихъ и на умъ... Вотъ хоть у меня по валеному дълу — быюсь съ ними, куманекъ, быюсь въ усъ себь не дують. Вольный сталь народъ, самый вольный! Обленился, прежняго радінья совсімь не видать.

— Это такъ, это точно, — отвичалъ Патапъ Максимычъ. — Слабость ношла по народу. Что прикажешь делать? Кажись, и хмелемъ не очень зашибаются и никакимъ дурнымъ дѣломъ не заимствуются, а не то. какъ въ прежнее время бывало. Правду говоришь, что вольный народъ сталь, — а главное, то возьми, что страху Божьяго ни въ комъ не стало. Вотъ что! Все бы пиъ какъ-нибудь да какъ ни попало. Бъда съ ними, горе одно. У меня еще есть, коли правду сказать, пятьшесть знатныхъ работниковъ — золото, не ребята! А другіе прочіе хоть рукой махни — ничего не стоящіе люди, какъ есть никакого званія не стоящіе!.. А воть недавно порядился ко мив паренёкъ изъ недальнихъ. Ну, этотъ одинъ за пятерыхъ отслужитъ.

— Ужъ за пятерыхъ! — недовърчиво сказалъ Иванъ Гри-

торьичъ.

— Правду говорю, — молвилъ Патапъ Максимычъ. — Что мнъ врать-то? Не продаю его тебъ. Первый токарь по всему околотку. Обойди всё здёщни мёста, по всему Заволжью другого такого не сыскать. Воть передъ истиннымъ Богомъ — право слово.

— Отколь же такого доспѣлъ? — спросилъ Иванъ Григорычъ. — По сосъдству, изъ деревни Поромовой, — отвъчалъ Патапъ Максимычъ. — Трифона Лохматаго слыхалъ?

— Лохматаго? Знаю, — ответиль Иванъ Григорычъ: —

добрый мужикъ, хорошій.

— Сынъ его большой, — сказаль Патапъ Максимычъ. — Знатный парень, умница, книгочей и разсудливый. А изъ себя видный да здоровый такой, загляданье. Одно слово: парень первый сортъ.

Настя въ то время говорила съ Аграфеной Петровной, отвѣчая ей невпопадъ. Словечко боялась проронить изъ отцов-

скихъ рѣчей.

— Какъ же ты залучиль его? — спросиль Ивань Григорычъ. — Старикъ Лохматый не то чтобъ изъ бъдныхъ. Своя токария. Какъ же онъ отпустиль его? Такой парень, какъ ты объ немъ сказываешь, и дома живучи копейку доспъеть.

— Сожгли ихъ по осени, — молвилъ Патапъ Максимычъ. — Недобрые люди токарню спалили. Водятся такіе по нашимъ мъстамъ. Сами въкъ по гулянкамъ, а доброму человъку зло. Мало, что сожили старика Лохматаго, обокрали на придачу. Что ни было залежныхъ -- все снесли, и коней со двора свели и коровеновъ. Оттого Алексей Лохматый и пошелъ во мив, по бъдности значитъ. чтобъ отцу поскоръе оправиться. Л не то — шуть бы ему вельль вь чужи люди идти. Золото ввъкъ другого не нажить: дъло у него въ рукахъ такъ и горить... Разборку посуды по сортамъ тоже знаетъ... Лучше Савельича, дай Богъ ему царство небесное, даромъ, что молодъ... Намедни посуду съ нимъ разбирали, ему только взглянуть, тотчасъ видить, куда что следуеть, въ какой значить сорть, и каждый изъянецъ сразу замѣтитъ. Чаялъ дня въ два разобрать, съ нимъ въ одно угро управился. Золото парень, говорю, просто золото.

— А надолго наняль? — спросиль Иванъ Григорычъ.

— Рядились до зимняго Николы. А теперь другой уговоръ. Порвинили съ его старикомъ.

— Что поръшили? — спросиль Ивань Григорычь, прихле-

бывая пуншъ изъ большой золоченой чашки.

— Въ годы взялъ. Въ приказчики. Намѣсто Савельпаа къ заведенью и къ дому приставилъ, — отвѣчалъ Патапъ Максимычъ. — Безъ такого человѣка мнѣ невозможно: перво дѣло за работой глазъ нуженъ, мнѣ одному не углядѣть; опять же по дѣламъ домъ покидаю на мѣсяцъ и на два и больше: надо на кого заведенье оставить. Для того и взялъ молодого Лохматаго.

— Воть какъ! — молвиль Иванъ Григорычъ. — Дай Богь

тебъ, куманекъ.

— Я рёшиль, чтобы какъ покойникъ Савельнчъ былъ у насъ, такимъ былъ бы и Алексей, — продолжалъ Патапъ Максимычъ. — Будетъ въ семъй, какъ свой человъкъ, и обёдать съ нами и все... Безъ того по нашимъ дёламъ невозможно... Слушаться не станутъ работники, бояться не будутъ, коль приказчика къ себё не приблизишь. Это они чувствуютъ... Матренушка! — кликнулъ онъ, маленько подумавъ, работницу, что возилась около посуды въ большой горенке.

Матрена вошла и стала у притолки.

— Кликни Алексвя Трифоныча, — сказаль ей Патапъ Ма-ксимычъ. — Хозяинъ, молъ, велвлъ скорве наверхъ взойти.

Ни жива ни мертва сидъла Настя. Аграфена Петровна заводила съ ней рѣчь о томъ, о другомъ, ничего та не слыхала, ничего не понимала и на кажное слово отвъчала невпопатъ.

— Да что съ тобой, Настенька? — сказала наконецъ Агра-

фена Пстровна. — Ровно ты не въ себъ.

• Ни слова не отвътила Настя. Аграфена Петровна, пристально поглядъвъ на нее, подумала: «Это не спроста; чтонибудь да есть на умв. Это не огъ того, что ждеть жениха. другое что-нибудь тутъ кроется. Что-жъ бы это такое?»
Вошелъ Алексъй. Настя поалъла. Груня взглянула на нее:

«Теперь понимаю», — подумала. Алексый быль въ будничномъ кафтанъ. Справивъ уставные поклоны передъ иконами и низко поклонясь хозяевамъ и гостямъ, сталъ онъ передъ Патапомъ Максимычемъ.

— Кликнуть велёли меня, — молвиль.

Оглянуль его съ ногъ до головы Чапуринъ, слегка подбоченился и, склонивъ немного голову на сторону, съ важностью спросиль Алексвя:

— Въ хорошей компаніи быть умѣешь?

— Какъ въ хорошей компания? — спросилъ Алексъй, сму-тясь неожиданнымъ вопросомъ и не понимая, къ чему хозяннъ річь свою клонить.

— Hv, воть, примъромъ сказать, хоть бы съ нами теперь,—

сказаль Патапъ Максимычъ.

— Не приводилось съ такими людьми, — наклонивъ по-

корно голову, молвилъ Алексъй.

Любо то слово показалось Патапу Максимычу, а вдвое больше по-сердцу пришлись покорный видъ Алексъя и ръчь его почтительная.

- Гм! молвилъ Патапъ Максимычъ. Одёжа хорошая есть?
  - Есть.

— Вырядись, приходи.

Алекстй вышель. Аксинья Захаровна съ удивленьемъ посмотрела на мужа. Не ждала она, чтобъ Патапъ Максимычъ на такую короткую ногу и такъ скоро приблизилъ Лохматаго. «Правда, поступилъ онъ на мъсто Савельича: значить, его мъсто, его и честь, — думала Аксинья Захаровна. — Но Савельичъ быль человыть старый, опять же сколько годовь въ дому выжилъ, а этого парня всего полторы недъли, какъ знать-то зачали. Хорошій паренекъ, услужливый, почтительный, богомольный, а все бы не слёдъ такъ приближать его. Вёдь это, значить, съ нынёшняго дня онъ, какъ Савельичъ, и обёдать съ нами будетъ и чай пить, а куда отъёдетъ Патапъ Максимычъ, онъ одинъ мужчина въ семьё останется. Да такой молодой, да красавецъ такой и разумный. Злые люди не знаю чего наплетутъ на дёвонекъ... Ахъ, батюшки свёты, не ладно!... А что станешь дёлать?.. Самъ рёшилъ... не переломишь!...»

Видѣла Настя, какъ пришелъ Алексѣй, видѣла, какъ вышелъ, и ни слова изъ отцовскихъ рѣчей не проронила... И думалось ей. что во снѣ это ей видится, а межъ тѣмъ отъ

нечаянной радости сердце въ груди такъ и бъется.

Лукаво взглянула Фленушка на пріятельницу, дернула ее тихонько за сарафанъ и, найдя какое-то д'вло, вышла изъ горницы.

— Молодецъ изъ себя! — замътилъ Иванъ Григорьичъ по

уходь Алексъя.

- А ты не гляди снаружи, гляди снутри, сказаль Патапъ Максимычъ. Умница-то какой!.. Все можетъ сдѣлать, а ужъ на работу бѣда!.. Такъ я его, куманекъ, возлюбилъ, что, кажисъ, точно родной онъ мнѣ сталъ. Вотъ и Захаровна то же скажетъ.
- Добрый парень. неча сказать, молвила Аксинья Захаровна, обращаясь къ Ивану Григорьичу: на всяку послугу по дому ретивый, и скромный такой, ровно красная дъвка! Истинно, какъ Максимычъ молвилъ, какъ есть родной. Да что, куманекъ, съ глубокимъ вздохомъ прибавила она: въ нонъшнее время иной родной во сто разъ хуже чужого. Вотъ меня наградилъ Господъ какимъ чадушкомъ. Братецъотъ родимый... Напасть только одна!

— А гдѣ онъ? — спросилъ Иванъ Григорычъ.

— У насъ обрътается, — сухо промолвилъ Патапъ Максимычъ. — Намедни приволокся какъ есть въ одной рубахъ да въ дырявомъ полушубкъ, растерзанный весь... Хочу его на Узени по веснъ справить, авось уймется тамъ; на сорокъ верстъ во всъ стороны нътъ кабака.

— Эка человѣкъ-отъ пропадаетъ, — замѣтилъ Иванъ Григорынчъ. — А вѣдь добрый, и парень бы хоть куда... Ви-

нище это проклятое.

— Не пьеть теперь, — сказаль Патапь Максимычь. — Не дають, а пропивать-то нечего... Знаешь что, Аксинья, онь тебъ все же брать, не одъть ли его какъ слъдуеть да не позвать ли сюда? Пусть его съ нами попразднуеть. Моя одёжа ему какъ разъ по плечу. Спняки-то на рожъ прошли, человъкомъ смотритъ. Какъ думаешь?

— Какъ знаешь, Максимычъ, — сдержанно отвътила Аксинья Захаровна. — Не начудилъ бы при чужихъ людяхъ чего, не

осрамилъ бы насъ... Самъ знаешь, каковъ во хмелю.

— Не въ кабакъ, чай, будетъ, не передъ стойкой, — отвъчалъ Патапъ Максимычъ. — Напиться не дамъ. А то, право, не ладно, какъ Снъжковы послъ провъдаютъ, что въ самое то время, какъ они у насъ пировали, родной дядя на запоръвъ подклътъ, ровно какой арестантъ, сидълъ. Такъ ли, кумъ, говорю? — прибавилъ Чапуринъ, обращаясь къ Ивану Григорьичу.

— Точно что не совствить оно ладно, — заметиль въ свою

очередь Иванъ Григорынчъ.

— И что-жъ, въ самомъ дѣлѣ, это будетъ, мамынька! — молвила Аграфена Петровна. — Пойдетъ тутъ у насъ пированье, работникамъ да страннему народу столы завтра будутъ, а онъ, сердечный, одинъ, какъ оглашенный какой, взаперти. Коль ему мѣста здѣсь нѣтъ, такъ ужъ въ самомъ дѣлѣ его запереть надо. Нельзя же ему съ работнымъ народомъ за столами сидѣтъ, слава пойдетъ нехорошая. Сами-то, скажутъ, въ хоромахъ пируютъ, а брата родного со страннимъ народомъ сажаютъ. Неладно, мамынька, право, неладно.

— Пойду, обряжу его, — сказаль Патапъ Максимычъ и ушелъ въ свою горницу, сказавъ мимоходомъ Матренъ: —

Позови Никифора.

«Родной дядя! Такъ онъ сказалъ, — думала Настя. — Дядя, не братъ, онъ сказалъ. Значитъ, у тяти и тутъ про меня дума была... Охъ, чтобъ бъдъ не случиться!..»

Выйдя въ сѣни. Фленушка остановилась, оглянулась на всѣ стороны и кошкой бросилась внизъ по лѣстницѣ. Внизу пробѣжала въ подклѣтъ и распахнула дверь въ Алексѣеву боковушу.

Алексъй вынимать изъ укладки праздничное платье: синюю, хорошаго сукна сибирку, плисовые штаны, рубашку изъ александрійки.

— Что, безпутный, каково дѣло-то выгорѣло?.. а? — спро-

сила Фленушка.

— Не знаю, что и думать, Флена Васильевна, — отвѣчалъ отъ радости себя не помнившій Алексѣй. — Не разберу, во снѣ это аль наяву.

Какъ щипнетъ его Фленушка изо всей силы за руку. Але-

ксей чуть не вскрикнуль.

— Что?.. Не во снѣ?.. Ха-ха-ха!.. Обезумѣлъ?.. Постой, впереди не то еще будетъ, — хохотала изо всей мочи Фленушка. — А что будетъ?

- А то, что съ этого вечера каждый Божій день станешь ты объдать и чай распивать со своей сударушкой, — сказала Фленушка. — Что, безстыжій, сладко, небось?.. Hv, да теперь не о томъ говорить. Вотъ что: виду не подавай, особенно Аграфенъ Петровнъ: съ Настей слова сказать не моги, сиди больше около хозянна, на нее и глядъть не смъй. Она и то ровно на каленыхъ угольяхъ сидитъ, а тутъ еще ты придешь да эти Сивжковы.. Боюсь, при чужихъ не начудила бы... А отужинають, минуты въ горнидахъ не оставайся, сейчасъ сюда... Слышишь:.. Да вотъ еще что: коли когда услышишь, что надъ тобой три раза ногой топнули, въ окно гляди: птичка прилетить, ты и лови... Да чтобъ чужихъ глазъ при томъ не было...
- Какая птичка? Что ты городины? спросиль Алексъй. не понимая, про что говорить ему Фленушка.

— Нечего туть, — сказала она: — оболокайся скорби. да рожу-то свою безстыжую помой, космы-то причеши... Охъ. бить-то тебя некому!...

Мигомъ Фленушка взобъжала наверхъ и со скромной умиль-

ной улыбкой вошла въ горницу.

Вскор'в пришелъ Алекс\ий. Въ праздничномъ нарядъ такимъ молодцомъ онъ смотръль, что хоть сейчасъ картину писать съ него. Усйвшись на стуль у окна, близъ хозяина, глазъ не сводиль онъ съ него и съ Ивана Григорыча. Помня приказъ Фленушки, только разокъ взглянулъ онъ на Настю, а послѣ того не смотрѣлъ и въ ту сторону, гдѣ сидѣла она.

Следомъ за Алексемъ въ горницу Волкъ вошелъ, въ платъе Патапа Максимыча. Помолясь по уставу передъ иконами, поклонившись встыть на объ стороны, пошель онь къ Аксиньъ

Захаровив.

— Здравствуй, разлюбезная сестрица! — желчно сказаль. — Двъ недъли, по милости Патапа Максимыча, у васъ живу, а съ тобой еще не успълъ повидъться за великими твоими недосугами...

— Отойди, — сурово отвътила брату Аксинья Захаровна. — Какъ бы воля моя, въ жизнь бы тебя не пустила сюда. Воть залетьла ворона въ высоки хоромы. На, пей, что ли! - при-

бавила она, подавая ему чашку чаю.

— А воть мы прежде первоначаль заложимь, а после того можно тебъ, сестрица моя любезная, и чайкомъ братца попотчевать.

Никифоръ Захарычъ подошелъ къ столу съ графинами п вакусками. Двь недъли капельки у него во рту не бывало; и теперь, остановясь передъ разноцватными графинами, онъ созерцалъ ихъ какъ бы въ священномъ восторгъ и, радостно потирая ладони, думалъ: съ котораго бы начать.

Вскочила съ мъста Аксинья Захаровна и, подойдя къ брату,

схватила его за рукавъ.

— И думать не моги! — крикнула она. — Его какъ путнаго обрядили, до хорошихъ людей допустили, а онъ натка поди!.. Не въ кабакъ, батька, затесался!.. Прочь, прочь!.. И подходить къ водкъ не смъй!..

Распустивъ руки, Никифоръ Захарычъ стоялъ въ недоумънии, что теперь ему дълать. Не будь тутъ Патапа Максимыча, сумътъ бы онъ по-свойски отвътить сестрицъ, сиди тутъ хоть сотня гостей. Но Патапа Максимыча безшабашный Волкъ не на шутку боялся. Даже когда море бывало ему по колъна, всегда онъ держатъ себя передъ зятемъ робко и приниженно. А тутъ еще эта Аграфена Петровна сидитъ да таково зорко глядитъ на него... Стыдно какъ-то передъ ней... А пуще всего стыдно, совъстно передъ Настей — любилъ онъ ее беззавътно, хоть никогда почти съ ней не видался... А выпить такъ и тянетъ.

Съ минуту продолжалась пытка Никифора. Даже потъ его прошибъ, слеза въ глазу блеснула. Патапъ Максимычъ дѣло рѣшилъ.

— Выпей, Никифоръ, — сказаль онъ ему.

— Охмельеть онь, Максимычь, осрамить при гостяхь наши головы. Не знаешь, каковъ во хмелю живеть? — возражала Аксинья Захаровна.

— Съ одной не охмелветь, другой не дамъ, — рвшилъ Патапъ Максимычъ и, обратясь къ Ивану Григорыпчу, продол-

жаль разсказывать ему про подряды.

Дрожащей рукой налиль Никифоръ рюмку и выпиль ее залиомъ. Затъмъ, откромсавъ добрый кусокъ салфеточной икры, намазаль на ломоть хлъба и, подойдя къ сестръ, сказалъ:

— Ну, теперь, сестрица, чаемъ потчуй. Давно не пиваль

этой дряни.

- Непутный! молвила Аксинья Захаровна, подавая брату чашку лянсина. Тоже чаю!.. Не въ коня кормъ!.. Алексвюшка, продолжала она, обращаясь къ Лохматому: пригляди хоть ты за нимъ, голубчикъ, какъ гости-то прівдуть... Не подпускай ты его къ тому столу, не то въдь разомъ насвищется.
- И вправду, Алексъй, присмотри за Никифоромъ, подтвердилъ Патапъ Максимычъ. — Не отходи отъ него и пить безъ моего приказу не давай. За ужиной сядь съ нимъ рядкомъ. Тутъ только замътилъ Никифоръ Алексъя. Злобно сверк-

нули глаза у него. «А! дѣвушникъ! — подумаль онъ: — п ты туть! Да тебя еще смотрѣть за мной приставили! Постой же ты у меня!.. Будетъ и на моей улицѣ праздникъ!» И съ лукавой усмъшкой посмотрѣлъ на Фленушку.

Послышался ямской колокольчикъ. Ближе и ближе. Кто-то

къ дому подъбхалъ.

— Не исправникъ ли. чтобъ ему пусто было, аль не становой ли? — съ досадой сказалъ Патапъ Максимычъ, вставая съ мъста и направляясь къ двери. — Вотъ ужъ, поистинъ, незваный гость хуже татарина.

И всёмъ стало неловко при мысли объ исправникъ. Исправникъ и становой въ самомъ дѣлѣ никогда не объѣзжали Осиновки, зная, что у Чапурина всегда готово хорошее угощенье. Матушка Манева, хоть и въ пріязни жила съ полицейскими чинами, однако поспѣшно вышла изъ горницы. Была она во всемъ иночествѣ, даже въ наметкѣ \*), а въ такомъ нарядѣ на глаза исправнику показываться нехорошо. Скитницы были обязаны подпиской иноческимъ именемъ не зваться, иноческой одёжи не носить. Фленушка осталась въ горницѣ, на ней ничего запретнаго не было.

Минуты черезъ двѣ Патапъ Максимычъ ввелъ въ горницу новыхъ гостей. То былъ удѣльный голова Песоченскаго приказа Михайла Васильичъ Скорняковъ съ хозяюшкой, пріятель Патапа Максимыча.

Послѣ обычныхъ входныхъ поклоновъ передъ иконами, послѣ установленныхъ дѣдовскими преданьями привѣтствій и взаимныхъ пожеланій, усѣлись.

— Напугаль же ты нась своимь колокольцемь, Михайла Васильичь, — сказаль Патапъ Максимычь, подводя удѣльнаго голову къ столу съ водками и закусками. — Мы думали, не исправника-ль принесла нелегкая.

— Xa-хa-хa! — громко захохоталъ Скорняковъ. — A развъ

нонъ сталъ бояться властей предержащихъ?

— Бояться, опричь Господа Бога, никого не боюсь, — спесиво отвъчаль Чапуринъ: — а не люблю, какъ чужой человъкъ портить бесъду. Съ чего-жъ это ты по-исправничьему съ колокольчикомъ ъздишь?

— На стоешныхъ, изъ приказу пріѣхалъ, — съ важностью погладивъ бороду, отвѣчалъ Михайла Васильичъ.

Не успыли Скорняковы по первой чашкъ чаю выпить, какъ

<sup>\*)</sup> Черный крепъ. что накидывается поверхъ шапочки (пночество), и спускается вроспускъ по плечамъ и спинъ, закрывая лобъ черницы,

новые гости прівхали: купець изъ города, Сампсонъ Михайлычь Дюковь, да пожилой человікь, въ черномъ кафтанів съ мелкими пуговками и узенькимъ стоячимъ воротникомъ, кафтанъ, какой обыкновенно носятъ рогожскіе, отправляясь къ службів въ часовню.

— Узналъ стараго пріятеля? — поздоровавшись со всёми бывшими въ горницъ, спросилъ Дюковъ у Патана Максимыча.

Чапуринъ не узнавалъ.

— II я не призналь бы тебя, Патапъ Максимычъ, коли-бъ не въ дому у тебя встрътился, — сказалъ незнакомый гость. — Постаръли мы, братъ, оба съ тобой, ишь и тебя съдиной, что инеемъ, подернуло... Здравствуйте, матушка Аксинья Захаровна!.. Не узнали?.. Да и я бы не узналь... Какъ послъдній разъ видълись, цвъла ты, какъ маковъ цвътъ, а теперь, гляди-ка, какая стала!.. Да... Время идетъ да идетъ, а годы человъка не красятъ... Не узнаёте?..

— Никакъ не признать, — сказалъ Патапъ Максимычъ. —

Голосъ будто знакомый, а вспомнить не могу.

— Стуколова Якима помнишь? — молвилъ гость.

— Якимъ Прохорычъ!.. Дружище!.. Да неужель это ты?.. вскрикнулъ Патапъ Максимычъ, обнимаясь и цѣлуясь со Стуколовымъ. — А мы думали, что тебя и въ живыхъ-то давнымъдавно нѣтъ... Откудова?.. Какими судьбами?..

— Якимъ Прохорычь! — подходя къ нему, сказала Аксинья Захаровна. — Сколько лътъ, сколько зимъ? И я не чаяла тебя на семъ свътъ. Ахъ, сватушка, сватушка! Чать не забылъ:

сродни маленько бывали.

— Бывало такъ въ старые годы, Аксинья Захаровна, —

отвъчаль Стуколовъ. — Считались въ сватовствъ.

М Заплатинъ и Скорняковъ оказались тоже старыми пріятелями Стуколова; зналъ онъ и Никифора Захарыча, когда тотъ еще только въ годы входилъ. Дочерей Патапа Максимыча не зналъ Стуколовъ. Онъ родились послъ того, какъ покинулъ онъ родину. Съ тъхъ поръ больше двадцати ияти годовъ прошло, и о немъ по Заволжью ни слуха ни духа не было.

Стуколову было лѣтъ подъ шестьдесятъ. Былъ высокъ ростомъ, сухощавъ, и съ перваго взгляда было замѣтно, что, обладая большой тѣлесной силой, былъ одаренъ онъ неистомною силой воли и необычайною твердостью духа. Худощавое, смуглое лицо его было обрамлено густою черною бородой, съ сильной просѣдью. Раскаленными углями свѣтились черные глаза его, и не всякій могъ долго выдерживать пристально устремленный на него взглядъ Стуколова. По всему было

видно, что человъкъ этотъ много видалъ на своемъ въку, а

еще больше испыталь треволненій всякаго рода.

Началь разспросы Стуколовь, спрашиваль про людей былого времени, съ которыми, живучи за Волгой, бываль въблизкихъ сношеніяхъ. И про всёхъ почти, про кого ни спрашиваль, давали ему одинъ отвётъ: «померъ... померъ... по-

мерла».

Сидѣлъ Стуколовъ, склонивъ голову, и, глядя въ землю, глубоко вздыхалъ при такихъ отвѣтахъ. Сознавалъ, что, воротясь послѣ долгихъ странствій на родину, сталъ онъ въ ней чужаниномъ. Не то что людей, домовъ-то прежнихъ не было: городъ, откуда родомъ былъ, два раза до тла выгоралъ и два раза вновь обстраивался. Ни родныхъ ни друзей не нашелъ на старомъ пенелищѣ — всѣхъ прибралъ Господъ. И тутъ-то спозналъ Якимъ Прохорычъ всю правду стараго русскаго присловья: «не временемъ годы долги, — долги годы отлучкой съ родной стороны».

— Гдъ-жъ пропадалъ ты все это время, Якимъ Прохо-

рычъ? — спросиль у странника Патапъ Максимычъ.

Маленько помолчавъ и окинувъ обглымъ взоромъ сидъвшихъ въ горницъ, Стуколовъ сталъ говорить тихо, истово, отчеканивая каждое слово:

- Немало государствъ мною исхожено, немало морей перевхано, много всякихъ народовъ очами моими видано. Привелъ Госнодь во святой ръкъ Горданъ погружаться, Спасовъживоносный гробъ цъловать, встать святымъ мъстамъ поклониться... Много было странствій моихъ...
- Неужели всѣ двадцать иять лѣтъ ты въ странствѣ прео́ывалъ? — спросилъ его Иванъ Григорынчъ. — Чай, поди, гдѣ и на мѣстѣ живалъ?
- Какъ не живать! Жилъ в на мѣстѣ, сказалъ Стуколовъ. За Дунаемъ немалое время у некрасовцевъ, въ Молдавін у нашихъ христіанъ, въ Сибири у казаковъ на Ураль... Онять же довольно годовъ выжилъ я въ Бѣловодъѣ. тамъ, далеко, въ Опоньскомъ государствѣ...

— Какое же это государство? Про такое я что-то не слы-

миваль, — спросиль у наломинка Патанъ Максимычь.

- Не мудрено, что про Опоньское царство ты не слыхиваль, сдержанно отвътиль Якимъ Прохорычь. То государство не простое, не у всъхъ на виду. Государство сокровенное...
- Сокровенное? въ недоумъны спросилъ Чапуринъ у Стуколова, а сидъвшіе въ горницъ съ изумленьемъ глядъли на паломника.

Замолкъ Якимъ Прохорычъ. Не далъ отвъта. Черезъ малое

время спросиль его Патапъ Максимычъ:

— Помнится, ты въ Москву убхалъ тогда, потомъ нали къ намъ слухи, что въ монастыръ какомъ-то проживаещь, а послъ

того и слуховъ про тебя не стало.

— Постой, погоди... всъ странства по ряду вамъ разскажу, молвилъ Стуколовъ, выходя изъ раздумья и поднявъ голову. — Люди свои, земляки, старые други-пріятели. Вамъ можно сказать.

- Разскажи, разскажи, старый дружище, - молвиль Патанъ Максимычъ, кладя руку на плечо наломника. — Да чайку-

то еще. Съ ромкомъ не хочешь ли?

— Не стану, а чайкомъ побаловаться можно, — отв в чаль Стуколовъ, сбираясь начать разсказъ про свои похожденья.

— Постой, постой маленько, Якимъ Прохорычъ, — молвила Аксинья Захаровна, подавая Стуколову чашку чая. — Вижу, о чемъ твоя бесъда будетъ... Про святыню станешь разска-зывать... Фленушка! Подь кликни сюда матушку Маневу. Изъ самаго, молъ, Герусалима прівхалъ гость, про святыя міста разсказывать хочетъ... Пусть и Евираксеющка придеть послушать.

— Какая это Манева? — спросиль Стуколовь, когда Фле-

нушка вышла въ съни.

--- Да Матрену-то Максимовну, сестру Патапа Максимыча, помнишь, чай? — сказала Аксинья Захаровна.

— Матрена Максимовна?.. — оживляясь, спросиль сумрач-

ный дотолъ странникъ. — Такъ она во иночествъ?

— Давно. Больше двадцати годовъ, какъ она пострижена. Теперь игуменствуеть въ Комаровъ, — отвъчала Аксинья Захаровна.

— Такъ... Такъ!.. — медленно проговорилъ Стуколовъ и за-

Вошла мать Манева съ Фленушкой и Евпраксіей. Посль обычныхъ «метаній» и поклоновъ, Якимъ Прохорычъ пристально поглядёль на старушку и дрогнувшимъ нѣсколько голосомъ спросилъ у нея:

— Узнала-ль меня, матушка Манева?.. Аль забыла Якима

Стуколова?

- Якимъ Прохорычъ!.. - быстро вскинувъ на паломника заблиставшими глазами, вскрикнула игуменья и вдругь поправила «наметку», опустя крепъ на глаза... — Не чаяла съ тобой видъться, — прибавила она болъе спокойно. Пристальнымъ, глубокимъ взоромъ глядъла она на палом-

ника. Въ потускитвшихъ глазахъ старицы загорелось что-то

молодое... Перебирая лъстовку, игуменья чинно усълась, еще разъ поправила на головъ наметку и поникла головою. Губы шептали молитву.

— Ну, разсказывай свои похожденія, — молвиль Патапь

Максимычь Якиму Прохорычу.

Стуколовъ сталъ разсказывать, часто и зорко взглядывая

на смущенную игуменью.

— Горько мив стало на родной сторонв. Ни на что бы тогда не глядвль я и не знай куда бы готовь быль двваться!... Воть ужь двадцать иять леть и побольше прошло съ той норы, а какъ вспомишь, такъ и теперь сердце на клочья рваться зачнеть... Молодость молодость!.. Горячая кровь тогда ходила во мив... Не стеривлъ обиды, а заплатить обидчику было нельзя... И рвшилъ я покинуть родну сторону, чтобъвъ нее до гробовой доски не заглядывать...

Ниже и ниже склоняла Манева голову. Бладныя губы спашно шептали молитву. Если-бъ кто изъ бывшихъ тутъ пристальнае поглядать на нее, тотъ заматилъ бы, что рука ея, пере-

бирая лъстовку, трепетно вздрагивала.

— Какая-жъ это обида, Якимъ Прохорычъ? — спросиль Иванъ Григорычъ. — Что-то не припомию я, чтобы передъ уходомъ изъ-за Волги съ тобой горе какое приключилось.

— Про то знають Богь, я да еще отна душа... Больше никто не знаетъ и никогда не узнаетъ... Послушайте-ка, матушка Манееа, про мон странства по дальнимъ палестинамъ... Какъ рѣшилъ я родное Заволжье покинуть, самъ съ собой тогда разсуждаль: «куда-жъ мнв теперь безродному приклонить бъдную голову, гдъ сыскать душевнаго мира и тишины, гда найти успокоеніе помысловь и забвеніе всего, что было со мной...» Ръшиль въ монастырь идти, да подальше, какъ можно подальше отъ здѣшнихъ мѣсть. Слыхалъ прежде про монастырь Лаврентьевъ, что стоить неподалеку оть славной слободы Въгки. Житіе тамъ строгое. Не каменными стънами, не богатыми церквями красовалась обитель та, - красовалась она старческими слезами, денно-нощными трудами, постомъ да молитвой... Много тамъ было крыпкихъ подвижниковъ, много пноковъ учительныхъ, въ деле душевнаго спасенія искусныхъ. Было немало и молодого, какъ я, народу: тогда въ Лаврентьеву обитель юноши изъ разныхъ сторонъ приходили, да управять души свои по словеси Господню. Всъ молодые трудники чтенію божественных вингь прилежали и вь преданіях церковныхъ были крънки и подвижны... Безъ малаго иять лъгь выжиль я сь ними, подъ начальствомъ блаженнаго старца, и открыль мив Господь разумь писанія, разверзь умныя силы

и сподобилъ забыть все, все прошлое... сподобилъ... простить обидчику... Въ пучинъ божествениаго писанія и святоотеческихъ книгъ чрезъ немалое время потопилъ я былое торе и прежнія печали... И какъ скоро со мною такая перемѣна совершилась, возстала въ душъ другая буря, по инымъ новымъ волнамъ душевный корабль мой сталъ влаятися... Не сидълось на мъстъ, стало тянуть меня куда-то далеко-далеко, а куда, самь не знаю... Прискучили леса и пустыни, прискучили благочестивые старцы: не иноческой тишины мив хотвлось, хотвлось повидать дальнія страны, посмотрыть на чужія государства, поплавать по синему морю, походить по горамъ высокимъ. Какъ птица изъ клътки, рвался я на волю, чтобъ идти, куда глаза глядять, — идти, пока гдѣ-нибудь смерть меня не настигнеть... Хотѣль бѣжать изъ обители, думаль въ міръ назадъ воротиться, но Богь не попустиль... Прівзжали въ то время къ нашему отцу игумену Аркадію зарубежные старцы изъ молдавскихъ монастырей, въ Питеръ по сборамъ были и возвращались во-свояси. Два дни и двь ночи игуменъ Аркадій тайныя рвчи вель съ ними, на третій всвхъ молодыхъ трудниковъ призвалъ въ келью къ себь. Пришло насъ пятнадцать человекъ. И сталъ намъ сказывать отецъ Аркадій про оскудение благочестивато священства, про душевный гладь, христіанъ ностигшій. «А есть, говорить, въ дальнихъ странахъ мѣста сокровенныя, гдѣ старая вѣра соблюдена въ цѣлости и чистоть. Тамъ она, непорочная невъста Христова, среди бусурманъ, яко свътило, сіяетъ. Первое такое мъсто на райской рѣкѣ на Евфратѣ, промежъ рубежей турскаго съ нерсидскимъ, другая страна за Египтомъ — зовется Емакань, въ земль Опвандской, третье мъсто за Спопрыю, въ сокровенномъ Опоньскомъ государствъ. Воть бы, говорить отецъ игуменъ, порадъть вамъ, труднички молодые, положить ваши труды на спасеніе всего христіанства. Понскать бы вамъ благодать таковую, тамъ въдь много древле-благодатныхъ епископовъ и митрополитовъ. Вывезти бы вамъ хоть одного въ наши россійскіе преділы, утвердили бы мы въ Россіи корень священства, утолили бы душевный гладъ многаго народа. Свои бы тогда у насъ попы были. не нуждались бы мы въ бъглецахъ никоньянскихъ... И аще исполните мое слово, въ семъ мірт будеть вамь оть людей похвала и слава, а вь будущемъ въцъ оть Господа неизглаголанное блаженство»... Какъ услышаль я такіе глаголы, тотчасъ пгумену земно поклонился, стать просить его благословенья на подвигъ дальняго странства. За мной другіе трудники поклонились: повельніе пославшаго всь готовы исполнить, Снабдиль насъ игумень деньгами на дорогу, даль для памяти тетралки, какъ п гдв искать блогочестныхъ архіереевъ... И пошли мы пятнадцать человъкъ къ ръкъ Дунаю, пришли во градъ Изманлъ, а тамъ ужъ наши христіане насъ ожидають, игумень Аркадій къ нимъ отписаль до нашего приходу. Безь паспортовь пролускъ за Дунай быль заказань, стояла по берегу великая стража, никого безъ паспорта за ръку не пускала. Въ камыши спровадили насъ христолюбцы, а оттолъ ночью въ рыбацкихъ челнокахъ, крадучись, яко тати, на турецкую сторону мы перебрались. Туть пошли мы въ славное Кубанское войско: то наши христіане казаки, что живуть за Дунаемь, некрасовцами зовутся. Соблюли они старую вкру и всв преданья церковныя сохранили. Хорошо было намъ жить у нихъ и привольно. Богатвишія у нихъ тамъ рыбныя ловли и земли вдоволь; хлебомъ. виноградомъ, кукурузой и всякимъ овощемъ тамъ преизобильно. А живуть тв некрасовцы во ослабь: старую въру соблюдають. ни отъ кого въ томъ ніть имъ запрету; ділами своими на «кругахъ» заправляють, турскому султану дани не платять. только какъ война у турки зачнется, полки свои на службу выставляють... Прожили мы у некрасовцевъ безъ мала полгода въ ихнемъ монастыръ, а зовется онъ Славой, и жили мы тамъ въ изобильт и довольствь. Еще больше туть къ намъ изъ Россіи путниковъ на дальнее странство набралось — стало всего насъ человъкъ съ сорокъ. И поплыли мы къ Царьграду по Черному морю, и, поживши малое время въ Царьградъ. переплыли въ каюкахъ Мраморное море и тамо опять пришли къ нашимъ старообрядцамъ, тоже къ казакамъ славнаго Кубанскаго войска, а зовется ихъ станица Майносомь. Оттоль пошли къ райской реке Евфрату...

Смолкъ Якимъ Прохорычъ. Жално всв его слушали, не исключая и Волка. Правда, раза два задумывалъ онъ подъ шумокъ къ графинамъ пробраться, но, замътивъ слъдившаго за ничъ Алексвя, какъ ни въ чемъ не бывало повертывалъ назадъ и

возвращался на покинутое мъсто.

— Что-жъ? Дошли до Евфрата? — спросила Аксинья Заха-

ровна.

— Изъ серока человъкъ дошло только двадцать, — продолжаль наломникъ. — Только двадцать!.. Зарыли остальныхъ вт нескахъ да въ горныхъ ущельяхъ... Десять недъль шли: на каждую недълю по два покойника!.. Голодъ. болъзни, длие звъри, разбойники да басурманскіе народы — вездъ бъды. поздъ напасти... Но не смушалося сердце наше, и мы шли, вили, да товарищей хоронили... Безвъстны могилки бъдныхъ, никому ихъ не сыскать и некому надъ ними поплакать!. Прошли мы

вдоль реки Евфрата, были межъ турской и персидской границей и не нашли старообрядцевъ... А смерть путниковъ косила да косила... Назадъ къ Нарыграду поворотили. Шли, шли и помирали... И никому-то не хотвлось лечь на чужой сторонв, всякій-то про свою родину думаль и, умирая, слезно молиль товарищей, какъ умреть, снять у него съ креста ладонку да, разрѣзавши, посынать лицо его зашитою тамъ русской землею... У меня одного ладонки съ родной земли не бывало... И встосковалось же тогда сердце мое по матушкв по Россіи... Въ Парыградъ я одинъ воротился, молодые трудники всё до единаго пошли въ мать сыру землю... Добрелъ до Лаврентьева и про все разсказаль отцу игумну подробно. Справиль онъ по нихъ соборную панихиду, имена ихъ записалъ въ синодикъ, поствиный и литейный, а дела не покинулъ. Нудить опять меня: «Ступай, говорить, въ Емакань, въ страну Опвандскую, за Египеть. Тамъ безпремънно найдешь епископовъ; недавно, говорить, некіе христолюбцы тамо бывали, про тамошнее житіе намъ писали». Новые трудники на подвигъ странства сыскались, опять все люди молодые, всего двадцать пять человъкъ... Какъ бывалаго человска, меня съ ними послали... Темь же путемь въ Царьградъ мы пошли, тамъ на корабли сън и повхали по Бълому морю \*), держа путь ко святому граду Герусалиму. Были у Спасова гроба, зрѣли, какъ всѣ въры на единомъ мъстъ служатъ. Отслужатъ свою объдню армяне, пойдуть за ними латины, на мъстъ свять въ бездушные органи играють, а за ними пойдуть сирійцы да копты, молятся нельпо, козлогласують, потомь пойдуть по-своему служить арабы, а сами всв въ шапкахъ и чуть не голы, пляшуть, бъснуются вокругь Христова гроба. Туть и греческіе служать... Не обръли мы древляго благочестія ни въ Герусалимь, ни въ Виелеемь, ни на святой ръкъ Горданъ — всюду пестро и развращено!.. Поплакали, видя сіе, и пошли во градъ Іоппію; сѣли на корабль, и привезли насъ корабельщики во Египеть. Пошли мы вверхъ по рект Нилу, шли съ караванами п'вши, дошли до земли Опвандской, только никто намъ не могъ указать земли Емаканьской, про такую, дескать, тамъ никогда не слыхали... И напала на насъ во Египтъ чума: изъ двадцати пяти человѣкъ осталось насъ двое... Поплыли назадъ въ Россію, добрели до отца игумна, обо всемъ ему доложили: «Нътъ, молъ, за Египтомъ никакой Емакани, нать, моль, въ Опвандв древлей въры...» II опять велълъ игуменъ служить соборную панихиду, совершить поминовенье

<sup>\*)</sup> Архипелагъ.

по усопшимъ, ради Божія дёла въ чуждыхъ странахъ животъ свой скончавшимъ... А потомъ опять меня призываетъ, опять на новый подвигь странствія посылаеть. «Есть, говорить, въ крайнихъ восточныхъ предълахъ за Сибирью христоподражательная древняя церковь аспрскаго языка. Тамо въ Опоньскомъ царствъ, на Бъловодъв, стоитъ сто восемьдесятъ церквей безъ одной церкви, да кромѣ того россійскихъ древляго благочестія церквей сорокъ. Пивють тв россійскіе люди митрополита и епископовъ асирскаго поставленья. А удалились они въ Опоньское государство, когда въ Москвъ измѣненіе благочестія стало. Тогда изь честныя обители Соловецкой да изо многихъ иныхъ мъстъ много народу туда удалилось. И свътскаго суда въ томъ Опоньскомъ государствъ они не имъютъ, всеми людьми управляють духовныя власти... Идти тебе за сибирскіе предълы, искать за ними того Бъловодья, доставить къ намъ епископа древней въры благочестивой. А товарищи тебь готовы». Такъ повельль мив игуменъ... Шесть недыль мы въ Лаврентьевой обители пожили, ровно погостили, и потомъ всемеромъ пошли къ Бъловодью. Дошли въ Сибири до ръки Катуни и нашли тамъ христолюбивыхъ страннопріим-цевъ, что русскихъ людей за Камень въ Китайское царство переводять. Тамо множество пещерь тайныхъ, въ нихъ странники привитають, а немного подаль стоять сныговыя горы, верстъ за триста, коли не больше, ихъ видно... Перешли мы ть сныговыя горы и нашли тамъ келью да часовню, въ ней двое старцевъ пребывало, только не нашего были согласу, священства они не пріемлють. Однакожъ путь къ Бѣловодью намъ указали и проводника по маломъ времени сыскали... Шли мы черезъ великую степь Китайскимъ государствомъ сорокъ и четыре дня сряду. Чего мы тамъ ни натерпълись, какихъ бъдъ-напастей ни испытали; сторона незнакомая, чужая и совстви какъ есть пустая — нигдт человтва лица не увидишь, одни звтри бродять по той по пустынт. Двое нашихъ путниковъ тъми звърями при нашемъ видъны завдены были. Воды въ той степи мало, иной разъ дня два идешь, хотя-бъ калужинку какую встратить; а какъ увидишь издали свытичь водицу, обжишь къ ней обтомъ, забывая усталость. Такъ, однажды, увидавши издали ръчку, побъжали мы къ ней водицы напиться; бъжимъ. а изъ камышей какъ прыгнетъ на насъ звърь дикій, самъ полосатый и ровно кошка, а величиной съ медвъдя, двухъ странниковъ растерзалъ во едино мгновеніе ока... Много было бъдъ, много напастей!.. Но дошлитаки мы до Бъловодья. Стоитъ тамъ глубокое озеро да большое, ровно какъ море какое, а зовутъ то озеро Лопон-

скимъ \*) и, течетъ въ него отъ запада ръка Бъловодье \*\*). На томъ озеръ большіе острова есть. и на тъхъ островахъ живуть русскіе люди старой в'тры. Только и они священства не пріемлють, ніть у нихь архіереевь, и никогдалихь тамь не бывало... Прожилъ я въ томъ Бѣловодьѣ безъ малаго четыре года. Выпуску оттудова пришлымъ людямъ нъту, боятся тъ опонцы, чтобъ на Руси про нихъ не спознали и назадъ въ русское царство ихъ не воротили... И, живучи въ тъхъ мъстахъ, очень я по Россіи стосковался. Думаю себъ: «пускай мит хоть голову снимуть, а уйду же я оть техъ опонцевъ въ Россійское парство». А тамъ въ первые три года свіжаковъ \*\*\*) съ острововъ на берегъ великаго озера не пускають, пока не увърятся, что не сбъжить тоть человъкъ во матушку во Россію. На четвертомъ году хозяннъ, у котораго я проживаль въ батракахъ, сталъ меня съ собой брать на рыбную довлю. И ужъ скажу-жъ я вамъ, что только тамъ за рыбныя ловли! Много ръкъ видаль я на своемъ въку: живалъ при Лунаъ п на тихомъ Лону, а матушку Волгу съ верху до низу знаю, на вольномъ Янкъ на багреньяхъ бывалъ, за бабушку Гугниху пиваль \*\*\*\*), всв сибирскія раки мив вдосталь извастны, а нигдъ такого рыбнаго улова я не видалъ, какъ на томъ Бѣловодьѣ!.. Кажется, какъ къ нашимъ мѣстамъ бы да такія воды, каждый бы нищій гысячникомъ въ одинъ годъ сдівлался. Такое во всемъ приволье, что нигдъ по другимъ мъстамъ такого не видно. Всякіе земные илоды тамъ въ сбильъ родятся: и виноградъ и пшено сорочинское; одно только плохо: матушки ржицы нътъ и въ заволь... Но, какъ ни привольно было жить въ томъ Бѣловодьѣ, все-то меня въ Россію тянуло. Взяль меня однажды Сидоръ — хозяинь "мой — на рыбную ловлю, перебхали озеро, въ камышахъ пристали. Грѣшный человъкъ, хотълъ его соннаго побывшить (образована совъсть. Пьянъ онъ былъ на ту пору: чуть не полкувшина кумышки изъ сорочинскаго пшена съ вечера выпилъ; перевязаль его веревками, завернуль въ съти, самъ бъжать въ степи... Три мъсяца бродилъ я. питаясь кореньями да дикимъ лукомъ... Не зная дороги, все на стверъ держалъ по звъздамъ да по солнцу. На ръку, бывало, наткнешься, попробуешь

\*\*) Аксу — что значить по-русски бълая вода.

<sup>\*)</sup> Лонъ-Норъ, на островахъ котораго и по берегамъ, говорятъ, живеть насколько забытлых раскольниковь.

<sup>\*\*\*)</sup> Новый, недавній пришлець. \*\*\*\*) Бабушка Гугниха уральскими (прежде япцкими) казаками считается ихъ родоначальницей. Послъ багренья рыбы и на всякихъ иныхъ ппрахъ первую чару тамъ пьють за бабушку Гугниху. \*\*\*\*\*) \Guth.

броду, нѣтъ его. и пойдешь обходить ту рѣку; иной разъ идешь верстъ полсотни и больше. На сибирскомъ рубежѣ стоять сивжныя горы; безъ проводника, не зная тамошнихъ мъсть, ихъ ввъкъ не перелъзть, да послалъ Господь мнъ добраго человъка изъ варнаковъ — бъглый каторжный, значитъ — вывелъ на Русскую землю!... Спаси его Господи и помилуй!

Замолчаль Якимъ Прохорычъ и грустно склонилъ голову.

Всв молчали подъ впечатленьемъ разсказа.

— Что-жъ, опять ты пошель въ монастырь къ своему игумну? — черезъ нъсколько минутъ спросилъ у паломника Патапъ Максимычъ.

— Не дошель до него, — отвъчаль тотъ. — Дорогой узналь, что монастырь нашь закрыли, а игумень Аркадій за Дунай къ некрасовцамь перебрался... Еще свъдаль я, что тъмъ временемъ, какъ проживалъ я въ Бъловодъъ, наши сыскали митрополита и водворили его въ австрійскихъ предълахъ. Побрелъ я туда. Съ немалымъ трудомъ и съ большою опаской перевели меня христолюбцы за рубежъ австрійскій, и сподобилъ меня Господь узрѣть недостойными очами святую митрополію Білой Криницы во всей ея славі.

— Разскажи намъ про это мѣсто, — спрашивалъ Стуколова Патапъ Максимычъ. — Все разскажи, поподробну.

 Поистинѣ, — съ торжественностью продолжалъ паломникъ: - явися благодать спасительная всемъ человекомъ, живущимъ по древлеблагочестивой въръ. Нашелъ я въ Бълой Криницъ радость духовную, ликованіе неумолкаемое о господинъ владыкъ митрополитъ и епископахъ и о всемъ чину священномъ. Двъсти лътъ не видано и не слыхано было у нашихъ христіанъ своей священной ісрархін, ныні она воочію зрится. Притекъ я въ Бълую Криницу, встрътилъ тамъ кое-кого изъ лаврентьевскихъ мниховъ. Меня узнали, властямъ монастырскимъ обо мив доложили. Разсказалъ я имъ по ряду про свое сибирское хожденье и про житье въ Биловодьт. Они меня страннаго встмъ успокоили, келью мит дали и одёжу монастырскую справили. Быль и у самаго владыки Амвросія подъ благословеньемъ, и онъ черезъ толмача много меня разспранивать изволиль обо всёхъ моихъ по дальнимъ странамъ хожденьяхъ. Прожилъ я въ той Бѣлой Криницѣ два съ половиною года, ѣздилъ оттоль и за Дунай въ некрасовскій монастырь Славу, и тамо привелъ меня Богъ свидѣться съ лаврентьевскимъ игумномъ Аркадьемъ. Немало вечеровъ въ тайныхъ бесѣдахъ у насъ протекло съ симъ учительнымъ старцемъ. Многое разсказывалъ я ему про три хожденія наши: про евфратское, египетское и въ Беловодье. И скорбелъ я нередъ нимъ, заливаясь слезами: «Не благословилъ Богъ нашъ подвигь: больше семидесяти учениковъ твоихъ, отче, три раза въ дальнія страны ходили и ничего не сыскали, и всъ-то семьдесять учениковъ полегли во чужихъ странахъ, единъ азъ гръшный въ живыхъ остался». Отвъчаль на такія ръчи старецъ, меня уткшая, а самъ — отъ очію слезы испуская: «Не скорби, брате, —говорилъ онъ: — не скорби и душевнаго унынія бъгай: аще троечастный твой путный подвигь и тщетенъ остался, но паче возвеселиться должень ты нынъ съ нашими радостными лики: обрѣли мы святителей, и теперь у насъ полный чинъ священства. За труды твои церковь тебя похваляеть и всегда за тебя молить Бога будеть, а трудникамъ, что нуждною смертью въ пути животъ свой скончали — буди имъ въчная память въ роды и роды!..» Тутъ упалъ я къ честнымъ стопамъ старца, открылъ передъ нимъ свою душу, повъдалъ ему мои сомнънія: «Прости, — сказалъ ему:—святый отче, разръши недоумънный мой помыслъ. Корень іерархіи нашей оть грековъ изыде, а много я видалъ греческихъ властей въ Царьградъ, въ Герусалимъ и во Египтъ: пестра ихъ въра, благочестія обнажена совершенно. Какъ же новая іерархія отъ столь мутнаго источника изыде, како въ свътлую ръку претворится?» II довольно поучиль меня старецъ Аркадій, и бесъдою душеполезной растопилъ окаменълое сердце мое, отогналь отъ меня лукаваго духа. Потомъ и самъ я изслъдовалъ все дъло подробно, и со многими искусными въ божественномъ писаніи старцами много бестдоваль-и въ конецъ удостовърился, что наша священная іерархія истинна и правильна!.. Ей! Передъ Господомъ Богомъ свидътельствую вамъ и всёхъ васъ совершенно завёряю, — прибавилъ, вставая съ мъста и подходя къ иконамъ, паломникъ: — истинна древлеправославная австрійская іерархія, н'єть въ ней ни едина порока! Медленною поступью подошла Манева къ паломнику и твер-

пымъ голосомъ сказала:

— Не чаяла тебя видъть, Якимъ Прохорычъ!.. Какъ изъ гроба сталъ предо мною... Благодарю Господа и поклоняюся Ему за всѣ чудодѣянія, какія оказать Онъ надъ тобою.

Поклонилась мать Манееа паломнику и скорой, едва слышной поступью пошла изъ горницы, а поровнявшись съ Фленушкой, сказала ей шопотомъ:

— Пойдемъ... Евпраксію позови... Укладываться... Чѣмъ

свъть, поъдемъ.

— Зачъмъ же ты, Якимъ Прохорычъ, ушелъ изъ митро-поліи? — спросила Аксинья Захаровна у Стуколова.

- Творя волю епископа, преосвященнаго господина Софронія, внушительно отвѣчалъ онъ п, немного помолчавъ, сказалъ: Черезъ два съ половиною года послѣ того, какъ водворился въ Бѣлой Криницѣ, прибылъ нѣкій благочестивый мужъ Степанъ Трифонычъ Жировъ, начетчикъ великій, всей Москвѣ знаемъ. До учрежденія митрополіп утолялъ онъ въ Россіи душевный гладъ христіанъ, привлекая къ древлему благочестію никоніанскихъ іереевъ. Письма привезъ онъ изъ Москвы, и скоро его митрополитъ по всѣмъ духовнымъ степенямъ произвелъ: изъ простецовъ въ пять дней сталъ онъ епископъ Софроній и воротился въ Россію. Бѣлокриницкія власти повелѣли мнѣ находиться при немъ. Съ нимъ и прі-ѣхалъ я до Москвы.
- II за Волгу онъ же прислаль тебя? спросиль Патапъ Максимычъ.
- Онъ же, только совствъ по другому дѣлу. Не по церковному, — отвъчалъ Якимъ Прохорычъ.

— Что за дело? — продолжаль разспросы Патапъ Ма-

ксимычъ.

Стуколовъ замолчалъ.

— Коли клятвы не положено, чтобы тайны не повъдать, что не говоришь?.. — сказаль Патапъ Максимычъ.

— Клятвы не положено и приказу молчать не сказано, —

вполголоса проговорилъ Стуколовъ.

— Зачвиъ же насъ въ неввдины держишь? — сказалъ Патапъ Максимычъ. — Здвсь свои люди, стары твои друзья, кондовые пріятели, а кого не знаешь — то чада и домочадды ихъ.

легиндоходП ания высом.

— Видно, долга разлука холодитъ старую дружбу, — вполголоса промолвиль Чапуринъ Ивану Григорьичу.

— Скажу, — молвилъ Стуколовъ. — Только не при женахъ

говорить бы...

— Ахъ! батька! Уйти можемъ, — воскликнула Аксинья Захаровна. — Настя, вели-ка Матренъ заъдки-то въ задню нести. Пойдемте, Арина Васильевна, Грунюшка, Параша. Никифору-то не уйти ли съ нами, Максимычъ?

— Ступай-ка съ ними въ самомъ дѣлѣ, — сказалъ ему Па-

тапъ Максимычъ.

Никифоръ пошелъ, съ горестью глядя, что Матрена въ заднюю несеть однъ сладкія завдки. Разноцевтные графины и солененькое остались, по приказу хозяина, въ передней горницъ.

Обведя собестдниковъ глазами, Стуколовъ началъ:

— Воть вы тысячники, богатен: пересчитать только деньги

ваши, такъ не одинъ разъ устанешь... А я что передъ вами?... Убогій странникъ, нищій, калика перехожій... А стоитъ мнѣ захотъть, всъхъ милліонщиковъ богаче буду... Не хочу. Отрекся отъ міра и отъ богатства отказался...

— Научи насъ, какъ сдълаться милліонщиками, — слегка

усмёхнувшись, сказалъ удёльный голова.

— Научу... И будете милліонщиками, — отвъчалъ Стуко-ловъ. — Безпремънно будете... Мнъ не надо богатства... Передъ Богомъ говорю... Только маленько работы отъ васъ потребуется.

— Какой же работы? — спросиль голова.

— Не больно тяжелой; управиться сможете. Да не о томъ теперь ръчь... Покамъстъ... — съ запинками говорилъ Стуколовъ. — Земляного масла хотите? — примолвилъ онъ шопотомъ. Вев переглянулись.

— Что за масло такое? — спросилъ Чапуринъ.

— Не слыхаль?.. — съ лукавой усмъшкой отвътилъ палом-никъ. — А изъ чего это у тебя сдълано? — спросилъ онъ Па-тапа Максимыча, взявши его за руку, на которой для праздника надъты были два дорогіе перстня.

— Изъ золота.

— По-нашему, по-сибирски — это вемляное масло. Видаль ли кто изъ васъ, какъ въ землъ-то сидить оно?

— Кому видъть? Никто не видаль, — отозвался Чапуринъ.

— А я видаль. — сказаль паломникъ. — Бывало, какъ жилъ въ спбирскихъ тайгахъ, самъ доставалъ это маслецо, все это дъло знаю вдоль и поперекъ. Не въ проносъ будь слово сказано, знаю, какимъ способомъ и въ Россію можно его вывозить... Смекаете?

— Да въдь это далеко, — замътилъ Патапъ Максимычъ. —

Въ Сибири. Памъ не рука.

— Ближе найдемъ, — отвъчалъ паломникъ. — По золоту ходите, по серебру бродите... Понимаете вы это?

— Развъ есть за Волгой золото? Быть того не можеть!

Шутки ты шуташь надъ нами, — сказалъ удёльный голова. -- Извъстно, здъсь въ Осиповкъ опричь илу да песку нътъ ничего. А по близости найдется, — сказалъ Стуколовъ. — Слушайте! Дорогой, какъ мы изъ австрійскихъ преділовь съ еписпономъ въ Москву фхали, разсказалъ я ему про свои хожденья, говориль и про то, какъ въ сибирскихъ тайгахъ землянымъ масломъ запиствовался. Епископъ тутъ и открылся мит: допрежь въ Москвт постоялый дворъ онъ держалъ, п нъкіе отъ христіанъ земляное масло изъ Сибири ему важивали, въ осетрахъ да въ бълугахъ, еще въ меду. Епископа

брать путь-дорогу привезенному маслу показываль, куда, значить, следуеть идти ему. Хоть дело запретное, да находились люди, что съ радостью масло то покупали. Однакожъ начальство сведало. Тогда и пришло на мысль епископу, чемъ тайно сбытомъ земляного масла заимствоваться, лучше настоящимъ дѣломъ, какъ есть по закону, искать золота. Въ Сибирь не разъ Жировы тадили прінска открывать. Найти золотой прінскъ тамъ немудреное дело, только нашему брату не дадуть имъ пользоваться. Ты сыщешь, а богатый золотопромышленникъ изъ-подъ носу его у тебя выхватить, къ своимъ рукамъ приберетъ, а тебя изъ гайги-то въ зашей, чтобъ и духа твоего тамъ не было. Это такъ, это я самъ видалъ, какъ въ Сибири проживаль. И узналь преосвященный нашь владыка, что недалече отъ родины его, въ Калужской, значить, губернін, тоже есть золото. Поглядели, въ самомъ деле нашли песокъ золотой. Не оглашая дёла, купили они золотоносное мъсто у тамошняго барина, иятьдесять десятинъ. Въ Петербургь пробы возили; тамъ пробу дълали и сказали, что точно туть золого есть \*). Разсказавши про такое дело, епископъ и говорить: «Этимъ деломъ мне теперь заниматься нельзя, санъ не дозволяеть, но есть, говорить, у меня братья родные и други - пріятели, они при томъ дѣль оудуть... А передъ самымъ. говорить, отъездомъ монмъ въ Белу-Криницу мив отинсывали, что за Волгой по тамошнимъ лесамъ водится золото. Я, говорить, тебя туда замъсто послушанія пошлю спровъдать. правду-ль мит отписывали, а если найдешь, предложи тамъ кому изъ христіанъ, не пожелаеть ли кто со мной его добывать...» Воть я и пришель сюда, творить волю пославшаго.

— Что-жъ, нашелъ? — съ нетеривныемъ спросиль Патапъ Максимычъ.

— Видимо-невидимо! — отвътилъ Стуколовъ. — Всю Сибиръвдоль и поперекъ изойди, такого богатства не сыщешь. Золото само изъ земли лъзетъ... Глядите!

И, вынувъ изъ кармана замшевый мешокъ, въ какихъ крестьяне посять деньги, Стуколовь развязаль его, и густая струя золотого песку носыпалась на чайное блюдечко.

<sup>\*)</sup> Истинное происшествіе. Кочуевь, которому принадлежить первая мысль объ устроенін Белокриницкой ісрархін, вивств съ братьями Жировыми, купцомъ Заказновымъ и племянникомъ своимъ Александромъ Кочуевымъ, искали золото въ Калужской губернии. Для этого въ 1849 году купили у г. Поливанова 50 десятинь земли и, чтобы не огласить цели покушки, говорили, что думають устроить химическій заводь. Заказновь привезъ въ Петербургъ непромытый песокъ, говоря, что онъ взять на купленной у Поливанова земль. По свидътельству пробирера Гронмейра, въ пудъ непромытаго песка съ глиной найдено было 61/4 долей золота и 25 долей серебра-

Всѣ столпились вкругь стола и жадно смотрѣли на золотую струю. Ни слова, ни звука... Даже дыханье у всѣхъ сперлось. Одинъ маятникъ стѣнныхъ часовъ мѣрно микалъ за перегородкой.

Вдругь скрипъ полозьевъ. Остановились у воротъ сани.

Внизу забъгали, въ съняхъ засуетились.

Патапъ Максимычъ очнулся и побѣжалъ гостей встрѣчать. Паломникъ не торопясь высыпалъ золотой несокъ съ блюдечка въ мѣшокъ и крѣпко завязалъ его.

— Гдѣ нашелъ?.. Въ какомъ мѣстѣ? — спрашивалъ его Алексѣй, едва переводя духъ и схвативъ паломника за руку.

— Неподалеку отсюда, въ лъсу... — равнодушно молвилъ

Стуколовъ, кладя мѣшокъ въ карманъ.

Загорълись у Алексъя глаза. «Воть счастье - то Богь посылаеть, —подумаль онъ. — Накопаю я этого масла, тогда.. »

Патапъ Максимычъ вошелъ въ горницу, ведя подъ руку старика Снѣжкова. За нимъ шелъ молодой Снѣжковъ.

## Глава двънадцатая.

Струя золотого песку, пущенная паломникомъ, ошеломила гостей Патапа Максимыча. При Снѣжковыхъ разговоръ не клеился. Данилѣ Тихонычу показалось страннымъ, что ему отвѣчають нехотя и невпопадъ, и что самъ хозяинъ былъ какъ бы не по себѣ.

«Что за притча такая?—думають Снъжковы.—Звали именинный пиръ пировать, невъсту хотъли показывать, родниться затъвали, а пріъхали— такъ хоть бы пустымъ словомъ встрытили насъ. Будто и не рады, будто мы лишніе, нежданные». Коробило отца Снъжкова— самолюбивъ былъ старикъ.

Межъ тымъ Патапъ Максимычъ, улуча минуту, подощелъ къ Стуколову. Стоя у божницы, паломникъ внимательно разглядывалъ старинныя иконы. Патапъ Максимычъ вызвалъ его

на нару словъ въ боковущу.

— Это Снѣжковы пріѣхали, — сказаль онь: — богатые купцы самарскіе, старикъ-оть мнѣ большой пріятель. Денегъ куча. никакихъ капиталовь онь не пожальсть на развѣдки. Сказать ему, что ли?

— Оборони Господи! — отвъчалъ Стуколовъ. — Строго - настрого наказано. чтобъ, одричь здёшнихъ жителей, никому словечка не молвить... Тамъ посл'є что Богъ дасть, а теперь нельзя.

Не по нраву пришлись Чапурину слова паломника. Однако сдълалъ по его: и куму Ивану Григорьичу, и удъльному го-

ловъ, и Алексъю шепнулъ, чтобъ до поры до времени они про золотые прінски никому не сказывали. Дюкова учить было нечего, тотъ былъ со Стуколовымъ заодно. Къ тому же парень былъ не говорливаго десятка, въ молчанку больше любилъ играть. Кой - какъ завязалась бесъда, но бесъдовали невесело. Не

стала весельй бесьда и тогда, какъ вошла въ горницу Аксинья Захаровна съ дочерьми и гостями. Манееа не вышла взгля-

нуть на суженаго племянницы.

Когда Настя входила въ горницу, молодой Снежковъ стояль возл'в Алексия. Онъ быль одить «по-модному»: въ щегольской короткополый сюртукъ и черный открытый жилетъ, на немъ блествла золотая часовая цвпочка со множествомъ разныхъ привъсокъ. Бълье на Снъжковъ было чистоты былоснѣжной, на лѣвой рукѣ была натянута былая перчатка. Михайла Данилычъ принадлежалъ къ числу «образованныхъ старообрядцевъ», что давно появились въ столицахъ, а лътъ двадцать тому назадъ стали показываться и въ губерніяхъ. Строгіе рогожскіе уставы не смущали ихъ. Не върили они, чтобъ въ иноземной одеждъ, въ клубахъ, театрахъ, маскарадахъ много было гръха, и Михайла Данилычъ не разъ, сидя въ особой комнать Новотронцкаго, съ сигарой въ зубахъ, за стаканомъ шампанскаго, отъ души хохоталъ съ подобными себъ надъ увъщаньями и проклятьями рогожскаго попа Ивана Матевича, въ новыхъ обычаяхъ видввшаго конечную погибель старообрядства.

Михайла Данилычь быль изъ себя красивъ, легкія рябины не безобразили его лица: взглядъ былъ веселый, открытый, умный. Но какъ невзраченъ показался онъ Настъ, когда она

перевела взоръ свой на Алексъя!

Патапъ Максимычъ познакомилъ съ женой и дочерьми. Усълись: старикъ Сивжковъ рядомъ съ хозяйкой, принявшейся

снова чай разливать, сынъ возлѣ Патапа Максимыча.

— Просимъ полюбить насъ, лаской своей не оставить, Аксинья Захаровна, — говорилъ хозяйкъ Данила Тихонычъ. — - И парнишку моего лаской не оставьте... Вы не смотрите, что на немъ такая одёжа... Что станешь дёлать съ молодежью? Въ городъ живемъ, въ столицахъ бываемъ; нельзя... А по душъ, сударыня, парень онъ у меня хорошій, какъ есть, нащего стараго завъта.

— Что про то говорить, Данила Тихонычъ, — отвѣчала Аксинья Захаровна, съ любопытствомъ разглядывая Михайлу Данилыча и переводя украдкой глаза на Настю. — Извъстно, люди молодые, незрълые. Не на вътеръ стары люди говаривали: «незрълъ виноградъ невкусенъ, младъ человъкъ неискусень; а молоденькій умокь, что весенній ледокь»... Пройдуть, батюшка Данила Тихонычь, красные-то годы, пройдеть молодость: возлюбять тогда и одёжу степенную, святыми отцами благословенную и намь, грішнымь, запов'яданную, возлюбять и старинку нашу боголюбезную, свычаи да обычаи, что дідами-прадідами нерушимо уложены.

— Это вы правильно, Аксинья Захаровна, — отвъчаль старый Снъжковъ. — Это, значить, вы какъ есть въ настоящую

точку попали.

— Куда я попала, батюшка? — съ недоумъньемъ спросила

Аксинья Захаровна.

— Въ настоящую точку, значить, въ линю, какъ есть, — отвътиль Данила Тихонычъ. — Потому, значить, въ вашихъ словахъ, окромя настоящей справедливости, нътъ ничего-съ.

— Невдомекъ мнѣ, глупой, ваши умныя рѣчи, — сказала Аксинья Захаровна. — Мы люди простые, темные, захолуст-

ные, простите насъ, Христа ради!

— А ты слушай да ръчей не перебивай, — вступился Патапъ Максимычь, и безмолвная Аксинья Захаровна покорно устремила взоръ свой къ Снъжкову: «говорите, молъ, батюшка

Ланила Тихонычъ, слушать велить».

Прочіе, кто были въ горницѣ, молчали, глядя въ упоръ на Снѣжковыхъ... Пользуясь тѣмъ, Никифоръ Захарычъ тихохонько вздумалъ пробраться за стульями къ завѣтному столику, но Патапъ Максимычъ это замѣтилъ. Не ворочая головы, а только скосивъ глаза, сказалъ онъ:

-- Алексті!

Алексъй проснулся изъ забытья. Все время сидъть онъ, опустя глаза въ землю и не слыша, что вкругъ него говорится... Золото, только золото на умъ у него... Услышавъ хозяйское слово и увидя Никифора, всталъ. Волкъ повернулъ назадъ и, какъ ни въ чемъ не бывало, съ тяжелымъ вздохомъ усълся у печки, возлъ выхода въ боковушку. И ужъ какъ же

ругался онъ самъ про себя.

— По нынъшнимъ временамъ, сударыня Аксинья Захаровна, — продолжалъ свои ръчи Данила Тихонычь: — нашему брату купцу, особенно изъ молодыхъ, никакъ невозможно старыхъ обычаевъ во всемъ соблюсти. Что станешь дълать? Такія времена пришли!.. Изойдите вы теперь всё хорошіе дома по московскому аль по петербургскому купечеству, изъ нашего то-есть сословія, вездѣ это найдете... Да и что за грѣхъ коли правду сказать, Аксинья Захаровна? Была бы душа чиста да свята. Такъ ли? Всѣ эти грѣхи не смертные, всѣ эти грѣхи замолимые. Покаемся, Богъ дастъ, успѣемъ умолить

Создателя... а некогда да недосугъ, праведниковъ да молитвенниковъ попросимъ. Они свое дѣло знаютъ — разомъ замолятъ грѣхъ.

— Велика молитва праведниковъ предъ Господомъ, — съ

набожнымъ вздохомъ молвила Аксинья Захаровна.

Стуколовъ нахмурился. Какъ ночь смотритъ, глазъ не сводя

со стараго краснобая.

- Я вамъ, сударыня Аксинья Захаровна, про одного моего пріятеля разскажу, продолжаль старикъ Снѣжковъ. Стужинъ есть, Семенъ Елизарычъ, въ Москвѣ. Страшный богачъ: двадцать пять тысячъ народу у него на фабрикахъ кормится. Слыхали, поди, Патапъ Максимычъ, про Семена Елизарыча? А можетъ статься, и встрѣчались у Макарья онъ туда каждый годъ ѣздитъ.
- Какъ про Стужина не слыхать, отвътилъ Патант Максимычъ: люди извъстные. Милліонахъ, слышь, въ десяти.
- Посчитать, и больше наберется, отвычать Данила Тихонычь. Поистинь, не облыжно доложу вамь, Аксинья Захаровна, такихь людей промежь нашихь христіань, древляго то-есть благочестія, немного найдется... Столпъ благочестія!.. Адаманть!.. Да-сь. Такь его рогожскій священникь нашъ, батюшка Ивань Матвычь, и вь глаза и за глаза воветь, а матушка Пульхерія, рогожская то-есть игуменья, всымъ говорить, что воть безь малаго сто годовь она на свыть живеть, а такого благочестія, какъ въ Семень Елизарычь, ни въ комъ не видывала... Черезь него, сударыня Аксинья Захаровна, можно сказать, все Рогожское держится, имъ только и дышить: потому, знаете, оть начальства нонь строгости, а Семень Елизарычь съ высокими людьми водить знакомство... И оберегаеть.

— Дай ему Богъ добраго здоровья и души спасенія, — набожно, вполголоса проговорила Аксинья Захаровна. — Слыхали мы про великія добродітели Семена Елизарыча. Сирымъ и вдовымъ заступникъ, нищей братіи щедрый податель, страннымъ покой, болящимъ призрініе... Дай ему Господи тілес-

наго здравія и душевнаго спасенія...

— Такт-съ, — отвътилъ Данила Тихонычь. — Истину изволите говорить, сударыня Аксинья Захаровна... Ну, а ужъ насчеть хоша бы, примъромъ будучи сказать, эгого табачнаго зелья, и дъткамъ не возбраняетъ, и самъ въ чужихъ людяхъ не брезгуетъ... На этомъ ужъ извините...

- Сквернится? - грустно, чуть не со слезами на глазахъ

спросила Аксинья Захаровна.

 Одно слово — извините! — съ улыбкой отвъчалъ Данила Тихонычъ.

Стуколовъ илюнулъ, всталъ со стула, быстро прошелся раза два въ сторонкъ и, нахмуренный пуще прежняго, усълся на

прежнее мъсто.

— Что дѣлать, сударыня? — продолжалъ Снѣжковъ. — Слабость, соблазнъ; на всякій часъ не устоишь. Немало Семена Елизарыча матушка Пульхерія началить. Журить она его, журить, вычитаеть ему все, что слѣдуеть, а напослѣдокъ смилуется и сотворитъ прощенье. «Дѣлать нечего, скажетъ, грѣхи твои на себя вземлемъ, только вѣру крѣпко храни... Будешь вѣру хранить, о грѣхахъ не тужи: замолимъ».

— Много можетъ молитва праведника, — съ набожнымъ вздохомъ промолвила Аксинья Захаровна. — Единъ праведникъ за тысячу грѣшниковъ умоляетъ... Не прогнѣвался еще до конца на насъ грѣшныхъ Царь Небесный, посылаетъ въ міръ праведныхъ. Воть и у насъ своя молитвенность есть... Сестра Патапу-то Максимычу, матушка Манева комаровская. Можетъ, слыхали?

— Много наслышаны, — отвъчалъ Снъжковъ. — По нашимъ мъстамъ сказываютъ, что у ней въ обители отмънно хорошо и по чину содержится все... Да, сударыня, Аксинья Захаровна, это точно-съ, дана вамъ благодать Божія... Со своей молитвенницей невпримъръ спокойнъе жить. Иной, чувствуя прегръщенія, и захотъль бы самъ гръхи свои замаливать, да сами посудите, есть ли время ему?.. Недосуги, хлопоты... Хоть нашего брата возьмите, какъ, при нашей то-есть коммерціи, станешь грѣхи замаливать? Суета все: кричишь, бранишься, ссоришься, времени-то и не хватаеть на Божіе дело... Да и то сказать: примешься самъ-оть замаливать да, не зная сноровки, еще пуще, пожалуй, на душу-то нагадишь. Въдь во всякомъ дъль надо сноровку знать... А праведнику это дъло завсегда подходящее, потому что онъ на томъ ужъ стоить. Онъ ужъ маху не дастъ, потому сноровку въ своемъ дѣлѣ знаетъ, за дѣло взяться умѣетъ. А намъ куда! Не пори, коли шить не умбешь... Ваше дёло женское, еще туда-сюда, потому что домосъдничаете и молитвамъ больше нашего навыкли, а какъ нашъ-отъ брать примется, курамъ на смѣхъ - хоть дъло все брось... Xa-xa-xa!..

И раскатился старый Снѣжковъ громкимъ хохотомъ. Но, кромѣ сына, никто не улыбнулся ни на рѣчи ни на хохотъ его. Всѣ молча сидѣли, Аграфена Петровна особенно строго поглядѣла па разскавчика, но онъ не смотрѣлъ въ ея сторону. Стуколова такъ и подергивало; едва могъ себя сдерживатъ.

Аксинья Захаровна про себя какую-то молитву читала.

Чтобы поворотить разговоръ на другое, Патапъ Максимычъ напомнилъ Сиъжкову:

— Такъ что-жъ про Стужина-то зачали вы. Данила Тихонычъ? — Насчеть нонтиней молодежи хотыть сказать, — отвычаль Данила Тихонычь. — У Семена Елизарыча. — продолжаль онь, обращаясь къ Аксинь Захарови :- сынки-то во фракахъ, сударыня, щеголяютъ, — знаете, въ этакой курткъ съ хвостиками?.. Всему обучены... А ежели теперь придти на баль, али въ театръ на нихъ посмотръть, отъ графовъ да отъ князей инчить отличить невозможно, купецкаго званія и духу нътъ... А коммерція изъ рукъ не валится, большая помога отиу. Въ коммерческой академін обучались, произошли всякую науку, медали за ученье получили, не на вывъску только, а карманныя, безь ушковь, значить, и ленты нъть, - прибавиль онь, поправляя виствшую у него на шет, на Аннинской ленть, золотую медаль. Ну, да хоть и безъ ушковъ, а все же медаль, почесть, значить... На дочерей бы Семена Елизарыча посмотръли вы, Аксинья Захаровна, ахнули бы, просто ахнули... По-французскому такъ и рѣжуть, какъ есть самыя настоящія барышни. ІІ если гді баль, танцують вплоть до утра, и въ театры вздять, въ грвхъ того. по нонвшнимъ временамъ, не поставляютъ. А ужъ одъваются какъ, по триста да по четыреста цълковыхъ платье... И всякую мелочь даже на нихъ, до послъдней, съ позволения сказать, исподницы, шьють французенки на Кузнецкомъ мосту... Поглядъли бы вы, какъ на балъ онъ разодънутся, — любо-дорого посмотрѣть... Въ позапрошломъ году, зимой, сижу я разъ вечеремь у Семена Елизарыча, было еще изъ нашихъ человъка два: сидимъ, про дъла толкуемъ, а чай разливаетъ матушка Семена Елизарыча, старушка древняя, ръдко когда и въ люди кажется, больше все на молитвъ въ своемъ мезонинъ пребываеть. Хозяюшка-то Семена Елизарыча въ ту пору на баль собиралась въ Купеческое собраніе. Въ первый разъ дочерейто везла туда... Бабушкъ, понятно дъло, хочется тоже поглядъть, какъ внучки-то вырядятся. Напоила насъ чаемъ, а сама сидить въ гостиной, нейдеть вь свою горенку, дожидается... И вышли внучки, въ дорогія кружева разодіты. всі въ цвітахъ, ну, а руки-то но локоть, какъ теперь водится, голы, и шея до илечь голая, и груди наполовину... Какъ взвидъла ихъ Божія старушка, такъ и всилеснула руками. «Матушки, кричить, совствиь нагія!» Да и ну насъ турить вонь изъ гостиной. «Уйдите, говорить, отды родные, Христа ради. уйдите: не глядите на дѣвокъ, не срамите ихъ». Такъ мы со сиѣху и померли.

Съ изумленьемъ глядѣли всѣ на Снѣжкова. Аксинья Захаровна руки опустила, ровно столбнякъ нашель на нее, только шепчетъ вполголоса:

— Мать Пресвята Богородица! И шея и груди!.. Господи

помилуй, Господи помилуй!

Фленушка глаза опустила, Параша слегка покраснъла, а Настя съ злорадной улыбкой взглянула на Данилу Тихоныча, потомъ на отца. Глаза ея заблистали.

Стуколовъ не выдержалъ. Раскаленными угольями блеснули черные глаза его, и легкія судороги заструнлись на испитомъ лицѣ паломника. Порывисто вскочилъ онъ со стула, поднялъ руку, хотѣлъ что-то сказать, но... схвативъ шалку и никому не поклонясь, быстро пошелъ вонъ изъ горницы. За нимъ Дюковъ.

— Куда вы?.. Куда ты, Якимъ Прохорычъ?.. — говорилъ Патапъ Максимычъ, выбъжавъ слъдомъ за ними въ съни...

Не старый другъ, не чудный паломникъ, золото, золото

уходило.

— Душт претить! — отвъчалъ Стуколовъ. — Не стерпъть мнъ хульныхъ ръчей суеслова... Лучше уйти... Прощай, Па-

тапъ Максимычъ!.. Прощай!..

— Да что ты... Полно!.. Господь съ тобой, Якимъ Прохорычъ, — твердилъ Патапъ Максимычъ, удерживая паломника за руку. — Вѣдь онъ богатый мельникъ, — шутливо продолжалъ Чапуринъ: — двѣ мельницы у него есть на морѣ на окіанѣ. Помолъ знатный: одна мелетъ вздоръ, друга чепуху... Ну и пусть его мелютъ... Тебѣ-то что?

— Не могу. Душа не терпить хульныхъ словесь! — отвѣтилъ Стуколовъ. — Прощай, пусти меня, Патапъ Максимычъ.

— Да куда-жъ ты, на ночь-то глядя? — уговариваль его Патапъ Максимычъ. — Того и гляди мятель еще поднимется, слышь, вътеръ какой!

Мятели, вьюги, степные бураны давно мнѣ привычны.
 Слаще въ полѣ мерзнуть, чѣмъ уши сквернить мерзостью суе-

словія. Прощай!

Умаливаль, упрашиваль Патапъ Максимычь стариннаго друга-пріятеля переночевать у него, насилу уговориль. Согласился Стуколовъ съ условіемъ, что не увидить больше Сніжковыхъ, ни стараго ни молодого. Возненавидіть онъ ихъ.

Патанъ Максимычъ кликнулъ въ сени Алексея.

— Якимъ Прохорычъ усталъ, отдохнуть ему хочется, — сказалъ онъ. — У тебя пускай заночуетъ. Успокой его. А къ ужинъ въ горницу приходи, — промолвилъ Патапъ Максимычъ вполголоса.

Алексвй съ паломникомъ внизъ пошли. Патапъ Максимычъ съ молчаливымъ купцомъ Дюковымъ къ гостямъ воротились. Тамъ старый Ситжковъ продолжалъ разсказы про житьебытье Стужина: знайте, дескать, съ какими людьми мы волимся!

«Что-жъ это такое? — думалъ Патапъ Максимычъ, садясь возлѣ почетнаго гостя. — Коли шутки шутки при дѣвкахъ шутить не годится... Неужели вправду онъ говоритъ? Чудное дѣло!»

Разсказывалъ Данила Тихонычъ про балы да про музыкальные вечера въ московскомъ купеческомъ собранія, помя-

нулъ и про голыя шен.

— Да зачёмъ же это у васъ дёвокъ-то такъ срамять? — спросилъ наконецъ Патапъ Максимычъ. — Какой ради при-

чтүжки от-гикдоп йэдэгод тишго иниг

— Такъ водится, Патапъ Максимычъ, — съ важностью отвътилъ Сньжковъ. — Въ Петербургъ аль въ Москвъ завсегда такъ на балы ъздятъ: и дъвицы и замужнія. Такое ужъ заведенье.

— И замужнія? — проговориль Патапь Максимычь, при-

стально поглядевъ на Снежкова.

— II замужнія, — спокойно отвітиль Данила Тихонычь. —

Безъ этого нельзя. Вездъ такъ.

Ни слова Патапъ Максимычъ. «Что-жъ это за срамъ та-кой?—разсуждаетъ онъ самъ съ собою.—Какъ же это жену-то свою голую напоказъ чужимъ людямъ возить?.. Неладно, неладно!..»

Какъ нарочно, и молодой Снѣжковъ въ такіе же разсказы пустился. У него, что у отца, то же на умѣ было: похвалиться передъ будущимъ тестемъ: «вотъ, дескать, съ какими людьми мы знаемся, а вы, дескать, спволапые, живучи въ захолустъѣ, понятія не имѣете, какъ хорошіе люди въ столицахъ живуть». И разсказывалъ молодой Снѣжковъ про балы и маскарады, про музыкальные вечера и театральныя представленья. Слушай, молъ, Настасья Патаповна, какое тебѣ житье будетъ развеселое; выйдешь замужъ за меня, какъ сыръ въ маслѣ станешь кататься. А она съ перваго взгляда понравилась Михайлѣ Данилычу, и ужъ думалъ онъ, какъ въ Москву съ ней переѣдетъ жить, танцовать ее и по-французски выучитъ, да, разодѣвши въ шелки-бархаты, повезетъ на Большую Дмитровку въ Купеческое собраніе. Такъ и ахнутъ всѣ: «откуда, молъ, взялась такая раскрасавица?»

— А лѣтомъ, — продолжалъ онъ: — Стужины и другіе богатые купцы изъ нашихъ въ Сокольникахъ да въ Паркѣ на дачахъ живугъ. Собираются чуть не каждый Божій день вивств всв, кавалеры, и двищы, и молодыя замужнія женщины. Музыку вздять слушать, верхомъ на лошадяхъ катаются.

- Какъ же это верхомъ, Михайла Данилычъ? спросила Аксинья Захаровна. Этого мнь старухъ что-то ужъ и не понять! Неужели и дъвицы и молодицы на коняхъ верхомъ?
  - Верхомъ, Аксинья Захаровна, отвъчалъ Снъжковъ.

Ай, срамъ какой! — вскрикнула Аксинья Захаровна,

всплеснувъ руками. — Въ штанахъ?

— Зачёмъ въ штанахъ, Аксинья Захаровна? — отвёчалъ Михайла Данилычъ, удивленный словами будущей тещи. — Платье для того особое шьютъ, длинное, съ хвостомъ аршина на два. А на коней бокомъ салятся.

Дѣвушки зардѣлись. Аграфена Петровна строгимъ взглядомъ окинула разсказчика. Настя посмотрѣла на Патапа Максимыча, и на душѣ ея стало веселѣе; чуяла сердцемъ отцовскія лумы.

Схвативъ украдкой Фленушку за руку, шепнула ей:

Не бывать сватовству.
 Фленушка головой кивнула.

Вь это время Настя взглянула на входившаго Алексвя и ульбнулась ему свътлой, ясной улыбкой. Не замътиль онъ того, вошелъ мрачный, сълъ задумчивый. Видно, кръпкая дума сидить въ головъ.

- Молодость! молвилъ старый Снѣжковъ улыбаясь и положивъ руку на плечо сыну. Молодость, Патапъ Максимычъ, веселье одно на умѣ... Что-жъ?.. Молодой квасъ и тотъ играетъ, а коли младъ человѣкъ не добъсится, такъ на старости съ ума сойдетъ... Веселись пока молоды. Состарятся, по крайности будетъ чѣмъ молодые годы свои помянуть. Такъ ли, Патапъ Максимычъ?
- Такъ-то оно такъ, Данила Тихонычъ, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ. Только я, признаться сказать, не пойму что-то вашихъ рѣчей... Не могу я вдомекъ себѣ взять, что такое вы похваляете... Неужли вездѣ наши христіане по городамъ стали такъ жить?.. Въ Казани, къ примѣру сказать, аль у васъ въ Самарѣ?

— Ну, не какъ въ Москвѣ, а тоже живутъ, — отвѣчалъ Данила Тихонычъ. — Вотъ по осени въ Казани гостилъ я у дочери, къ зятю на именины попалъ, важнецкій балъ задалъ,

почитай, весь городъ быль. До заутрень танцовали.

— И дочки? — спросиль Патапъ Максимычъ.

— Какъ же! Онъ у меня на все горазды. Въ пансіонъ учились. И по-французски говорять, и все.

— И одъваются, какъ Стужины? — слегка прищуривъ глаза

и усмъхнувшись, спросиль Патапъ Максимычь.

— Пзвъстно дъло, — отвъчаль Данила Тихонычь. — Какъ люди, такъ и онъ. Варвара у меня, меныная, что за Буркова выдана, за Сергъя Абрамыча, такая охотница до этихъ баловъ, что чудо... И спитъ и видитъ.

— Чудны діла Твоя, Господи, чудны діла Твоя!— проговориль Патапъ Максимычъ. Больно не по себі ему стало.

Ужинъ готовъ. Патапъ Максимычъ сталъ гостей за столъ усаживать. Явились и стерляди, и индъйки, и другія кушанья, на славу Никитичной изготовленныя. Отличилась старушка: такъ настряпала, что не жуй, не глотай, только съ диву брови подымай. Молодой Снъжковъ, набравшійся въ столидахъ толку по части изысканныхъ объдовъ и тонкихъ винъ, не могь скрыть своего удивленья и сказалъ Аксиньъ Захаровнъ:

— Отивнно приготовлено! Изъ городу, видно, повара-то брали?

— Какой у насъ поваръ! — скромно и даже приниженно отвъчала столичному щеголю простая душа, Аксинья Захаровна. — Дома, сударь, стряпали — сродственница у насъ есть,

Дарья Никитична — ея стряпня.

Надивиться не могли Снѣжковы на убранство стола, на вина, на кушанья, на камчатное бѣлье, хрусталь и серебряные приборы. Хоть бы въ Самарѣ, хоть бы у Варвары Даниловны Бурковой, задававшей ужины на славу всей Казани... И гдѣ-жъ это?.. Въ лѣсахъ, въ заволжскомъ захолустъѣ!..

Смекнуль Патапъ Максимычъ, чему гости дивуются. Повеселълъ. Ходитъ, потирая руки, вокругъ стола, потчуетъ го-

стей, самъ приговариваетъ:

— Не побрезгуйте, Данила Тихонычь, деревенской хлѣбомъсолью... Чѣмъ богаты, тѣмъ и рады... Просимъ не прогнѣваться, не взыскать на убогомъ нашемъ угощеньи... Чѣмъ Богъ послалъ!.. Вѣдь мы мужики сѣрые, необтесанные, городскимъ порядкамъ не обыкли... Наше дѣло лѣсное, живемъ съ волками да съ медвѣдями... Да потчуй, жена, чего молчишь, дорогихъ гостей не потчуещь?

— Покушайте, гости дорогіе, — заговорила, въ свою очередь, Аксинья Захаровна. — Что мало кушаете, Данила Тихонычь?

Аль вамъ хозяйской хльба-соли жаль?

— Много довольны, сударыня Аксинья Захаровна, — разглаживая бороду, сказаль старый Снѣжковъ: — довольны-предовольны. Власть ваша, больше никакъ не могу. — Да вы нашу-то рѣчь послушайте — приневольтесь да покушайте! — отвѣчала Аксинья Захаровна.—Вѣдь по-нашему, по-деревенскому, что порушено да не скушано, то хозяйкѣ покоръ. Пожалѣйте хоть маленько меня, не срамите моей головы, покушайте хоть маленечко.

— Винца-то, винца, гости дорогіе, — потчеваль Патапь Максимычь, наливая рюмки.— Хвалиться не стану: добро не свое, покупное, каково—не знаю, а люди пили, такъ хвалили. Не знаю, какъ вамъ по вкусу придется. Кушайте на здо-

ровье, Данила Тихонычъ.

— Знатное винцо, — сказалъ Данила Тихонычъ, прихлебывая лафитъ. — Какія у васъ кушанья, какія вина, Патапъ Максимычъ! Да я у Стужина не разъ на именинахъ объдывалъ, у нашего губернатора въ царскіе дни завсегда объдаю, — не облыжно доложу вамъ, что вашими кушаньями да вашими винами хоть царя потчевать... Право, отмѣнныя-съ.

— Наше дѣло лѣсное, — самодовольно отвѣчаль Патапъ Максимычъ. —У генераловъ обѣдать намъ не доводится, театровъ да баловъ сроду не видывали; а угостить хорошаго человѣка, чѣмъ Богъ послалъ, завсегда рады. Пожалуйте-съ, —

прибавиль опъ, наливая Снежкову шампанское.

— Не многонько ли будеть, Йатапъ Максимычъ? — ска-

заль Сивжковъ, слегка отстраняя стаканъ.

— Наше дѣло лѣсное, по-нашему это вовсе не много. Пожалуйте-съ.

Двъ бутылки роспили за наступающую имениницу.

Не обнесъ Патапъ Максимычъ и шурина, сидъвшаго рядомъ съ приставленнымъ къ нему Алексвемъ... Было время, когда и Микешка, спуская съ забубенными друзьями по трактирамъ родительски денежки, зналъ толкъ въ этомъ винѣ... Взялъ онъ рюмку дрожащей рукою, вспомнилъ прежніе годы, и что-то ясное проблеснуло въ тусклыхъ глазахъ его... Хлебнулъ и сплюнулъ.

— Свекольникъ! — молвилъ вполголоса. — Мнъ бы водочки,

Патапъ Максимычъ.

Молча отошель отъ него Патапъ Максимычъ.

Чуть не до полночи пировали гости за ужиномъ. Наконецъ разошлись. Не всѣ скоро заснули; у всякаго своя дума была. Ни сонъ ни дрема что-то не ходятъ по сѣнямъ Патапа Максимыча.

Патапъ Максимычъ помъстилъ Снъжковыхъ въ задней бо-ковушкъ. Тамъ отецъ съ сыномъ долго толковали про житье-

бытье тысячника, удивлялись убранству дома его, изысканному угощенью и тому чинному, стройному во всемъ порядку, что, казалось, былъ издавна заведенъ у него. И про Настю толковали. Хоть не удалось съ ней слова перемолвить Михайлѣ Данилычу, хоть Настя цѣлый вечеръ глядѣла на него неласково, но жаличавая, гордая красота ея сильно ударила по сердцу щеголеватаго купчика. Только и мечталъ онъ, какъ разодѣнетъ ее въ шелки, въ бархаты на диво не Самарѣ, а самой Москвѣ, и какъ станутъ люди дивиться на его женураскрасавицу... Старику Снѣжкову Настя тоже по нраву пришла.

Даль маху Снёжковъ, разсказавъ про стужинскихъ дочерей. Еще больше остудилъ онъ сватовство, обмолвившись, что и

его дочери одваются такъ же, какъ Стужины.

Не первый годъ знался Снежковъ съ Патапомъ Максимычемъ: давно подмътилъ онъ въ немъ охоту стать на купецкую ногу и во всемъ обиходъ подражать тузамъ торговаго міра. П то зналь Данила Тихонычь, что не строго относится Чапуринь къ нарушеньямъ старыхъ обычаевъ. Въ самомъ дъль, Патапъ Максимычъ никогда не бывалъ изуверомъ, самъ частенько трунилъ надъ тъми ревнителями стараго обряда, что покрой кафтана и число на немъ пуговицъ возводять на степень догмата въры. Не гнушался и табачниками, и хоть сроду самъ не куривалъ, а всегда говаривалъ, что табакъ зелье не проклятое, а такая же Божья трава, какъ и другія; въ иноземной одеждъ, даже въ брить бороды ереси не видаль, говоря, что Богь не на одёжу смотрить, а на душу. Потому Снъжковъ и быль увърень, что разсказъ про житье богатыхъ московскихъ старообрядцевъ будущему свату по мысли придется, — но такая судьба ему выпала, — оборвался... Сильно возмутила Патапа Максимыча мысль, что Михайла Данилычь оголить Настю и выставить съ обнаженными грудями чужны людямь на показъ.

Всѣ улеглись. Никого не беретъ дрема, сонъ никому не

Долго въ своей боковушкъ разсказывала Аксинья Захаровна Аграфенъ Петровнъ про все чудное, что творилось съ Настасьей съ того дня, какъ отецъ сказалъ ей про суженаго. Толковали потомъ про молодого Снѣжкова II той и другой не пришелся онъ по нраву. Смолкла Аксинья Захаровна, и вмъсто плаксиваго ея голоса послышался легкій старушечій храпъ: започила сномъ именинница. Смолкли въ свѣтлицъ долго и весело щебетавшія Настя съ Фленушкой. Во всемъ дому стало тихо, лишь въ передней горницъ мърно стучитъ часовой маятникъ.

Самъ хозяннъ не спитъ, думу думаетъ. Раздёлся, легъ — ин сонъ нейдетъ, ни дрема не беретъ... Стужинскія дочери ему вспоминаются, да чудный разсказъ Стуколова, да это золото, что недалёко глато въ земль сокрыто лежить. Заведетъ глаза Патапъ Максимычъ — и видитъ золотую струю, текущую изъ кошеля паломника. И думаетъ онъ, передумываеть, какъ примется земляное масло копать, какъ выйдеть въ милліонщики. Полно тогда за Волгой жить... Хоть и жаль разставаться съ родиной, да, нечего дълать, придется... И воть ужь строить онь въ Питерѣ каменный домь, да такой, что пъшій ли, конный ли только-что съ нимъ поверстаются, такъ ахають съ дива: «экъ, молъ, какія налаты сгромоздиль себв Патапъ Максимычь, Чануринъ сынъ!..» «Нечего дѣлать, въ гильдію записаться надо, потому что тогда заграничный торгь заведемъ, свои конторы будемъ имъть... Въ славу войду, въ силу... Медали, кресты, мундиры, коммерціи совътникъ!.. Съ министрами въ компаніи, объты задаю, не то что Никитичнины. П самъ у министровъ въ почетныхъ гостяхъ!.. Кланяются мнь, ублажають, угодить стараются: чують тугой карманъ!.. Чего ни захотълъ, какъ по щучьему велънью, все передъ тобой... Больницъ на десять тысячъ кроватей настрою, богаделень... всехь быныхь, всёхь сирыхь, безпомощныхь призрю, успокою... Волгу надо расчистить: мели да перекаты больно народъ одолъвають... Расчищу, пускай люди добромъ поминають... Торогъ жельзныхъ вездь настрою, вездь... И свъдаеть про меня самъ батюшка, пожелаеть видъть самолично... Министры скачуть, генералы, полковники, всъ: «Патапъ Максимычъ, во дворенъ пожалуйте...» И выходить наше Красно Солнышко...»

Но туть вдругь ему вспомнились разсказы Снъжковыхъ про дочерей Стужина. И мерещится Патапу Максимычу, что Михайла Данилычъ оголиль Настю чуть не до пояса, посадиль бокомъ на лошадь и возитъ по московскимъ улицамъ... Народъ бъжитъ, дивуется... Срамъ-отъ, срамъ-отъ какой... А Настасья плачетъ, убивается, не охота позоръ принимать... А

делать ей нечего: мужь того хочеть, а мужь голова.

Вскочилъ съ постели Патапъ Максимычъ, и раздѣтый, босой, заложа руки за спину, прошелъ въ большую горницу и

зачалъ ходить по ней взадъ и впередъ.

«Руки по локоть!.. Шея, плечи голыя и грудей половина!.. Тъфу ты, мерзость какая! — думаеть онъ, расхаживая по горниць... — И дочери у него въ Казани такъ же щеголяють... До заутрени пляшуть!.. Люди Богу молиться, а онь голыя пляшуть!.. Иродіады, прости Госполи!.. Срамота!.. И всякъ на

нихъ смотрить, а онь хоть бы платочкомъ прикрылись, безстыжія, — нѣтъ... Верхомъ, съ хвостомъ, бокомъ на лошади по Сокольникамъ рыщуть, ровно шуты какіе, скоморохи... Ни стыда въ глазахъ ни совъсти!.. Нътъ, сударь, Михайла Данилычь, ищи себъ невъсту въ иномь мъстъ, а у насъ про тебя готовыхъ нътъ... Не рука намъ таковскій зять... Отдамъ я дітище свое на поруганье?.. Выведу на позоръ родную дочь?.. Да скоръй въ землю живую ее законаю, чъмъ такое безчестье на родъ-племя приму... Ну, другъ любезный, Данила Тихонычь, сходились мы съ тобой, не бранились, дай Богь разойтись не бранясь, а сыну твоему Настасыи моей не видать... Просимъ не прогитваться, ищите лучше насъ... Чуяло сердеченько у голубки!.. А я-то на нее, мою ластовку, злобился, я-то, старый дуракъ, бранилъ ее, до слезъ доводилъ... Хорошъ отецъ!.. Нечего сказать!.. Ишь какого жениха дочери высваталь!.. Еще слава Богу, что во-время себя выявили... Нать, дружище, Данила Тихонычь, прівзду твоему радь, вшь. ней у меня, веселися, а насчеть свадьбы выкинь изъ головы... А я-то еще первый въ Городив ему намени намекалъ... Съ того и разговоры попили... О, Господи, Господи!.. Что наде-«...аль я, что натвориль...»

Долго ходилъ взадъ и впередъ Патапъ Максимычъ. Мфрный топотъ босыхъ ногъ его раздавался по горницѣ и въ сосѣдней боковушкѣ. Аксинья Захаровна проснулась, осторожно отворила дверь и, при свѣтѣ горѣвшей у иконъ лампады, увитьа ходившаго мужа. Въ красной рубахѣ, съ разстегнутымъ косымъ воротомъ, съ засученными рукавами, весь багровый, съ распаленными глазами и всклоченными волосами, страшенъ онъ ей показался. Хотѣла спрятаться, но Патапъ Ма-

ксимычь замѣтиль жену.

— Теб'в что? — спросиль июпотомъ, но гроза и въ шопот'в слышна была.

— Не спится что-то, Максимычъ... Про Настеньку все думается... — едва слышно отвъчала Аксинья Захаровна.

— Чего еще?.. Hy? — сказалъ Патапъ Максимычъ, оста-

новясь передъ женой.

— Да я ничего... Изв'єстно, твоя воля... Какъ хочешь... — И залилась обдная слезами.

— О чемъ заревъла?.. Гостей, что ли. перебудить?.. А ... —

грозно спросиль имениницу Патапъ Максимычъ.

— Настасья съ ума нейдеть, кормилець ты мой. Разрывается мое сердечушко, заснула-было, такъ и во сив-то вижу ее, голубушку... Оголили!.. Срамить ведуть...

— Ну, ступай спать, — мяткимъ голосомъ сказалъ женъ

Патапъ Максимычъ. — Утро вечера мудренѣе... Ступай же, спи... Свадьбъ не быватъ.

Вросилась въ передній уголъ именинница и начала класть земные поклоны. Помолившись, кинулась мужу въ ноги.

— Богъ тебя спасеть, Максимычь, — сказала она, всхли-

пывая. — Отнялъ ты печаль отъ сердца моего.

— Полно же, полно, ступай... Спи, говорять тебѣ, — молвиль Патапъ Максимычъ. — Да ну же... Тебѣ говорять...

Ушла въ свою боковушку Аксинья Захаровна. А Патапъ Максимычъ все еще ходилъ взадъ и впередъ по горницъ.

Нейдеть сонъ, не береть дрема.

Вдругъ слышить онъ возню въ свняхъ. Прислушивается — что-то тащать по полу... Не воры-ль забрались?.. Отворилъ дверь: мать Манееа въ дорожной шубъ со свъчой въ рукахъ на порогъ моленной стоитъ, а дюжая Анафролія съ Евпраксіей-канонницей тащать внизъ по лъстницъ чемоданъ съ пожитками игуменьп.

Какъ взвидъла брата матушка Манееа, такъ и присъла на порогъ. Анафролія стала на лъстницъ и разиня ротъ глядъла на Патапа Максимыча. Канонница, какъ пойманный въ

шалостяхъ школьникъ, не знала, куда руки дѣвать.

— Это что? — спросиль Патапъ Максимычъ.

- Я... братецъ... домой хочу... въ обитель собралась... шептала Манееа.
- Домой?.. А коль тебѣ домой захотѣлось, зачѣмъ же ты, спасёная твоя душа, воровскимъ образомъ, не простясь съ хозяевами, тихомолкомъ вздумала?.. А?..

Молчала игуменья.

- Что-жъ это ты на срамъ, что ли, хочешь поднять меня передъ гостями?.. А?.. На смѣхъ ты это дѣлаешь, что ли?.. Да говори же, спасенница... Цѣлый, почитай, вечеръ съ гостьми сидѣла, всѣ ее видѣли, и вдругъ, ни съ того ни съ сего, ночью, въ самыя невѣсткины именины, домой собраться изволила!.. Сказывай, что на умѣ?.. Ну!.. да что ты, проглотила языкъ-отъ?
  - Неможется... едва смогла проговорить Манева.
- Неможется, такъ лежи. Умри, коли хочется, а сраму дѣлать не смъй... Вишь что вздумала! Да я тебя въ моленной на три замка запру, шагу изъ дому не дамъ шагнуть... Неможется!.. Я тебѣ такую немоготу задамъ, что ввѣкъ не забудешь... Шишь на мѣсто!.. А вы, мокрохвостницы, что стали?.. Тащите назадъ, да если опять вздумаете, такъ у меня смотрите: таковскихъ засыплю, что до новыхъ вѣниковъ не забудете.

Нечего дёлать. Осталась Манева подъ одной кровлей ст Якимомъ Прохорычемъ... Осталась среди искушеній... Не подъ силу ей противъ брата идти: таковъ уродился — чего ни захочетъ, на своемъ поставитъ.

Запереть Маневу онь не заперь, но, разбудивь стараго Пантелея, даль ему наказь строго-настрого глядьть вь оба за скитскимъ работникомъ, что прівхаль съ Маневой изъ

Комарова.

— Чтобъ къ обительскимъ лошадямъ и подходить онъ не смѣль, — приказывалъ Патапъ Максимычт: — а коль Манева тайкомъ со двора поѣдетъ — за воротъ ее да въ избу... Такъ и тащи... А чужимъ не болтай, что у насъ тутъ было, — прибавилъ онъ, уходя, Пантелею.

## Глава тринадцатая.

Смущенная внезапнымъ появленьемъ Якима Прохорыча, Манева не могла выдержать его присутствія и ушла съ Фленушкой къ себѣ въ заднюю.

Игуменья всёмъ тёломъ дрожала, едва на ногахъ держалась.

Еле-еле дошла до горенки, опираясь на Фленушку.

— Что съ тобой, матушка? — говорила ей оторопъвшая дъвушка. — Аль неможется? Шалфейцемъ не напонть ли?... Аль бузиной съ линовымъ цвътомъ?

— Не надо... Ничего не надо... — отрывисто отвъчала мать

Манева.

Когда вошли въ боковушку, тамъ никого не было. II здоровенная Анафролія и богомольная Евпраксеюшка суетились въ стряпущей, помогали Никитичнъ ужинъ наряжать.

Тяжело опустилась на стуль Манева. Фленушка взяла ее за

руки: какъ ледъ холодныя.

— Что это, матушка? — сказала Фленушка. — Дай я раз-

двну тебя, уложу, тепленькимъ напою, укутаю...

— Ахъ, Фленушка, моя Фленушка! — страстнымъ, почти незнакомымъ дотолъ Фленушкъ голосомъ воскликнула Манева и кръпко обвила руками шею дъвушки... — Родная ты моя!.. Голубушка!.. Какъ бы знала ты да въдала!..

II горячо, страстно цъловала Манева глаза, щеки и уста

Фленушки.

— Матушка, матушка! Что съ тобой? — встревоженная необычными ласками всегда строгой, хоть до безумія любившей ее игуменьи, говорила Фленушка. — Матушка, успокойся, прилягь...

— Постой, постой, мое дитятко, милая моя, сердечная ты моя дъвочка... Какъ бы знала ты!.. О Господи, Господи, не

вмѣни во грѣхъ рабѣ Твоей!.. Сердце чисто созижди во мнѣ, Боже, и духъ правъ обнови во утробѣ мсей, отжени отъ мене омраченіе помысловъ... Уйди, Фленушка, уйди... Евпраксеюшку съ Анафроліей... Ступай, ступай!..

Фленушка стала передъ Маневой на кольна и горячо пъ-

ловала ея руку.

— Не пойду я отъ тебя, матушка, — сказала она со сле-зами. — Какъ мив оставить больную тебя? Не сказать ли

Аксинь Захарови ??

— Оборони Господи! — воскликнула Манеоа, вставая со стула и выпрямляясь во весь рость. — Прощай, Фленунка... Христосъ съ тобой... — продолжала она уже тъмъ строгимъ, начальственнымъ голосомъ, который такъ знакомъ былъ въ ея обители. — Ступай къ гостямъ... Ты здъсь останешься... а я увду, сейчась же увду... Не смвй про это никому говорить... Слышишь? Чтобъ Максимычъ какъ не узналь... Передъ сввтомъ увду... Двла есть, спвшныя— письма получила... Ступай же, ступай... кликни Анафролію да Евпраксеюшку.
Вышла Фленушка, а Манева закрыла лицо руками и тихо

Пришли Анафролія съ Евпраксіей. Воспрянула подвижница. Слезъ какъ не бывало. Коротко и внушительно отдавъ приказъ собрать ее тайкомъ въ дорогу, пошла она въ моленную. Тамъ упала ницъ передъ темными ликами угодниковъ. едва освъщенными догоравшими лампадами, и громко зарыдала...

Встрвча съ паломникомъ, котораго она въ живыхъ не чаяла, возмутила духовный миръ матери Маневы. Много недреманныхъ, молитвенныхъ ночей провела она въ продолжение двадцати пяти лътъ ради забвенія бурь и тревогь, что мутили ея душу во дни давно отжитой молодости. Заключась въ тесной келье, строгая подвижница успъла умирить треволненія души. Удаленіе отъ міра и его грѣховной суеты, строгій постъ, удрученіе плоти, чтеніе «Добротолюбія» и других в книгъ аскетическаго содержанія мало-по-малу покрывали благодатнымъ по-кровомъ забвенія все былое... Годы шли. Рѣже и рѣже возставали въ ея намяти образы когда-то дорогихъ ей людей, и въ сердцъ много и горячо любившей женщины воцарился наконецъ тихій миръ и вождельный покой. Отжившую для міра черницу перестали тревожить воспоминанья о прежнихъ дняхъ, и если порой возникалъ предъ ея душевными очами милый когда-то образъ, строгая инокиня принимала его уже за навожденіе лукаваго, раскрывала «Добротолюбіе» и, читая наставленіе объ умной молитвѣ, погружалась въ созерцательное богомысліе и, Господу помогающу, прогоняла находившее на

нее искушеніе.

И вдругъ не сонное видиніе, не образъ, зримый только духомъ, а какъ есть человъкъ во плоти, полный жизни, явился предъ нею... Смутилась старица... Насмъялся врагъ рода человъческаго надъ ея полвигами и богомысліемъ!.. Для чего-жъ были долгіе годы душевной борьбы, къ чему послужили вся-каго рода лишенія. суровый пость, изможденіе илоти, слезная умная молитва?.. Неужели все напрасно?.. Минута одна, и какъ вихремъ свъяны двадцатинятильтніе труды, молитвы,

воздыханія, все, все... Стоитъ мать Манена въ моленной передъ иконами, плачеть горькими, жгучими слезами. Хочетъ читать—ничего не видить, хочеть молиться-молитва на умъ нейдеть... Міръ суетный, граховный мірь опять заговориль свое вь душевныя уши Маневы...

За Волгой въ лѣсахъ, въ Черной Рамени, жилъ-былъ крестьянинъ, богатый мужикъ. У того крестьянина дочка росла. Дочка росла. красой полнилася. Сама бѣлая. что кипънь, волосы бълокурые, а брови черный соболь, глаза угольки въ огиъ...

Матреной звали дочку Максима Чапурина. Высокая, стройная, изъ себя красивая, дъвушка цвътеть молодостью. Много молодцовъ на ея красоту зарится, но. гордая, спесивая, ласково взглянуть ни на кого не хочеть Матренушка. Немало сухоты навела на сердца молодецкія. Роемъ, бывало, вкругъ нея парни увиваются, но степенная, неприступная, глядъть ни на кого не хочетъ она. И такая была у ней повадка важная, взглядь да рыч такія величавыя, что ни одинъ парень къ ней подступиться не смълъ. Иной бахваль, набравшись смѣлости, подвернется порой къ спесивой красавицѣ съ рѣчами затѣйными, но Матренушка такъ его. бывало, отдълаеть, что тоть со стыда да со сраму не знаеть убраться куда.

Хоть бы разъ какому ни на есть молодцу ласковое словечко промолвила, хоть бы разъ на кого взглянула привътливо.

Подружки ей говаривали:

- Чтой-то ты, Матренушка, гордая такая, спесивая? На всьхъ парней сърымъ волкомъ глядишь. Аль тебь, нодруженька, никого по мысли нъть?

Что мнѣ до нихъ, — отвѣтитъ. бывало, красавица. —
 Всѣ они нескладные да несуразные. И безъ нихъ проживу!
 — Не проживешь Матрена Максимовна. Славишься только,

величаешься, — смёясь, говорили ей дёвущки. — Какъ безъ солнышка денечку пробыть нельзя, такъ безъ милаго вёку прожить нельзя.

— Полноте, дѣвушки! — отвѣтить, бывало, бѣлокурая красавица. — Это только одно баловство. Не хочу баловаться, не

стану любить никого.

— Полно, полно! отъ любви, что отъ смерти, не зачу-

раешься, - говорили ей подруженьки.

— Ну ее совсимъ, — молвитъ, бывало, Матренушка. — И знать ее не хочу! Спокойнъй, дъвушки, спится, какъ ни по комъ не гребтится.

Дѣвушки правду сказали: не отчуралась отъ любви Матрена Максимовна. До той поры она подругамъ не вѣрила, пока не

спозналась съ Якимомъ Прохорычемъ.

Свидълись они впервые на супрядкахъ. Какъ взглянула Матренушка въ его очи ръчистыя, какъ услышала слова его покорныя да любовныя, загорълось у ней на сердцъ, отдалась въ полонъ молодцу... Все-то цвътно да красно до той поры было въ очахъ ея, глядълъ на нее Божій міръ свътло-радостно, а теперь мутятся глазыньки, какъ не видятъ друга милаго. Безъ Якимушки и цвъты не цвътно цвътутъ, безъ него и деревья не красно растутъ во дубравушкъ, не свътло свътить солнце яркое, мглою-морокомъ кроется небо ясное.

Не сказала Матрена Максимовна про любовь свою отцу съ матерью, не ронила словечка ни родной сестрѣ ни подруженькамъ: все затаила въ самой себѣ и попрежнему вы-

ступала гордой, спесивою.

А немало ночей, до послѣднихъ кочетовъ, съ милымъ другомъ бывало сижено, немало въ тѣ ноченьки тайныхъ любовныхъ рѣчей бывало съ нимъ перемолвлено, по полямъ, по лугамъ съ добрымъ молодцомъ было похожено, по рощамъ, по лѣсочкамъ было погулено... Раздавались, разступались кустики ракитовые, укрывали отъ людскихъ очей стыдъ дѣвичій, счастье молодецкое... Лѣсъ не видитъ, поле не слышитъ; людямъ не по что знать...

Засылаль стороной Якимь Прохорычь къ Чапурину, узнаваль черезъ людей, какія мысли насчеть дочери держить онъ, пасть ли ей благословенье за него замужь нойти.

— Не по себъ Якимъ дерево клонитъ, — отвъчалъ сватамъ Чапуринъ. — Богъ дастъ, сыщемъ зятя почище его. Нашъ товаръ вамъ не къ рукъ, въ иномъ мъстъ поищите.

А какъ сваты увхали изъ Осиповки, кликнуль къ себв Чапуринъ Матренушку. Спрашиваетъ, какъ узналъ ее Якимъ Стуколовъ, гдв видались они, про какія дёла разговоры вели. Зардёлась Матренушка — кумачъ-кумачомъ. Слова не можеть вымолвить. Слезы такъ и брызнули изъ очей ея.

— Сказывай!.. Все по порядку сказывай!.. — говориль отець, сурово глядя на Матренушку. Дрожаль и обрывался оть гивва голось его.

Стоитъ Матрена Максимовна, какъ къ землѣ приросла. Мол-

читъ, какъ неживая.

— Говори же, безстыжая! — закричалъ Чапуринъ, схвативъ дочку за руку. — Говори, не то разражу...

II подняль увъсистый кулакь надь былокурой головкой

дочери...

— Батюшка! — крикнула Матренушка и безъ чувствъ упала

къ отцовскимъ ногамъ...

Поглядёль на помертвівшую дочь Максимъ Чапуринъ, плюпуль и веліль работнику лошадей запрягать.

Черезъ часъ времени онъ уже везъ ее въ Комаровскій

скитъ.

Тамъ у него двоюродная сестра проживала, мать Платонида. Ей сдалъ Максимъ Чапуринъ дочь свою съ рукъ на руки.

— Береги ты ее, мать Платонида, — говориль онъ сестръ на прощаньи. — Глазъ не спускай съ нея. Чтобъ изъ кельи, опричь часовни, никуда она ноги не накладывала, и чтобъ къ ней никто не ходелъ. Въ оба гляди, чтобы грамотокъ къ ней не переносили, чтобъ сама не инсала. Ин пера пи бумаги чтобъ въ заводъ у ней не бывало... Сбережешь дъвку, попомню добро твое, — останешься довольна... Сундукъ съ поклажей, перину съ подушками вели взять изъ саней, да вотъ тебъ, покамъстъ, чствертная дъвкъ на харчи... А въ келарию не пускай ея, пусть въ кельъ объдаетъ и уживаетъ... `А это тебъ, матушка...

Разложилъ на столѣ подарки: сукно на шубу, черный платокъ драдедамовый, китайки на сарафанъ, нкры буракъ, са-

хару голову, чаю фунть, своихъ ичель соть меду.

Мать Платонида не знаеть, какъ благодарить тароватаго братца, а у самой на умѣ: «Полно теперь, мать Евсталія, илаткомъ своимъ чваниться. Лучше моего нѣтъ теперь по всей обители. А какъ сиравлю сукониую шубу на бѣличьемъ мѣху, лопнешь со злости, завидущіе глаза твои».

— Смотри же, мать Йлатонида, сбереги Матрепу, — продолжаль Максимь Чапуринь. — Коимъ гръхомъ не улизнула

бы... Слышиниь?

— Слушаю, братецъ, слушаю, кормилецъ ты мой, — отвъчала Илатонида. — Все будетъ по приказу исполнено. Птицъ къ окошку не дамъ подлетъть, на единую пядь не отпущу

оть себя Матренушку, келаришчать пойду — на замокъ замкну.

— И хорошее діло, — отвітиль Чапурині. — Въ самомъ дълъ запирай-ка ее на замокъ. Надежите.

— Да что-жь это, братецъ? — спросила наконецъ мать Пла-

тонида. — Аль провинилась у тебя чёмъ Матрепушка? — Большой провинности не было, — хмурясь и нехотя отвъчаль Чапуринъ: — а покръпче держать ее не мъщаеть... Берегись бѣды, пока пѣтъ ея, придеть, ни замками ни запорами тогда не поможень... Видинь ли что?—продолжаль онъ, понизивъ голосъ. — Да смотри, чтобъ слова мон не въ проносъ были.

— Чтой-то ты, братецъ! — затараторила мать Илатонида. — Возможно ли дъло такія дъла въ люди пускать?.. Матрена мив не чужая, своя тоже кровь. Воть тебв Спасъ милостивый, Пресвятая Богородица Троеручица — ни едина душа сло-

вечка отъ меня не услышитъ.

- То-то, смотри, молвиль Чапуринъ. Дѣвка молодая, изъ себя красовита, хахалишка одинъ пришатился къ ней... Такъ, дрянь, голытьба ръшетная... У самого за душой отродясь жельзнаго гроша не бывало, и туда же свататься льзетъ... Я его сватамъ оглобли-то поворотилъ... Вдругорядь не заглянутъ... Да это что, пустяки, а воть что гребтится мив, матушка: Мотря-то сама, кажись, не прочь бы за того хахаля замужъ идти: боюсь, чтобъ онъ не умчалъ ея, не новычался-бъ уходомъ... Кажись, легче живому въ гробъ лечь: больно ужь онь противень душт моей!.. встрытиль бы его, кажется, такъ бы на мъсть и положилъ... А въ деревив, сама разсуди, можно разви дивку ухоронить?.. Воровать сталь народъ: умчитъ ее, несъ, какъ инть дасть... Такъ я и разсудиль, до поры до времени пусть ее погостить у тебя, дурьто пока изъ головы у ней выйдеть... Сможень ли такое дило следать?
- Какъ такого дёла не сдёлать? отозвалась Илатоница. Чужимъ дёлывала, не то что своимъ. У насъ въ обители на этоть счеть кринко!.. Въ нозапрошломъ году у меня тоже двухъ дѣвокъ отъ уходу хоронили: Авдонинскихъ Лукерью да Матюшину Татьяну Сергѣвну... Ублюда, слава Тѣ, Господи... Ужъ какихъ подвоховъ онв ин подводили, а, слава Богу, ухоронила... Матюшина-то, бывало — бъда!.. И давиться-то хотьла, и подушками-то душила себя, и мышьякомъ травиться было-вздумала, а никакого дурна надъ ней не случилось... Ублюда, братецъ, ублюда... На этотъ счетъ будьте спокойны... А ты вели-ка ей, сударь, преподобному Монссю Мурину молиться; звло избавляеть оть блудныя страсти.

— Молитесь кому знаете, — отвічаль Чапуринь. — Мий бы только Мотря ціла была, до другого прочаго діла мий ніть... Пуще всего гляди, чтобъ съ тімь дьяволомъ пересылокь у ней не заводилось.

— Одно слово: будьте спокойны, братець, — сказала мать Платонида. — Сохраню Матренушку въ самомъ лучшемъ видъ... А кто же таковъ злодъй-то?.. Мнь бы надо знать, чтобы крыче опаску держать... Кто таковъ полюбовникъ-отъ у ней?

— Ужъ и полюбовникъ! — гивно крикнулъ Чапуринъ, грозно вскинувъ глазами на старицу. — Говори да не заговаривайся... Никакого полюбовника нѣтъ. Такъ себѣ, шальная голова, и все...\* Стуколовыхъ слыхала?

Какъ не знать Стуколовыхъ, — отвъчала мать Плато-

пида. — Семенъ Ермоланчъ благодътель нашей обители.

— Племянникъ ихній, Якимка, — молвилъ Чапуринъ. —

Чтобъ близко къ скиту не подходилъ онъ... Слышишь?

— Слышу, батюшка братець, какъ не слыхать? — сказала Илатонида. — Знаю я и Якимку. Экій воръ какой!.. А еще все о божественномъ — книгочей... Поди-ка воть съ нимь, какими дълами вздумалъ заниматься!

Не ласково разстался Чапуринъ съ дочерью. Сулилъ плети ременныя, вожжи варовенныя... Какъ смертный саванъ блёдная, съ опущенными въ землю глазами, стояла предъ нимъ

Матренушка, ни единаго слова она не промолвила.

Заперли рабу Божію въ тѣсную келейку. Окромѣ матери Платониды да кривой, старой ея послушницы Фотины, инкого не видить, никого не слышить заточенница... Горе горемычное, сидѣнье темничное!.. Гдѣ-то вы, дубравушки зеленыя, гдѣ-то вы, ракитовы кустики, гдѣ ты, рожь матушка зрѣлая, высокая, овсы, ячмени усатые, что крыли добра молодиа съ красной дѣвицей!.. Келья высокая, окна-то узкія съ желѣзными перекладами: ни выпрыгнуть ни вылѣзти... Нельзя подать вѣсточки другу мплому...

Мать изъ деревни прібхала къ Матренушкѣ да сестра замужняя. Погоревали, поплакали, пособить горю не могли. Су-

противъ отцовской воли какъ идти?..

Хоть и завъряль Илатониду Чапуринъ, что за Матренушкой большой провинности нъть, а на дълъ вышло не то... Илатонидъ такія дъла бывали за обычай: не одна купецкая

дочка въ ся кель дъвнчій гртхъ укрывала.

Не спознали про Матренушкинъ гръхъ ни отецъ, ни сестра съ братьями, и никто изъ обительскихъ, кромъ матушки игуменьи да послушницы Фотиньи. Мастерица была концы хоронить мать Илатонида...

Во время родовъ мать Платонида не отходила отъ Матрепушки. Зажгла передъ иконами свъчу богоявленскую и громко, истово, безъ перерывовъ, принялась читать акаепстъ Богородиць, стараясь покрывать своимъ голосомъ стоны и воили страдалицы. Прочитавъ аканистъ, обратилась она къ илемянницѣ, но не съ словомъ утѣшенія, не съ словомъ участія. Небесной карой принялась грозить Матренушкѣ за проступокъ ся.

— Что, тяжело? — язвила ее Платонида, стоя у нзголовья. — На томъ свъть не то еще будеть!.. Весело теперь?.. Сладко?.. Погоди, не изоъжать тебъ муки въчныя, тьмы кромъшныя, скрежета зубнаго, червя безконечнаго, огня негасимаго!.. Огнь, жупель, смола кипучая, геенскія томленія... А это что за муки!

— Матушка!.. Родная ты моя!.. упавшимъ голосомъ, едва слышно говорила дъвушка. — Помолись Богу за меня, за

говшинцу...

— Не доходна до Бога молитва за такую! — сурово отв'ьтила ей Илатонида. — Теперь въ аду бъсы плящуть, радуются... Видала на иконъ Страшнаго Суда, какое мученье за твой гръхъ уготовано?.. Видала?.. Слушай: «не еже здъ мучитися люто, но она вѣчна мука страшна есть и самимъ бѣсомъ трепстна»... Готовятъ тебѣ крюки каленые!..

— Матушка! матушка!.. прости ты меня, Христа ради!.. Мит бы исправиться \*)... Смертный часъ приходить... Не ис-

реживу я...

— Исправой гръха твоего не загладить... Многіе годы слезъ покаянья, многія ночи безъ сна на молитві, строгій пость, умерщвленіе плоти, отреченье оть міра, оть всёхъ его соблазновъ, безысходное житье во иноческой кельт, черная ряса, тяжелы вериги... Вотъ чемъ целить грехъ твой великій...

— Матушка!.. Если Господь помилуеть меня... я готова... отрекусь отъ міра... ото всего... манатью надіну... черную

рясу...

- Объщаенься ли? спросила Платонида.
- Обѣщаюсь, проговорила дѣвушка.
  Обѣщаешься ли Христу?
- Обѣщаюсь...
- Принять ангельскій образь иночества?
- Обѣщаюсь...
- Жить безысходно въ обители?
- Объщ...

<sup>\*)</sup> Исповъдаться.

Громко, произительно, нечеловъческимъ голосомъ вскрикпула Матренушка... Стихла... Иной, тихій, слабенькій человъчій голосокъ въ Платонидиной кельѣ раздался...

— Воже сильный, милостію вся строяй, — модилась вслухъ Платонида, обратясь къ иконамъ: — посѣти рабу Свою сію Матрену, исцѣли ю отъ всякаго недуга плотскаго и душевнаго, отпусти грѣхъ ея, и грѣховные соблазны, и всяку наласть, и всяко нашествіе пепріязненно...

Дочку Богъ далъ. Завернула ее Платонида въ шубейку, отдала кривой Фотинъв, а та мигомъ въ соседнюю деревню

Елфимову спроворила.

Тамъ жилъ одинъ мужичокъ, Григорій Ильичъ. Пряниками торговалъ и по скитамъ ребячьимъ дѣломъ заправлялъ: промыселъ тотъ невпримѣръ былъ доходнѣй пряничной торговли. У Ильича въ избѣ ребенка обмыли, въ пеленки уложили. Заложилъ Григорій лошадку и въ Городецъ. Дорожка давнымъ-давно проторенная. Въ Городцѣ рѣдку недѣлю двухътрехъ подкидышей не бывало. И изъ скитовъ въ Городецъ же, бывало, младенцевъ возилъ Григорій Ильичъ. Свезетъ, сдастъ кому слѣдуетъ, а на деньги, что получилъ отъ честныхъ матерей, городецкихъ пряниковъ накупитъ, жемковъ, орѣховъ и продаетъ ихъ скитскимъ бѣлицамъ да молодымъ богомольцамъ. Выручку получалъ хорошую.

Елфимовскій пряничникъ дівочку сдаль на часовенномъ дворів, стариців Салоникей. Большая была начетчица та чершица— строгая постница, великая ревнительница по древлему благочестію: двінадцать поповъ на своемъ віжу отъ церкви въ расколь сманила. И тімь также по Бозів ревновала, чтобъ городецкихъ подкидышей непремінно идсолонь въ

старую въру крестить.

Дѣломъ не волоча, мать Салоникея снесла дѣвочку къ жившему при часовнѣ бѣглому попу. Тотъ окрестилъ и нарекъ сй имя Фаина. Мать Салоникея была воспріемницей, часовенный уставщикъ Василій Барановъ былъ воспріемникомъ.

Таково было рождение Фленушки...

Вь тотъ же день Салоникея, идучи отъ вечерни, увидала на часовенномъ дворѣ знакомую молодицу. Зазвала ее къ себѣ, чайкомъ попотчевала, водочкой, пряничками, а потомъ и стала ей говорить:

— Вотъ, Авдотьюшка, пятый годъ ты, родная моя, замужемъ, а дётокъ Богъ тебъ не даетъ... Не взять ли дочку пріемную, богоданную? Господь не оставитъ тебя за добро и въ сей жизни и въ будущей... Знаю, что достатки вани не широкіе, да вѣдь не объъстъ же васъ дѣвочка... А можетъ-

статься, выкупять ее у тебя родители, — люди они хорошіс, богатые, деньги большія дадуть, тогда вы и справитесь... Право, Авдотьюшка, сотвори-ка доброе діло, возьми въ дочки младенца Фленушку.

Авдотьюшка поговорила съ мужемъ и согласилась принять богоданную дочку. И росла у ней Фленушка. Разлихая дів-

чонка росла.

Изъ семейныхъ о провинности Матрепы Максимовиы инкто не узналь, кромѣ матери. Отцу Платонида побоялась сказать — крутой человѣкъ, на смерть забилъ бы родную дочь, а самъ бы пошелъ шагать за бугры уральскіе, за великія рѣки сибирскія... Да и самой матери Платонидѣ досталось бы, пожалуй, на калачи.

Много и горько плакала мать надъ дочерью, не коря ее, не браня, не испрекая. Молча лила она тихія, но жгучія слезы, прижавь къ груди своей побѣдную голову Матре-

нушки... Что дълать?.. Дъло неноправимое!..

Въ ногахъ валялась она передъ Платонидой и даже передъ Фотиньей, Христомъ Богомъ молила ихъ сохранить тайну дочери. Злы были на спесивую Матренушку осиповскіе ребята, не забыли ея гордой новадки, насмѣшекъ ея надъ ихъ исканьями... Узнали-бъ про бѣду, что стряслась надъ ней, какъ разъ дегтемъ ворота Чапурина вымазали-бъ... И не снесъ бы старый позора: все бы выместилъ на Матрепушкъ плетью да кулаками.

И Платонида и Фотпиья передъ иконой Казанской Богородицы поклялись свято сохранить тайну. Начать положили, икону съ божницы сияли и во свидѣтельство клятвы цѣловали

се предъ Матренушкой и передъ ся матерыю.

Дня черезъ три, по отъёздё изъ скита старухи Чапуриной, къ матушкѣ Платонидѣ изъ Осиповки пѣлый возъ подарковъ привезли. Посланъ былъ возъ тайкомъ отъ хозяина... И не разъ въ году являлись такіе воза въ Комаровѣ возлѣ кельи

Илатонидиной. Тайна кръпко хранилась.

Хорошо обительской матушкѣ-келейницѣ держать при себѣ богатенькую, молоденькую родственницу. Какъ сыръ въ маслѣ катайся! Всего вдоволь отъ благостыни родительской, а въ обители почетъ большой. Матушки-келейницы пользуются всякимъ случаемъ, чтобъ уговорить молоденькую дѣвушку на безысходное житье въ скиту.

Стала мать Илатонида не попрежнему за больной ухаживать. Сколько ласки, сколько любви, сколько заботы обо всякой малости! Ие надивится Матренушка перемѣнѣ въ строгой, всегда суровой, всегда нахмуренной дотолѣ теткѣ...

Тетенька свсего достигла— птичка въ сѣтяхъ. Хорошо, привольно, почетно было послѣ того жить Платонидѣ. Послѣ матери игуменьи первымъ человѣкомъ въ обители стала.

Оправясь отъ бользни, Матренушка твердо рышилась исполнить данный обыть. Вырила, что этимы только обытомы избавилась она отъ страшныхъ мукъ, отъ грозившей смерти, отъ адскихъ мученій, которыя такъ щедро сулила ей мать Платонида. Чтеніе «Книги о старчествы», «Патериковы» и «Лимонаря» окончательно утвердили ее въ рышимости посвятить себя Богу и суровыми подвигами иночества умилосердить прогифаннаго ея грыхопаденіемь Господа... Адъ и муки его не выходили изъ ея памяти...

Немало просьбъ, немало слезъ понадобилось, чтобы вымолить у отца согласіе на житье скитское. И слышать не хотѣлъ, чтобы дочь его падѣла пночество.

— Лучше за Якимку замужь иди,—сказаль опъ Матренв нослв долгихъ, напрасныхъ уговоровъ.—Хоть завтра пущай сватовъ засылаетъ: хочешь, честью отдамъ, хочешь, уходомъ ступай.

Зардѣлась Матренушка. Радостью блеснули глаза... Но вспомнился обыть, данный въ страшную минуту, вспомнились мученія ала...

— Что-жъ, Мотря? — спрашивалъ отецъ. — Носылать, что ли, жениху тайную въсточку?

— Женихъ мой — Царь Небесный. Иного не знаю и пе желаю, — твердо отвъчала Матрена Максимовна.

Отецъ нахмурился и склониль голову. Немного подумавъ, сказаль онь:

— Ну, ділай, какъ знаешь... Прощай!

Цѣлую ночь простояла на молитѣѣ дѣвушка... Стоңтъ, погружаясь глубже и глубже въ богомысліе, но помысль мятежнаго міра все мутить душу ея... Встаютъ передъ душевными очами ея обольстительные образы тихой, сладкой любви. Видится ей, что держить она на одной рукѣ бѣлокурую кудрявую дѣвочку, другою обнимаетъ отца ея, и сколько счастья, сколько радости въ его ясныхъ очахъ... Она чувствуетъ жаркія объятья его, ея губы чувствуютъ горячій поцѣлуй мужа... Мужа?.. «Грядетъ міра помышленіе грѣховно, борютъ мя окаянную страсти, — шенчетъ она, дрожа всѣмъ тѣломъ. — Номилуй мя, Госноди, помилуй мя! Очисти мя скверную, безумную, неистовую, злопытливую...»

II, взявъ бутылку изъ-подъ деревяннаго масла, стоявшую подъ божницей, разбила ее въ дребезги объ уголъ печи, собрала осколки и, ставъ на нихъ голыми колѣнами, ради умерщвленія плоти, стала продолжать молитву.

Матрену Максимовну взяла подъ свое крылышко сама мать игуменья и, вмъстъ съ двумя-тремя старухами, въ недолгое время успъла всю душу перевернуть въ поблекией красавицъ...

Вольный ходъ, куда хочень, и полная свобода настала для педавней заточенницы. По, кромв часовии и келій игуменьи, инкуда не ходить она. Мерзокъ и скверенъ сталъ ей прекрасный Божій міръ. Только въ твеной кельв, пропитанной удупиливымъ запахомъ воска, ладана и деревяннаго масла, стало привольно дышать ей... Гдв-то вы, кустики ракитовые, гдв ты рожь, высокая, зыбучая?.. Грфховно, все грфховно въ глазахъ молодой облицы...

Однажды, тихимъ лѣтнимъ вечеромъ, вышла опа за скитскую околицу. Безъ дѣла шла и сама не знала, какъ забрела къ перелѣску, что росъ недалеко отъ обителей... раздвинулись кустики, передъ ней — Якимъ Прохорычъ.

— Ясынька ты моя, ненаглядная!.. Радость ты моя!.. Голубушка!.. — рыдая и страстно дрожа всёмъ тёломъ, вскрикнуль Стуколовъ. Стремительно бросился онъ къ подругв.

Она остановилась... Глаза вспыхнули... Еще одно мгновеніс, и она была бы въ объятіяхъ друга... Но объть!.. Страшный

судь, вѣчныя муки!..

— Бѣсъ!.. Проклятый!.. — крикнула она, высоко поднявъ правую руку. — Прочь!.. Не скверни святого мѣста!.. Прочь!..

— Матренушка!.. Милая!.. Разлапушка!.. Въдь это я... я...

Аль не узнала?.. Вглядись хорошенько!

— Прочь, говорятъ тебѣ, — отвѣчала она. — Не знаю тебя... Змѣй, искуситель!.. Оставь!..

И спокойною поступью пошла къ своей кельв.

Съ того дия за Волгой не стало ни слуху ни духу про

Стуколова.

Черезъ три дия послѣ этой встрѣчи, блѣдную, исхудалую дѣвушку вели въ часовию; тамъ дали ей въ руки зажженную свѣчу... Начался обрядъ... Изъ часовии вышла новопостриженная мать Манеоа...

Съ перваго шага Манеоа стала въ первомъ ряду келейницъ. Отецъ отдалъ ей все, что назначалъ въ приданое, сверхъ того щедро одъялъ дочку-старицу деньгами къ каждому празднику. Это доставило Манеоф почетное положенье въ скиту. Сначала Платонида верховодила ею; прошелъ годъ, другой, Манеоф старше тетки стала.

Сдѣлалась она начетчицей, изощрилась въ словопреніяхъ и пошла про нее слава по всѣмъ скитамъ Керженскимъ, Чернораменскимъ. Заговорили о великой ревпительницѣ древляго благочестія, о крѣнкомъ адамантѣ старой вѣры. Узнали про Манеоу въ Москвѣ, въ Казани, на Иргизѣ и по всему старообрядчеству. Самъ попъ Иванъ Матвѣичъ съ Рогожскаго сталъ присылать ей грамотки, сама мать Пульхерія, московская игуменья, поклоны да подарочки съ богомольцами ей посылала.

Умерла Платонида, келья ея Манеев досталась, стала она въ ней полной хозяйкой, завися отъ одной только игуменьи,

матери Екатерины.

— Сиротку въ Городцѣ нашла я, матушка, — сказала опа однажды игуменьѣ. — Думаю дѣвочку въ дочки взять, воспитать желаю во славу Божію. Благословите, магушка.

Екатерина сидбла за «Кирилловой книгой». Медленно подияла она голову и, глядя черезъ очки на Маневу, спросила:

— Велика-ль дввочка-то?

— Пять льтъ, шестой ношелъ, — отвъчала мать Манеоа.

— Пять лѣтъ... шестой... — медлению проговорила игуменья и улыбнулась. — Это выходить — она въ тоть годъ родилась, какъ ты въ обитель вступила... Ну что-жъ? Богъ благословить на доброе дѣло.

Смущенная словами Екатерины, Манева побледивла, какъ

полотно, и до земли поклонилась игумень в.

Григорій Ильнчъ черезъ н'Есколько дией привезъ изъ Го-

родца хорошенькую бойкую девочку Флену Васильевну.

Выросла Фленушка въ обители, подъ крылышкомъ родной матушки. Росла баловницей всей обители, сама Манева души въ ней не слышала. Но никто, кром'в игуменьи, не в'вдалъ, что строгая, благочестивая инокиня родной матерью доводится р'взвой д'ввочк'в. Не в'вдала о томъ и сама д'ввочка.

Прошло еще сколько-то літь, скончалась въ обители игуменья мать Екатерина. Послі трехдневнаго поста собирались въ часовню старицы, клали жеребы за икону Пречистой Вогородицы, піли молебный канонъ Спасу Милостивому, выни-

мали жребій, кому сидіть въ игуменьяхъ.

Манеев жребій вынулся. Въ ноги ей вся обитель разомъ поклонилась, настоятельскій жезть ей поднесли и съ пізніемъ

духовныхъ пъсенъ повели ее въ игуменскія кельи...

Разумно и правдиво правила Манееа своей обителью. Всъ уважали ее, любили, боялись. Недруговъ не было. «Давно стоять скиты Керженскіе, Чернораменскіе, будуть стоять скиты и послѣ насъ, а не бывало въ нихъ такой игуменьи, какъ матушка Манееа, да и виредь врядъ ли будетъ». Такъ говорили про Манееу въ Комаровъ, въ Улангеръ, въ Оленевъ и въ Шарианъ и по всъмъ кельямъ и сиротскимъ домамъ скитовъ маленькихъ.

Обительскія заботы, чтепіе душеполезныхъ книгь, непрс-

станныя молитвы, тяжелые труды и богомысліе давно водворили въ душт Маневы тихій, мирный покой. Не тревожили ея восноминанья молодости, все былое покрылось забвеньемъ. Сама Фленушка не будила болте въ умі ей памяти о прониломъ. Считая Якима Прохорыча въ мертвыхъ, Манева внесла его имя въ синодики поствиный и литейный на вічное поминовеніе.

И вдругъ, нечалнно, негаданно явился онъ... Какъ огнемъ схватило Манеоу, когда, взглянувъ на паломника, она признала въ немъ дорогого когда-то ей человѣка... Она, закаленная въ долгой борьбѣ со страстями, она, побѣдившая въ себѣ ветхаго человѣка со всѣми влеченьями къ міру, чувственности, сустѣ, опа, умертвившая въ себѣ сердце и сладкія его обольщенья, едва могла сдержать себя при видѣ Стуколова, едва не выдала людямъ давнюю, пикому невѣдомую тайну.

Слушая длинный разсказъ паломника, Манева духовно утвшалась и радовалась. «Благодарю Тебя, Господи,— мысленно говорила она:—о Твоихъ благодъяніяхъ, милостивно на насъ бывшихъ. Не погнушался еси нашею скверною и грѣшника сего суща воздвигнулъ еси потрудитися и послужити во

славу имени Твоего!»

Нелицемъренъ былъ поклонъ ся передъ бывшимъ полюбовникомъ. Покланялась она не любовнику, а подвижнику, благодарила она трудника, положившаго душу свою на исканье старообрядскаго святительства... Ни дубравушки зеленыя ни кусты ракитовые не мелькнули въ ея памяти...

Но едва отошла отъ паломника, все ей вспомнилось... Въ-

жать, быжать скорви!...

Бѣжать не удалось... Патапъ Максимычъ помѣшалъ... Надо жить подъ одной кровлею съ нимъ... И Фленушка туть же... Бѣдная, бѣдная!.. Чуетъ ли твое сердечушко, что возлѣ тебл отецъ родной?

Стоить Манеоа передъ темными ликами угодниковъ—хочетъ читать—не видить, хочеть молиться—молитва на умъ нейдеть...

— Просвъти умъ мой, Господи, — шептала она: — очисти сердце мое!..

А въ ушахъ звучать то веселые звуки деревенскаго хоровода, то затъйный хохотъ на супрядкахъ, то тихій, ласкающій шопоть во ржахъ...

Затряслась всёмь тёломъ Манева.

— О, Господи, Господи! — шептала она, взирая на икопу Спаса.

И холодная, какъ ледъ, безъ памяти, безъ сознанія, тихо опустилась на помость моленной.

## Глава четырнадцатая.

На другой день столы работникамъ и народу справлялись. Въ горницахъ весело шелъ именинный пиръ. Надивиться не могли Сиѣжковы на житье-бытье Патана Максимыча... Въ лѣсахъ живеть, въ захолустьв, а пиры задаеть, хоть въ Москвв такіе.

Провожая Сивжковыхъ, Патапъ Максимычъ не только не повелъ рвии про сватовство, но даже намека не сдвлалъ, а когда на прощанъи Данила Тихонычъ завелъ-было рвиь о томъ, Патапъ Максимычъ сказалъ ему:

— Не раненько-ль толковать объ этомъ, Данила Тихонычъ? Дѣло-то, кажись бы, не къ спѣху. Время впереди, подождемъ, что Богь пошлеть. Есть на то воля Божія, дѣло сдѣлается:

нъть, супротивъ Бога какъ пойдешь?

— Оно, конечно, воля Божія первый всего, — сказаль старый Снѣжковы: — однакожь все-таки намы теперы бы желательно ваше слово услышать, по тому самому, Патапы Максимычь, что ваша Настасыя Патаповна оченно мив по праву пришлась — одно слово, распрекрасная дѣвица, какихы на свѣтѣ мало живеть, и паренекы мой тоже говорить, что ему

невъсты лучше не надо.

— На добромъ словъ покорно благодаримъ, Данила Тихонычъ, — отвъчалъ Патанъ Максимычъ: — только я такъ думаю, что если Михайла Данилычъ станетъ по другимъ мъстамъ искать, такъ много дъвицъ невпримъръ лучше моей Настасьи найдетъ. Наше дъло, сударь, деревенское, лъсное. Иастасья у меня, окромя деревни да скита, ничего не видывала, и мнъ сдается, что такому жениху, какъ Михайла Дапилычъ, врядъ ли она подъ стать пойдетъ, потому что не обыкла къ вашимъ городскимъ порядкамъ.

— Это не бѣда. Долго-ль пріобыкнуть! — возразиль Спѣжковъ. — Нѣть ужъ, вы напрямикъ скажите, Патапъ Макси-

мычь, можно намъ надъяться, аль не можно?

— Да чего же туть надъяться - то? — говориль Патанъ Максимычь. — Оть меня ни отказу ни приказу нъть. Въдь хоша у насъ съ вами, Данила Тихонычь, и были разговоры, такъ въдь это такъ... Мало - ль что за столикомъ съ рюмочками промежь пріятелей говорится?.. Вы не всяко лыко въ строку пускайте!.. Опять же было у насъ съ вами говорено такъ: если дълу тому сдълаться, такъ развъ на ту зиму. Стало, и будемъ ждать той зимы. Тамъ что Господь укажетъ... А все-жъ моя Настасья не порогомъ поперекъ вамъ стала, ищите гдъ

лучше и на мив не взыщите, коли до той поры Настасьв другой женихъ по мысли найдется. Я воли съ нея не снимаю, у дваки свой разумъ въ головв, — сама должна о судьов своей разсудить.

— Какъ же это понимать надобно, Патанъ Максимычъ? немного номолчавъ, спросилъ Ситжковъ. — Въдь это значить

отказъ, какъ длинный шесть.

— Гдв же туть отказь, Данила Тихонычь? — сказаль Натапь Максимычь. — Никакого отказу вамь нѣть оть меня... Отказь бываеть, когда сватовство идеть, а развѣ у насъ сватовство въ настоящемъ видѣ, какъ слѣдуетъ, было? Разговоры только были. По - пріятельски поболтали отъ-нечего-дѣлать... Да и туть было сказано — до зимы ожидать... Тамъ, опятьтаки говорю я вамъ, увидимь, что Богъ дастъ... И отказывать не отказываю и обѣщать не обѣщаю... Опять же надо прежде Настасью спросить, вѣдь не мнѣ жить съ Михайлой Данилычемъ, а ей: съ дочерей я воли не симмаю, хочеть — иди съ Богомъ, не хочеть — певолить не стану.

— Помнится мив, въ Городцв не такія рвчи я слышаль отъ васъ, Патань Максимычь? — съ усмвикой промолвиль Сивжковъ. — Тогда было, кажись, говорено: «какъ захочу,

такъ и сделаю».

Передернуло Патапа Максимыча. Попрекъ Спѣжкова задѣлъ его за живое. Сверкнули глаза, повернулось - было на языкъ сказать: «не отдамъ на срамъ дѣтище, не потерилю, чтобы голили ее передъ чужими людьми»... Но сдержался и молвилъ съ досадой:

— Въ головъ шумъло, оттого и совралъ. Татаринъ, что-ль, я, дъвку замужъ отдавать, ея не спросясь? Хоть и гръшные

люди, а тоже христіане.

Распрощались, повидимому, дружелюбно, по Патапъ Максимычъ понималъ, что дружба его со Снъжковымъ ухнула. По проститъ ему Данила Тихонычъ во въки въковъ...

Проводивъ Сиѣжковыхъ, ношелъ Патапъ Максимычъ въ нодклѣтъ и тамъ въ боковушкѣ Алексѣя усѣлся съ паломникомъ и молчаливымъ купцомъ Дюковымъ. Былъ тутъ и Алексѣй. Шли разговоры про земляное масло.

— Такъ и въ самомъ дѣлѣ въ нашихъ мѣстахъ такая благодать водится?—спранивалъ Патанъ Максимычъ паломника.

— Есть, — отвічаль Якимъ Прохорычь. — Въ большомь даже изобилін. И чудное діло, — прибавиль онь: — сколько странь, сколько земель исходиль и на своемъ віку, а такой сліноты въ людихь, какъ здісь, нигді и не видываль! Люди

живуть — хоть бы Ветлугу взять — бѣднота одна, лѣсъ рубятъ, лубъ дерутъ, мочало мочатъ, смолу гонятъ — бьются сердечные вѣкъ свой за тяжелой работой: днемъ не доѣдятъ, ночью не доснятъ... О, какъ бы не ихняя слѣнота!.. Стонтъ только землю лонаткой коннутъ, и такое тутъ богатство, что цѣлый свѣтъ можно бы обогатитъ. По золоту ходятъ, а его не примѣчаютъ... Бабы у нихъ дресвой полы моютъ. Не дресвой онѣ моютъ, червоннымъ золотомъ... Вотъ вѣдъ что значитъ, какъ человѣкъ-отъ въ понятіи не состоить!.. Извѣстно: живутъ въ лѣсахъ, людей, которы бы до всего доходили, не видывали... Гтѣ имъ знать?

- Гдѣ жъ эти самыя мѣста? спросилъ Патанъ Максимычъ.
  - Сказано на Ветлугъ, отвъчалъ Стуколовъ.

Ветлуга-то велика. Ты скажи, которо мѣсто, — приставалъ къ паломнику Патанъ Максимычъ.

- Гдѣ именно тѣ мѣста, покамѣсть не скажу, отвѣчалъ Стуколовъ. Возьмешься за дѣло какъ слѣдуетъ, вмѣстѣ по-ѣдемъ, либо вѣрнаго человѣка пошли со мной.
  - Я хоть сейчась готовъ, сказалъ Патапъ Максимычъ.
- Сейчасъ нельзя, замѣтилъ Стуколовъ. Чего теперь подъ сиѣгомъ увидишь? Надо вѣдь землю копать, на днѣ малыхъ рѣчонокъ смотрѣть... Какъ можно теперь? Коли условіе со мной подпишешь, поѣдемъ по веснѣ и примемся за работу, а еще лучше ѣхать около Петрова дня, земля къ тому времени просохнеть... Болотисто ужъ больно по тамошнимъ мѣстамъ.
- Лѣтомъ нельзя мнѣ, замѣтилъ Патапъ Максимычъ. Да кума могу попросить, Ивана Григорьича. А коль ему недосужно, вотъ его спосылаю, прибавилъ опъ, показывая на Алексѣя. Теперь то что же надо дѣлать?
- Капиталомъ войти, потому расходы, сказалъ Якимъ Прохорычъ. Условіе надо писать, потомъ въ сроки деньги вносить.
  - На что же деньги-то? спросилъ Патапъ Максимычъ.
- Мало-ль на что, отвѣчалъ Стуколовъ. Пурфы бить, то-есть пробы въ землѣ дѣлать, землю куппть, коли помѣщичья, а если казенная, въ Питерѣ хлопотать, чтобы прінскъ за нами записали... Да и потомъ мало-ль на что денегъ потребуется. Золото даромъ не дается... Зарой въ землю деньги, она и станетъ тебѣ отплачивать.
- Да ты разскажи по порядку, какъ этимъ дёломъ надо орудовать, какъ его въ ходъ-отъ пустить? допрашивалъ паломника Патапъ Максимычъ. Хоть наше дёло не то, чтобы

лубъ драть, однакожъ но этому дёлу, что про лыкодеровъ ты молвиль, то и къ нашему брату пристало: въ понятіи не со-

стоимъ, взяться не умфемъ.

— То-то и ссты.. — сказаль Стуколовь. — Безь умёлыхъ людей какъ за такое дёло приниматься? Сказано: «Божьей волей свъть стоить, человъкъ живеть умъньемъ». Лосужество на умвнье всего дороже... Воть ты и охочь золото добывать, да не гораздъ — ну и купи досужество умълыхъ людей.

— Да какъ его купить-то? — усмъхнувшись, молвилъ Па-тапъ Максимычъ. — На базаръ не продаютъ.

— Вотъ что, — сказалъ Стуколовъ: — складчину падо сдѣ-лать, компанію этакую. Слыхалъ про компаніи, что складочпыми деньгами дела ведуть?

— Какъ не слыхать? — молвилъ Патапъ Максимычъ. — Только въ этомъ дель, сказывають, много гръха живеть —

обижають.

- На то глаза во лбу да умъ въ мозгу, чтобъ не обидъли, — отвъчалъ Стуколовъ. — Видишь ли: чтобъ начать дъло, нуженъ капиталъ, примъромъ тысячъ въ пятьдесятъ серебиомъ.
- Въ пятьдесять? вскликнулъ Натапъ Максимычъ. Экъ тебя!.. Ровно про полтину сказалъ... Иятьдесять тысячь деньги, брать, немалыя, зря не валяются... Эко слово молвиль!.. Нятьдесять тысячь!.. Да у меня, брать, и половины такихъ денегъ въ ларцъ-то не найдется, да если и кума и Михайну Васильича взять, такъ и всемъ намъ пятидесяти тысячь наличными не собрать. У насъ ведь обороты, торговля... У торговаго человъка наличными деньги не лежать. А заведенных діль ради твоего золота я не нарушу... Что-то еще тамъ на Встлугъ будеть, а заведенное дъло извъдано съ инмъ идень навърняка. Хоть и сулишь ты горы золота, однакоже я скажу тебъ, Якимъ Прохорычъ, что домашній телепокъ невиримъръ дороже заморской коровы.

— Такъ какъ же, Натанъ Максимычъ, будетъ наше діло? —

носл'в минутного молчанья спросиль Стуколовъ.

— Да ужь върно такъ и будеть, что твои блины отложить до другого дня. Пеподходящая сумма, — отвъчаль Патапъ Максимычъ.

— Меньше нельзя, — равнодушно отвѣчаль Стуколовъ. — Иятидесяти тысячъ не пожалѣешь — милліонами будешь ворочать... Слыхаль, какъ въ Сибири золотомъ разживаются?

— Слыхать - то слыхаль, — отвёчаль Патанъ Максимычь. — Да відь то Сибирь, місто по этой части насиженное, а здісь вновъ, еще Богъ знаетъ, какъ пойдетъ,

— Ветлужскіе прінски богаче спбирскихъ— вѣрь моему слову, — сказаль Стуколовъ. — Гляди...

И вынуль паломникъ изъ замшеваго мѣшка полгорсти золотого неску и сталъ нересыпать его. Глаза такъ и загорѣ-

лись у Патапа Максимыча. Закусиль онъ губу.

— Этой благодати на Ветлугъ больше, чъмъ въ Сибири, — говорилъ Стуколовъ: — а главное, здышня сторона нетронутая, не то, что Сибирь... Мы первые, мы сметанку снимемъ, а послъ насъ другіе хлебай простоквашу...

— Да впрямь ли ты это на Ветлугѣ нашель? — спросиль Патапъ Максимычъ, не спуская глазь съ золотой струи,

падавшей изъ рукъ паломника.

— Божиться, что-ль, тебѣ?.. Образъ со стѣны тащить? — вспыхнулъ Стуколовъ. — II этимъ тебя не увѣришь... Коли хочешь увѣриться, ѣдемъ сейчасъ на Ветлугу. Тамъ я тебя къ одному мужнчку свезу, у него такое же маслецо увидишь, и къ другому свезу и къ третьему.

— Что - жъ, это можно, — сказалъ Патапъ Максимычъ. —

Сколько - жъ денегъ потребуется?

- Да покамъстъ гроша не потребуется, отвъчалъ Стуколовъ. — Пятьдесятъ тысячъ надо не сразу, не вдругъ. Коли дъло плохо пойтетъ, кто намъ велитъ деньги соритъ по-пустому? Вотъ какъ тебъ скажу — издержимъ мы двъ аль три тысячи на ассигнаціп, да если увидимъ, что выгоды нътъ — вдаль не пойдемъ, чтобъ не зарваться...
- Дві либо три тысячи! раздучываль Патапъ Максимычь. Ну, это еще туда сюда... На этомъ можно помириться. А насчеть пятидесяти серебра нътъ, братъ, шалишь, мамонишь.
- Какъ впередъ загадывать? отвъчалъ Якимъ Прохорымъ: можетъ статься, и много меньше иятидесяти тысячъ положишь, а года въ два милліонъ наживешь.

— Ужъ и милліонъ? Не широко-ль загинаешь? — перебилъ

Патанъ Максимычъ.

- Не одинъ миліонъ, три, пять, десять наживешь, съ жаромъ сталъ увврять Патапа Максимыча Стуколовъ. —. Інха бъда начать: а тамъ загребай деньги... Золота па Ветлугь, говорю тебь, видимо невидимо. Чего ужъ я человъкъ бывалый, много видалъ золотыхъ прінсковъ и въ Сибири и на Ураль, а какъ посмотрълъ и на ветлужскія палестины, такъ и у меня съ дива руки опустились... Да что тугъ толковать, слушай. Мы такъ положимъ, что на все на это дъло нужно сто тысячъ серебромъ.
  - Значить, это дело надо оставить, махнувъ рукой,

сказаль Патапъ Максимычь. — Сто тысячь!.. Экъ у него ты-

сячи - то — ровно парена рѣпа...

— А ты слушай, рѣчи не перебивай, — прерваль его Стуколовъ. — Наличными на первый разъ — сказалъ я тебъ двѣ либо три тысячи ассигнаціями потребуется.

— Хоть убей — въ толкъ не возьму, — возразилъ Патапъ Максимычъ. — Про какія же сто тысячь поминаешь?

— Да ты не персбивай моей рвчи, а то ввых съ тобой не столкуенься. — съ досадой молвиль Стуколовъ. — Сто тысячъ!.. Эти сто тысячь надо делить на сто наевъ, по тысяче рублей пай. Понимаеть?

Дальше что? — молвилъ Натанъ Максимычъ.

— Пятьдесять наевь ты себь возьми, вложивши за нихъ иятьдесять тысячь, — продолжаль Якимъ Прохорычъ. — Не тенерь, а после, по времени, ежели дело на ладъ пойдеть... Не сможень одинъ, товарищей найди: хоть Ивана Григорыча, что ли, аль Михайлу Васильича... Это ужъ твое дело. Всъ барынн тоже на сто паевъ — сколько кому достанется.

— Ладно, хорошо, а другіе-то иятьдесять наевъ кому? —

спросиль Патанъ Максимычъ.

— Епископу Софронію. — отвічаль паломникъ.

— Даромъ? — Даромъ.

- И половина барышей ему? спросиль Патанъ Макси-
  - Консчно.

— Жирно, братъ, съвстъ! — возразилъ Патапъ Максимычъ. — Нъть, Якимъ Прохорычъ, нечего намъ про это дело и толковать. Не подходящее, совстви пустое дело!.. Какъ же это?.. Будь онъ хоть патріархъ твой Софронъ, а деньги въ складчину давай, коли барышей хочешь... А то — самъ денегъ ни гроша, а въ половинъ... На что это похоже?.. За что?

- А за то, что онъ первый спозналь про такое богатство, — отвічаль Стуколовь. — Воть, положимь, у тебя теперь сто тысячь въ рукахъ, да развѣ получишь ты на нихъ милліоны, коль я не укажу тебф міста, не научу, какъ надо поступать? Положимъ, другой тебя и паучить всёмъ порядкамъ: какъ заявлять прінски, какъ закрѣнить ихъ за собой... А гдѣ конать-то станешь?.. Въ какомъ мъстъ прінскъ заявниь?.. За то, чтобы знать, гдв золото дежить, давай деньги епископу... Да и денегь не надо — барыши только пополамъ.

Задумался Патанъ Максимычъ.

— Было бы съ него и десяти паевъ, — сказалъ онъ. — Право, больше не стоить -- самъ посуди, Якимушка.

— Меньше половины нельзя, — рѣшительно отвѣтилъ Сту-коловъ. — У него въ Калужской губерніи такое же дѣло заводится, тоже на интидесяти паяхъ. Землю съ золотомъ покупають теперь у помъщика тамошняго, у господина Поливанова, можеть, слыхаль. Деньги дали тому господину немалыя, а епискенъ своихъ конейки не истратилъ.

— Ну пускай бы ужъ его иятнадцать наевъ взялъ. Больше,

право, обидно будеть, — сказаль Патанъ Максимычь. — Какъ сказано, такъ и будеть, а не хочень, другихъ охотниковъ 10 золота найдемъ, — спокойно отвъчалъ Стуколовъ.

И, вынувъ опять замшевый мёшокъ, посыпаль изъ него золотой несокъ себъ на руку передъ Патапомъ Максимычемъ.

Не разъ и не два такіе разговоры велись у Патана Максимыча съ наломникомъ, и все въ подклата, все въ Алексвевой боковушь. Были при тьхъ переговорахъ и кумъ Иванъ Григорычть, и удъльный голова Мяхайла Васильичъ. Четыре дия велись у нихъ эти переговоры, наконецъ рашился Патанъ Максимычъ взяться за діло.

Рѣшили до поры до времени про затѣваемое дѣло никому не сказывать. Стуколовъ говорилъ, что если пойдеть оно въ огласку- инши пропало. Въ спопрекихъ тайгахъ, по его словамъ, зачастую бываетъ, что одинъ отыщетъ прінскъ да ненарокомъ проболтается, другой тотчасъ подхватить его на свое имя. Посл'в масленицы Патапъ Максимычъ объщался съвздить на Ветлугу вывств съ наломникомъ новидать мужиковъ, про которыхъ тотъ говорилъ, и, ежели дело окажется вернымъ, паписать со Стуколовымъ условіе, отсчитать ему три тысячи ассигнаціями, а затёмъ, если дёло въ ходъ пойдеть и окажугся барыши, давать ему постепенно до пятидесяти тысячъ серебромъ.

Патанъ Максимичъ только и думаеть о будущихъ милліонахъ. День-денской бродить взадъ и впередъ по передней горниць и думаеть о каменных домахь въ Петербургь, о больницахъ и богадъльняхъ, что построитъ онъ міру на удивленье, думаеть, какъ онъ мели да перекаты на Волгъ расчистить, жельзныя дороги какъ строить зачнеть... А милліоны все прибавляются да прибавляются... «Что-жъ, — думаетъ Патанъ Максимычъ: — Демидовъ тоже кузнецомъ быль, а теперь посмотри-ка, чъмъ стали Демидовы!.. Отчего-жъ и мив та-

кимъ не быть... Не обствокъ же я въ нолъ какой!..»

На первой неділь Великаго поста Патапъ Максимычъ вывхаль изъ Осиповки со Стуколовымъ и съ Дюковымъ. Про-Сочиненія ІІ. Мельникова. Т. ІІ. 12

щаясь съ женой и дочерьми, онъ сказалъ, что ъдеть въ Красную Рамень на крупчатныя свои мельницы, а оттуда проъдетъ въ Нижній да въ Лысково и воротится домой къ середокрестной недълъ, а можетъ, и позже. Домъ покинулъ на Алексъя, котя притомъ и Пантелею наказалъ глядъть за всъмъ строже и пристальнъй.

Накануні отъівзда, вечеромъ, послії ужина, когда Стуколовъ, Дюковъ и Алексій разошлись по своимъ угламъ, Аксинья Захаровна, оставшись съ глазу на глазь съ мужемъ,

стала ему говорить:

— Максимычъ, не серчай ты на меня, кормиленъ, коли я что не по тебь молвлю, выслушай ты меня ради Христа.

 Чего еще надо? — взглянувъ на жену исподлобья, спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Завтра уфлень ты?..

-- Hy?

— На кого же домъ-отъ покидаешь? Прежде Савельичъ, царство ему небесное, былъ, за всѣмъ, бывало, приглядитъ, теперь-то кто?

-- Кто на ero мъстъ... He могла догадаться? — сказаль

Патанъ Максимычъ.

Алексий Трифоныть, значить? — тихо проговорила Аксинья Захаровна.

— Что-жъ, по-твоему, на Инкифора, что ли, домъ-отъ покипуть? — рявкнулъ Иатанъ Максимычъ. — Такъ онъ въ недѣлю весь его пропьеть да и тебя самоё въ кабакѣ заложитъ.

— Про этого врага у меня и помышленья нёть, Максимычь, — плаксиво отвёчала Аксинья Захаровна. — Себя сгубиль, пепутный, да и съ меня головоньку снимаеть, изъ-за него только попреки один... Вёкъ бы не видала его!.. Твоя же воля была оставить Микешку. Хоть онъ и брать родиый мнй, да я бы рада была радешенька на сосни его видить... Не онъ навязался на шею мий, ты, батька, самъ его навязаль... Пущай околёль бы его гдй-нибудь подъ кабакомъ, охъ бы не молвила... А сще попрекаешь!

— Замолола!.. Пошла безъ передышки въ пересынку! — хмурясь и зъвая, перебилъ жепу Патанъ Максимычъ. — Будетъ ли конецъ вранью-то? Аль и въ самомъ дълъ бабъяго вранья на свинът не обътдень?.. Коли путное что хотъла

сказать — говори скорфй, — спать хочется.

— Да я все насчеть Алексия Трифоныча! — робко молвила Аксинья Захаровиа.

— Что еще такое?

— Да какъ прикажешь: сюда ли ему безъ тебя объдать

ходить, аль въ подклътъ ему относить? — спрашивала Аксинья Захаровна.

— И зайсь міста не просидить, пущай его съ вами обіт-

даеть, — сказаль Патапъ Максимычъ.

— Ладно-ль это будеть, кормилець? Самъ посуди, что люди зачнуть говорить: хозяинъ въ отлучкѣ, дочери невѣсты, молодой парень съ ними ѣстъ да пьетъ... И не знай чего наскажутъ! — говорила Аксинья Захаровна.

— Не смѣютъ!.. — рѣшительно сказалъ Патапъ Максимычъ. — Да и парень не такой, чтобы вздумалъ нехорошее дѣло... Не изъ такихъ, что гдѣ пьютъ да ѣдятъ, тутъ и па-

костять... Бояться нечего.

— Да такъ-то оно такъ, Максимычъ, — отвъчала Аксиныя Захаровна. — А все бы лучие, кабы онъ въ подклѣтѣ объдалъ и безъ тебя бы наверхъ не ходилъ... Что ему дѣлать?.. Не новърнию ты, кормилецъ, все сердечушко изныло у меня...

- Да отвяжись ты совствиь, съ нетеритнемъ крикнуль Натапъ Максимычъ: — ну, пущай его въ подклат объдаетъ... Ты этого парня понять не можень. Другого такого не сыщень... Можень ли ты знать, какія я насчеть его мысли имъю?..
- Какъ я могу знать, Максимычъ? отвѣчала Аксинья Захаровна. Гдѣ же мнъ?

— Такъ, значитъ, и молчи, — ответилъ Патапъ Максимычъ.

 Да что-жъ такое?.. Какія у тебя мысли про Алексвя Трифоныча? — заискивающимъ голосомъ спросила Аксинья Захаровна.

— О чемъ не сказывають, про то не допытывайся. — отвъчаль Патанъ Макенмычь. — Придеть время, скажу... а те-

перь спать пора.

У Патана Максимыча въ самомъ дёлё новыя мысли въ голове забродили. Когда онъ ходилъ взадъ и впередъ по горницамъ, гадая про будущіе милліоны, приходило ему и то въ голову, какъ дочерей устроить. «Не Снёжковымъ чета женихи найдутся, — тогда думалъ онъ: — а все-жъ не выдамъ Настасью за такого шута, какъ Михайла Данилычъ... Надо миё людей богобоязненныхъ, благочестивыхъ, не скомороховъ, что теперь по купечеству поили. Тогда можно и небогатаго въ зятья принять, богатства на всёхъ хватитъ».

И попаль ему Алексый на умъ.

Если бы Настя знала да въдала, что промелькнуло въ головъ родителя, не плакала бы по ночамъ, не тосковала бы, веноминая про свою провинность, не приходила бы въ отчаянье, думая про то, чему быть впереди...

Собрались въ путь-дорогу. Пробывъ день-другой на мельницахъ въ Красной Рамени, Патапъ Максимычъ со спутниками побхалъ на Ветлугу прямою дорогой черезъ Лыковщину. Надобно было верстъ восемьдесятъ бхать лѣсами, гдѣ про-взжихъ дорогъ не бывало, только однѣ узкія тропы межъ высокихъ сугробовъ проложены. По тѣмъ тропамъ лѣсники възимницы ѣздятъ и вывозятъ къ Керженцу для сплава нарубленный лѣсъ. Сторона та совсѣмъ не жилая, лѣтомъ нѣтъ по ней ни ѣзду коппаго ни ходу пѣшаго, только па зиму переселяются туда лѣсники и живутъ въ дремучихъ дебряхъ до лѣсного сплава въ половодье.

Побхали путинки въ двоихъ саняхъ, каждыя тройкой гусемъ запряжены. Иначе и фадить нельзя по лъснымъ тропамъ. Сначала путь шель торный, — по этому пути обозы изъ Красной Рамени въ Лысково ходятъ, — по когда перевхали Керженецъ и попали въ лесную глушь, что тяистся до самой Ветлуги и дальше за нее, ъзда стала затруднительна. Съдоки то и дъло задъвали головами за вътви деревьевъ, и ихъ засыпало сифгомъ, которымъ точно въ саваны окутаны стояли сосны и ели, склоиясь надъ тропою. Чуть не черезъ каждыя полторы-двв версты приходилось останавливаться и отгребаться отъ снега. Трона была неровная, сани то и дело наклонялись то на одну, то на другую сторону, и седокамъ частенько приходилось вываливаться и потомъ, съ трудомъ выбравшись изъ сугроба, общими силами поднимать свалившіяся на бокъ сани. Троца все одна, нътъ своротовъ ни направо ни налѣво, и пѣтъ пикакихъ признаковъ близости человѣка: ни осѣка \*), ни просѣки, ни даже деревяннаго двухсаженнаго креста, какихъ много наставлено по заволжскимъ лъсамъ, по обычаю благочестивой старины \*\*). И никакого звука. Разв'в только затрещигь рябчикъ, перелетая съ дерева на дерево, либо забурчить вдали глухарь, да заскринить надломленпое дерево, качаемое вътромъ. Заячьи и волчьи следы частенько пересѣкаютъ тропу, иногда попадается слѣдъ раздвоенныхъ конытъ дикой коровы \*\*\*) либо широкой лапы льсного боярина Топтыгина, согнаннаго съ берлоги охотниками.

\*) Изгородь или прясла, отдълющія лѣсь оть поля. Ее городять въ лѣсныхъ мѣстахъ, чтобы насущійся скоть не забрель на хлѣбъ.

<sup>\*\*)</sup> За Волгой, на дорогахъ, въ поляхъ и лѣсахъ, особенно на перекресткахъ, стоятъ высокіе, сажени въ полторы или двѣ, восьмиконечные кресты, пногда по иѣсксльку рядомъ. Есть обычай тайно отъ всѣхъ срубить крестъ и ночью ноставить его на перекресткѣ. Кто передъ тѣмъ престомъ помолитея, того молитва пойдстъ за срубившаго крестъ.

\*\*\*\*) Такъ за Волгой называютъ лосей.

Перебравшись за Керженець, путникамъ надо было выбраться на Ялокшинскій зимнякъ, которымъ вздять изъ Лыскова въ Бакй, выгадывая тъмъ версть пятьдесять противъ объвздной провзжей дороги на Дорогучу. Но вотъ вдуть они два часа, три часа, давно бы надо быть на Ялокшинскомъ зимнякъ, а его пътъ какъ пътъ. Вдутъ - вдутъ, на счастье тепло стояло, а то бы плохо пришлось. Не дается зимпякъ, да и полно, а лошади притомились.

— Да туда ли мы вдемъ? — спросилъ Патапъ Максимычъ сидввшаго на козлахъ работника. — Коимъ грвхомъ не заблу-

дились ли?

 Гдѣ заблудиться, Патапъ Максимычъ! — отвѣчалъ работцикъ. — Дорога одна, своротовъ нѣтъ, сами видѣли.

— Да въ Бълкинъ-то хорошо ли ты разспросилъ у мужи-

ковъ про дорогу?

— Какъ же не разспросить, все разспросиль, какъ слыдуеть. Сказали: какъ провдень освкъ, держи направо до крестовъ, а съ крестовъ бери налвво, туть будетъ сосна, раскидистая такая, а верхушка у ней сухая, отъ сосны бери направо... Такъ мы и вхали.

— У крестовъ сворачивали? — спрашивалъ Патапъ Макси-

мычъ.

— Какъ же не сворачивать, направо своротиль, какъ было сказано.

— И у сосны сворачивалъ?

— II у сосны своротиль, — отвѣчаль работникъ. — На ней еще ясакъ нарубленъ, должно-быть, бортевое дерево было. Тутъ только вотъ одного не вышло противъ тего, что сказывали ребята въ Бѣлкинѣ.

— А что говорили ребята? - спросиль Патапъ Максимычь.

— Да сказывали: будеть маленькій долокъ, и какъ-де перевдешь долокъ, сосна будеть съ объихъ сторонъ отесанная, а туть и Керженецъ.

- IIy?

— Долокъ-отъ быль, еще мы вывалились туть, а тесанной сосны не видать, я смотрёль-смотрёль ее, нёть сосны, гляжу, анъ на Керженець выёхали.

— Стало-быть, туть мы и снутались, — закричаль, разгорячась, Патапъ Максимычь. — Чтобъ тебв высохнуть, дурьи

твои глаза! Зачемъ тесану сосну прозеваль?

— Да не было ся, Патапъ Максимычъ. — отвічаль отороиввиній работникъ. — Не родить же ее мит, коли итть.

 Да вѣдь тебѣ бѣлкински ребята говорили: держи па сосну. Для че не держалъ?—кричалъ Патанъ Максимычъ. — Да гдв-жъ мив ее взять, сосну-то? Въдь не сприталъ я ее. Что-жъ мив двлать, коли ивть ея, — жалобно голоситъ работникъ. — Развъ я тому двлу причинемъ? Дорога одна была, пи единаго сворота.

— Да сосна-то гдё? сосна-то? — закричаль Патанъ Максимычь, хвативь увъсистымь кулакомь работника по загороку.

— Можетъ-статься, срубили. — пропищаль, нагнувшись на

передокъ, работникъ.

— Срубили! Коему лѣшему порчену сосну рубить, коль здороваго лѣса видимо-невидимо! — оралъ Патапъ Максимычъ. —

Стой, чортова образина!

Работникъ остановилъ лошадей. Понуривъ головы, онё тяжело дышали, паръ такъ и валилъ съ нихъ. Патапъ Максимычъ вылѣзъ изъ своихъ саней и подошелъ къ задишиъ, гдъ сидътъ Стуколовъ. Молчаливый Дюковъ, уткнувъ голову въ широкій лисій малахай, спалъ мертвымъ сномъ.

— Такъ и есть, заблудились, — сказалъ Патапъ Макси-

мычъ паломнику. — Что туть станень делать?

— Да самъ-то ты тажалъ ли прежде по этимъ дорогамъ? — спросилъ его Стуколовъ.

Сроду внервые, — отвѣчаль Патапъ Максимычъ.
 И работники не ѣзжали? — спросилъ Стуколовъ.

— Како фажать? — отозвался Патанъ Максимычъ. — Кого сюда лфий понесеть? Вѣдь это, самъ ты видишь, что такое: выбхали — еще не брезжилось, а гляди-ка ужъ смеркаться зачинаеть... Гдф мы, куда зафхали, самъ лфий не разберетъ... Бѣда, просто бѣда... Ахъ, чтобы всѣхъ васъ прорвало! — ругался Патанъ Максимычъ. — И понесло же меня съ тобой: тутъ прежде смерти животъ положишь!

— Въ сибирскихъ тайгахъ то ли бываетъ, — отозвался наломинкъ. — По недълямъ плутаютъ, случается, что и голодной

смертью помирають...

— Голодомъ помереть не помремъ, пироговъ да всякой всячины у насъ, пожалуй, на недълю хватитъ, — спокойно отвъчалъ Патапъ Максимычъ. — И лошадямъ корму взято довольно. А заночевать въ лъсу придется... Хоть ом зимница какая попаласъ... Ночью-то волки набътутъ: тецерь имъ голодно. Пора же такая, что волки стаями рыщутъ. Завтра ихній день: звъриный царь имениникъ \*).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) День 18 февраля (намять святого Льва, папы римскаго) въ завожскомъ простонародь в зовется львинымъ днемъ. Это по тамошнему повърью праздинкъ звърниаго царя, его именяны. На свои именяны девъ все разрышаетъ своимъ подданнымъ. Къ тому дию волки свадьбы евои пригоняють.

- Богъ милостивъ, промолвилъ паломинкъ. И не изътакихъ напастей Господъ людей выноситъ... Ие суетись, Патанъ Максимычъ, надо дѣло ладомъ дѣлатъ. Самъ я глядѣлъ на дорогу: трона одна, поворотовъ, какъ мы отъ наленой съверхушки сосны отъѣхали, въ самомъ дѣлѣ ни единаго не было. Можетъ, на эту зиму лѣсники ину трону пробили, не прошлогоднюю. Это и въ сибирскихъ тайгахъ зачастую бываетъ... Не бойся—со мной матка есть, она на путь выведетъ. Не бойся, говорю я тебѣ.
- Какая туть матка? Брединь ты, что ли? съ досадой молвиль Натанъ Максимычь. Тутъ дёло надо дёлать, а онъ

про свою матку толкуеть.

— Воть она, — сказаль Стуколовь, вынимая изъ дорожнаго кошеля круглую деревянную коробку съ компасомъ. — Не видываль? То-то... Эта матка корабли водить, безъ нея, что въ морѣ, что въ пустынѣ, аль въ дремучемъ лѣсу никакъ невозможно, потому она всѣ стороны показываетъ и сбиться съ пути не даетъ. Въ Сибири въ тайгу безъ матки не ходятъ, безъ нея бѣда, пронадешь.

Стуколовъ показалъ Патапу Максимычу страны свъта и

объяснить употребление компаса.

— Ншь ты премудрость какая!.. До чего только люди ии доходять, — удивлялся Патапъ Максимычъ. — Ну, какъ же намъ дорогу твоя матка покажеть?

— Да намъ какъ надо вхать-то, въ котору сторону? — спро-

силь Стуколовъ.

— На полупочникъ \*), — отвъчалъ Патапъ Максимычъ.

— А мы на сиверъ чешемъ, маленько даже къ осеннику

подаемся. Сбились, значить.

— Сбились!.. Я и безъ матки твоей знаю, что сбились, — насмѣшливо и съ досадой отвѣчалъ Патанъ Максимычъ. — Теперь ты настоящу дорогу укажи.

— Этого нельзя, надо всв дороги знать; тогда съ маткой

иди куда хочешь...

— Такъ прячь ее въ кошель. Пустое дёло, значить. Какъ же тутъ быть? — говориль Патапъ Максимычъ.

— Да повдемь, куда дорога ведеть, тропа видная, торная,

куда-нибудь да выведеть, - говориль Стуколовъ.

— Въстимо выведетъ, — отозвался Патапъ Максимычъ. — Да куда выведетъ-то? Ночь на дворъ, а лошади, гляди, какъ пріустали. Придется въ лъсу почевать... А волки-то?

<sup>\*)</sup> То-есть сѣверо-востокъ. Въ Заволкъв такъ зовутъ страны свѣта и вѣтры: снверъ – N. полуночникъ – NO, востокъ О, обѣдинкъ – SO, полдень – S, верховинкъ или лѣсинкъ – SW, закатъ – W, осепникъ – NW.

- Богь милостивь, отвъчаль Стуколовь. Топоръ есть ст. нами?
- Какъ топору не быть? Есть, сказалъ Иатапъ Максимычъ.

— Сучьевъ нарубимъ, костры зажжемъ, волки не подой-

дуть: всякій зв'ярь бонтся огня.

Такъ и ръшились заночевать. Лошадей выпрягли, задали имъ овса. Утоптали вокругь сивгъ и сделали привалъ. Топоровъ оказалось два, работники зачали сучья да валежникъ рубить, костры складывать вокругь привала и, когда стемньло, зажгли ихъ. Патанъ Максимычъ вытащилъ изъ саней большую кожаную кису, вынуль изъ нея хльба, пироговъ, квашеной канусты и мъдный кувшинъ съ квасомъ. Устроили постную трапезу: тюри съ лукомъ накрошили, капусты съ квасомъ, грибовъ соленыхъ. Хоть невкусно, да здорово поужинали. 11 бутылочка нашлась у запасливаго Патапа Максимыча. Роспили...

Ночь надвигалась. Красное зарево костровъ, освъщая низину лѣса, усиливало мракъ въ его вершинахъ и по сторопамъ. Съ трескомъ горъвшихъ вътвей ельника и фырканьемъ лошадей смъщались лъсные голоса... Ровно плачущій ребенокъ, запищаль гдв-то сычь, потомъ вдали послышался тоскливый крикъ, будто человъкъ въ отчаянномъ бореньи со смертью зоветь къ себъ на помощь: то были крики пугача \*)... Поближе завозилась въ вершинъ сосны векша, проснувшаяся отъ необычнаго свъта, едва слышно перепрыгнула она на другое дерево, потомъ на третье и все дальше и дальше отъ людей и нылавшихъ костровъ... Чуть стихло, и вотъ ужъ доносится издали легкій хрусть сухого валежника: то кровожадная куница осторожно пробирается изъ своего дупла къ дереву, гдв задремаль глупый красноглазый тетеревъ. Еще минута тишины, и въ вершинъ раздался отрывистый, жалобный крикъ итицы, хлопанье крыльевь, и затьмъ все смольло: куница поймала добычу и пьсть горячую кровь изъ перекушеннаго горла тетерева... Онять тишь, опять глубокое безмолвіе, и вдругъ слышится точно конпачье прысканье: это рысь, привлеченная изъ чащи чутьемъ, заслышавшая присутствіе лакомаго мяса въ видъ лошадей Патапа Максимыча. Но огонь не донускаеть близко звъря, и воть рысь сердится, мурлычить, прыскаеть, съ досадой сверкая круглыми, зелеными глазами, и прядаеть кисточками на концахъ высокихъ, прямыхъ ушей... Опять тишь, и вдругь либо заверещить бѣдный зайчишка,

<sup>\*)</sup> Филипъ.

попавшій въ зубы хищной лись, либо завозится что-то въ вътвяхъ: это сова поймала спавшаго рябчика... Лѣсные обитатели живуть не по-нашему — объдають по ночамъ...

Но вотъ вдали, за версту или больше, заслышался вой, ему откликнулся другой, третій вой— все ближе и ближе. Смолкъ, и нослышалось пряданье звърей по насту, ворчанье, стукъ зубовъ... Ин одинъ звукъ не пропадеть въ лъсной тиши.

— Волки! — боязно прошенталь Патанъ Максимычъ, тол-

кая въ бокъ задремавшаго Стуколова.

Дюковъ и работники давно ужъ спали крѣпкимъ сномъ. — А?.. что̀?.. — промычалъ, приходя въ себя, Стуколовъ. — Что̀ ты говоришь?

— Слышшиь? Воють, — говориль смутившійся Патань

Максимычъ.

— Да, воють... — равнодушно отв'вчалъ Стуколовъ. — Экъ ихъ что тутъ! Чують мясо, стервецы!

— Бада! — шопотомъ промодвияъ Патанъ Максимычъ.

— Какая-жъ бѣда? Инкакой бѣды нѣтъ... А вотъ побольше огия надо... Эй, вы, ребята! — крикнулъ онъ работникамъ. — Иросинсь!.. Эка заспалѝсь!.. Вали на костры больше!

Работники встали неохотно и вывств со Стуколовымъ и съ самимъ Натапомъ Максимычемъ навалили громадные костры. Огонь сталъ-было слабве, но вотъ заиграли иламенные языки по хвов, и зарево разлилось по лвсу пуще прежняго.

Видимо - невидимо!.. — говорилъ оторонъвшій Натанъ

Максимычъ, слыша со всёхъ сторонъ волчы голоса.

Звѣрей ужъ можно было видѣтъ. Освѣщенные заревомъ, они сидѣли кругомъ, пощелкивая зубами. Видно, въ самомъ дѣлѣ они справляли именины звѣринаго царя.

— Ничего, — успоканваль Стуколовь: — огонь бы только не нереводился. То ли еще бываеть въ сибирскихъ тайгахъ!..

Въ самомъ дѣлѣ волки никакъ не смѣли близко подойти къ огно, хоть ихъ, голодныхъ, и сильно тянуло къ лошадямъ, а ножалуй, и къ людямъ.

– Эхъ, ружья-то итътъ: пугнуть бы стрыхъ, – молвилъ

Стуколовъ.

— Молчи-ка ты, какое туть еще ружье! Того и гляди сожруть... — тревожно говорилъ Натанъ Максимычъ. — Глянь-ка, глянь-ка, со всёхъ сторонъ навалило!.. Ахъ, Ты, Господи, Господи!.. Знать бы да вёдать, ин за что бы не поёхалъ... Пронадай ты и съ Ветлугой своей!..

А волки все близятся, было ихъ до пятидесяти, коли не больше. Смёлость звёрей росла съ каждой минутой: не дальше какъ въ трехъ саженяхъ сидёли они вокругь костровъ, щел-

кали зубами и завывали. Лошади давно покинули торбы съ лакомымъ овсомъ, жались въ кучу и, прядая ущали, тревожно озирались. У Патана Максимыча зубъ ий зубъ не попадалъ; вездъ и всегда безстрашный, онъ дрожалъ, какъ въ лихорадкъ. Растолкали Дюкова, тотъ потянулся въ своей лисьей шубъ, зъвнулъ во всю сласть и, оглянувшись, промолвилъ съ невозмутимымъ спокойствјемъ:

## — Волки никакъ!

Безъ малаго часъ времени прошелъ, а путники все еще сидъли въ осадъ. До свъту оставаться въ такомъ положении было нельзя: тогда, пожалуй, и костры не помогутъ, да не кватитъ и заготовленнаго валежника и квороста на поддержание огня. Но паломникъ человъкъ бывалый, недаромъ много ходилъ по бълу свъту. Когда волки были ужъ настолько близко, что до любого изъ нихъ палкой можно было доброситъ, онъ разставилъ спутниковъ своихъ по мъстамъ и велълъ, по его приказу, разомъ бросать въ волковъ изо всей силы горящія лапы \*\*).

— Разъ... два... три!.. — крикнулъ Стуколовъ, и горящія

ланы нолетили къ зверямъ.

Тѣ отскочили и сѣли подальне, щелкая зубами и огрызаясь.

— Разъ... два... три!.. — крикнулъ паломникъ, и, выстуинвъ за костры, путники еще пустили въ стаю по горящей лапъ.

Завыли звври, но когда Стуколовъ, схвативъ чуть не сажениую пылающую лапу, бросился съ нею впередъ, волки порскнули вдаль, и черезъ нвсколько минутъ ихъ не было слышпо.

— Теперь не прибъгутъ, — молвилъ наломинкъ, надъвая

шубу и укладываясь въ сани.

— Дошлый же ты человыкъ, Якимъ Прохорычъ, — молвилъ Патанъ Максимычъ, когда онасность миновалась. — Не будь тебя, сожрали бы они насъ.

Паломникъ не отвъчалъ. Завернувшись съ головой въ шубу,

онь заснуль богатырскимь сномъ.

## Глава пятнадцатая.

Въ явсахъ работають только по зимамъ. Летней норой въ дикую глушь редко кто заглядываетъ. Пе то что дорогъ, даже мало-мальски торпыхъ тропинокъ тамъ вовсе почти нётъ; зато много мёстъ непроходимыхъ... Гніющаго валежника пропасть,

 <sup>\*)</sup> Горящія в'єтви хвойнаго л'єса, во время л'єсных в пожаровь оп'є перепосятся в'єтромъ на огромныя разстоянія.

да кром'в того то и діло попадаются обширныя глубокія болота, а м'встами трясины съ окнами, вадьями и чарусами... Это страшныя, погибельныя м'вста для небывалаго челов'вка. Кто оть роду впервой попаль въ нев'вдомыя лісныя дебри — берегись — гляди въ оба!...

Воть на нѣсколько версть протянулся мохомъ поросшій кочкарникъ. Саженными пластами покрываеть онъ глубокую, чуть не бездонную топь. Это «мийва», пначе моховое болото. Поросло оно мелкимъ, чахлымъ лѣсомъ, нога грузнетъ въ мягкомъ зыбунѣ, усѣяннымъ багуномъ, звѣздоплавкой, мозгушей, лютикомъ и бѣлоусомъ \*). Отъ тяжести пдущаго человѣка зыбунъ ходенемъ ходитъ, и вдругъ пногда въ двухъ-трехъ шагахъ фонтаномъ брызнетъ вода черезъ едва замѣтную для глаза продушину. Тутъ ходить опасно, разомъ попадешь въ болотную пучину и пропадешь ни за денежку... Бѣжать отъ страшнаго мѣста, бѣжать скорѣй, безъ оглядки, если не хочется вѣрной погибели... Чутъ только путникъ не поберегся, чуть только по незнанью аль изъ удальства шагнулъ впередъ пять-десять шаговъ, ноги его пачнетъ затягивать въ жидкую трясину, и если не удастся ему посиѣшно и осторожно выбраться назадъ, опъ погибъ... Бѣжать по трясинѣ — тоже оѣда...

Воть свытится маленькая полыныя на грязно-зеленой трясинь. Что-то въ родь колодца. Вода съ берегами вровень. Это «окно». Бъда оступиться въ это окно — тамъ бездонная пронасть. Невпримъръ опаснъй оконъ «вадья» — тоже открытая круглая полынь, но не въ одинъ десятокъ саженъ ширины... Ел берега изъ топкаго торфяного слоя, едва прикрывающаго воду. Ето ступить на эту обманную почву, пътъ тому спасенья. Вадья какъ разъ засосеть его въ бездну.

Но страшиве всего «чаруса». Окно, вадью издали можно замвтить и обойти, — чаруса непримвтна. Выбравшись изъ глухого лвса, гдв сухой валежникъ и гніющій буреломникъ высокими кострами навалены на сырой болотистой ночвв, путникъ вдругъ, какъ бы по волшебному мановенью, встрваеть передъ собой цввтущую поляну. Она такъ весело глядитъ на иего, широко, раздольно разстилаясь середи красноствольныхъ сосенъ и темнохвойныхъ елей. Ровная, гладкая, она густо заросла сочной, сввжей зеленью и усвяна крупными бирюзовыми незабудками, благоуханными бвлыми кувшинчи-

<sup>\*)</sup> Болотныя растенія: багунь—andromeda; звѣздоплавка—callitriche, мозгуша— geranium sylvaticum; мотикь— aconitum; бѣлоусь—nardus stricta.

ками, полевыми одаленями и ярко-желтыми купавками \*). Луговина такъ и манить къ себъ путника: сладко на ней отдохнуть усталому, притомленному, понвжиться на душистой, осявинтельно сверкающей изумрудной зелени!.. Но пропасть сму безъ покаянія, схоронить себя безъ гроба, безъ савана, если ступить онъ на эту заколдованную поляну. Изумрудная чаруса, съ ея красивыми благоухающими цвътами, съ ея сочной, свіжей зеленью — тонкій травяной коверь, раскинутый но поверхности бездоннаго озера. По этому ковру даже легконогій заяцъ не сигаеть, тоненькій, быстрый на біту горностай не пробъжить. Изъ живой твари только и прыгають по ней длинноносые голенастые кулики, ловя мошекъ и другихъ толкуновъ, что о всякую пору и днемъ и ночью роями выотся налъ лъсными болотами... Несмътное множество этихъ куликовъ, отъ горбоносаго кроншнена до желтоброваго несчаника, — бродить, бъгаеть и шмыгаеть по чарусь, по никакому охотнику никогда не удавалось достать ихъ.

У льсниковъ чаруса слывсть мъстомъ нечистымъ, заколдованнымъ. Они разсказываютъ, что на тЕхъ чарусахъ по ночамъ банным в отни горять, ровно свачи теплятся \*\*). А ину пору видають середи чарусы болотницу, коль не родную сестру, такъ близкую сродницу всей этой окаянной нечисти: русалкамъ, водяницамъ и берегинямъ... Въ свътлую, лътнюю ночь сидитъ болотница одна-одинешенька и нЪжится на свъть яснаго мвсяца... и чуть завидить человъка, зачнеть прелыцать его, манить въ свои бъсовскія объятья... Ея черные волосы небрежно раскинуты по спинв и по илечамъ, убраны осокой и незабудками, а тело все голое, но бледное, прозрачное, полувоздушное. И блестить оно и сквозить передъ лучами мѣсяца... Изъ себя болотинца такая красавица, какой не найдешь въ крещеномъ міру, ни въ сказкъ сказать ни перомъ описать. Глаза ровно ть незабудки, что разсвяны по чарусь, длинныя, пушистыя ръсницы, тонкія, какть уголь черныя брови... только губы бледноваты, и ни въ лице, ни въ полной наливной груди, ни во всемъ стройномъ станъ ся пътъ ни провинки. А сидитъ она въ бълосижномъ цвъткъ кувшинчика съ котелъ величиною... Хитритъ, окаянная, обмануть, обвести хочется ей человъка — съла въ тотъ чудный цвътокъ спрятать гусиныя свои иоги съ черными перепонками. Только завидитъ болотница человъка — стараго или малаго — это все равно, — тотчасъ зачнеть сладкимъ тихимъ голосомъ, да таково жалобно, ровно

<sup>\*)</sup> Болотныя растенія пзъ породы ненюфаровъ (*nymphaca*). \*\*) Болотные отип.

сквозь слезы молить-просить вынуть ее изъ болота, вывести на бёлый свёть, показать ей красно солнышко, котораго сроду она не видывала. А сама разводить руками, закидываеть назадь голову, манить къ себв на пышныя перси того человъка, объщаеть ему и тысячи неслыханныхъ наслажденій, и груды золота, и горы жемчуга перекатнаго... Но горе тому, кто соблазнится на нечистую красоту, кто повърить льстивымъ словамъ болотицы: одинъ шагъ ступить по чарусъ, и она ужъ возлѣ него: обвиеъ бѣдиягу бѣлоснъжными прозрачными руками, тихо опустится съ нимъ въ бездонную пропасть болотной пучипы... Ни крика, ни стона, ни вздоха, пи всилеска воды. Въ безмолвной тиши не станетъ того человъка, и его могила на вѣки вѣковъ останется никому пензвѣстною.

А техъ, кто постарый, инымъ способомъ залучаеть въ чарусу нечистая сила... Старець-пустынникъ подойдетъ къ пожилому человьку, сгорбленный, изможденный, постный, жельзныя вериги у него на илечахъ, только креста не видно. И зачиеть онъ вести умильную беседу о пустынномь житін, о поств и молитвв, по Спасова имени не поминаеть — твыт только и можно опознать окаяннаго... И зачаруеть онъ человъка и станетъ звать его отдохнуть на малое время въ пустынной кельв... Глядь, анъ середи чарусы и въ самомъ двлв келейка стоитъ, да такая хорошенькая, новенькая, уютная, такъ вотъ и манить путника зайти въ нее хоть на часочекъ... Пойдеть человакъ съ пустынникомъ по чарусв, глядь, а ужъ это не пустынникъ, а съдой старикъ съ широкимъ блъдножелтымъ лицомъ, и ужъ не тихо. не чинно ведетъ добрую рачь, а хохочеть во всю глотку сиплымъ хохотомъ... То владыка чарусы — самъ болотняникъ. Это онъ хохочеть, скачеть, пляшеть, веселится, что успыть заманить не умфвшаго отчураться отъ его обаяній человѣка; это онъ радуется, что завлекъ крещеную душу въ холодную пучину своего синяго подводнаго царства... Много, много чудесъ разсказывають лъсники про эти чарусы... Чего тамъ ни бываеты! Недаромъ изстари люди толкуютъ, что въ тихомъ омутв черти водятся, а въ лесномъ болоте плодятся...

Не однѣ вадый и чарусы, не одна окаянная сила пугаетъ лѣсииковъ въ лѣтнюю иору. Не даютъ имъ работать въ лѣсахъ другіе враги... Миріады разнообразныхъ комаровъ, отъ крошечной мошки, что цѣлыми кучами забивается въ глаза, въ носъ и уши, до тошей длинноногой караморы, день и ночь несмѣтными роями толкутся въ воздухѣ, столбами носятся надъ болотами и преслъдуютъ человѣка нестерпимыми мученьями... Нѣтъ ему нокоя отъ комариной силы ин въ зной-

ный полдень, ин прохладнымъ вечеромъ, ин темпой ночью, только и отрада въ дождливую погоду. Даже на дымныхъ смоляныхъ казанахъ и на скипидарныхъ заводахъ иначе не спять, какъ на подкурахъ, не то комары завдять до полусмерти. Врывають для того въ землю толстыя жерди вышиной сажени по три и мостять на нихъ для спанья полати; подъ теми полатями раскладывають на земле огонь — курево отгоняеть комариную силу. Такъ и спять въдыму проконченые насквозь обдияги, да и туть не всегда удается имъ отдёлаться отъ мелкихъ несносныхъ мучителей... А кромъ того оводъ, сявини, науты и страшный бичъ домашнихъ животныхъ — строка \*). Одной строкъ достаточно залетъть въ рой сленней, выющихся надъ конями, чтобъ целая тройка, хоть и вовсе притомленная, закусивь удила, лягаясь задними ногами и отчаянно размахивая по воздуху хвостами, помчалась зря, какъ бъщеная, сломя голову... Залетить строка въ стадо весь скоть взбесится, подниметь исистовый ревъ и, задравъ хвосты, зачнетъ метаться во всв стороны... Бъдные лоси и олени пуще всёхъ терпять мученье оть этой строки. Опа садится на ноги, на спину иль на бока животнаго и прокусываеть кожу. Раны загноятся, и строка кладеть въ нихъ свои яйца. На следующую весну изъ янцъ выходять личинки и насквозь провдають кожу бъднаго животнаго. Въ то время лось переносить нестерпимыя муки, а строка спова рѣжеть свъжія мыста его кожи и снова кладеть туда яйца. Шкура, снятая со звёря, убитаго лётомъ или осенью, никуда не годится, она усвяна круглыми дырами въ пятіалтынный и больше. Единственное спасенье бідныхъ звірей отъ строки, если они, понуривъ головы и дрожа всемъ теломъ, добредутъ до озера либо рвчки... Свъжаго воздуха, идущаго отъ студеной воды, строка боится... Да что толковать про беззащитных оленей и лосей, самъ косоланый бояринъ лесовъ иуще огня боится строки. За недостаткомъ ли лосей, по другой ли причинъ, строка иногда накидывается на медвъдя. Забившись къ Мишкъ вь загривокъ, въ ту пору, какъ онъ линяеть. начинаеть опа прокусывать толстую его шкуру. Благимъ матомъ зареветъ явсной бояринъ. Напрасно отмахивается онъ передними лапами — не отстанеть отъ него строка, пока, огрызаясь и рыча на весь лісь, кувыркаясь промежь деревьсвь, не добіжнть

<sup>\*)</sup> Строка — oestris. Иные смёшивають строку со слёпнями и паутами (tabanus), съ которыми имееть она наружное сходство. Но строка совсёмы другое насёкомое, она водится въ лёсахъ и залетаеть въ сосёднія поля только въ такомъ случав, если тамъ насется скотъ. Однё строки не летають, но всегда въ роё слёпней.

Мишенька до воды и не погрузнеть въ ней съ головою. Тымъ только косматый царь свверныхъ звврей и спасается оть крохотнаго палача... Человека, слава Богу, строка ин-

когда не трогаетъ.

Пелюдно бываеть въ лѣсахъ лѣтней норою. Промежъ Керженца и Ветлуги еще лъсуетъ \*) по нъскольку топоровъ съ деревии, но дальше за Ветлугу къ Вятской сторонъ и на съозакот ахат амода, погон ин изпедет учинания вы промет вы полько мъстъ, гдъ липа растегь. Липу драть, мочало мочить можно только въ соковую пору \*\*).

Зато зимой въ лесахъ и по раменямъ работа кипитъ да взвариваетъ. Гонятъ деревья, волочать ихъ къ сплаву, вяжуть плоты, тешуть сосновые брусья, еловые чегени и копани \*\*\*), рубять осину да березу на баклуши °), колють льсь на кадки, на бочки, на пересъки и на всякое другое щенное подалье. Стукъ тоноровъ, трескъ надающихъ ласинъ, крики лъсниковъ, ржанье лошадей далеко разносятся тогда

по лъснымъ пустынямъ.

Зимой крещеному человъку въ лъсу и окаяннаго нечего бояться. Съ Инкитина дня вся лесная нечисть мертвымъ сномъ засыпаетъ: и водяникъ, и болотняникъ, и бъсовскія красавицы чарусъ и омутовъ — всй до единаго сгинутъ, и становится тогда въ лѣсахъ мѣсто чисто и свято... На покой христіанскимъ душамъ спить окаянная сила до самаго вешняго Никиты °°), а съ ней заодно засыпають и гады земные: змви, жабы и слъпая мъдяница °°°), та, что, какъ прыгнеть, такъ насквозь человіка проскочить... Лівній бурлить до Ерооеева дня одо), туть ему на глаза не попадайся: бъсится косматый, не охота ему спать ложиться, рыщеть по лісу, ломить деревья, гоняеть зверей, по какъ только Ерофей-

°) Чурка, приготовленная для токарной выдёлки деревянной посуды и

ложекъ.

°°) Осенній Никита — 5-го сситября, весенній — 3-го апрыля.

\*\*) Октября 4-го, св. Іеровея, епископа аопискаго, извъстнаго въ народъ подъ именемъ Еровея-офени.

<sup>\*)</sup> Ходить въ лесъ на работу деревья ронпть. \*\*) Когда деревья въ соку, то-есть весна и льто.

<sup>\*\*\*)</sup> Четень — словое бревно отъ шести до двинадцати саженъ длины, идсть на забойку въ учугахъ (на каспійскихь и инжиеводжскихь рыбныхъ промыслахъ); копань или кокора — ленна съ частью кория, образующая угольшик, пдеть на стройку судовь, на застрыхи провель престьянских домовь и на санные полозья. На санные полозья идуть и не корневыя копани, а глутыя лежины.

<sup>°°°)</sup> Сявиая медяница изъ породы ящерицъ (anguis fragilis) медянистаго цвіта, почти безъ ногъ и совершенно безвредна. Но есть зміл мідянка, та ядовита. Лісной народъ смішиваеть эти дві породы.

офеня по башкъ лъсиной его хватить, пойдеть окаянный сквозь землю и спить до Василія Парійскаго, какъ весна

землю парить начнеть \*).

Посль Ероесева дня, когда въ льсахъ отъ нечисти и бъсовской погани станеть свободно, ждеть не дождется лесникь, чтобъ морозъ поскоръй выжаль сокъ изъ деревьевъ и сковаль бы вады и чарусы, а матушка-зима бёлымъ пологомъ покрыла лёсную пустыню. Знаеть онъ, что мёсяца четыре придется ему безъ устали работать, принять за топоромъ труды немалые: льсокъ свчь не жальть своихъ илечъ... Ла объ этемъ не тужитъ лѣсникъ, каждый депь молится Богу, поскоръй бы Господь бълую зиму на черную землю сослалъ... Но воть, ровно былыя мухи, запорхали въ воздух в пущистыя снъжинки, тихо ложатся онъ на сухую, промерзлую землю: гуще и гуще становятся потоки льющагося съ неба сибжнаго пуха; все бѣлѣеть, и улица, и кровли домовъ, и поля, и вътви деревьевъ. Цълую ночь благодать Господия на землю валить. Къ утру красно-огненнымъ шаромъ выкатилось на прояснъвшее небо солнышно и ярко освътило облую снъжную пелену. У лесниковъ въ глазахъ рябить отъ осленительнаго блеска. но рады они радешеньки и весело хлопочуть, сбираясь въ лъса «льсовать». Суетятся и навзрыдъ голосять бабы, справляя проводы, ревуть, глядя на нихъ, малы ребята, а лесники ровно на праздишкъ спешать. Ладятъ сани. грузять ихъ запасами печенаго хлѣба и сухарей, крупой да горохомъ, гуленой \*\*), да сушеными грибами съ рвичатымъ лукомъ. И вотъ, на скорую руку простившись съ домашними. трянули они разудалую пъсню и съ гиканьемъ поскакали къ своимъ зимницамъ на трудовую жизнь вплоть до Плющихи \*\*\*).

Артелями въ лѣсахъ больше работаютъ: человыть по десяти, по двънадцати и больше. На сплавъ рубить рядять лесниковъ лысковскіе промышленники, раздають имъ на Покровъ задатки, а расчетъ дають передъ Пасхой либо по силавь плотовъ. Тутъ пе безъ обману бываетъ: во всякомъ дъл толстосумъ сумбеть прижать бъднаго мужика, но промежъ себя въ артели у лъсниковъ всякое дъло ведется на чистоту... Зато ужъ чужой человъкъ къ артели въ лапы не попадайся: не помилуеть, обереть какъ липочку и въ гръхъ

того не поставить.

За недълю либо за двъ до лъсованья, артель выбираетъ старшого: смотреть за работой, ровнять въ деле работниковъ

<sup>\*)</sup> Апрѣля 12-го. \*\*) Картофель.

<sup>\*\*\*)</sup> Марта 1-го — Евдокін-плющихи.

и заправлять немудрымъ хозяйствомъ въ зимницѣ. Старшой, иначе «хозяинъ», распоряжается всѣми работами, и воля его непрекословна. Онъ ведетъ счетъ срубленнымъ деревьямъ, натесаннымъ брусьямъ, онъ же наблюдаетъ, чтобы кто не отсталъ отъ другихъ въ работѣ, не вздумалъ бы жить чужимъ топоромъ, тянуть даровщину... У хозяина въ прямомъ подначалъѣ «подсыпка», паренекъ-подростокъ лѣтъ пятнадцати либо пестнадцати. Ему не подъ силу еще столь наработать, какъ взрослому лѣснику, и за то подсыпка свой пай стряпней на всю артель наверстываетъ, а также заготовкой дровъ, смолья и лучины въ зимницу для свѣтла и сугрѣва... Опъ же носить воду и долженъ все прибрать и убрать въ зимницѣ, а когда запасы подойдуть къ концу, ѣхать за новыми въ деревню.

Зимница, гдв после целодневной работы проводять ночи лъсники, — большая четырехугольная яма, аршина въ полтора либо въ два глубины. Въ нее запущенъ бревенчатый срубъ, а надъ ней, поверхъ земли, выведено вѣнцовъ шестьсемь срубовъ. Пола нътъ, одна убитая земля, а потолокъ накатной, немножко сводомъ. Оконъ въ зимницъ не бываетъ, да ихъ и не зачъмъ: люди тамъ бываютъ только ночью. дневного свъта имъ не надо, а чуть утро забрезжить, они ужъ въ лесь лесовать и лесують, пока не наступять глубокія сумерки. И окно, и дверь, и дымволокъ \*) замъняются однимъ отверстіемъ въ зимницѣ, оно прорублено вровень съ землей, въ аршинъ вышины, со створками, надъ которыми остается оконце для дымовой тяги. Къ этому отверстію приставлена лъстинца, по ней спускаются внутрь. Середи зимницы обыкновенно стоить соитый изъ глины кожурт \*\*), либо вырыта тепленка, такая же, какъ въ овинахъ. Она служить и для суграва и для просушки одёжи. Дымъ изъ тепленки, поднимаясь кверху струями, стелется по потолку и выходить въ единственное отверстіе зимницы. Противъ этого отверстія випзу придъланы къ стінь широкія нары. Въ переднемъ углу, возлів наръ, столь для объда, возлів него переметная скамыя \*\*\*) и несколько стульевь, то-есть деревянныхъ обрубковъ. Въ другомъ углу очагъ съ подвъшенными надъ нимъ котелками для варева. Вотъ и вся обстановка

\*\*) Кожурь — нечь безъ трубы, какая обыкновенно бываеть въ черной, курной избъ.

<sup>\*)</sup> Дымволокъ, или дымникъ, отверстіе въ потолкъ пли въ стынь черной избы для выхода дыма.

<sup>3-3-3)</sup> Переметная скамья — не прикрапленная къ стана, что сбоку приставляется къ столу во время обада.

вимницы, черной, закоптѣлой, но теплой, всегда сухой и никогда не знающей, что за угаръ такой на свѣтѣ бываеть...
Пепривычный человѣкъ недолго пробудетъ въ зимницѣ, а
лѣсники сю не нахвалятся: привычка — великое дѣло. И живуть они въ своей мурьѣ мѣсяца по три, по четыре, работая
на волѣ отъ зари до зари, обѣдая, когда утро еще не забрезжило, а ужиная поздно вечеромъ, когда, воротясь съ работы, уберутъ лошадей въ загонѣ, построенномъ изъ жердей
и словыхъ лапъ возлѣ зимницы. У людей по деревнямъ и
красная Никольщина, и веселыя Святки, и широкая масленица, — въ лѣсахъ нѣтъ праздниковъ, нѣтъ разбора днямъ...
Одинаково работаютъ лѣсники и въ будни и въ праздникъ,
и кромѣ «подсыпки» пикому изъ нихъ во всю зиму домой
хода нѣтъ. И къ нимъ изъ деревень никто не наѣзжаетъ.

Въ одной изъ такихъ зимницъ, рано поутру, человѣкъ десять лѣсниковъ, развалясь на нарахъ и завернувшись въ полушубки, спали богатырскимъ сномъ. Подъ утро намаявшатося за работой человѣка сонъ крѣпко разнимаетъ — тутъ его хоть въ гробъ клади да хорони. Такъ и теперь было въ зимницѣ лыковскихъ \*) лѣсниковъ, артели дяди Онуфрія. Огонь въ тепленкѣ почти совсѣмъ потухъ. Угольки, пере-

Огонь въ тепленкѣ почти совсѣмъ потухъ. Угольки, перегорая, то свѣтились алымъ жаромъ, то мутились сѣрой пленкой. Въ зимницѣ было темно и тихо — только и звуковъ, что иной лѣсникъ всхрапываетъ, какъ добрая лошадь, а у другого вдругъ ни съ того ни съ сего душа носомъ засвиститъ.

Одинъ дядя Онуфрій, хозянть артели, сѣдой, коренастый, краснощекій старикъ, спить будкимъ соловынымъ сномъ... Его дѣло рано встать, артель на ноги поднять, на работу ее урядить, нока утро еще не настало... Это ему давно ужъ за привычку, оттого онъ и проснулся пораньше другихъ. Потянулся дядя Онуфрій, протеръ глаза и, увидѣвъ, что въ тепленкѣ огонь почти совсѣмъ догорѣлъ, торопливо вскочилъ, на скорую руку перекрестился раза три-четыре и, подбросивъ въ тепленку полѣньевъ и смолья, сталъ наматывать на ноги просохшія за ночь онучи и обувать лашти. Обувшись и вздѣвъ на руку полушубокъ, взлѣзъ онъ по лѣсенкѣ, растворилъ створцы и поглядѣлъ на небо... Стожары \*\*) сильно наклонились къ краю небосклона, значитъ, ночь въ исходѣ, утро близится.

— Эй, вы, крещеные!.. Будеть вамь дрыхнуть-то!.. Долго спать — долгу наспать... Вставать пора! — кричаль дядя Онуфрій на всю зимницу артельнымь товарищамь.

он на всю зимницу артельнымъ товарищама

<sup>\*)</sup> Волость на рѣкѣ Керженцѣ.
\*\*) Созъѣздіе Большой Медвѣдицы.

Никто не шевельнулся. Дядя Онуфрій пошель вдоль наръ п зачаль толкать кулакомъ подъ бока л'ёсниковъ, крича во

все горло:

— Эхъ! грому на васъ нѣтъ!.. Спятъ ровно убитые!.. Вставай, вставай, ребятушки!.. Много спать, добра не видать!.. Топоры по васъ давно стосковались... Ну же, ну, поднимайся, молодцы!

Кто потянулся, кто поежился, кто, глянувъ заспанными глазами на «старшого», опять зажмурился и повернулся на другой бокъ. Дядя Онуфрій межъ тѣмъ одѣлся, какъ слѣдуетъ, умылся, то-есть размазалъ водой по лицу копоть, торопливо помолился передъ мѣднымъ образкомъ, поставленнымъ въ переднемъ углу, и подбросилъ въ тепленку еще немного сухого корневища \*). Ало-багровымъ пламенемъ вспыхнуло смолистое дерево, черный дымъ клубами поднялся къ потолку и заходилъ тамъ струями. Въ зимницъ посвѣтльло.

— Вставайте же, вставайте, а вы!.. Чего разоспались, ровно маковой воды опились?.. День на дворв! — покрикиваль дяди Онуфрій, ходя вдоль наръ, расталкивая люсниковъ и сдерги-

вая съ нихъ армяки и полушубки.

— Петряйка, а Петряйка! поднимайся проворнъй, пострълъ!.. Чего заспался?.. Ужъ волкъ умылся, а кочетокъ у насъ на деревнъ давно пропълъ. Пора за дъло принимагься, стряпай живо объдать!.. — кричалъ онъ въ самое ухо артельному подсыпкъ, подростку лътъ шестнадцати, своему племяннику.

Но Петряйкѣ не охота вставать. Жмется парнишка подъ шубенкой, думая про себя: «дай хоть чуточку еще посплю.

авось дядя не різнеть хворостиной».

— Да вставай же, пострѣленокъ... Не то возьму слегу, огрѣю, — крикнулъ дядя на племянника, сдернувь съ него шубенку. — Дожидаться, что-ль, тебя артели-то?.. Вставай, примайся за дѣло.

Петряйка вскочиль, обулся и, подойдя къ глиняному рукомойнику, сплеснуль лицо. Нельзя сказать, чтобъ онъ умылся, онъ размазалъ только копоть, обильно насћешую на лицахъ, шеяхъ и рукахъ обитателей зимницы... Лъсники люди не привередливые: изъ грязи да изъ копоти зиму-зименскую не выходять...

— Проворь, а ты проворь объдать-то, — торопиль племянника дядя Онуфрій. — Чтобъ у меня все живой рукой было

состряпано... А я покамъстъ къ конямъ схожу.

<sup>\*)</sup> Часть дерева между корнемъ и стводомъ, или комдемъ. Она отрубается или отпиливается отъ бревна.

И, зажегши лучину, дядя Онуфрій політь на лісенку вонь изъ зимницы.

Лесники одина за другима вставали, обувались ва просохшую за ночь у тепленки обувь, поочереди подходили ка рукомойнику и, подобно дяде Онуфрію и Петряю, размазывали по лицу грязь и копоть... Потома кто пошель ва загона ка пошадяма, кто топоры стала на точиле вострить, кто ладить

разодранную наканунъ одёжу.

Хоть заработки у льсниковъ не Богь знаетъ какіе, далеко не тъ, что у недальнихъ ихъ сосъдей, въ Черной Рамени да на Узоль, которы деревянну посуду и другую горянщину работають, однакожь и они не прочь сладко повсть посля трудовъ праведныхъ. На Ветлугъ и отчасти на Керженцъ въ рѣдкомъ домъ брага и сыченое сусло переводятся, даромъ что хльбь чуть не съ Рождества покупной вдять. И убоина \*) у тамопиняго мужика не за диво, и солонины на зиму запасъ бываеть, немалое подспорье по леснымъ деревушкамъ отъ лосей приходится... У иного крестьянина не одинъ пересъкъ соленой лососины въ погребу стоитъ... И до пшеничниковъ, и до дашиенничковъ, и до дынничковъ \*\*) охочъ лѣсникъ, но въ зимниць этого лакомства стрянать некогда да и негдъ. Развъ бабы когда изъ деревни на поклонъ мужьямъ съ подсыпкой пришлють. Охочь лесникь и до «продажной дури» такъ зоветь онъ зелено вино, — но во время «лъсованья» продажная дурь не дозволяется. Заведись у кого хоть косушка вина, сейчась его артель разложить, вспореть, и затымь вонь безъ расчета. Только трижды въ зиму и пьють: на Николу, на Рождество да на масленицу, и то по самой малости. Брагу да сусло пьють и въ зимницахъ, но понемногу и то на праздникахъ да послѣ нихъ...

Но теперь Великій пость, къ тому-жъ и лѣсованье къ концу: меньше двухъ недѣль остается до Плющихи, оттого и запасовъ въ зимницѣ немного. Петряйкина стряпня на этотъ разъ была не очень завидна. Развелъ онъ въ очагѣ огонь, въ одинъ котелокъ засыпалъ гороху, а въ другомъ сталъ приготовлять похлебку: пекрошилъ гулены, сухихъ грибовъ, луку, засыпалъ гречневой крупой да гороховой мукой, сдобрилъ масломъ и поставилъ на огонь. Обѣлъ разомъ поспѣлъ. Приставили къ нарамъ столъ, къ столу переметную скамью, и усѣлись. Петряйка нарѣзалъ черстваго хлѣба, разложилъ лемти да ложки и поставилъ передъ усѣвшеюся артелью чашки съ

<sup>\*)</sup> Говядина.

<sup>\*\*)</sup> Дынничекъ — каша изътебеки (тыквы), съ просомъ сваренная, на мо-локъ и маслъ подрумяненная на сковородъ.

похлебкой. Молча работала артель зубами, чашки скоро опростались. Петряйка выложилъ остальную похлебку, а когда лёсники и это очистили, поставилъ имъ чашки съ горохомъ, накрошилъ туда рёпчатаго луку и полилъ вдоволь льнянымъ масломъ. Это кушанье показалось особенно лакомо лёсникамъ. тали да похваливали.

— Ай да Петряй! Клевашный \*) парень! — говорилъ молодой лѣсникъ, Захаромъ звали, потряхивая кудрями. — Вотъ, братъ, уважилъ такъ уважилъ... За этотъ горохъ я у тебя. Петряйка, на свадьбѣ такъ нарѣжусь, что цѣлый день пѣсни

играть да плясать не устану.

 — Мнѣ еще рано, самъ-отъ прежде женись, — отшутился Петряйка.

— Невъсты, парень, еще не выросли... Покамъстъ и такъ

побродимъ, — отвъчалъ Захаръ.

— А въ самомъ ділів, Захарушка, поря бы тебів законь свершить, — вступился въ разговоръ дядя Онуфрій. — Что такъ безъ пути-то болтаешься?.. Дляче не женишься?.. За тебя, за такого молодца, всяку бы дівку съ радостью выдали.

— Ну ихъ, бабья-то! — отвѣчалъ Захаръ. — Терпѣть не могу. Дѣвки невпримъръ лучше. Съ ними забавнъй—смѣхи да пѣсни. а бабы что! Только клохчутъ да хнычутъ... Самое

последнее дело!

— Экій дѣвушникъ! — молвилъ на то, лукаво усмѣхнувшись, лѣсникъ Артемій. — А не знаешь развѣ, что за дѣвокъ-то вашему брату ноги коломъ ломаютъ?

— А ты прежде излови да потомъ и ломай. Экъ чімъ стра-

щать вздумаль, — нахально отвътиль Захарь.

— То-то, то-то, Захаръ Игнатьичъ, гляди въ оба... Знаемъ

мы кой-что... Слыхали! — сказаль Артемій.

— Чего слыхаль-то?.. Чего мнѣ глядѣть-то? — разгорячившись, крикнуль Захарь.

— Да хоть бы насчеть лещовской Параньки...

— Чего насчеть Параньки?—приставаль Захаръ.—Чего?..

Говори, что знаешь!.. Ну, ну, говори...

— То и говорю, что высоко камешки кидаешь, — отвѣтилъ Артемій. — Тутъ вашему брату не то что руки-ноги переломаютъ, а, пожалуй, въ городъ на ставку свезутъ. Забылъ аль нѣтъ, что Паранькинъ дядя въ головахъ сидитъ? — сказалъ Артемій.

Закричалъ Захаръ пуще прежняго, даже съ мъста вскочилъ, ругаясь и сжимая кулаки, но дядя Онуфрій однимъ сло-

<sup>\*)</sup> Проворный, сметливый, разумный.

вомъ угомониль расходившихся ребятъ. Брань и ссоры во все лъсованье не дозволяются. Иной парень хоть на руготню и голова, — огня не вздуетъ, замка не отопретъ, не выругавшись, — а въ лъсу не смъетъ много раздабариватъ, а рукамъ волю даватъ и не подумаетъ... Велитъ старшой замолчатъ, пали сердце, сколько хочешь, а вздориться не смъй. Послъ, когда изъ лъсу уъдутъ, такъ хоть ребра другъ дружкъ переломай, но во время лъсованья — ни-ни. Такой обычай ведется у лъсниковъ изстари. — «Съ чего завелся такой обычай?» — разъ спросили у стараго лъсника, лътъ тридцатъ сряду ходившаго лъсоватъ хозяиномъ. — «По нашимъ промысламъ безъ уйму нельзя, — отвъчалъ онъ: — также вотъ и продажной дури въ лъсу держать никакъ невозможно, потому неровенъ часъ, топоръ изъ рукъ у нашего брата не выходитъ... Долго-ль окаянному человъка во хмелю аль въ руготнъ подъ руку толконуть... Бывали дъла, оттого сторожко и держимся».

Смолкли ребята, враждебно поглядывая другь на друга, но ослушаться старшого и подумать не смёли... Стоить ему слово сказать, артель встанеть какъ одинъ человёкъ и такую вспорку задастъ ослушнику, что въ другой разъ не захочетъ

дурить...

Петряйка ставилъ межъ тѣмъ третье кушанье: наклалъ онъ въ чашки сухарей, развелъ квасомъ, положилъ въ эту тюрю соленыхъ груздей, рыжиковъ да вареной свеклы, лучку туда

покрошилъ и маслица подлилъ.

— Важно кушанье! — похваливалъ дядя Онуфрій, уписывая крошево за объщеки. — Ну, проворньй, проворньй, ребята, — въ льсъ пора! Заря занимается, а на заръ не работать — значить, рубль изъ мошны потерять.

. Песники зачали есть торопливее, Петряйка вытащиль изъ

закути курганъ \*) браги и поставилъ его на столъ.

— Экій у насъ проворъ подсыпка-то! — похваливаль дядя Онуфрій, поглаживая жилистой рукой по бѣлымъ, но сильно закопченнымъ волосамъ Петряя, когда тотъ разливалъ брагу по корчикамъ \*\*). — Всякій день у него послѣдышки да послѣдышки. Двѣ недѣли масленица минула, а у него бражка еще ведется. Сторожь, сторожь, Петрунюшка, сторожь всяко добро, припасай на черный день, вырастень, большой богатей будешь. Прокъ выйдеть изъ тебя, парнюга!.. Чтой-то?—вдругъ

\*) Курганъ, кунганъ (правильнъе кумганъ), заимствованный у татаръ,

мъдный или жестяной кувшинъ съ носкомъ, ручкой и крышкой.

<sup>\*\*)</sup> Корчикъ, или корецъ, особаго вида ковшъ для черпанья воды, кваса, для питья сусла и браги. Корцы бываютъ металлическіе (желѣзные), деревинные, а больше корецъ дѣлается изъ древеснаго луба, въ видѣ стакана.

спросиль, прерывая свои ласки и вставая съ наръ, дядя Онуфрій. — Никакъ пріфхаль кто-то? Выглянь-ка, Петряй, на волю, глянь, кто такой?

Въ самомъ дёлъ слышались скрипъ полозьевъ, фырканье

лошадей и людской говоръ.

Однимъ махомъ Петряйка вскочилъ наверхъ лѣсенки и, растворивъ створцы, высунулъ на волю оѣлокурую свою голову. Потомъ, прыгнувъ на полъ и разведя врозь руками, удивленнымъ голосомъ сказалъ:

— Невъдомо каки люди прівхали... На двухъ тройкахъ...

гусемъ.

— Что за диковина! — повязывая кушакъ, молвилъ дядя Онуфрій. — Что за люди?.. Кого это на тройкахъ принесло? — Нешто лъсной, аль исправникъ, — отозвался Артемій.

- Коего шута на конць льсованья они не видали здъсь?—
  сказаль дядя Онуфрій. Опять же колокольцовь не слыхать,
  а начальство развъ безъ колокольца поъдеть? Гляди, лысковцы \*) не нагрянули-ль... Пусто-бъ имъ было!.. Больше некому. Пойти посмотрыть самому, прибавиль онъ, направлядь къ льсенкъ.
- Есть ли крещеные? раздался въ то время вверху громкій голосъ Натапа Максимыча.

- Льзь-пользай, милости просимъ, - громко отозвался

дядя Онуфрій.

Показалась изъ створокъ нога Патапа Максимыча, за ней другая, потомъ широкая спина его, обтянутая въ мурашкин-

скую дубленку. Слъзъ наконецъ Чапуринъ.

За нимь такимъ же способомъ слѣзъ наломникъ Стуколовъ, потомъ молчаливый купецъ Дюковъ, за ними два работника. Не вдругъ прокашлялись наѣзжіе гости, глотнувши дыма. Присѣвъ на полу, едва переводили они духъ и протирали поневолѣ плакавине глаза.

— Кого Господь дароваль? — спросиль дядя Онуфрій. — Зниу-зименскую оть чужихь людей духу не было, на конець

лѣсованья гости пожаловали.

- Заблудились мы, почтенный, въ вашихъ лѣсахъ, отвъчалъ Патапъ Максимычъ, снимая промерзиую дубленку и подсаживаясь къ отню.
- Откуда Богъ занесъ въ наши палестины? спросилъ дяля Онуфрій.

— Изъ Красной Рамени, — молвилъ Патапъ Максимычъ.

<sup>\*)</sup> Оптовые явсопромышленники изъ Лыскова. Ихъ не любять лесники за обманы и обиды.

— А путь куда держите? — продолжалъ спранивать стар-

шой артели.

— На Ветлугу пробираемся, — отвічаль Патапъ Максимычъ. — Думали на Ялокшинскій зимнякъ свернуть, да опло шали. Теперь не знаемъ, куда и завхали.

- Ялокшинскій зимнякъ отсель рукой подать, молвилъ ляля Онуфрій: — какихъ-нибудь верстъ десятокъ, и того не булеть, пожалуй. Только дорога не приведи Господи. Вы поди на саняхъ?
  - Въ пошевняхъ, отвътилъ Патапъ Максимычъ.

— А пошевни-то, небось, большія да шпрокія... Еще поди съ волочками \*)? — продолжалъ свои разспросы дядя Онуфрій.

— Да, съ волочками, — сказалъ Патапъ Максимычъ. —

А что?...

— А то, что съ волочками отсель на Ялокшу вамъ не провхать. Льса густые, даны на просъки рублены невысоко, волочки-то, пожалуй, не пролѣзуть, — говорилъ дядя Онуфрій. — Какъ же быть? — въ раздумьв спрашивалъ Патапъ

Максимычь.

— Да въ какое мъсто вамъ на Ветлугу-то? — молвилъ дяля Онуфрій, оглядывая лёзу топора.

— Взда намъ не близкая, — отвътилъ Патапъ Макси-

мычь. — За Усту надо къ Уреню, коли слыхаль.

— Какъ не слыхать, — молвилъ дядя Онуфрій. — Сами въ Уренѣ не разъ бывали... За хлѣбомъ ѣздимъ... Такъ вѣдь вамъ напередъ надо въ Нижне Воскресенье, а тамъ ужъ вплоть до Уреня пойдеть большая дорога...

— Ровная, гладкая, хоть кубаремъ катись, — въ одинъ

голосъ заговорили лесники...

— За Воскресеньемъ слиной съ пути не собъется...

- По Ветлугъ до самаго Варнавина степь пойдеть, а за Варнавиномъ, какъ ръку переъдете, опять лъса, — тамъ ужъ и скончанья лъсамъ не будеть...

— Это мы, почтенный, и безъ тебя знаемъ, а вотъ вы научите насъ, какъ до Воскресенья-то намъ добраться? — ска-

заль Патапъ Максимычъ.

— Разві къ нашимъ дворамъ, на Лыковщину, отсель свернете, — отвъчаль дядя Онуфрій. — Оть насъ до Воскресенья путь торный, простка широкая, только крюку дадите: версть сорокъ, коли не всѣ пятьлесятъ.

— Эко горе какое! — молвилъ Патапъ Максимычъ. — Вечоръ цілый день плутали, цілу ночь, не знай куда тхали, а

<sup>\*)</sup> Волочокъ, или волчокъ — верхъ повозки или кибитки, обитый циповкой. Иначе: лучокъ.

тутъ еще пятьдесять версть крюку!.. Вёдь это лишнихъ полтора сутокъ наберется.

— А вамъ нешто къ спѣху? — спросиль дядя Онуфрій. — Къ спѣху не къ спѣху, а неохота по вашимъ лѣсамъ

безъ пути блудить, — отвъчаль Патапъ Максимычъ.

 Да вы коли изъ Красной-то Рамени повхали? — спросилъ дядя Онуфрій.

— На разсвътъ. Теперь вотъ цълы сутки маемся, — отвъчалъ Патапъ Максимычъ.

— Гляди-ка, дъло какое! — говорилъ, качая головой, дядя

Онуфрій. — Видно, впервой въ льсахъ-то?

— То-то и есть, что допрежь николи не бывали. Ну, ужъ и лъса ваши — нечего сказать! Провалиться-бъ имъ, проклятымъ, совсъмъ! — съ досадой промолвилъ Патапъ Максимычъ.

— Лѣса наши хорошіе, — перебиль его дядя Онуфрій. Обидно стало ему, что невѣдомо какой человѣкъ такъ объ

Обидно стало ему, что невѣдомо какой человѣкъ такъ объ лѣсахъ отзывается. Какъ морякъ любитъ море, такъ коренной лѣсникъ любитъ родные лѣса, невпримѣръ горячѣй, чѣмъ

пахарь пашню свою.

— Лѣса наши хорошіе, — хмурясь и понуривъ голову, продолжаль дядя Онуфрій. — Наши попльцы-кормильцы... Самъ Господь вырастиль лѣса на пользу человѣку, самъ Владыка Свой садъ разсадилъ... Здѣсь каждо дерево Божье, зачѣмъ же лѣсамъ проваливаться?.. И кѣмъ они кляты?.. Это ты нехорошее, черное слово молвилъ, господинъ купецъ... Не погнѣвайся, имени - отчества твоего не знаю, а лѣса бранить не годится — потому они Божьи.

— Дерево-то пускай его Божье, а волки-то чьи? — возразиль Патапъ Максимычъ. — Какъ мы заночевали въ лѣсу. набѣжало проклятаго звѣрья видимо-невидимо — чуть не сожрали, каленый ножъ имъ въ бокъ. Только огнемъ и оборо-

нились.

- Да, волки теперь гуляють ихня пора, мольиль дядя Онуфрій: Господь имь эту пору указаль... Не однимь людямь, а всякой твари сказаль Онь: «раститеся и множитесь». Да... ихня пора... И потомь, немного помолчавь, прибавиль: Значить, вы по въ коренномь лѣсу заночевали, а гдъ-нибудь на рамени. Сърый въ теперешнюю пору въ лъсахъ не держится, больше въ поле норовить, теперь ему въ лѣсу голодно. Безпремънно на рамени ночевали, недалече отъ селенья. Къ намъ-то съ какой стороны подъѣхали?
  - Да мы все на сиверъ держали. сказалъ Патапъ Ма-

ксимычъ.

— Кажись бы. такъ не надо, — молвилъ дядя Онуфрій. —

Какъ же такъ на сиверъ? Къ зимницѣ-то, говорю, съ коей стороны подъбхали?

— Съ правой.

— Такъ какой же туть сиверъ? Ъхали вы, стало-быть, на осенникъ. — сказалъ дядя Онуфрій.

— Какъже ты вечоръ говорилъ, что мы ъдемъ на сиверъ? —

обратился Патапъ Максимычъ къ Стуколову.

— Такъ по маткъ выходило, — насупивъ брови и глядя

исподлобья, отозвался паломникъ.

- Вотъ тебѣ и матка! крикнулъ Патапъ Максимычъ. Иятьдесятъ верстъ крюку, да на придачу волки чуть не распластали!.. Эхъ, ты, голова, Якимъ Прохорычъ, право, голова!..
- Чёмь же матка-то туть виновата? оправдывался Стуколовъ. — Разв'в по ней 'Ехали; вёдь я глядёлъ въ нее, когда ужь съ пути сбились.

— Не стоворишь съ тобой, — горячился Патанъ Максимычъ. — Хоть колъ ему теши на лысинъ: упрямъ, какъ чортъ

карамышевскій, простп Господи!..

— Ой, ваше степенство, больно ты охочь его поминать! — вступился дядя Онуфрій. — Здісь відь лісь, зимница... У нась его не поминають! Нехорошо... чернаго слова не говори... Неровень чась — пожалуй, недоброе случится... А про каку это матку вы поминаете? — прибавиль онь.

— Да вонъ у товарища моего матка какая-то есть... Шутъ се знаетъ!.. — досадливо отозвался Патапъ Максимычъ, указывая на Стуколова. — Всякія дороги, слышь, знаетъ. Коробочка, а въ ней какъ въ часахъ стрълка ходитъ, — пояс-

ияль онь дядь Онуфрію. — Такъ пустое дело одно.

— Знаемъ и мы эту матку, — отвътилъ дядя Онуфрій, синмая съ полки крашеный ставешокъ и вынимая оттуда компасъ. — Какъ намъ, лъсникамъ, матки не знать? Безъ нея ину пору можно пропасть... Такая, что ли? — спросилъ онъ, показывая свой компасъ Патапу Максимычу.

Диву дался Патапъ Максимычь. Столько лёть на свётё живеть, книги тоже читаеть, съ хорошими людьми водится, а досель не слыхаль, не вёдаль про такую штуку... Думалось сму, что паломникъ изъ-за моря вывезъ свою матку, а туть закоптёлый лёсникъ, послёдній, можетъ-быть, человёкъ, у

себя въ зимницъ такую же вещь держить.

— Въ лѣсахъ матка вещь самая пользительная, — продолжалъ дядя Онуфрій. — Безъ нея какъ разъ заблудишься, коли пойдешь по незнакомымъ мѣстамъ. Дорогая по нашимъ промысламъ эта штука... Зайдешь ину пору далёко, лѣсъ-отъ

густой, частый да рослый— въ небо дыра. Ни солнышка ни звъздъ не видать, опознаться на мъстъ нечъмъ. А съ маткой не пропадешь: отколь хошь на волю выведеть.

— Значить, твоя матка попортилась, Якимъ Прохорычь? —

сказаль Патапъ Максимычъ Стуколову.

- Отчего ей попортиться? Коли стрыка ходить, значить,

не попортилась, - отвѣчалъ тотъ.

- Да слышншь ты аль н'ять, что вечоръ ей надо было на осенникъ казать, а она на сиверъ тянула, сказалъ Патапъ Максимычъ.
- Покажь-ка, ваше степенство, твою матку, молвиль дядя Онуфрій, обращаясь въ Стуколову.

Паломникъ вынулъ компасъ. Дядя Онуфрій положиль его

на столъ рядомъ со своимъ.

— Ничімъ не попорчена, — сказать онь, разсматривал ихъ. — Да и портиться туть печему, потому что въ стръкъ не пружина какая, а одна только Божія сила... Видишь, въ одну сторону объ стръки тянуть... Вотъ сиверъ, туть будетъ полдень, туть закать, а туть востокъ, — говорилъ дядя Онуфрій, показывая рукой страны свъта по направленію магнитной стръки.

 Отчего-жъ она давеча не на осенникъ, а на сиверъ тянула? — спросилъ у паломника Патапъ Максимычъ, раз-

глялывая компасы.

— Не знаю, — отвѣчалъ Стуколовъ.

— А я такъ знаю, — молвилъ дядя Онуфрій, обращаясь къ паломнику. — Знаю, отчего вечоръ твоя матка на сторону воротила... Коли хочешь, скажу, чтобы могъ ты понимать тайную силу Божію... Когда смотрыть въ матку-то, въ которомъ часу?

— Съ вечера, — отвъчалъ Стуколовъ.

— Такъ и есть, — молвилъ дядя Онуфрій. — А на небо въ ту пору глядълъ?

— На небо? Какъ на небо?.. — спросиль удивленный па-

ломникъ. — Не помню... Кажись, не глядълъ.

 — ІІ никто изъ васъ не видалъ, что на небъ въ ту пору дъялось? — спросилъ дядя Онуфрій.

— Чему на небъ дъяться? — молвилъ Патапъ Максимычъ. —

Ничего не дъялось — небо какъ небо.

— То-то и есть, что дѣялось, — сказалъ дядя Онуфрій. — Мы видѣли, что на небѣ передъ полночью было. Тутъ-то воть и премудрая, тайная сила Творца Небеснаго... И про ту силу великую не то что мы, люди старые, подростки у насъ знаютъ... Петряйка! Что вечоръ на небѣ дѣялось? — спросилъ онъ племянника.

— Пазори играли, — бойко тряхнувь былокурыми кудрями, отвытиль Петряй. — Вечорь, какь намь сь лысованья ыхать, отбыль по небу пошла, а тамь и здри заиграли, лучи засвытили, столбы задышали, багрецами налились и заходили ид небу. Сполдхи даже били, какь мы ужинать сыли, ровно громь по лысу-то, такь и загудыли... Оттого матка и дурила, что пазори \*) въ небы играли.

— Значить, не въ ту сторону показывала, — поясниль дядя Онуфрій. — Это завсегда такъ бываеть: еще отбѣлей не видать, а ужь стрѣлка вздрагивать зачнеть, а потомъ и пойдеть то туда, то сюда воротить.. Видишь ли, какая тайная Божія сила тутъ совершается? Слыхаль, поди, какъ за всенощной-то поють: «вся премудростію сотвориль еси!..» Воть она премудрость-то!.. Это завсегда надо крещеному человѣку въ понятіи содержать... Да, ваше степенство, «вся премудростію сотвориль еси!..» Кажись, воть хоть бы эта самая матка — что такое?.. Ребячья игрушка, слѣпой человѣкъ подумаеть! Анъ нѣть, тутъ премудрость Господня, тайная Божія сила... Да.

«Экій дошлый народецт въ эти лѣса забился, — самъ про себя думалъ Патапъ Максимычъ. — Мальчишка, материно

<sup>\*)</sup> Пазори — съверное сіяніе. Слова «съверное сіяніе» народъ не знасть. Это слово деланное, пскусственное, придуманное въ кабпистъ, едва ли не Ломоносовымъ, а ему, какъ холмогорцу, не могло быть чуждымъ настоящее русское слово «пазори». Съверное сіяніе — буквальный переводъ нъмедкаго Nordlicht. У насъ каждый переходъ столь обычнаго на Руси небеснаго явленія означается особымъ міткимъ словомъ. Такъ, начало пазорей, когда на съверной сторонъ неба начинаеть какъ бы разливаться бльдный былый свыть, подобный Млечному пути, зовется отбылью или бълью. Следующій затемъ переходъ, когда отбель, сначала принимая рововый оттриокъ, потомъ постепенно багровесть, называется зорями (зори, зорники). Посяв зорей начинають обыкновенно раскидываться по небу млечныя полосы. Это называють лучами. Если явленіе продолжается, лучи багровъють и постепенно превращаются въ яркія, красныя и другихъ цвътовъ радуги, столбы. Эти столбы краснъють болье и болье, что называется: багрецы наливаются. Столбы сходятся и расходятся — объ этомъ говорится: столбы перають. Когда сильно перающие столбы сопровождаются перекатнымь трескомь и какь бы громомь — это называется сположами. Если во время съвернаго сіянія зори или столбы мерцають, то-есть делаются то светлей, то бледией, тогда говорится: «зори и столбы фицата. Наши лесники, равно какъ и поморы, обращающиеся съ компасомъ, давнымъ-давно знаютъ, что, «на пазоряхъ матка дуритъ», то-есть магинтная стралка далаеть уклоненія. Случается, что небо заволочено тучами, стоить непогодь, либо мятель мететь, и вдругь «матка задурить». . Івсники тогда знають, что на небь пазори занграли, но за тучами ихъ не видать. Замъчательно, что, какъ у поморовъ, такъ и у лъсниковъ иътъ поврыя, будто стверное сіяніе предващаеть войну либо моръ. Свойство магинтной стръдки и вліяніе на нее съвернаго сіянія они называють «тайной Божьей силой:..

молоко на губахъ не обсохло, и тотъ премудрость понимаеть, а старый отъ писанья такой гораздый, что, пожалуй, Маневъ такъ въ пору».

- Отъ кого это ты, малецъ, научился? - спросиль онъ

Петряя.

 Дядя училь, дядя Онуфрій, — бойко отвѣтиль подсыпка, указывая на дядю.

— А тебя кто научиль? — обратился Патапъ Максимычъ

къ Онуфрію.

Отъ отцовъ, отъ дѣдовъ научены; они тоже вѣкъ свой лѣсовали, — отвѣтилъ дядя Онуфрій.

— Мудрости Господни! — молвиль въ раздумы Патапъ

Максимычъ.

Проговоривъ это, вдругъ увидѣлъ 'онь, что лѣсникъ Артемій, присѣвъ на корточки передъ тепленкой и вынувъ уголекъ, положилъ его въ носогрѣйку \*) и закурилъ свой тютюнъ. За нимъ Захаръ, потомъ другіе, и вотъ всѣ лѣсники, кромѣ Онуфрія да Петряя, усѣвшись вкругъ огонька, задымили трубки.

Стуколова индо передернуло. За Волгой-то, въ семъ искони древле-благочестивомъ крав, въ семъ Авонв старообрядства, да еще въ самой-то глуши, въ лесахъ, курильщики треклятаго зелья объявились... Отсторонился паломникъ отъ тепленки и, сввъ въ углу зимницы, повернулъ лицо въ сторону.

— Поганитесь? — съ легкой усмъшкой спросиль Патапъ

Максимычь, кивая дядъ Онуфрію на курильщиковъ.

— А какое-жъ туть поганство? — отвъчаль дядя Онуфрій. — Никакого поганства нѣть. Сказано: «всякъ злакъ на службу человъкомъ»... Чего-жъ тебѣ еще?.. И табакъ Божья трава, и ее Господь создалъ въ пользу, какъ и всѣ иные древа, цвѣты и травы...

— Такъ нешто про табачное зелье это слово сказано въ писаніи? — досадливо вмішался насупнящійся Стуколовь. — Аль не слыхаль, что такое есть «корень горести въ выспры прозябаяй»? Не слыхиваль, откуда табакъ-оть выросъ?

— Это что келейницы-то толкують?—со смахомы отозвался Захары.— Вруть она, смотницы \*\*), пустое плетуты... Мы вадь

не старовъры, въ бабье не въруемъ.

 — Йешто церковники? — спросилъ Патапъ Максимычъ дядю Онуфрія.

\*\*) Смотникъ, смотница — то же, что сплетникъ, а также человъкъ,

всякій вздоръ говорящій.

<sup>\*)</sup> Трубка, большею частью корневая, выложениая внутри жестью, на коротенькомъ деревянномъ чубучкъ.

— Всё во церкви, — отвёчаль дядя Онуфрій. — У насъ по всей Лыковщинё старовёровь споконь вёку не важивалось. И дёды и прадёды, всё при церкви были. Потому люди мы бёдные, работные, достатковь у насъ нёть такихъ, чтобъ старовёрничать. Вонъ по раменямъ, и въ Черной Рамени, и въ Красной, и по Волге, тамъ, почитай, всё старой вёры держатся... Потому — богачество... А мы что?.. Люди маленькіе, худые, бёдные... Мы по церкви!

— А молитесь какъ? — спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Кто въ два перста, кто щепстью, кто какъ сызмала обыкъ, такъ и молится... У насъ этого въ важность не ставятъ, — сказалъ дядя Онуфрій.

— И табачничаете всt? — продолжаль спрашивать Патапъ

Максимычъ

— Всв почитай веселой травки держимся, — отвъчаль, улыбаясь, дядя Онуфрій и самъ сталь набивать трубку. — Намь, ваше степенство, безъ табаку нельзя. Потому летомъ пойдешь въ лъсъ — столько тамъ этого гаду: оводу, слъпней, мошекъ и всякой комариной силы — только табачнымъ дымомъ себя и полегчишь, не то съвдять, пусто-бъ имъ было. По нашимъ промысламъ безъ курева обойтись никакъ невозможно — всю кровь высосуть, окаянные. Оно, конечно, и лъсники не сплошь табачничають, есть тоже по инымъ лъснымъ деревнямь, зато ужъ и маются же, сердечные. Посмотръль бы ты на нихъ, какъ они послъ соку \*) домой приволокутся. Узнать человъка нельзя, ровно стінь ходить. Боронятся и они оть комариной силы: смолой, дегтемъ мажутся, да не больно это мазанье помогаетъ. Нътъ, по нашимъ промысламъ безъ табачнаго курева никакъ нельзя. А побывали бы вы, господа купцы, въ ветлужскихъ верхотинахъ у Верхняго Воскресенья \*\*). Тамъ и въ городу, и вкругъ города по деревнямъ такіе ли еще табачники, какъ у насъ: спятъ даже съ трубкой. Маленькій париншка, отъ земли его не видать, а ужъ дымить изъ тятенькиной трубчонки... Въ гостяхъ, на свадьбъ, аль на крестинахъ, въ праздники тоже храмовые, у людей первымъ дъломъ брага да сусло... а тамъ горшки съ табакомъ гостямъ на столъ — горшокъ молотаго да горшокъ крошенаго... Надымять въ избъ, индо у самихъ глаза выбсть... Вотъ это

\*) Послъ дранья мочала, луба и бересты.

<sup>\*\*)</sup> Въ Ветлужскомъ крат городъ Ветлугу до сихъ поръ зовутъ Верхнимъ Воскресеньемъ, какъ назывался онъ до 1778 года, когда былъ обращенъ въ убъдный городъ... Нижнее Воскресенье — большое село на Ветлугъ въ Макарьевскомъ убъдъ Нижегородской губерийп. Иначе — Воскресенское. Это два главные торговые пункта по Ветлугъ.

настоящіе табачники, заправскіе, а мы что — помаленьку балуемся.

— Оттого Ветлугу-то и зовуть «поганой стороной». — скри-

вивъ лицо язвительной усмішкой, молвиль Стуколовь.

- Да въдь келейницы же дурнымъ словомъ обзываютъ ветлужскую сторону, а глядя на нихъ и старовъры, отвъчалъ дядя Онуфрій. Только въдь это однь пустыя ръчи... Какую онъ тамъ погань нашли? Таки же крещены, какъ и везлъ...
- Въ церковь-то часто ди ходите? спросилъ Патапъ Максимычъ.
- Какъ же въ церковь не ходить?.. Чать мы крещеные. Безъ церкви прожить нельзя, — отвъчаль дядя Онуфрій. — Кое время дома живемъ, храмъ Божій не забываемъ, оно, пожалуй, хоть не каждо воскресенье ходимъ, потому приходъ далеко, а все-жъ церкви не чуждаемся. Воть здёсь, въ лесахъ, праздниковъ ужъ нѣтъ. Съ топоромъ не до моленья. особливо въ такой годъ, какъ нонфшній... Зима-то нынф стала поздния, только за два дня до Николы лесовать выбхали... Много-ль туть времени на работу-то останется, много-ль наработаешь?.. Туть п праздники забудешь, какіе они у Бога есть, и день и ночь только и думы, какъ бы побольше деревъ сронить. Да въдь и то надо сказать, ваше степенство, - промолвиль, лукаво улыбаясь, дядя Онуфрій: — часто въ церковь-то ходить нашему брату накладно. Это вонъ келейнпцамъ хорошо на всемъ на готовомъ Богу молиться, а по нашимъ достаткамъ того не приходится. Въдь повадишься къ вечеряв, все едино что въ харчевню: нонв свъча, завтра свъча — глядишь, анъ шуба съ плеча. Съ нашего брата Господь не взыщеть - потому недостатки... Мы въдь люди простые, а простыхъ и Богь простить... Одначе закалякался я съ вами, господа купцы... Ребятушки, ладь дровни, проворь лошадей... Лъсовать пора!.. — громко крикнуль дядя Онуфрій.

Лъсники одинъ за другимъ полъзли вонъ.

Дядя Онуфрій, оставшись съ гостями въ зимницѣ, помогаль Петряю прибирать посуду, заливать очагъ и приводить ночной притонъ въ нѣкоторый порядокъ.

— Сами-то стколь будете? — спросиль онъ Патана Ма-

ксимыча.

Патапъ Максимычъ назвалъ себя и немало подивился, что старый лѣсникъ доселѣ не слыхалъ его имени, столь громкаго за Волгой, а, кажись, чуть не шабры.

— Пешто про насъ не слыхалъ? — спросилъ онъ дядю

Опуфрія.

- Не доводилось, ваше степенство, отвѣчалъ лѣсникъ. Вѣдь мы «раменскихъ-то» \*) мало знаемъ больше все съ лыковскими да съ ветлужскими купцами хороводимся, съ понизовыми тоже.
- Экая однако глушь по вашимъ мѣстамъ, сказалъ Патапъ Максимычъ.
- Глухая сторона, ваше степенство, это твоя правда, какъ есть глушь, отвъчалъ дядя Онуфрій. Мы и въ своемъ-то городу только раза по два на году бываемъ: подушны казначею свезти да билеть у лѣсного выправить. Особнякомъ живемъ, ровно отрѣзанные, а все-жъ не промѣняемъ своей глуши на чужу сторону. Хоть и бѣдны наши деревни, не то, что на Волгъ, али, можетъ, и по вашимъ раменямъ, однакожъ свою сторону ни на каку не смѣняемъ... У васъ хоть и веселье, хоть жилье и привольное, да чужое, а у насъ по лѣсамъ хоть и горе, да свое... Пускай у насъ глушь, да не пошто намъ далеко, и здѣсь хорошо.

— Да, — отвътилъ Патанъ Максимычъ: — всякому своя сторона мила... Только какъ же у насъ будеть, почтенный?.. Ужъвы какъ-нибудь выведите насъ на свътъ Божій, покажите до-

рогу, какъ на Ялокшу вытхать.

— Пошто не указать — укажемь, — сказаль дядя Онуфрій: — только не знаю, какь съ волочками-то вы сладите. Не пролізть съ ними сквозь ліссину... Опять же поди дорогу-то теперь перемело, на маслениців все вітрій дули, деревья-то чай обтрясло, сніту навалило... Да постойте, господа честные, воть я молодца одного кликну — онъ ту дорогу лучше всіхть насъ знасть... Артемушка! — крикнуль дядя Онуфрій изъ зимницы: — Артемъ!... погляди-ка на сани-то: пробдуть на Ялокшу аль ніть, да слізь, родной, ко мнів не на долгое время...

Артемій сліта и объявиль, что санямь надо бы пройти, потому отводы невеликіе, а волочки пепремінно надо долой.

- Ну долой, такъ долой, рішилъ Патапъ Максимычъ: положимъ пхъ въ сани, а не то и здісь покинемъ. У Воскресенья новы можно купить.
- У Воскресенья этого добра вволю, сказалъ дядя Онуфрій: завтра же вы туда какъ разъ къ базару попадете. Вы не по хлѣбной ли части ъдете?
- Ифтъ, фдемъ по своему дфлу, къ пріятелямъ въ гости, молвилъ Патацъ Максимычъ.
  - Такъ, проговориль дядя Онуфрій. Инъ велите своимъ

<sup>\*)</sup> Раменскими лѣсники зовутъ жителей Черной и Красной Рамени.

парнямь волочки снимать — вифсть и пофдемъ, намъ въ ту же сторону версты двъ либо три ъхать.

— Ну вотъ и ладно. Оттоль, значитъ, верстъ съ восемь до зимняка-то останется. — молвилъ Патапъ Максимычъ и по-

слаль работниковъ отвязывать волочки.

— Версть восемь, можеть, и десять, а пожалуй, и больше наберется. — отвъчаль дядя Онуфрій. — Какія здъсь версты! дороги не мърены: гдъ мужикъ по первопуткъ проъхалъ — туть на всю зиму и дорога...

— А какъ намъ разставанье придетъ, вы ужъ. братцы, ктонибудь проводите насъ до зимняка-то, — сказалъ Патапъ

Максимычъ.

— На этомъ не погнѣвись, господинъ купецъ. По нашимъ порядкамъ этого нельзя — потому артель, — сказалъ дядя Онуфрій.

— Что-жъ артель?.. Отчего нельзя?.. — съ недоумѣньемъ

спросиль Патапь Максимычь.

— Да какъ же? Повдетъ который съ тобой, кто за него работать станетъ?.. Твиъ артель и крвика, что у всвхъ работа вровень держится, одинъ передъ другимъ ни на макову росинку не должонъ передвлать аль не додвлать... А какъ ты говоришь, чтобъ изъ артели кого въ вожатые дать, того никоимъ образомъ нельзя... Тотъ же прогулъ выйдетъ, а у насъ прогуловъ нвтъ, такъ и сговариваемся на суймв \*), чтобъ прогуловъ во всю зиму не было.

— Да мы заплатимь, что слъдуеть, — сказаль Патапъ Ма-

ксимычъ.

— А кому заплатипь-то?.. Платигь-то некому!.. — отвѣчаль дядя Онуфрій. — Развѣ возможно артельному лѣснику съ чужанина хошь малость какую принять?.. Развѣ артель спустить ему хоть одну копейку взять со стороны?.. Да воть я старшой у нихь, «хозяниъ» называюсь, а возьми-ка я съ вашего степенства хоть мѣдну полушку, ребята не поглядять, что я у нихъ голова, что борода у меня сѣда, разложать да таку вспарку зададуть, что и-и... У нась на это строго.

— Мы всей артели заплатимъ, — сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Это ужь не мое діло, съ артелью толкуй. Какъ она захочетъ, такъ и прикажеть, я тутъ не при чемъ, — отвітилъ дядя Онуфрій.

Коли такъ, сбирай артель, потолкуемъ, — молвилъ На-

тапъ Максимычъ.

<sup>\*)</sup> Суймъ или суемъ (однородно со словами сонмъ и сеймъ) — мірской сходъ, совъщанье о дълахъ.

— Скликнуть артель не мудрое дёло, только не знаю, какъ это сдёлать, потому что такого дёла у насъ николи не бывало. Болё тридцати годовъ съ топоромъ хожу, а никогда того не бывало, чтобъ изъ артели кого на сторону брали, —разсуждалъ дядя Онуфрій.

— Да ты только позови. можеть, сойдемся какъ-нибудь, —

сказаль Патапъ Максимычь.

— Позвать отчего не позвать! Позову — это можно, — говориль дядя Онуфрій: — только у насъ николи такъ не водилось...—И, обратясь къ Петряю, все еще перемывавшему въгрязной водъ чашки и ложки, сказалъ: — Кликни ребятъ, Петряюшка всъ, молъ, идите до единаго.

Артель собралась, спросила дядю Онуфрія, зачѣмъ звалъ: тотъ не отвѣчаль, а молча показаль на Патапа Максимыча.

— Что требуется, господинъ купецъ?.. — спросили лѣсники,

оглядывая его съ недоумѣніемъ.

- Да видите ли, брагцы, хочу я просить вашу артель дать намъ проводника до Ялокшинскаго зимняка, началъ Натапъ Максимычъ.
- Въ умѣ-ль ты, ваше степенство?.. Какъ же возможно изъ артели работника брать?.. Гдѣ это слыхано?.. Да кто пойдетъ провожать тебя?.. Никто не пойдетъ... Экъ что вздумалъ!.. Чудакъ же ты, право, господинъ купецъ!.. кричали лѣсники. перебивая другъ дружку.

Насилу втолковаль имъ Патапъ Максимычъ, что артели ущерба не будеть, что онъ заплатитъ цѣну работы за весь день.

— Да какъ ты учтень, чего стоить работа въ день?.. Этого учесть нельзя, — говорили лъсники...

— Какъ не учесть, учтемъ, — сказалъ Патапъ Максимычь. —

Сколько васъ въ артели-то?

-- Одиннадцать человѣкъ, Петряй двѣнадцатый.

--- А много-ль денъ въ зиму работать?

— Смекай: вывхали за два дня до Николы, уйдемъ на Илющиху. — сказаль Захарь.

Посчиталъ Патапь Максимычъ — восемьдесятъ семь дней

выходило.

- Ты, ваше степенство, недѣлями считай; мы вѣдь люди неграмотные считать по диямъ не горазды, говорила артель.
- Двѣнадцать недѣль съ половиной, сказалъ Патапъ Максимычъ.
- Ну. это такъ, загалдѣли лѣсники. Намедни мы считали, то же выходило.
  - Ну, ладно, хорошо... Теперь сказывайте, много-ль за

зиму на каждаго человѣка заработка причтется? — спросилъ Натапъ Максимычъ.

— Л кто его знаетъ! — отвъчали лъсники. — Вотъ къ Свя-

той сочтемся, такъ будемъ знать.

Безпорядицы и безтолочи въ переговорахъ было вдоволь. Считали барыши прошлой зимы, выходило безъ гривны полтора рубля на ассигнаціи въ день человѣку. Но этотъ счетъ въ толкъ не пошель, потому, говорилъ Захаръ, что зимушняя зима была спротская, хвилеватая \*), а нонѣшняя морозная да вѣтреная. Сулилъ артели Патапъ Максимычъ цѣлковый за проводника, — и слушать не хотѣли. Какъ, дескатъ, наобумъ можно ладиться. Надо, говорятъ, всякое дѣло по чести дѣлать, потому — артель. А дядя Онуфрій туритъ да туритъ кончать скорѣй переговоры, на всю зимницу кричитъ, что заря совсѣмъ занялась — нечего пустяки городить — лѣсовать пора...

Нотеряль терпынье Патапъ Максимычь. Такъ и подмываеть его обойтись съ льсниками по-свойски, какъ въ Осиповкъ середь своихъ токарей навыкъ... Да во-время вспомнилъ, что въ льсахъ этимъ ничего не возьмешь, пожалуй, сще хуже выйдеть. Не такой народъ, окрикомъ его не проймешь... Одна-

кожъ не вытерпълъ — крикнулъ:

— Да берите, дьяволы, сколько хотите... Сказывай, сколько надо?... За деньгами не стоимъ... Хотите три цълковыхъ по-

лучать?..

— Сказано тебѣ, въ зимницѣ его не поминать, — строго, притопнувъ даже ногой, крикнулъ на Патапа Максимыча дядя Онуфрій. — Такъ въ лѣсахъ не водится!.. А ты еще его чернымъ именемъ крещеный народъ обзываешь... Есть на тебѣ крестъ-отъ аль нѣтъ?.. Хочешь ругаться да вражье имя поминать, убпрайся, покамѣстъ цѣлъ, по добру по здорову.

— Народець! — съ досадой молвилъ Патапъ Максимычъ,

обращаясь къ Стуколову. — Что туть станешь дълать?

Не отвъчалъ наломникъ.

— Говорите же, сколько надо вамъ за проводника? Три цълювыхъ хотите? — сказалъ Патанъ Максимычъ, обращаясь къ лъсникамъ.

Зачала артель галанить пуще прежняго. Спорамъ, крикамъ, безтолочи ни конца ни середки... Видя, что толку не добиться. Патапъ Максимычъ хотълъ уже бросить дъло и тхать на авось, но Захаръ, что-то считавшій все время по пальцамъ, — спросилъ его:

— Безъ двугривеннаго пять цёлковыхъ дашь?

<sup>\*)</sup> Хвилеватая — мокрая, дождливая и вьюжная.

— За что-жъ это пять цѣлковыхъ? — возразилъ Патапъ Максимычъ. — Сами говорите, что въ прошлу зиму безъ гривны

полтора рубля на монету каждому топору пришлось.

— Такъ и считано, — молвилъ Захаръ. — Въ артели двънадцать человъкъ, по рублю — двънадцать рублей, по четыре гривны — четыре рубля восемь гривенъ — всего, значитъ, шестнадцать рублей восемь гривенъ по старому счету. Оно и выходить безъ двугривеннаго иять пълковыхъ.

— Да въдь ты на всю артель считаень, а побдеть съ нами

одинъ, -- возразилъ Патапъ Максимычъ.

— Одинъ ли, вся ли артель, это для насъ все единственно, — отвътилъ Захаръ. — Ты въдь съ артелью рядишься, потому артельну плату и давай... а не хочешь, вотъ тъ Богъ, а вотъ и порогъ. Толковать намъ недосужно — лъсовать пора.

— Да въдь не вся-жь артель провожать потдеть? — ска-

заль Патанъ Максимычъ.

— Это ужъ твое дѣло... Хочешь, всю артель бери — слова не молвимъ — всѣ до единаго поѣдемъ, — заголосили лѣсники. — Да зачѣмъ тебѣ сустолько народу?.. И одинъ дорогу знаетъ... Не мудрость какая!

— А вы скоръй, скоръй, ребятушки, — день на дворъ, лъ-

совать пора, — торопиль дядя Онуфрій.

 — Кто дорогу укажеть, тому и заплатимъ, — молвилъ Натапъ Максимычъ.

— Этого нельзя, — заголосили л'всники. — Деньги при всѣхъ подавай, вотъ дядѣ Опуфрію на руки.

Дълать было нечего, пришлось согласиться. Патапъ Макси-

мычь отсчиталь деньги и подаль ихъ дяде Онуфрію.

— Стой, погоди, еще не совсвыть въ расчетъ, — сказалъ дядя Онуфрій, не принимая денегь. — Волочки-то здѣсь покинете, аль съ собой захватите?

— Куда съ собой брать!.. Покинуть надо, — отвъчалъ Па-

танъ Максимычъ.

— Такъ ихъ надо долой скостить... Лишняго намъ не надо, —

молвилъ дядя Онуфрій. — Ребята, виділи волочки-то?

— Глядъли, — заговорили лѣсники. — Волочки – ничего, гожіе, циновкой крыты, кошмой подбиты — рубля три на монету каждый стоить... пожалуй, и больше... Клади по три рубля съ тремя пятаками.

— Что вы, ребята? Да я за нихъ по ияти цълковыхъ пла-

тиль, — сказаль Патапъ Максимычъ.

— На базарѣ? — спросилъ Захаръ.

Извѣстно, на базарѣ.

— На базаръ дешевле не купишь, а въ лѣсу какая имъ

цъна? — подхватили лъсники. — Здъсь этого добра у насъ вдоволь... Хочешь, господинъ купецъ, скинемъ за волочки для твоей милости шесть рублевъ три грпвны... Какъ разъ три цълковыхъ выйдетъ.

Патанъ Максимычъ согласился и отдалъ зеленую бумажку дядѣ Онуфрію. Тотъ поглядѣлъ бумажку на свѣтъ, показалъ ее каждому лѣснику, даже Петряйкѣ. Каждый пощупалъ се, потеръ руками и посмотрѣлъ на свѣтъ.

— Чего разглядываешь? Небойсь, справская. — сказалъ

Патапъ Максимычъ.

— Видимъ, что справская, настоящая государева, — отвъчаль дядя Онуфрій. — А оглядьть все-таки надо — безъ того нельзя, потому — артель, надо, чтобъ всѣ видѣли... Нонѣ же этихъ проклятыхъ красноярокъ \*) больно много развелось... Не поскорби, ваше степенство, не погнѣвайся... Безъ того, чтобъ бумажку не оглядѣть, въ артели нельзя.

— О чемъ же спорили вы да сутырили \*) столько времени? — сказалъ Патанъ Максимычъ, обращаясь къ артели. — Сулилъ я вамъ три цѣлковыхъ, объ волочкахъ и помина небыло, у васъ же бы остались. Теперь тѣ же самыя деньги берете. Изъ-за чего-жъ мы время-то съ вами попусту теряли?

— А чтобъ никому обиды не было, — рѣшилъ дядя Онуфрій. — Теперича, какъ до истиннаго конца дотолковались, оно и свято дѣло, и думы нѣтъ ни тебѣ ни намь, и сомнѣны промежъ насъ никакого не будетъ. А не разберись мы до послѣдней нитки. свара, пожалуй, въ артели пошла бы. а это ужъ послѣднее дѣло... У насъ все на согласъѣ, все на порядкахъ... потому артель.

Патапу Максимычу ничего больше не доводилось, какъ за-

молчать передъ доводами дяди Онуфрія.

— Тайную силу въ маткѣ да въ пазоряхъ знаютъ, а безтолочи середь ихъ не оберешься, — сказалъ онъ полушопотомъ, наклонясь къ Стуколову.

— Табачники... еретики!.. — сквозь зубы процѣдилъ паломникъ. Патапъ Максимычъ, выйдя на середку зимницы, спросилъ, обращаясь къ артели:

— Кто-жъ изъ васъ лучше другихъ дорогу на Ялокшу

знаетъ?

— Всё хорошо дорогу знають, — отвёчаль дядя Онуфрій. — А воть Артемій, я тебе, ваше степенство, и даве сказываль, лучше другихъ знаеть, потому что недавно туть пробажаль.

\*) Въ поволжекомъ край такъ зовутъ фальшивыя ассигнаціп.

<sup>\*\*)</sup> Сутырить, сутырничать — спорить, вздорить, придираться, а также клиузинчать. Сутырь — безтолковый споръ.

 Такъ пущай Артемій съ нами и поѣдетъ, — рѣшилъ Натапъ Максимычъ.

— Этого нельзя, ваше степенство, — отвѣчалъ, тряхнувъ головой, дядя Онуфрій.

— Отчего же нельзя? — спросиль удивленный Патапъ Ма-

ксимычъ.

— Потому нельзя, что артель. — молвилъ дядя Онуфрій.

— Какъ такъ? — возразилъ Патанъ Максимычъ. — Да сами же вы сказали, что, заплативши деньги на всёхъ, могу я хоть всю артель тащить...

— Можешь всю артель тащить... Слово скажи — всь до еди-

наго повдемъ, — отввчаль дядя Онуфрій.

— Такъ въдь и Артемій туть же будеть? — съ досадой спросиль Иатапъ Максимычь.

— Извъстно, тутъ же будетъ, — отвычаль дядя Онуфрій. —

Изъ артели парня не выкинешь.

 Артемья одного и беру, а другихъ миѣ и не надо, горячился Патапъ Максимычъ.

Этого нельзя. — спокойно отвѣчалъ дядя Онуфрій.

— Почему же нельзя?.. Что за безтолочь у васъ такая!.. Господи Царь Неоесный!.. Вотъ народецъ-отъ!.. — восклицалъ, хлопая о полы руками, Патапъ Максимычъ.

— А оттого и нельзя, что артель, — отв'ячаль дядя Опуфрій. — Кому жребій выпадеть, тоть и по'вдеть. Кусай гроши,

ребята.

Вынуль каждый лѣсникъ изъ зени \*) по грошу. На одномъ Захаръ накусилъ мѣтку. Дядя Онуфрій взяль шанку, и каждый парень кинулъ туда свой грошъ. Йотрясъ старшой шанкой, и лѣсники одинъ за другимъ стали вынимать по грошу.

Кусаный грошъ достался Артемью.

— Экій ты удатной какой, господинъ купець, — мольшть дядя Онуфрій. — Кого облюбовать, тотъ тебѣ и достался... Иу, ваше степенство, съ твоимъ бы счастьемъ да по грибы ходить... Что-жъ, одного Артемья берешь, аль еще конаться \*\*) велишь? — прибавилъ онъ, обращаясь къ Патапу Максимычу.

 Лишній человѣкъ не мѣшаетъ, — отвѣтилъ Патапъ Максимычъ. — Въ пути всяко случиться можетъ: сани въ снѣгу

загрузнутъ аль что другое.

Дѣло говоришь, — замѣтилъ дядя Онуфрій: — лишній

<sup>)</sup> Зепь—кожаная, иногда холщевая мошна привъсная, а если носится за назухой, то прикръиленная къ зинуну тесемкой или ремешкомъ. Въ зепи держать деньги и наспортъ.

\*\*) Конаться — жребій метать.

человъкъ въ пути не помъха. Кидай, ребята! -- промолвиль онь, обращаясь къ лъсникамъ, снова принимаясь за шанку.

Жребій выпаль Петряю.

— Ишь ты дъло-то какое! — съ досадой молвиль дядя Онуфрій, почесывая затылокъ. — Петряйкѣ досталось! Эко ділото какое!.. Смотри же, парень, поспівай къ вечеру безпремънно, чтобы намъ безъ тебя не лечь спать голоднымъ.

Натанъ Максимычъ, посмотрѣвъ на Петряя, подумалъ, что отъ подростка въ пути большого проку не будетъ. Замѣтивъ, что не только дядя Онуфрій, но вся артель недовольна, что подсынкъ вхать досталось, сказаль, обращаясь къ лѣсникамъ:

- Коли Петряй вамъ нуженъ, пожалуй, иного выбирайте. мив все едино...
- Нельзя, ваше степенство, возразиль дядя Онуфрій. Никакъ невозможно, потому артель. Вынулся кусаный грошъ Петряйкъ, значить, ему и ъхать.

— Ла не все-ль равно, что одинъ, что другой? — сказалъ

Патапъ Максимычъ.

— Оно, конечно, все едино, да ужъ такіе у насъ порядки, говорилъ дядя Онуфрій. — Супротивъ нашихъ порядковъ идти нельзя, потому что артель ими держится. Я бы самъ съ великой радостью замъсто мальца повхаль, да и всякій бы за него повхаль, таково онъ нуженъ намъ; только этому быть не можно, потому что жеребій сму достался.

— Коли на то пошло, конайте третьяго, — сказалъ Патапъ Максимычь. — Отъ мальчугана пособи немного будетъ, коли

въ дорогѣ что приключится.

— Третьяго бери, четвертаго бери, хочешь—всю артель за собой волочи — твое дело, — отвечаль дядя Онуфрій. — А чтобъ Петряйкъ не ъхать — нельзя.

— Чудаки вы, право. чудаки, — молвиль Патанъ Максимычь. — Эки порядки уставили!.. Ну, конайте живъй.

Трегьниъ ѣхать вышло самому дядъ Онуфрію.

Но темь дело не кончилось: надо было теперь стариюто выбирать нам'ясто убзжавшаго Онуфрія. Туть ужь гакой шумь да гамъ поднялись, что хоть вонъ обги, хоть святыхъ выноси.

— Да ты замѣсто себя кого бы нибудь самъ выбраль, тутъ бы и дълу конецъ, а то галдять-галдять, а толку нътъ какъ нътъ, — молвилъ Патанъ Максимычъ дядъ Онуфрію, не принимавшему участія въ разговор'в л'єсниковъ. Артемья и Петряя тоже туть не было, они ушли ладить дровешки себв и дядв Онуфрію,

Нельзя мит вступаться теперь, — отвічаль дядя Онуфрій.

-- Отчего-жъ?

— Оттого что на седнешній день я не въ артели. Какъ знаютъ, такъ и ръшатъ, а мое дъло сторона, — отвъчалъ дядя

Онуфрій, одіваясь въ путь.

Нескоро сговорились лёсники. Снова пришлось гроши въ шанку кидать. Достался жеребій краснощекому керенастому парню, Архипомъ звали. Только ему кусаный грошъ достался, онъ, дотолё стоявшій, какъ нёмой, живо зачалъ командовать.

— Проворь, ребята, проворь лошадей! — закричалъ онъ на всю зимницу. — И то гляди-ка, сколько времени проваландались. Чтобъ у меня все живой рукой!.. Ну!..

. Гъсники засуетились. Пяти минутъ не прошло, какъ всъ

ужь вхали другь за дружкой по узкой лесной тропе.

— Ну ужъ артель, будь они прокляты, — съ досадой молвиль Стуколову Патапъ Максимычъ, садись въ сани. — Такой суголочи, такой безтолочи сродясь не видывалъ.

— Изв'єстно, табачники, церковники! Чего путнаго ждать?.. Б'єсь мутить, доступны они дьяволу, — отозвался палом-

никъ.

— Ваше степенство! — крикнулъ со своихъ дровешекъ дяця Онуфрій. — Ужъ ты сдълай милость, языкъ-отъ укороти да и другимъ закажи... Въ лъсахъ не слъдъ ею поминать.

— Слышниы; не велять поминать, — тихонько сказаль Ца-

танъ Максимычъ сидввшему рядомъ съ нимъ паломнику.

— Это такъ по ихней жидовской въръ, — шепталъ Стуколовъ. — Когда я по турецкимъ землямъ странствовалъ, а тамъ
жидовъ, что твоя Польша, видимо-невидимо, такъ отъ достовърныхъ людей тамъ я слыхалъ, что жиды своего Бога по
имени никогда не зовутъ, а все онъ да онъ... Вотъ и табачники по ихнему подобію... Едина въра!.. Нехристь!.. Вынеси
только Господи поскоръй отсель!.. Невпримъръ лучше по-вчерашиему съ волками ночевать, чъмъ быть на совътъ нечестивыхъ... Паче змія губительнаго, паче льва стрегущаго и гласомъ велінмъ рыкающа, страшны съдалища злочестивыхъ, —
сказалъ въ заключеніе паломникъ и съ головой завернулся
въ шубу.

«Такъ воть она какова артель-то у нихъ, — разсуждалъ Патанъ Максимычъ лежа въ саняхъ рядомъ съ наломникомъ. — Межъ себя дѣло честно ведутъ, а попадись посторонній, обдерутъ, какъ липку... Ай да лѣсники!.. А безтолочи-то что, галдѣнья-то!.. Съ часъ мѣста нопусту проваландали, а кончили тѣмъ же, чѣмъ я зачалъ... Правда, что артели думой не вла-

дати... На работѣ артель золото, на сходкѣ хуже казацкой сумятицы!..»

Довхавъ до своей повертки, передніе лівсники стали. За ними остановился и весь поіздъ. Собралась артель въ кучу, опять галдовня зачалась... Судили-рядили, не лучше-ль вожакамъ одну только подводу съ собой брать, а двіз отдать артели на перевозку бревенъ. Поспорили, покричали, наконецъ різшили — быть ділу такъ.

Своротили лѣсники. Долго они аукались и перекликались съ Артемьемъ и Петряемъ. Впереди Патапа Максимыча ѣхалъ на дровешкахъ дядя Онуфрій. Петряй присоединился къ храпѣвшему во всю пвановскую Цюкову, Артемій примостился на облучкѣ пошевней, въ которыхъ лежалъ Патапъ Макеимычъ и спалъ, повидимому, богатырскимъ сномъ палом-

никъ Стуколовъ.

— Эка, парень безтолочь-то какая у васъ. — заговорилъ Патапъ Максимычъ съ Артемьемъ. — Неужель у васъ завсегда такое галдънье бываетъ?

— Артсль! — молвилъ Артемій, — Безъ того нельзя, чтобъ не погалдѣть... Сколько головъ, столько умовъ... Да еще каждый норовитъ по-своему. Какъ же не галдѣть-то?

— Да вы бы одному дали волю всяко дѣло рѣшать, хоть

бы старшому.

\*) Следъ на снегу отъ лыжъ.

эт) Путикъ — прямая длинная городьба изъ пряселъ. По обончъ концамъ путика вырываютъ ямы и прикрываютъ ихъ уворостомъ любо еловыми данами. Лось или олень, подойдя къ путику, никогда не перескочитъ черезъ него, но непремѣино пойдетъ вдоль, ища прохода. Такимъ образомъ звърь и понадаетъ въ яму.

— Нельзя того, господинь купецъ, — отвъчалъ Артемій. — Другимъ станетъ обидно. Въдь это, пожалуй, на ту же стать пойдеть, какъ по другимъ мъстамъ, гдѣ на хозяевъ изъ-за ряженой платы работаютъ...

— Ну да, — отвътилъ Патапъ Максимычъ. — Толку тутъ

больше бы было.

— Обидно этакъ-то, господинъ купецъ, — отвъчалъ Артемій. — Пожалуй, вотъ хоть нашего дядю Онуфрія взять... Такого артельнаго хозянна днемъ съ огнемъ не сыскать... Обо всемъ старанье держитъ, обо всякой малости печется, душачеловъкъ: прямой, правдивый и по всему надежный. А дай-ка ты ему волю, тотчасъ величаться зачнеть, потому — человъкъ не ангелъ. Да хоша и но правдъ станетъ поступать, все ужъ сму такой въры не будетъ, и слушаться его, какъ теперь, не станутъ. Нельзя, потому что артель суймомъ держится.

— А въ деревић какъ у васъ? — спросилъ Патапъ Ма-

ксимычъ.

— Въ деревит свои порядки, артель только въ лъсахъ, — отвътилъ Артемій.

— Какъ же она у васъ собпрается? — спросилъ Патапъ

Максимычъ.

— Извъстпо какъ. Придетъ осень, зачнемъ сговариваться. какъ лъсовать зимой, какъ артель сбирать. Соберется десять либо двадцать топоровъ, — больше не бываеть. Наберутся скоро, потому что всякому лѣсовать надо, безъ этого деньгу не добудень... Пу, соберутся, зачнуть другь у друга спраинивать, кому въ хозяевахъ сидьть. Одинъ на того мекаеть, другой на другого... Такъ и толкуемъ день, два, ину пору и въ недълю не сговоримся... Тутъ-то вотъ галданья-то послушаль бы ты... Тогда відь вино да хмельное инво пьють! народъ-отъ въ задорћ, рћдко безъ драки обходится... Положать наконець идти кланяться такому-то — воть хоть бы дядѣ Онуфрію. Пу, и пойдемъ, придемъ въ избу, а онъ сидить, ровно пичего не знаеть: «Что, говорить, скажете, ребятушки? Какая вамъ до меня треба?» А ему въ отвътъ: «такъ, моль, и такъ, столько-то насъ человъкъ въ артель собралось, будь у насъ за хозяпна». Тотъ, извѣстно дѣло, зачнеть ломаться, безъ этого ужъ нельзя: «и ума-то, говорить, у меня на такое дело не хватить, и старь-оть я сталь, и топоръ-отъ у меня изъ рукъ валится», ну и все такое. А мы стоимъ да кланяемся, покамъсть не уломаемъ его. Какъ согласился, тотчасъ складчину по рублю аль по два — значить, у лѣсничаго билеты править да попенныя платить. А которы на купцовъ работають, тъ старшого въ Лысково посылають рядиться. Это ужъ его діло. Оттого и выбирають человіка ловкаго, бывалаго, чтобъ въ городів не запропаль и чтобъ въ Лысковів купцы его не больно обощли, потому что эти лысковцы народъ дошлый, всячески норовять нашего брата огріть... Ну, выправить старшой билеты, отводное місто намъ укажуть. Туть, собравшись, и ждемъ первопутки. Только снітть выпадеть, мы въ лісь... Туть и зачинается артель... Какъ выбхали изъ деревни за околицу, старшой и сталь всему ділу голова, что велить, то и ділай. А коли какое стороннее діло подойдеть, вотъ хоть бы ваше. туть онъ не при чемъ, туть ужъ артель, что хочеть, то и ділаеть.

— А расчеты когда? — спросиль Патапъ Максимычъ.

— Пость Евдокін-плющихи, какъ домой воротимся, — отвъчаль Артемій. — У хозянна кажда малость на счету... Оттого и выбираемъ грамотнаго, чтобъ умъль счетъ записать... Да вотъ бъда—грамотныхъ-то маловато у насъ: зачастую такого выбираемъ, чтобъ хоть бирки-то умъль хорошо ръзать. По этимъ биркамъ, аль по записямъ, и живетъ у насъ расчетъ. Сколько кто харчей изъ дома за зиму привезъ, сколько кто овса на лошадей, другого прочаго — все ставимъ въ цъну. Получимъ заработки, поровну дълимъ. На Страшной и деньги по рукамъ.

— А безъ артелей въ лѣсахъ работаютъ? — спросилъ На-

танъ Максимычъ.

— Мало, — отвѣчалъ Артемій. — Тамъ ужъ не такая работа. Почитай, и выгоды нѣтъ никакой... Какъ можно съ артелью сровнять! Въ артели всѣмъ лучше, и сытнѣй, и теплѣй, и прибыльнъй. Опять же завсегда на-людяхъ... Аргелью лѣсовагь невиримъръ веселѣй, чѣмъ бродить одиночкой аль въ двойникахъ.

 — А лѣтней порой ходите въ лѣсъ? — спросилъ Патанъ Максимычъ.

— Какъ не ходить? II лѣтомъ ходимъ, — отвѣчалъ Артемій. — Вдаль однако не пускаемся, все больше по раменямь... Бересту деремъ, лубъ. Да ужъ это иная работа: тутъ жизнь бѣдовая, комары больно одолѣваютъ.

— Самъ-отъ ты ходишь ли по летамъ?—спросилъ Патапъ

Максимычъ.

— Л-то?.. Какъ же!.. Пной годъ въ лѣса хожу, а иной на плотахъ до Астрахани и на самое Касийское море силываю. Чегень туда да дрючки гоияемъ... А въ лѣса больше на рябка да на тетерю хожу... Ружьишко есть у меня немудрящее, грѣшнымъ дѣломъ похлонываю. Только по нынѣшнимъ годамъ эту охоту бросать приходится; порохъ вздорожаль, а дичины

стало меньше. Воть въ осилье да въ иленку \*) птицу ловить еще туда-сюда... Такъ и тутъ отъ звѣрья большая обида бываеть, придешь, силки спущены, а отъ рябковъ только перышки остались: подлая лиса либо куница прежде тебя усиѣла убрать... Нѣтъ, кака нонѣ охота!.. Само послѣднее дѣло!.. А то ходятъ еще лѣтней порой въ лѣса золото копать, — прибавилъ Артемій.

— Какъ золото?.. — быстро привскочивъ въ саняхъ, спро-

силъ Цатапъ Максимычъ.

— Такъ же... Золота да серебра по нашимъ лѣсамъ много лежитъ, — отвѣчалъ Артемій. — Заииси такія есть, гдѣ надо искать... Хаживалъ и я.

- Что же?-съ нетеривныемы спросиль Патапъ Максимычъ.
- Не дается, отвъчалъ Артемій.

— Какъ не дается?

— Такъ же и не дается. Слова такого не знаю... Вѣщбы \*\*) не знаю, — отвѣчалъ Артемій.

— Да ты про что сказываень? Говори толковъй, —молвиль

Патанъ Максимычъ.

- Про клады говорю, отвѣчалъ Артемій. По нашимъ лѣсамъ кладовъ много зарыто. Издалека люди приходятъ клады копать...
- Клады!..—проговорилъ Патапъ Максимычъ и спокойно развалился на перинъ, разосланной въ саняхъ.
- Ну, разсказывай, какіе у вась туть клады, черезъ нъсколько времени сказаль онъ, обращаясь къ Артемью.

— Всякіе клады туть лежать, — отвічаль Артемій.

— Какъ же такъ? — спросиль Патапъ Максимычь. — Развѣ

клады розные бывають?

— А какъ же, — отвъчалъ Артемій. — Есть клады, самимъ Господомъ положонные — тъ даются человъку, кого Еогь благословить... А гдѣ, въ которомъ мѣстѣ тѣ Божьи клады положены, никому невъдомо. Кому Господь захочеть богатство даровать, тому тайну Свою и откроетъ. А иные клады людьми положены, и къ нимъ приставлена темная сила. Объ этихъ кладахъ записи есть: тамъ прописано, гдѣ кладъ зарытъ, какимъ видомъ является и съ какимъ зарокомъ положенъ... Эти клады страшные...

\*\*) Въщба - тайное слово и тайный обрядъ, употребляемые при загово-

рахъ, рытьъ кладовъ, ворожов и т. и.

<sup>\*)</sup> Осилье, затижной узель, куда птица попадаеть ногой. Иленки — то же. но узель дъластся изъ свитато вдвое или втрое конскаго волоса. Осилья или иленки ставятся по одной на колышкахъ либо на лубочкъ, на который посыпается приманка.

Отчего? — спросилъ Патанъ Максимычъ.

— Кровь на нихъ, — отвъчалъ Артемій. — Съ бою богатство было брато, кровью омыто, много душъ христіанскихь за ту казну въ стары годы загублено.

Когда-жъ это было? — спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Давно... — сказаль Артемій. — Еще втѣпоры, какъ купцами да боярами посконна рубаха владала.

— Когда-жъ это было? При царѣ Горохѣ, какъ грузди съ

опенками воевали?.. — сибялся Патапъ Максимычъ.

Въ казачьи времена, — степенно отвѣтилъ Артемій.

- Что за казачьи времена такія?—спросилъ Патапъ Максимычъ.
- Развѣ не слыхиватъ? сказатъ Артемій. Вѣдь въ стары-то годы по всей Волгѣ народъ казачилъ.. Было время, господинъ купецъ, золотое было времечко, да по грѣхамъ нашимъ миновало оно... Сърые люди жили на всей вольной волюшкѣ, ѣли сладко, пили пьяно, цвѣтно платье носили житье было разудалое, развеселое... Вонъ теперь по Волгѣ пароходы взадъ и впередъ снуютъ, ладьи да барки ходятъ, илоты плывутъ... Чън пароходы, чън плоты да барки? Гупецкіе все. Завладала ваша братья купцы Волгой-матушкой... А въ стары годы не купецкіе люди волжскимъ раздольемъ владали, а наша братья, голытьба.

— Что ты за чуху несешь? — молвиль Патапъ Максимычъ. — Никогда не бывало, чтобъ Волга у голытьбы въ ру-

кахъ была.

 Была, господинъ купецъ. Не спорь—правду сказываю, отвъчалъ Артемій.

— Стара баба съ похмелья на печкъ валялась да во снъ твою правду видъла, а ты зря тъ бабън сказки и мелешь, — сказалъ Иатапъ Максимычъ.

— Вранью да небылицамъ короткій вѣкъ, а эта правда отъ старинныхъ людей до насъ дошла. Отцы, дѣды про нее намъ сказывали, и пѣсни такія про нее поются у насъ... Значитъ, правда истинная.

— Мало ли что въ пъсняхъ поютъ? Развъ можно деревен-

ской пісни втру дать? — молвилъ Патапъ Максимычъ.

— Можно, господинъ купецъ, потому что «сказка складка, а пъсня — быль», — отвътилъ Артемій. — А ты слушай, что я про здъшню старину тебъ разсказывать стану: занятное дъло, коли не знаешь.

— Ну, говори, разсказывай, — молвиль Патапъ Максимычь. — Смолоду охотникъ я до сказокъ бывалъ... Отчего на досугѣ да на старости лѣтъ и не послушать вашихъ розсказней. — Голытьба въ стары годы по лѣсамъ жила, жила го-лытьба и промежь полей, — началъ Артемій. — Кормиться стало нечёмъ: кліба недороды, подати большія, отъ бояръ, оть приказныхъ людей утвененье... Хоть въ землю зарывайся, хоть заживо въ гробъ ложись... И побъжала голытьба врозь, и стала она вольными казаками... Тутъ и зачинались казачы времена... Котора голытьба на Украйну пошла — та ляховъ да басурмановъ побивала, свою казацкую кровь за Христову въру проливала... Котора голытьба въ Сибирь махнула — та сибирскія м'єста полонила и великому государю Сибирскимъ парствомъ поклонилась... А на Волгу на матушку посыпала что ни на есть сама последняя голытьба. На своей-то сторонъ у ней не было ни кола ни двора, ни угла ни притула \*): одно только и оставалось за душой богачество: наготы да босоты изувѣшаны шесты, холоду да голоду анбары полны... Воть ладно, хорошо — высыпала та голытьба на Волгу, казаками назвалась... Атаманы да есаулы снаряжали легки лодочки косныя и на тъхъ на лодочкахъ пошли по матушкъ по Волгъ разгуливать... Не попадай навстръчу суда купецкія, не попадайся бояре да приказные: людей въ воду, казну на себя!.. Весломъ махнутъ— корабли возьмутъ, кисте-немъ махнутъ — караванъ разобыютъ... Вотъ каковы бывали утальны казаки поволжскіе...

— Это ты про разбойниковъ?—молвиль Патапъ Максимычъ.

— По-вашему разбойники, по-нашему есаулы-молодцы да вольные казаки. — бойко отвётиль Артемій, съ удальствомъ тряхнувъ головой и сверкнувъ черными глазами. — Спёть, что ли, господинъ купець? — спросиль Артемій. — Словами не разскажешь.

— Пой, пожалуй, — сказаль Патапъ Максимычъ.

Запътъ Артемій одну изъ разинскихъ пъсенъ, ихъ такъ много сохраняется въ Поволжьъ:

Какъ повыше было села Лыскова, Какъ пониже было села Юркина, Супротивъ села Богомолова: Вълуговой было во сторонушкѣ, Протекала тутъ рѣчка быстрая, Рѣчка быстрая, Омутистая, Омутистая Лѣва Керженка \*\*).

<sup>\*)</sup> Притуль или притулье — пріють, уб'єжнице, кровь, происходить от глагола «притулять», пивющаго три значенія; прислонить или приставить, прикрыть и пріютить.

<sup>\*\*)</sup> Юркино, Богомолово. Лысково—села на правомъ, возвышенномъ берегу Волги. Противъ нихъ впадаетъ въ Волгу съ лѣвой стороны Керженецъ. Эту рѣку мѣстные жители зовутъ иногда «Лѣвой Керженкой», то-

— Наша рѣченька голубушка! — съ любовью молвиль Артемій, перервавъ пѣсню. — Въ стары годы и наша Лѣва Керженка славной рѣкой слыла, суда ходили по ней, косным илавали... Въ казачы времена атаманы да есаулы въ нашу родну рѣченьку зимовать заходили, тутъ они и дуванъ дуванили, нажитое на Волгѣ добро, значитъ, дѣлили... А теперь и званья нашей рѣки не стало: завалило ее, голубушку, каршами, занесло замониами \*), пошли по ней мели да перекаты... Такъ и пропала прежняя слава Керженца.

Громче прежняго свистнулъ Артемій и, тряхнувъ головою,

запълъ:

Выплывала легка лодочка. Легка долочка атаманская, Атамана Стеньки Разина. Еще всъмъ лодка изукращена, Казаками изусажена. На ней парусы шелковые, А веселки позолочены. На кормъ сидить атаманъ съ ружьемъ. На носу стоить есауль съ багромъ, Посередь лодки парчевой шатеръ. Какъ во томъ парчевомъ шатръ Лежать бочки золотой казны. На казиб сидить красна дъвица Атаманова полюбовница. Есаулова сестра родная. Казакамъ-гребцамъ — тетушка. Сидить дъвка, призадумалась, Посидъвши, стала сказывать: "Вы послушайте, добры молодиы, Вы послушайте, милы племяннички, Ужъ какъ мнъ младой мало спалося, Мало спалося, много видълось, Не корыстенъ же мит сонъ привидълся: Атаману-то быть разстрѣлену, Есаулу-то быть повъшену. Казакамъ-гребцамъ по тюрьмамъ сидъть, А мнъ, вашей родной тетушкъ, Потонуть въ Волгъ-матушкъ".

— Вишь, и дёвки втёпоры пророчили! — сказаль Артемій, оборотясь къ Патапу Максимычу.— Атаманова полюбовница вёщій сонъ провидёла... Вёщая дёвка была... Сказывають, Соломонидой звали ее, а родомъ была отъ Стараго

\*) Замонна — лежащее въ руслъ подъ пескомъ затонувшее дерево:

карша, или карча-то же самое, но новерхъ песка.

есть впадающей въ Волгу съ лѣвой стороны. Въ пѣсияхъ тоже придается ей названіе лѣвой. Замѣчательно, что по-мордовски керже, керженъ значитъ лѣвый. Въ глубокую старину но всему Поволжью отъ Оки до Суры жила мордва. Отъ нея и ношло названіе Керженца.

Макарья, купецкая дочь... II все сбылось по слову ея, какъ видьла во снѣ, такъ все и сталось... Съ ней самой атаманъ туть же порышить — матушкъ-Волгь ее пожертвоваль. «Тридцать леть, говорить, съ годикомъ гуляль я по Волге-матушкъ, тринцать лъть съ годикомъ тъщилъ душу свою молодецкую, и ничемъ еще поилицу нашу кормилицу я не жаловаль. Не пожалую, говорить, Волгу-матушку ни казной золотой ни дорогимъ перекатнымъ жемчугомъ, пожалую тъмъ, чего на свътъ краше нъть, что намъ, есаулы-молодцы, дороже всего». Ла съ этимъ словомъ хвать Соломониду поперекъ живота, да со всего размаху какъ метнетъ ее въ Волгуматушку... Вотъ каковъ быль удалой атаманъ Стенька Разинъ, по прозванью Тимоееевичъ!..

— Разбойникъ, такъ разбойникъ и есть.—сухо промолвилъ **Патапъ Максимычъ.**—Задаромъ погубилъ **х**ристіанскую душу... Изъ озорства да изъ непутной похвальбы... Какъ есть разбойникъ — недаромъ его на семи соборахъ проклинали...

Тутъ пошевни заѣхали въ такую чащу, что ни вбокъ ни впередъ. Мигомъ выскочили лѣсники и работники и въ пять топоровъ стали тяпать еловые сучья и лапы. Съ полчаса провозились, покамъстъ не прорубили свободной просъки. Артемій опять присѣять на облучкт саней Патапа Максимыча.

— А что-жъ ты про клады-то хотфль разсказать?—молвилъ ему Патапъ Максимычъ. — Заговориль про Стеньку Разина

да и забылъ.

- Про клады-то! отозвался Артемій. А воть слушай... Когда голытьба за Волгой владала, атаманы съ есаулами каждо льто на косныхъ разъвзжали, боярски да купечески суда очищали. И не только суда они грабили, доставалось городамъ и большимъ селамъ, деревень только да приселковъ не трогали, потому что тамъ голытьба свой въкъ коротала. Перквамъ Божьимъ да монастырямъ тоже спуску не было: не любили есаулы монаховъ, особенно «посельскихъ старцевъ», что монастырскими крестьянами правили... Воть нашъ Макарьевъ мопастырь, сказывають, отъ нихъ отборонился; брали его огненнымъ боемъ, да кръпокъ — устоялъ... Ну. вотъ есаулы-молодцы льто по Волгь гуляють, а осенью на Керженець въ лъса зимовать. И теперь по здъшнимъ мъстамъ ихнія землянки знать... Такія же были, какъ наши. Въ техъ самыхъ зимницахъ, а не то въ лъсу на примътномъ мъстъ нажитое добро въ землю они и заканывали. Оттого и клады.
  - Гдь-жъ эти землянки? спросиль Патанъ Максимычъ. — По разнымъ мъстамъ, — отвачалъ Артемій. — Много ихъ

туть по льсамь-то. Вонь хоть между Дорогучей да Першей \*) два дикихъ камня изъ земли торчатъ, одинъ поболь, другой помень, оба съ виду на коней похожи. Такъ и зовутъ ихъ Конь да Жеребенокъ. Промежъ тъхъ камней казацки зимпицы бывали, тутъ и клады зарыты... А то еще озёра тутъ по льсу есть, Нестіаръ, да Култай, да Пекшеяръ прозываются, вкругъ нихъ казацки зимницы, и тоже клады въ нихъ зарыты... И по Ялокшъ тоже и по нашей лысковской ръчонкъ, Вишней прозывается... Между Конемъ и Жеребенкомъ большая зимница была, срубы до сей поры знать... Гръшнымъ дъломъ, и я тутъ копалъ.

- Что-жъ, дорылся до чего? спросилъ Патапъ Макеимычъ.
- Гдѣ дорыться!.. Есаулы-то вѣдь съ зарокомъ казну хоронили, отвѣчалъ Артемій. Надо слово знать, вѣщоў такую... Кто вѣщоў знаеть, молви только ее, кладъ-отъ самъ выйдетъ наружу... А въ томъ мѣстѣ важный кладъ положонъ. Если-оъ достался, внукамъ бы, правнукамъ не прожить... Двѣнадцать бочекъ золотой казны на серебряныхъ цѣпяхъ да пушка золотая.
- Какъ пушка золотая? съ удивленіемъ спросилъ Патапъ Максимычъ.
- Такъ же золотая, изъ чистаго золога лита... И ядра при ней золотыя лежатъ, и жеребъи золотые, которыми Стенька Разинъ по басурманамъ стрълялъ... Въдь онъ Персіянское царство заполонилъ. Ты это слыхалъ ли?

— Нестаточное діло вору царство полонить, хонка бы и

басурманское, - молвилъ Патапъ Максимычъ.

— Върно тебъ говорю, — ръшительно сказалъ Аргемій. — Кого хочешь спрошай, всякъ тебъ скажетъ. Видишь ли. какъ дъло-то было. Волга матушка въ Каспійское море нала, самъ и на то море не разъ съ чегенникомъ да съ дрючками хаживалъ. Но сю сторону того моря сторона русская, крещеная, по ту басурманская, персіянская. Услыхалъ Стенька Разинъ, что за моремъ у басурмановъ много тысячей крещенаго народа въ полону живетъ. Собпраетъ онъ казачій кругъ, говоритъ казакамъ такую ръчь: — «Такъ и такъ, агаманы-молодцы, такъ и такъ, братцы-товарищи: пали до меня слухи, что за моремъ у персіяновъ много тысячей крещенаго народу живеть въ полону, въ тяжкой работъ, въ великой нуждъ и горькой неволъ; надо бы намъ, братцы, не полъниться, за море съъздить потрудиться, ихъ сердечныхъ изъ той неволи выру-

<sup>\*) .</sup> Исныя раки, впадающія въ Встаугу.
Сочиненія И. Мельникова, Т. П.

чить!» Есаулы-молодцы и всё казаки въ одинъ голосъ гаркнули: — «Веди насъ, батька, въ басурманское царство, русскій полонъ выручать!..» Стенька Разинъ радъ тому радешенекъ, а самъ первымъ дъломъ къ колдуну. Спраниваетъ, какъ ему русскій полонъ изь басурманской неволи выручить. Колдунъ говоритъ ему: — «За великое ты дъло, Стенька, принимаешься; басурманское царство осилить — не мутовку облизать. Одной силой-храбростью туть не возьмешь, надо віщоў знать...» — «А какая же на то въщба есть?» — спросилъ у колдуна Стенька Разинъ. Тотъ ему тайное слово сказалъ да примолвилъ: — «И съ въщбой далеко не убдешь, а вылей ты золоту пушку, къ ней золоты ядра да золотые жеребья, да чтобь золото было все церковное, а и лучше того монастырское... И какъ станень налить, выноў говори, туть и заберень въ свои руки царство басурманское». Стенька Разинь такъ все и сділаль, какъ ему колдуномъ было наказано.

— Что-жъ потомъ? — спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Извъстно что, — отвъчалъ Артемій. — Зачалъ изъ золотой пушки палить да въщбу говоритъ — басурманское царство ему и покорилось. Молодцы-есаулы крещеный полонъ на Русь вывезли, а всякаго добра басурманскаго столько набрали, что въ лодкахъ и положить было некуда: много въ воду его пометали. Самого царя басурманскаго на колъ посадилъ, а дочь его царевну въ полюбовницы взялъ. Дошлый казакъ быль, до дёвокъ охочь...

— Эту самую нушку ты и кональ? — спросиль Патанъ

Максимычъ.

— Эту самую, — сказалъ Артемій. — Когда атаманъ воро-тился на Русскую землю, привезъ онъ ту пушку съ жеребьями да съ ядрами въ наши лъса и зарылъ ее въ большой зиминив межъ Коня и Жеребенка. Записи такія есть.

— Какъ же это до сихъ поръ никто той пушки не вынуль? Въдь всъ знають, въ какомъ мъсть она законана, —

сказаль Патанъ Максимычъ.

— Экій ты, господинъ купецъ! — отвічалъ Артемій. — Мало знать, гдіз кладъ положонь, надо знать, какъ взять его... Да какъ и владать-то имъ — тоже надо знать... — А какъ же кладомъ владать? — спросить Патапъ Ма-

ксимычъ.

— Это діло мудреніве, чімь кладь достать, — отвічаль Артемій. — Сколько ни было счастливыхъ, которымъ клады доставались, всимъ почитай богатство не въ пользу пошло: тотъ сторилъ, другой всихъ дитей схоронилъ, третій самъ прогорёль да съ кругу синлея, а иной до налачовыхъ рукъ до-

шель... Прахомъ больше такія деньги идуть... Счастливаго человіка, что вынуль кладь, врагь день и ночь караулить и на всякое худое дело наталкиваеть... Знамо, хочется окаянному душой его завладать, чтобъ душой своей расплатился онь за богатство. Потому, какъ только ты вырыль кладъ, поповъ позови, молебенъ отпой, на церкву Божію вклады не пожатый, быднымы половину денегь раздай, и какого человыка въ нужде ни встретишь, всякому поступишь — недобрая сила тебя не воснется, и богатство твое какъ вешняя вода на поёмахъ каждый день, кажду ночь зачнеть у тебя прибывать. Сколько денегь нищимъ ты ни раздашь, а ихъ опять, какъ снъту въ степи, къ тебъ въ домъ нанесеть. Такъ и въ старинныхъ записяхъ писано: «А выпутый кладъ въ прокъ бы пошель, ино церковь Божью не забыть, инщей брать в расточить, вдову-сироту призрыть, страннаго удоволить, алчнаго напитать, хладнаго обогрыть». Какъ и про золоту пушку писано \*). Хоша бы тоть кладь и лихимь человъкомъ быль положонъ на чью голову -- заклятье его не подъйствуеть, а выпутый кладъ вивнится тебв за кладъ, самимъ Богомъ на счастье твое положенный.

— Развѣ Богь-оть кладеть клады? — съ усмѣшкой молвилъ

Наганъ Максимычъ. — Эка что городинь!

— Какъ же не кладетъ? — возразилъ Артемій. — Зарываеть!.. Господь въ землю и золото, и серебро, и всяки дорогіе камни тайной силой Своей зарываеть. То и есть Божій иладъ... Золото въдь изъ земли же роють — а кто его туда положиль?.. Въстимо, Богь.

Патапъ Максимычъ насторожилъ уши, не перебивая Артемьева разсказа, привсталь съ перины и, склонивъ къ Ар-

темью голову, ухватился руками за облучокъ.

— Когда Господь поволить мать сыру землю наградить, продолжаль Артемій: — пошлеть Онь ангела небеснаго на солнце и велить ему ѝверень \*\*\*) отъ солнца отщербить \*\*\*\*) и вложить его въ громовую тучу... И Господнею силой тоть солнечный иверень разольется въ тучь чистымъ золотомъ. И по Божьему вельнью пойдегь та туча надъ землею и въ молоньяхъ золото на землю посыплеть. Какъ только та молонья ударить, такъ золото и польется на землю и въ ней нескомъ разсыплется... Это и есть Божій кладъ... А серебро ангелъ

\*\*\*\*) Отщербить — отбить, отномить, говоря о посудь и вообще о хрупкой

<sup>\*)</sup> Взято буквально изъ записи кладовъ. \*\*) Иверепь—осколокъ, черепокъ, небольшая отбитая часть отъ какой-

Господень съ яснаго м'всяца береть, а камии самоцв'втные со звъздъ небесныхъ... Вотъ какова чудна сила Божія...

— Ла выль грозы-то везян бывають, — отчего-жь не везян

роють золото? — спросиль Патанъ Максимычь.

- Не во всяку тучу Богомъ золото кладется, отвътилъ Артемій: — а только въ ту, котору Его святой воль угодно. Въ обиходной молонь не золото, не серебро, а стръжа громовая кладется... Видаль, что ли? Еще въ нескъ находять, волу съ той стрелки ньють отъ рези въ животе... А въ солнечной тучь стрълки нъть, одно золото разсынчатое. Молоныя молонь в рознь. Солнечная молонья разсыпается по небу ровно огненными волосами, бысть по земль не шибко, а ровно манна небесная сходить, и громъ оть нея совсёмъ другой... Туть не громъ гремить, а Господии ангелы воспъвають славу Божію...
- А можно-ль узнать такое мёсто, гдё золотая молонья нала? — сказалъ Патанъ Максимычъ.

При этомъ вопрось снавшій Стуколовъ потянулся и, рас-

крывъ воротникъ шубы, захранъть нуще прежняго.

— Господь да небесные ангелы знають, гдв она выпала. И люди, которымъ Богъ благословитъ, находять такія м'вста. По темъ местамъ и роють золото, — отвечаль Артемій. — Въ Сибири, сказывають, много такихъ мъстовъ...

— А ты бываль нешто въ Сибири-то? — спросилъ Патанъ

Максимычь.

— Самому быть пе доводилось, — отвъчаль Артемій: — а слыхать слыхалъ: у одного изъ нашихъ деревенскихъ сродники на Горахъ живутъ \*), наши шабры \*\*) дввку оттоль бради. Каждый годъ ходять въ Сибирь на золоты ирінски. такъ они сказывали, что золото только въ лесахъ тамъ нахолять... На всемъ бъломъ свъть золото только въ лъсахъ.

 Въ лісахъ? — переспросиль Патанъ Максимычь.
 Въ лісахъ, — подтвердиль Артемій. — Пикогда Господь солнечную молонью близко оть жила не иустить... Людей сму жалко, чтобъ ихъ не загубить.

— Чемъ же загубить? — спросиль Патапъ Максимычъ.

— А какъ же? — молвиль Артемій. — В'бдь солнечна-то молонья не простой чета. Хлыщетъ не шибко, а на которо мъсто надеть, оть того мъста версть на десятокъ кругомъ живой души не остапется...

— Отчего-жъ такъ? — спросилъ Патапъ Максимычъ.

<sup>\*)</sup> То-есть на правой сторопt Волги. \*\*) Сосиди

- У Бога спроси!.. Его тайна, намъ грѣшнымъ разумъть ее не дано!.. — отвъчаль Артемій. — Грозна въдь тайнато сила Божія.
- А по здішнимъ лісамъ такая молонья вынадала? носль пъкотораго молчанья спросиль Патанъ Максимычъ.

Наломникъ опять шевельнулся во спъ.

— По нашимъ мѣстамъ не слыхать, — отозвался Артемій. — А тамъ на сиверъ, въ ветлужскихъ верхотинахъ, сказываютъ, бывало Божіе проявленье. Хвастать не стану, самъ не видаль, а слыхать слыхаль, что по тамошиних лесамъ Вожьихъ кладовъ довольно.

— ІІ золотой несокъ? — торонливо спросиль Натанъ Ма-

ксимычъ.

— Есть и нески золотые, — отвъчалъ Артемій.

— Которо м'єсто? — съ нетеривньемъ спросиль Патанъ Максимычъ.

Спавшій Стуколовъ вздрогнуль и пересталь всхранывать.

- Доподлинно сказать тебь не могу, потому что тамошнихъ льсовъ хорошо не знаю, — сказалъ Артемій. — Всего раза два въ ту сторону вздилъ и то дальше Уреня не бывалъ. Доъдень, Богъ дасть, поспронай тамъ у мужиковъ — скажутъ. — Донесъ Богъ!.. Воть и зимнякъ!.. Ялокша!.. — крикнулъ

дядя Онуфрій, сверачивая въ сторону, чтобы дать дорогу по-

шевнямъ.

На разставаны Патанъ Максимычъ за сказки, за пъсни, а больше за добрыя въсти, хотълъ подарить Артемью цълковый. Тоть не взялъ.

Спасноо на ласкъ, господинъ купецъ, - молвилъ онъ: -

а денегь твоихъ не возьму.

— Экій, парень, чудной ты какой, — говориль ему Патань Максимыть. — Бери, коли дають. На дорогь не поднимень, пригодится.

Какъ не пригодиться? — сказаль Артемій. Только

брать твои деньги мив не приходится, потому артель...

— Пельзя Артемію съ тебя малу росинку взять. — подтвердиль дядя Онуфрій. — Онь въ артели.

Ну, на артель примите, — сказаль Паганъ Максимычь. — Артель лишку не береть, — сказаль дядя Онуфрій, отстрания руку Патана Максимыча. — Что следовало — взято, лишняго не надо... Счастливо осгаваться, ваше степенство!... І! уть вамъ чистый, дорога скатертью!.. Да воть еще что я скажу тебв, господинъ купецъ; послушай ты меня, старика: нока лесами едень, не говори ты чернаго слова. Въ степи какъ хочень, а въ лъсу не номинай его. До объды недалече...

Даромъ, что зима теперь, даромъ, что темная сила спить теперь подъ землей... На это не надъйся! Хитеръ въдь оиз!..

Распрощались. Пошевни взяли вправо по ялокшинскому зимняку, и путники засв'етло добрались до Нижняго Воскресенья.

## Глава шестнадцатая.

На постояломъ дворѣ, на одной изъ широкихъ улицъ большого торговаго села Воскресенскаго, въ задней, чисто прибранной горенкѣ, за огромнымъ самоваромъ сидѣлъ Патапъ Максимычъ съ наломникомъ и молчаливымъ кунцомъ Дюковымъ. Рѣшили они започевать у Воскресенья, чтобы датъ роздыхъ лошадямъ, вдосталь измученнымъ отъ непривычной ѣзды но зимнякамъ и лѣснымъ тропамъ.

— Горазды-жъ вы оба спать-то, — молвилъ Натапъ Максимычъ, допивая пятый либо шестой стаканъ чаю. — Вёдь ты отъ зимницы до Ялокши глазъ не разскрылъ, Якимъ Прокорычъ, да и послё того спалъ вплоть до Воскресенья.

-- Сонъ что богатство, -- ответиль паломникъ: -- больше

сиинь, больше хочется.

— A со мной все время лѣсникъ калякалъ, — продолжалъ Патапъ Максимичъ. — И пѣсни пѣлъ и сказки сказывалъ:

затьйный нарень, молодецъ на всь руки.

— Слава Тъ, Господи, что сонъ меня одолълъ, — отозвался Стуколовъ. — Не осквернились по крайней мъръ уши мои, не слыхали бъсовскихъ пъсенъ и нечестивыхъ ръчей треклятаго табачника.

— Пошелъ расписывать! — молвилъ Патапъ Максимычъ. — Вездъто у него гръхи да среси, шагу ты не ступишь, не осудивши кого... Что за бъда, что они церковники? И между церковниками зачастую попадаютъ хорошіе люди, зато и межъ старовърами такіе есть, что снаружи-то «блаженъ мужъ», а впутри «вскуе шаташася».

— Правая въра все покрываеть, — сказалъ паломникъ: а общение съ еретикомъ въ погибель въчную ведетъ... **Не** 

смотръли бы глаза мон на лица враговъ Божінхъ.

— Нашему брату этого нельзя, — молвиль Патапъ Максимычь. — Живемъ въ міру, со всякимъ народомъ діла бываютъ у насъ; не токма съ церковниками, съ татарами иной разъ хороводимся... И то мит думается, что хорошій человъкъ завсегда хорошъ, въ какую бы віру онъ ни втроваль... Втрь Господь повелтьть каждаго человъка возлюбить.

— Да не сретика, — подхватилъ Стуколовъ. — Не слыхалъ

разві, что въ писаніи про нихъ сказано: «и тати, и разбойницы, и волхвы, и человікоубійцы, и всякіе другіс грішники внидуть въ царство небесное, только еретикамъ, врагамъ Божінмъ, нітъ міста въ горняхъ обителяхъ»...

— Надовль ты мив, Якимъ Прохорычъ, пуще горькой ръдьки такими разговорами, — съ недовольствомъ промолвилъ

Патанъ Максимычъ.

Обмірщился ты весь, обмірщился съ головы до ногь, обошли тебя еретики, совству обошли, — горько отвічаль на то Стуколовъ. — Подумай о души спасеніи. Годы твои не мо-

лодые, пора о Богв помышлять.

— Береги ты свои рфчи про другихъ, мив онв не пригожи, — съ сердцемъ отвътилъ Патапъ Максимичъ. — Хочешь, на обратномъ пути въ Комаровъ завернемъ? Толкуй тамъ съ матерью Маневой... Ты съ ней какъ разъ сойдешься: что ты, что она — одного сукна епанча, одного лѣсу кочерга.

Стуколовъ нёсколько смутился.

— A знаешь ли, что пъсенникъ-отъ сказывалъ? — спросилъ послъ недолгаго модчанія Патапъ Максимычъ.

— Почемъ я знаю? У соннаго нътъ ушей, — отвъчалъ

Стуколовъ.

— Про Стеньку Разина сказки разсказываль, про клады, по лъсамь зарытые, а потомь на земляное масло свель, — сказаль Патапъ Максимычь.

· Сонный Дюковь вспрянуль, уставивь удивленные глаза на Патапа Максимыча. А Стуколовь преспокойно студиль вылитый на блюдечко чай.

— Слышишь? — обратился къ нему Патанъ Максимычъ. — Про золотой несокъ нарень-отъ сказывалъ. На Ветлугъ, де-

скать, подлинно есть такія міста.

— ІІ безъ него знаемь. — безучастно промолвиль Стуколовь.

— Въ лѣсахъ, говоритъ, золото лежитъ, ото всякаго жила далече, а которо мѣсто оно въ землѣ лежитъ, того не знаетъ, — продолжалъ Патапъ Максимычъ.

 Хошь и зналь бы, такъ не сказаль, — замътняв Стуколовъ. — Про такія діла со всякимъ встрічнымъ не болгають.

— Сказаль же про клады, гдв зарыты, и въ какомъ мѣств золотая пушка лежитъ. Воть бы вырыть-то, Якимъ Прохорычъ, пожалуй, бы лучше прінсковъ дѣло-то выгорѣло.

— Пустое городишь, Патапъ Максимычъ, — сказаль наломникъ. — Мало-ль чего народъ ни вретъ? За вътромъ въ полъ не угоняешься, такъ и людскихъ ръчей не переслушаешь. Да хоть бы то и правда была, развъ намъ слъдъ за клады приниматься. Тутъ врагъ рода человъческаго дъйствуеть, самъ треклятый сатана... Душу свою, что ли, губиты!.. Кланы — приманка дьявольская; золотая розсынь — Божій паръ.

— Въ одно слово съ лесникомъ! — воскликнулъ Патапъ

Максимычъ. — То же самое и онъ говорилъ.

- Правлой, значить, обмолвился злочестивый языкъ еретика, врага Божія, — сказаль Стуколовъ. — Ину пору и это бываеть. Самъ бъсъ, когда захочеть человъка въ съти уловить, праведное слово иной разъ молвить. И корчится самъ, и въ три погиосли отъ правды-то его гнетъ, а все-таки се вымольить. И тренещеть, а сказываеть. Таковъ ужь прокля-..! глод тин йыт
- Да полно-ль тебф, Якимъ Прохорычъ! вставая съ лавки, съ досадой промолвилъ Патанъ Максимычъ. — О чемъ съ тобой ин заговори, все-то ты на дъявола своротишь... Инь какъ бъсу-то полюбилось на твоемь языкъ сидьть, сойти долой окаянному не хочется.

Наломникъ плюнулъ и, сердито взглянувъ на Натапа Максимыча, пробормоталь какую-то молитву, глядя на иконы.

— Въсть Госнодь пути праведныхъ, путь же нечестивыхъ

погибнеть!.. — сказаль опъ потомъ громкимъ голосомъ.

- Ивть, Якимъ Прохорычь, съ тобой толковать надо повыши, — молвиль Патанъ Максимычъ. — Да истати и объ ужинь не увшаеть подумать... Здвеь, у Воскресенья, стерляди первый сорть, не хуже васильсурскихъ. Спосылать, что ли, къ ловцамъ на Лёвиху \*)?

- Въ Великій-отъ постъ?— испуганно вскликнулъ Стуколовъ.

— Въ пути сущимъ постъ разрѣшается, — сказалъ Патапъ Максимычъ.

- Поганься, коли Бога забыль, а мы и хлібца пожуемь, молвиль паломингь сдержаннымь голосомь, не глядя на Патана Максимыча.
- Эхъ, вы, постники безгрѣшные!.. Знавалъ я на своемъ ввку такихъ, — шутиль Патанъ Максимычъ. — Есть такія спасенныя души, что не только вь середу, въ понедъльникъ даже молока не хлебнеть, а молочниць и въ велику пятницу спуску не дастъ.

Плюпуль съ досады Стуколовъ.

— Какъ же будеть у насъ? — продолжаль Натапъ Макенмыть. - Благословляй, что ли, свять мужь, къ ловцамъ посылать?.. Рыбешка здёсь редкостная, янгарь янтаремъ... Ну,

<sup>\*)</sup> Деревия въ версть от в Воскрессива на Встлугь, гдь ловить лучшихъ стераялей.

Укимъ Прохорычъ, такъ ужъ и быть, опоганимся да вилоть до Святой и закаемся... Право же говорю, дорожнымъ людямъ пость разрѣшается... Хоть Манеоу спроси... На что мастерица посты разбирать, и та въ пути разрѣшаетъ.

— Отстань оть меня ради Господа, — молвиль Стуколовь. —

Двлай, какъ знаешь, а другихъ во грвхъ не вводи.

Патанъ Максимычъ махнулъ рукой и вышель къ хозяевамъ въ переднюю горинцу, чтобъ спосылать ихъ къ ловцамъ за рыбой.

Только - что вышель опъ, Дюковъ торопливо сказалъ на-

ломнику:

— Про мъста разспрашивалъ!

— Не спозналь и не спознаеть, — рѣшительно отвѣтилъ Стуколовъ. — И все слышаль, что лѣсникъ разсказывалъ...

— То-то, чтобъ намъ въ дуракахъ не остаться, — сказалъ

Дюковъ.

Будь покоенъ: попалъ карась въ перето <sup>3</sup>), пе выскочитъ.

Натапъ Максимычъ запоздалъ на Ветлугъ. Пробхали путники въ Урень, подъ видомъ закупки дешеваго яранскаго
хлъба. И въ самомъ дълъ Патапъ Максимычъ сдълалъ тамъ
пебольшую закупку. Потомъ отправились въ лъсную деревушку, къ знакомому Якима Прохорыча, оттуда въ другую,
Лукерьиной прозывается, къ зажиточному баклушнику \*\*) Силантью. Оба знакомца Стуколова завъряли Патапа Максимыча, что по ихинмъ лъсамъ виравду зологой песокъ водится.
Силантій показалъ даже стеклянный пузырекъ съ такимъ
добромъ. На видъ несокъ, ни дать ни взять, такой же, какъ
стуколовскій.

— Пробовали плавить его, — сказываль Силантій: — топили въ горпу из кузинць, однако толку не вышло, гарь одна остается.

остается.

Къ великой досадъ паломинка, разболтавшійся Силантій ноказаль Патану Максимычу и гарь, вовсе не похожую на золото.

Какъ пи старался Стуколовъ замять Силантьевы рѣчи, на Натана Максимыча напало сомнѣнье въ добротности ветлужскаго песка... Опъ купить у Силантъя пузырекъ, а на придачу и гарь взятъ.

Когда совершалась эта покупка, Стуколовъ съ досадой

\*\*) Тоть, что баклуши деласть. Баклуши — чурки для токариой выделки

ложект и дереванной посуды.

<sup>\*)</sup> Перето, рыболовный спарядь, сплетенный изъ съти на обручать въ видъ воронки.

всталь съ мъста и, походивъ по избъ спъпными шагами, вышель въ съни. Дюковъ осовъть, сидя на мъстъ.

На другой день, рано поутру, Патапъ Максимычъ случайпо подслушалъ, какъ паломникъ съ Дюковымъ ругательски ругали Силантъя за «лишнія слова»... Это навело на него еще больше сомнънья, и, сидя со спутниками и хозяиномъ дома за утреннимъ самоваромъ, онъ сказалъ, что ветлужскій

песокъ ему что-то сумнителенъ.

— У меня въ городу дружокъ есть, баринъ, по всякой наукъ человъкъ дошлый, — сказалъ онъ. — Семъ-ка я съвзжу къ нему съ этимъ пескомъ да покучусь ему испробовать, можно-ль изъ него золото сдълать... Если выйдетъ изъ него заправское золото — ничего пе пожалью, что есть добра, все въ оборотъ пущу... А до той поры, гнъвнсь не гнъвись, Якимъ Прохорычъ, къ вашему дълу не приступлю, потому что опо покамъстъ для меня потемки... Да!

— Съйзди, пожалуй, къ своему барину... — молвилъ паломникъ. — Только не проболтайся ради Бога, гдй эта благодать родится. А то разнесутся висти, узнаеть начальство, тогда намъ за паши хлопоты шишъ и покажутъ... Самъ знаешь,

земля въдь не наша.

— Купимъ се, — сказалъ Патапъ Максимычъ. — Земли

здѣсь не дороги.

-- Легко сказать — куппмъ, — перерваль Стуколовъ. — Ежели бы земли-то здішнія были барскія, нечего бы и толковать, купплъ и шабашъ, а туть відь казна. Годы пройдуть, кока разрішать продажу. По здішнимъ містамъ казенныхъ земель спокопъ віку никто не покупываль, такъ...

— Не казенна здѣсь земля, удѣльная, — перебилъ Силантій. Стуколовъ искоса взглянулъ на него: «Не суйся, дескать, куда не сирашивають», и продолжаль, обращаясь къ Патапу

Максимычу:

- Съ удвавной и того хуже. Удвав земель не продаеть. Да что объ этомъ толковать прежде времени? Коли двао пойдеть, какъ уговорились, въ Питерв отхлопочемъ за себя прінски, а коли ты, Патанъ Максимычъ, на нопятный, такъ послв пеняй на себя...
- Кто на попятный? вскрикнуть Патанъ Максимычъ. Никогда я на попятный ин въ какомъ дѣлѣ не поворачнвалъ, не таковъ я человѣкъ, чтобъ на попятный идти. Миѣ бы только увъриться... Обожди маленько, окажется дѣло вѣрнос, тотчасъ подпишу условіе, и деньги тебѣ въ руки. А до тѣхъ поръ я несогласенъ.

<sup>—</sup> Да ты не всякому нузырекъ-оть ноказывай, — сказаль

наломникъ. -- А то могутъ заподозрѣть, что это золото изъ Сибири, краленое. Насчеть этого теперь строго, — какъ разъ въ острогъ.

— Малаго ребенка, что ли, вздумаль учить? — вспыхнуль Патапъ Максимычъ. — Развѣ мы этого не понимаемъ?.. Баринъ вѣрный: дружокъ мнѣ — не выдастъ. Отсюда прямо въ городъ къ нему.

— А воть что, Патапъ Максимычъ, — сказалъ паломникъ. — Городъ городомъ, и ученый твой баринъ пущай его смотрить, а воть я что еще придумаль. Торопиться тебь въдь некуда. Съёздили бы мы съ тобой въ Красноярскій скить къ отцу Михаилу. Отсель рукой подать, двадцати версть не будеть. Не хотіль я прежде про него говорить, — а відь онь у нась вы долі, — събздимь къ нему на денекъ, ради увъренья...

— По мнь пожалуй—для че не съвздить, —сказаль Патапъ

Максимычъ. — Да что это за отецъ Михаплъ?

— Игуменъ Красноярскаго скита, — отвътилъ Стуколовъ. —

Увидинь, что за челов'якъ,— поискать такихъ старцевъ!.. По сов'яту Стуколова, уговорились 'яхать въ скить пооб'вдавши. Передъ самымъ обътомъ наломникъ ушелъ въ заднюю, написалъ тамъ письмецо и отдалъ его Силантію. Черезъ полчаса какіе-нибудь хозяйскій сынъ верхомъ на лошади съвхаль со двора зачними воротами и скорой рысью погналь къ Красноярскому скиту.

Совсвить уже стемнело, когда путники добрались до скита Красноярскаго. Стояль онь вы лесной глуши, на берегу Усты, а кругомъ обнесенъ быль высокимъ деревяннымъ частоколомъ. По срединъ часовни стояла, вокругъ нея вельи, совевмъ непохожія на кельи Каменнаго вражка и другихъ чернораменскихъ женскихъ скитовъ. Все здесь было построено шире, выше, суразнъе и просторный; кельи другь отъ дружки стояли подальше; не было на нихъ ни теремковъ, ни свътелокъ, ни вышекъ, ни смотриленъ. Не будь середь обители высокой часовии да вкругь нея намогильныхъ голубцовъ, Красноярскій скить больше бы походиль на острогь, чемъ на монастырь. Такой же высокій частоколь вокругь, такія же большія ворота, м'єстами обитыя желізомь, такія же длинныя, высокія, однообразныя кельи съ маленькими окнами и вставленными въ нихъ жельзными ръщетками. Внъ ограды хоть бы какой хлѣвущекъ.

Подътхавъ къ скиту, путники остановились у воротъ и дернули виствиную у калитки веревку. Вдали послышался звонъ колокола; залаяли собаки, и черезъ нъсколько времени чей-то голосъ сталъ изпутри опрашивать:

— Кого Госнодь даруеть?

— Люди знакомью, отець вратарь, — отозвался наломникъ. — Стуколовъ Якимъ съ дорогими гостями! Доложись игумну, Якимъ, молъ, Прохорычь гостей привезъ.

— Отецъ игуменъ повечеріє править. Обождите малехонько, схожу благословлюсь... — отвітиль за ворогами при-

вратникъ.

- Да ты поскорѣй, отецъ вратарь, мы вѣдь издалска. Кони пріустали, да и самимъ отдохнуть охота, сказалъ Патапъ Максимычъ.
- Дадно, поспѣшу, отвѣчалъ голосъ за воротами. А много-ль васъ народу-то?
- Пятеро, сказаль Стуколовь: ты молви только отцу игумну: Якимъ, дескать, Прохорычъ Стуколовъ съ гостами прівхаль.

-- Ладио, ладно, скажу.

Привратникъ ушелъ и долго не возвращался. Набъжавшіе къ воротамъ исы такъ и заливались свиръпымь лаемъ внутри монастыря. Тутъ были слышны и синлый, глухой лай какогото стариннаго стража Красноярской обители, и тявканье задорной щавки, и завыванье озлившагося волкопеса, и звонкій лай выжлятника... Все сливалось въ одинъ оглушительный содомъ, а вдали слышались ржанье стоялыхъ коней, мычанье коровъ и какія-то певразумительныя людскія рѣчи.

— Ну, братъ, въ этогъ скитъ, какъ въ царство небесное, сразу не попадень, — сказалъ Натанъ Максимычъ на-

ломнику.

— Йельзя въ лѣсахъ нпаче жить, —отвѣчалъ Стуколовь. — Съ большой опаской здѣсь надо жить... нотому глушь; верстъ на десять кругомъ никакого жилья нѣтъ. А педобрыхъ людей немало, — какъ разъ пограбятъ... Старцы же здѣшніе — пародъ пуганый.

— А что? — спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Мучили ихъ. Забрались одинова разбойники — грабили.

— Какъ такъ? — спросиль Патапъ Максимычъ.

— Такъ же, — отвъчалъ наломникъ. — Пощла слава про монастырь, что богатъ больно, а богатъ-отъ онъ точно богатъ, отъ того самаго дъла — смекаень... Вотъ ногоди, самъ своими глазами увидинь... Годовъ десятъ тому и нольстись на Красноярскую обитель невъдомо какіе злодъи, задумали старцевъ пограбить... Сговорились съ бъльцомъ ихияго же монастыря, тотъ у привратника ключи укралъ и впустилъ почью разбойниковъ. Человъкъ пятнадцать ихъ было, народъ молодой, здоровенный... Которыхъ старцевъ въ кельяхъ за-

перли, которыхъ по рукамъ по ногамъ перевязали, да этакъ распорядившись, зачали по-своему хозяйничать... Часовню разбили, образа ободрали, къ игумну пришли. Всв мышиныя норки у него перерыли, а денегъ два съ полтипой только нашли. Принялись за отца Михаила, говорять, подавай деньги... Тоть уперся... Никакихъ, говорить, денегь у меня нъть опричь твхъ, что вы отобрали. Разбойники его пытать: ужь чего они надъ нимъ ин творили, и били-то его всячески, и аранникомъ-то стегали, и подошвы-то на береств налили, и гвозди-то нодъ погти забивали... Вытеривлъ старецъ — слова не проронилъ, только модигву читалъ, какъ они его мучили. Замертво бросили въ чуланъ, думали, не живъ. По помиловалъ Богь — отдышался. За келейника игуменскаго принялись. Тотъ, не стерия мукъ, можетъ-статься, и сказалъбы, да, Богу благодаренье, самъ не зналъ, куда игуменъ деньги запрягалъ. Такъ и не покорыстовались... Разыскали послѣ разбойниковъ, сослади...

Этакъ, пожалуй, старцы насъ и не пустятъ, подумаютъ
 енятъ разбойники нагрянули, — сказалъ Патанъ Максимычъ.

-- Пустять, какъ не пустить. Меня знають, -- отвычаль

Стуколовъ.

Прошло немало времени, какъ въ монастырѣ спова послышались людскіе голоса.

Отецъ вратарь, скоро ли ты? Отпирай! — крикнулъ
 Стуколовъ.

 — Да вотъ отецъ казначей пришелъ поспрошать, что за люди? — послышалось изъ-за ограды.

— Ты, что-ль, будешь отець Михей? — крикнуль Стуколовь.

— Я грѣшный инокъ Михей, — отвѣчалъ казначей. — А вы кто такiе?

— Да вёдь сказане было вратарю, что Стуколовъ Якимъ гостей привезъ... Сказывали отцу игумну али нётъ еще?

- Отецъ Михаилъ повечеріе править нельзя съ нимъ теперь разговаривать, отвъчалъ привратникъ. Потому я отцу казначею и доложился.
- Аль меня по голосу-то не признаёть, отецъ Михей? спросилъ наломнитъ.

— Какъ черезъ ворота человъка признать по голосу? Я же

и на ухо крѣпонекъ.

- Ахъ, вы, старцы Божьи! крикнулъ Стуколовъ. Не воры къ вамъ прівхали, свои люди, знакомые. Благослови, отецъ Михей, ворота отворить.
  - Да гости-то кто такіе съ тобой? спросиль казначей,
  - Дюковъ Самисонъ Михайлычъ, дружокъ отцу-то Ми-

ханлу, — сказалъ Стуколовъ: — да еще Патапъ Максимыть Чануринъ изъ Осиповки.

— Не братецъ ли матушки Манеоы Комаровской? — спро-

силь отець Михей.

— Онъ самый, — отвъчалъ Стуколовъ.

— Инъ обождите маленько, пойду благословлюсь у отца пгумна, — сказалъ казначей, и вскорт послышались шаги удалявшихся внутрь монастыря. Притихшій собачій лай поднялся пуще прежняго.

Изъ себя вышель Патапъ Максимычь, браниться вачаль. Бранилъ игумна, бранилъ казначея, бранилъ вратаря, бранилъ собакъ и всю красноярскую братію. Пуще всего доста-

валось Стуколову.

— Къ какому ты лъшему завезъ меня! — кричаль онъ на весь лъсъ. — Понесла же меня нелегкая въ это гнъздо проклятое... Чтобъ ихъ всъхъ тамъ свело да скорчило!.. Ночевать, что ли, тутъ въ лъсу-то?.. Шайтанъ бы побралъ ихъ, этихъ чернецовъ окаянныхъ!.. Что они морозить насъ вздумали?.. Аль деревенскихъ дъвокъ прячутъ по подпольямъ?..

— Не грѣши празднымъ словомъ на Божыхъ старцевъ, уговаривалъ его паломникъ. — Потерии маленько. Иначе нельзя — на то уставъ... Опять же народъ пуганый — недобрыхъ людей опасаются. Самъ знаешь: кого медвѣдъ дралъ,

тоть и пенька въ лѣсу бонтся.

Не внималь уговорамь Патанъ Максимычь, ругани его конца не видѣлось. До того дошло, что опъ, харкнувъ на ворота и обозвавъ весь монастырь нехорошими словами, хотѣль садиться въ сани, чтобъ ѣхать назадъ, по въ это время забрякали ключами, и нродрогшихъ путниковъ впустили въ монастырскую ограду. Тамъ встрѣтили ихъ четверо монаховъ съ фонарями.

До десятка собакъ съ разнообразнымъ ласмъ, ворчаньемъ и хрипвньемъ бросилось на вошедшихъ. Исы были здоровенные, жирные и презлые. Кромъ маленькой шавки, съ визгливымъ ласмъ задорио бросавшейся гостямъ подъ ноги, каждая

собака въ одиночку на волка ходила.

— Лыска!.. Орелка!.. Жучка!.. По мѣстамъ, проклятыя!.. Цыма, Шарикъ!.. Что подъ ноги-то кидаешься?.. По мѣстамъ!.. — кричали на собакъ монахи и насилу-насилу успѣли ихъ разогнать.

— Чего съ такой псарней разбою бояться, — ворчаль не уходивнийся еще Патанъ Максимычь. — Эти исы цёлый станъ

разбойниковъ перегрызутъ.

— Повечеріе на отходъ, — чуть не до земли кланянсь Па-

тапу Максимычу, сказаль отець Спиридоній, монастырскій гостинникъ, здоровенный старецъ, съ лукавыми, хитрыми и быстро, какъ мыши, бъгающими по сторонамъ глазками. — Какъ угодно вамъ будетъ, гости дорогіе — въ часовню прежде, аль на гостиный дворъ, али къ батюшкъ отцу Михаилу въ келью? Получаса не пройдетъ, какъ онъ со службой управится.

— По мнѣ все едино, — сухо отвѣтиль Патапъ Максимычъ. — Въ часовню такъ въ часовню, въ келью такъ въ

келью.

— Такъ ужъ лучие въ часовню пожалуйте, — сказаль отецъ Михей. — Посмотрите, какъ мы, убогіс, Божію службу по силь-возможности справляемъ... А пожитки ваши мы въ гостиницу внесемъ, коней уберемъ... Пожалуйте, милости просимъ.

И казначей отець Михей повель гостей по расчищенной между сугробами, гладкой, широкой, усыпанной краснымъ пескомъ дорожкѣ, межь тѣмъ какъ отецъ гостинникъ съ повозками и работниками отправился на стоявщій отдѣльно въ углу монастыря большой, ставленный на высокихъ подклѣтахъ, гостиный домъ, для богомольцевъ и пріѣзжавшихъ въ

скить по разнымь деламъ.

Войдя въ часовню, Цатанъ Максимычь пораженъ былъ благольніемь убранства и стройнымь чиномь службы. Старинный, ярко раззолоченный иконостасъ возвыщался подъ самый потолокъ. Передъ мъстными въ золоченыхъ ризахъ иконами горбли ослопныя свёчи, всё паникадила были зажжены, и синеватый клубъ ладана носился между ними. Старцы стояли рядами, всь въ соборныхъ мантіяхъ съ длинными хвостами, вет въ опущенныхъ низко, на самые глаза камилавкахъ н кафтыряхъ. За ними ряды послушниковъ и трудниковъ изъ мірянь; всв въ черныхъ суконныхъ подрясникахъ съ широкими черными усменными \*) поясами. На обоихъ клиросахъ стояли пъвцы; славились они не только по окрестнымъ мъстамъ, но даже въ Москвъ и на Пргизъ. Середи часовпи, предъ аналогіемъ, въ соборной мантін, стояль высокій, широкій въ плечахъ, съ длинными сѣдыми волосами и большой окладистой, какъ серебро, бѣлой бородой, старецъ и густымъ голосомъ делаль возгласы. Это быль самъ игумень — отець Миханлъ.

Служба шла такъ чинно, такъ благоговѣйно, что сердце Патапа Максимыча, до страсти любившаго церковное благольніе,

<sup>\*)</sup> Усма — выделанная кожа, усменный - кожаный.

разомъ смягчилось. Забылъ, что его чуть не битыхъ полчаса заставили простоять на морозв. Съ сіявшимъ на лицв довольствомъ разсматривалъ онъ красноярскую часовию.

«Вотъ это служба такъ служба, — думаль, оглядываясь на всв стороны, Патанъ Максимычъ. — Мастера Богу молиться, нечего сказать... Эко благолене-то какое!.. Рогожскому мало чвмъ уступитъ... А нашей городенкой часовив — кудаї твхъ же щей да пожиже влей... Гожье-то милосердіс какое, иконыто святыя!.. Просто заглядёнье, а служба-то, служба-то — иервый сортъ!.. Въ Иргизъ такой службы не видывалъ!..»

Наружность игумна тоже понравилась Патапу Максимычу. Еще не сказавъ съ нимъ ни слова, полюбилъ ужъ онъ старца

за порядки. Прежней досады какъ не бывало.

«Эка здоровенный игумень-отъ какой, ровно изъ матёраго дуба вытесанъ... — думалъ, глядя на него, Натанъ Макси-мычъ. — Ему бы не лъстовку въ руку, а пудовый молотъ... Чудное діло, какъ это опъ съ разбойниками-то не справился... Да этакому старцу коть на нару медвъдей въ одиночку идти... Лапища-то какая!.. А молодецъ Богу молиться!.. Какъ это все у него стройно да чинно выходить...»

Кончилось повечеріе. Проговориль отпусть отецъ Михаилъ

и обратился къ старцамъ.

— Отцы и братіе и служебницы сея честиыя обители!.. Возв'ящаю вамъ радость велію: убогое жительство наше постили благочестивые христолюбцы, кр'япкіе ревнители святоотеческой въры нашея древляго благочестія. Чёмъ воздадимъ за таковую милость къ намъ бывшую? Помолимся убо о здравін пхъ и спасеніи и восповить Господу Богу молебное ивніе за милости творяшихъ и запов'ядавшихъ намъ недостойнымъ молиться о нихъ.

Братія, обернувшись заразъ, чуть не до земли поклонились гостямь, а отець Михаиль замолитвоваль канонь о здравіи и спасеніи. Головщикъ праваго клироса звонкимъ голосомъ поаминилъ и дробно началъ чтеніе канона.

Туть ужь совсымь растаяль Патанъ Максимычь. Любиль почеть, особенно почеть церковный. Пуще всего дорожиль онъ тъмъ, что съ самой кончины родителя, многіе годы бывшаго попечителемъ городецкой часовни, самъ постояпно былъ выбираемъ въ эту должность. Льстило его самолюбію, когда, бывая въ той часовнъ за службой, становился онъ впереди всѣхъ, первый подходилъ къ цѣлованію евангелія или креста, получаль отъ бѣглаго попа въ крещенскій сочельникъ первый кувшинъ богоявленской воды, въ вербну заутреню первую вербу, въ Свътло Воскресенье перву свъчу.. Но такого почета, какой быль оказань ему въ Красноярскомъ скиту, инкогда ему и во сив не грезилось. Какъ было не растопиться сердцу, какъ не забыть досады, что взяла-было его у воротъ монастырскихъ? Слеза даже прошибла Патапа Максимыча.

«Сторублевой мало! -- подумалъ онъ. — Игуменъ человыть попимающій. По крайности сторублевую съ двуми четвертными надо вкладу положить».

Слушаеть, а отецъ Михаилъ поминаеть о здравіи и спасеніи рабовъ Божінуъ Патапія, Ксеніи, дівнцы Анастасіи, дівнцы Параскевы, инокини Мансоы, рабы Божіей Агриппипы.

«Глядь-ка, глядь-ка, — удивлялся Патапъ Максимычъ: — всёхъ по именамъ такъ и валяетъ... И Груню не забыль... Отъ кого это провёдатъ онъ про монхъ сродниковъ?.. Два сотенныхъ надо да къ Христову празднику муки съ масломъ на братію послать».

Когда же наконець сталь отець Михаиль поминать усоншихъ родителей Чапурина и перебраль ихъ чуть не до седьмого колѣна, Патапъ Максимычъ какъ баба расилакался и рѣшилъ на обитель три сотии серебромъ дать и каждый годъ

мукой съ краснораменскихъ мельницъ снабжать ее.

Такимъ раемъ, такимъ богоблагодатнымъ жительствомъ показался ему Красноярскій скитъ, что не будь жены да дочерей, такъ хоть вѣкъ бы свѣковать у отца Михаила. «Нѣтъ, думалъ Патапъ Максимычъ: — не чета здѣсь Городпу, не чета и бабымъ скитамъ!.. Съ Рогожскимъ потягается!.. Вотъ благочестіе-то!.. Вотъ они, земные ангелы, небесные же человѣки... А я-то окаянный еще выругалъ ихъ непригожими словами!.. Прости, Господи, мое согрѣшеніе!»

Посяв службы игумень, подойдя къ Натапу Максимычу, познакомился съ нимъ.

— Любезненькій ты мой! Касатикт ты мой! — прив'єтствовать онъ, ликуясь съ гостемъ. — Давно была охота повидаться съ тобой. Давно наслышанъ, много про тебя наслышанъ, вотъ и привелъ Господь свидъться.

— Случая до сей поры не выдавалось, отенъ Михаплъ, — отвъчалъ Патапъ Максимычъ. — Ръдко бываю въ здъщнихъ

мъстахъ, а на Усть совсьмъ впервой.

— Ну, спаси тебя Госноди, что надумаль насъ убогихъ посътить, — говориль игуменъ. — Матушка-то Манева комаровская по илоти сестрица тебъ будеть?

— Сестра родная, — отвъчалъ Патанъ Максимычъ.

— Дивная старица! - сказаль отець Михапль. — Духовной Сочиненія ІІ. Мельникова. Т. Ц. 16 жизни, ойять же отъ писанія какая начетчица, а ужъ домостроительница какая!.. Поискать другой такой старицы, во всемъ христіанствів не найдешь!.. Ну, гости дорогіє, въ трапезу не угодно ли?.. Сегодня день недільный, а ради праздника Сорока Мучениковъ поліслей — по уставу вечерняя транеза полагается: разрішеніе елея. А въ прочіе дни святыя четыредесятницы ядимъ сдиножды въ день.

Пошли въ келарию игуменъ, братія, служебницы, работные трудники и гости. Войдя въ транезу, вск разомъ положили уставные поклоны передъ иконами и съли по мъстамъ. Натапа Максимыча игуменъ посадилъ на почетное мъсто, рядомъ съ собой. Между соборными старцами усълись Стуколовъ и Люковъ. За особымъ столомъ съ бъльцами и трудниками

свли работники Патана Максимыча.

Трапеза совершалась по чину. Чередовой чтецъ заунывнымъ голосомъ протяжно нарасиваь читалъ «Синаксарь». Келарь, подойдя къ игумиу, благословился первую яству ставить
братіи, отецъ чашникъ благословился квасъ разливать, отецъ
будильникъ на разносномъ блюдѣ принялъ пять деревянныхъ
ставцевъ съ гороховой дапшой, келарь взялъ съ блюда ставецъ и съ поклопомъ поставилъ его передъ игумномъ. Отецъ
Михаилъ и тутъ воздалъ почетъ Патапу Максимычу: ставецъ
передъ инмъ поставилъ, себъ взялъ другой. Также и чашу съ
квасомъ и кашу соковую, поданную келаремъ, все отъ себя
переставлялъ гостю.

Когда Патанъ Максимычь, проголодавшись дорогой, прииялся-было уписывать гороховую даниу, игуменъ наклонился

къ нему и сказалъ потихоньку:

— Ты, любезненькій мой, на лапшицу-то не больно налегай. Еъ гестипицъ ваказаль я самоварчикъ изготовить да закусочку ради гостей дорогихъ.

— Зачёмъ это, отче? — стозвался Патапъ Максимычъ. — Были бы сыты и за транезой, ишь какая лапиа-то у васъ

вкусная. Напрасно безпокоплся.

— Ивть, касатикь, ужь прости меня Христа ради, а у насъ ужъ такой уставъ: мірскимъ гостямъ учреждать особную транезу со утвшеніе... Вы же путники, а въ пути и постъ разрѣшается... Рыбки не принасти ли?

— Ивть, отецъ Михаиль, не надо — пость, — сказаль Па-

тапъ Максимычъ.

— Въ пути и въ морскомъ плаваніи святые отцы постъ разрѣнали, — молвилъ игуменъ. — Благослови рыбку приготовить. — прибавилъ опъ, понизивъ голосъ. — А рыбка по милости Госнодией хорошая: осстриики пайдется и бѣлужинки.

— Нѣть, нѣть, отець Миханль,— продолжаль отнѣкиваться Патапъ Максимычъ: — и въ грѣхъ не вводи.

— Говорю тебв, что святые отцы въ пути сущимъ и въ морв плавающимъ постъ разрвшали, — настанвалъ пгуменъ. — Хочень, въ книгахъ покажу?.. Да что тутъ толковать, касатикъ ты мой, со своимъ уставемъ въ чужой монастырь не холятъ... Твори, брате, послушаніе.

— Охъ, ты, отецъ Михаилъ!.. Какой ты, право... — сказаль Патапъ Максимычъ, сдаваясь на слова игумна и рфшаясь по его велѣнью сотворить послушаніс. — Нечего дѣлать, — прибавиль онъ, улыбаясь: — нослушаніе наче поста и молитвы.

Такъ, что ли, писано, отче?

— Ахъ, ты, касатикъ мой! охъ, ты, мой любезненькій!..— молвилъ игуменъ и, подозвавъ отца Сипридонія, веліль сму шепнуть Стуколову и Дюкову, чтобъ и они не очень налегали

на лапшу да на кашу.

Транеза кончилась, отецъ будильникъ съ отцомъ чашпикомъ собрали посуду, оставшіеся куски хліба и соль. Игуменъ ударилъ въ кандію, всі встали и, стоя на містахъ, гдів кто сидізть, въ безмолвін прослушали благодарныя молитвы, прочитанныя канонархомъ. Отецъ Михаилъ благословилъ братію, и всів попарно тихими стонами пошли вонъ изъ келарни.

— Ну, гости дорогіе, любезненькіе вы мои, — сказать отець Миханлъ, оставшись съ ними въ опуствиней келарив: — теперь я васъ до гостинаго двера провожу, тамъ и упоконтесь... А ты, отецъ будильникъ, гостямъ-то баньку истопи, съ дороги-то пускай завтра попарятся... Да пожарче, смотри, топи, чтобъ и воды горячей и щелоку было довольно, а въняки въ квасу распарь съ мяткой, а въ воду и въ квасъ. что на каменку поддавать, тоже мятки положь да калуферцу... Чтобъ все у меня было хорошо... Не осрами, отче, передъ дорогими гостями, порадъй, чтобъ возлюбили убогую нашу обитель.

-- Въ исправности будетъ, отче святый, — смиренно отвъчалъ будильникъ, низко кланяясь. — Постараюсь гостямъ

угодить.

— Конямъ-то засыпалъ ли овсеца-то, отецъ казначей? — спращивалъ игуменъ, переходя изъ келарни въ гостиницу. — Засыналъ бы безъ мѣры, сколько съѣдятъ... Да молви, не забудь, отцу Спиридонію, прівзжихъ-то работниковъ хорошенько бы упокоилъ... Ахъ, вы, мои любезненькіе! ахъ, вы, касатики мон!.. Какихъ гостей-то мнѣ Богъ дароваль!.. Бѣги-ка ты, Трофимушка, — молвилъ игуменъ проходившему мимо быльцу: — бѣги въ гостиницу, поставь фонарь на лѣстницѣ, да молви, самоваръ бы на столъ ставили, да отецъ келарь

медку бы сотоваго прислаль, да клюковки, да яблочковь, что ли, моченыхъ... Ненарокомъ прівхали-то вы ко мив, гости любезные, — не взыщите... Не пэготовился припять васъ какъ надобно.

Въ гостиниць, въ углу большой, небогато, но опрятно убранной горницы, поставленъ быль столь, и на немъ кипъль ярко вычищенный самоваръ. На другомъ столь отецъ гостиникъ Спиридоній разставляль тарелки съ груздями, мелкими рыжиками, волнухами и вареными въ уксусь бъльми грибами, тутъ же явились и сотовый медъ, и моченая брусника, и клюква съ медомъ, моченыя яблоки, пряники, финики, изюмъ и разные оръхи. Середи этихъ закусокъ и завдокъ стояло ивсколько графиновъ съ настойками и наливками, бутылка

рому, другая съ мадерой ярославской работы.

— Садитесь, гости дорогіе, садитесь къ столику-то, любезиенькіе мон, — хлоноталь отецъ Михаиль, усаживая Патана Максимыча въ широкое мягкое кресло, обитое черною юфтью, изукрашенное гьоздиками съ круглыми мѣдными шлянками. — Разливай, отецъ Спиридоній... Да что это лампадки-то не зажгли передъ иконами?.. Малецъ, — крикнулъ игуменъ молоденькому бѣльцу, съ подобострастнымъ видомъ стоявшему въ передней: — затепли лампадки-то, да и въ боковушахъ у гостей тоже затепли... Передъ чайкомъ-то настоечки, Патапъ Максимычъ, — прибавиль онъ, наливая рюмку. — Ахъ, ты, мой любезненькій!

— Да не хлопочи, отецъ Михаилъ, — говорилъ Патапъ

Максимычъ. — Напрасно.

— Какъ же это возможно не угощать мнѣ такихъ гостей?— отвѣчаль игуменъ. — Только ужь не ногиѣвитесь ради Христа, дорогіе мон, не взыщите у старца въ кельѣ — не больно-то мы запасливы... Время не такое — пріѣхали на хрѣнъ да на рѣдьку... Отецъ Спиридоній, слетай-ка, родименькій, къ отцу Михею, мелви ему тихонько — гости, молъ, утрудились, они же, дескать, люди въ пути сущіе, а отцы святые таковымъ ностъ разрѣшають, прислаль бы сюдъ икорки. да балычка, да селедочекъ конченыхъ, да провѣсной бѣлорыбицы. Да взялъ бы звено осетринки, что къ масленой изъ Сибири привезли, да бѣлужинки малосольной, да севрюжки, что ли, разварилъ бы еще.

Отепъ Спиридоній низко поклонился и пошель исполнить

игуменское повельніе.

— Что же настоечки-то?.. Передъ чайкомъ-то?.. Вотъ звъробойная, а вотъ зорная, а эта на трефоли настоена... А не то сладенькой не изволишь ли?.. Якимъ Прохорычъ, ты, любезпенькій мой, челов'єкъ знакомый, и ты тоже, Сампсонъ Михайловичь, васъ потчевать много не стану. Кушайте, касатики, сділайте божескую милость.

Выпили по рюмочкъ, закусили сочными яранскими груздями и медкими вятскими рыжиками, что зовутся «бисерными»...

- Отецъ Михаилъ, да самъ-то ты чго же? спросилъ Натапъ Максимычъ, замътивъ, что игуменъ не выпилъ водки.
- Наше дѣло иноческое, любезненькій, ты, мой Патапъ Максимычъ, а сегодня разрѣшенія на вино по уставу нѣтъ,— отвѣчалъ онъ. Вамъ, мірянамъ, да еще въ пути супцимъ, разрѣшеніе на вся, а намъ, грѣшпымъ, не подобаетъ.

-- Говорится же, что гостей ради постъ разрѣшается? —

сказаль Натанъ Максимычь.

— Ахъ, ты, любезненькій мой, ахъ, ты, касатикъ мой, — подхватиль отецъ Михаилъ. — Оно точно что говорится. И въ уставахъ въ иныхъ написано... Много вѣдъ уставовъто иноческаго житія: соловецкій, студійскій, Авопскія горы, синайскій — да мало ли ихъ, — мы больше все по соловецкому.

— Ну, и выкушаль бы съ нами чару соловецкую, — шути

сказаль Патанъ Максимычъ.

— Ахъ, ты, любезненькій мой!.. Какой ты, право!.. Грѣха только не будеть яп?.. Какъ думаешь, Якимъ Прохорычъ? — говориль игуменъ.

— Маленькую можно, — сухо проговориль наломникъ.

— Охъ, ты, касатикъ мой! — воскликнулъ игуменъ, обинвъ паломника, потомъ налилъ рюмку настойки, перекрестился пирокимъ, разманиястымъ крестомъ и молодецки выпилъ.

«Должно-быть, и выпить не дуракъ, — подумалъ Патанъ Максимыть, глядя на отца игумна. — Какъ есть молодецъ

на вев руки».

Воротился отець Спиридоній, доложиль, что передаль игу-

менскій приказъ казначею.

- Отеңъ Михей говорить, что есть у него малая толика живенькихъ окуньковъ да язей, да линь съ двумя шучками, такъ онъ хотъть еще уху гостямъ сготовить, сказаль огецъ Спиридоній.
- Ну, Богь его спасеть, что догадался, а мнь старому и невдомекть, сказаль отець Михаиль. Это хороно съ дороги-то ушки горяченькой похлебать... Ну, Богь тебя благословить, отецъ Спиридоній!.. Выкушай рюмочку.

- Не подобаеть, отче, - смиренно проговориль гостиникъ,

а глаза такъ и прыгають по графинамъ.

— Э-эхъ! всѣ мы грѣшники передъ Господомъ! — ваклоняя голову, сказалъ игуменъ. -- Охъ, охъ, охъ! грѣхи паши тяж-

кіе!.. Сограшиль и я, окаянный — разрашиль!.. Что станешь делать?.. Благослови и ты, отецъ Спиридоній, на ромочку ради дорогихъ гостей Господь простить...

Отецъ гостиникъ не заставиль себя уговаривать. Безпреко-

словно исполнилъ онъ желаніе отца игумна.

Выпили по чашкв чаю, налили по другой. Передъ второй выпили и закусили принесенными отцомъ Михеемъ рыбными снедями. И что это были за снеди! Только въ скитахъ и можно такими полакомиться. Мъщечная осетровая икра точно изъ черныхъ перловъ была сдълана, такъ и блеститъ жиромъ. а зеринстая троичная\*) какъ сливки — сама во рту таетъ, балыкъ величины непомърной, жирный, сочный, такой, что самому донскому архіерею не часто на столь подають, а білорыбица, присланная изъ Елабуги, была п глянцовита, какъ атласъ. Хорошо вдятъ скитскіе старцы, а лучше того угощають нужнаго человіка, коли Богь въ обитель его принесеть. Мідной конейки не тратить обитель на эти «утіше-

нія» — все усердное даяніе христолюбцевъ.

Живеть христолюбець, въкъ свой рабочихъ на пятаки. покупателей на рубли обсчитываеть. Случится къ казив подъъхать — и казну не помилуетъ, сумбетъ и съ нея золотую щетинку сорвать. Плачутся на христолюбца обиженные, а ему и дела мало, сколачиваеть денсжку на черный день, подъ конецъ жизни сотнями тысячъ начнетъ ворочать, да разика два обанкругится, по гривнь за рубль заплатить и наживеть милліонъ... Приблизится смертный часъ, толстосумъ сробъетъ, просить, молить наслёдниковь: «устройте душу мою грышную, не быть бы ей во тьм'в кром'вшной, не книть бы мив въ смоль горючей, не мучиться бы въ жупель огненномъ». И начнуть поминать христолюбца наследники: сгромоздять кодокольню въ семь ярусовъ, выльють въ тысячу пудовъ колоколь, чтобы до третіяго небеси слышпо было, какъ тоть колоколъ будетъ вызванивать изъ ада душу хрпстолюбца-мошенника. Ризъ нашьють нарчевыхъ съ жемчугами да съ дорогими каменьями, такихъ, что попу не въ моготу п носить ихъ, да и страшно — поручь одна какая-инбудь впятеро дороже всего поповскаго достоянья. Сотни рублей платять наследники христолюбца голосистому протодьякону, чтобы такую «ввчную намять» сораль онь по тятенькь, оть какой бы и во адь всымь чертимъ стало тошпехонько. И вызвонять и выревуть такимъ способомъ гръшную душу изъ въчныя муки...

<sup>\*)</sup> Бълужью зерпистую пкру лучшаго сорта до желъзныхъ дорогь отво-зили въ Москву и другія мъста на почтовыхъ тройкахъ тотчась послъ посола. Оттого и звали ее «троичной».

Раскольникамъ такъ спасать родителей не доводится — колокола, ризы и громогласные протодыяконы у нихъ возбраняются. Какъ же, чъмъ же имъ сердечнымъ спасать душу тятенькину?.. Ну и спасають ее оть муки вічныя икрой да балыками, жертвують всимь, что есть на потребу бездоннаго иноческаго стомаха... Посылай неоскудно скитскимъ отцамъматерямъ осетрину да севрюжину - несомећнио получить тятенька во векхъ плутовствахъ милосердное прощеніе. Візь старцы да старицы мастера Бога молить: только деньги подавай да кормы посылай, любого грушника изъ ада вымолять... Оттого и не скудъеть въ скитахъ милостыня. Ълъ бы жирньй да пиль об ивяньй освященный чинь - спасенье всякаго мошенника несомнънно.

Откушалъ Патапъ Максимычъ икорки да балычка, селедокъ переславскихъ, елабужской бълорыбицы. Вкуспо — нахвалиться не можетъ, а игуменъ радъ-радехонекъ, что удалось почествовать гости дорогого. Дюковъ долго глядълъ на толстое звено балыка, крынился, взглядывая на паломника, — прорвало-таки, забыль Великій пость, согрышиль — оскоромился. Врагу дыйствующу согрышили и старцы честные. Первымъ согрышиль самъ игуменъ, глядя на него Михей со Спиридоніемъ. Паломникъ укръпился, не осквернилъ устъ своихъ рыбнымъ яденіемъ.

Покончивъ съ рыбными снъдями, принялись за чай съ постнымъ молокомъ, то-есть съ ромомъ. Туть старцы оть мірянъ не отстали, воздерживи другихъ оказался тоть же на-

ломникъ.

Поразвеселились, языки развязались, пошла беседа откровенная, даже Дюковъ помаленьку зачалъ разговаривать.

— Что, отець Михаиль, скучно чай въ льсу-то жить? —

спросиль Патанъ Максимыть у игумна.

— Распрелюбезное діло, касатикъ ты мой, — отвічалт. онь. - Какъ бы отъ педобрыхъ людей не было опаски, лучие бы л'есного житья во всемь св'ьтв, кажись, не сыскать... Злодви-то воть только шатаются иной разъ по здвинимъ мвстамъ... Десять годовъ тому, какъ оди гостить прівзжали къ намъ... Памятки оть техъ гостинь до сей поры у меня знать... Погляди-ка, вотъ ухо-то какъ было разсичено, — прибавилъ онъ, снимая камилавку и приподнимая съдые волосы. — А ботъ еще ихняя памятка, — продолжаль игумень, распахивая грудь и указывая на оставшіеся посл'є ожога б'єлые рубцы: да вотъ еще перстами не двигаю съ техъ поръ, какъ они гвоздочки подъ ноготки забивали мнв.

И показаль Патану Максимычу два сведенные въ суста-

вахъ пальца лёвой руки.

— Какъ бы не страхъ отъ этихъ лодей, какой бы еще жизни! — продолжалъ отецъ Михаилъ. — Придетъ лъто, птичекъ Божьихъ налетить видимо-невидимо; отъ зари до зари распъвають онв на разные гласы, прославляють Царя Небеснаго... Въ воздухъ таково легко да пріятно, благоуханіе песказанное, цвъточки цвътуть, травки растуть, звърки бъ-гають... А выйдешь на Усту, бредень закинешь, окуньковъ паловишь, линей, щучекъ, налимъ иной разъ въ вершу попадеть... Какого еще житья?.. Зимней порой поскучите, а все же нашего явсного житья не променять на ваше городское... Выдь я, любезненькій мой, пятьдесять годовь вы здішнихь-го лвеахъ живу. Четырнадцати льть въ пустыню пришель; неразумный еще быль, голоусый, грамоть не зналь... Такъ промежь людей въ міру-то болгался: біздность, нужда, шищета, вырось спротой, самый последній быль человекь, а привель же воть Богь обителью править: безь году двадцать льть игуменствую, а допрежь того въ келаряхъ десять лість высиділь... Какъ же не любить мив лесовъ, бользный ты мой, какъ мив не любить ихъ?.. Въдь они родные мои.

Конечно, прпвычка, — замътилъ Патанъ Максимычъ.
Да, касатикъ мой, истинное слово ты молвилъ, — отвъчаль отепь Михаиль. - Это, какъ у васъ въ міру говорится: «привычка не рукавичка, на спичку ее не повъснив». Всякому свое, до чего ни доведись... Въ инить животнъй, яже на небеси, овому писано грады обладати, овому рать строити, овому въ корабляхъ моря пренлывати, овому же куплю дѣяти, а наше дѣло о имени Христовѣ подалніемъ христолюбцевъ питаться и о всёхъ истинныхъ христіанахъ древляго благочестія молитвы приносити. Світь истинный везді, и въ моріз далече, и во градахъ, и въ весяхъ, а ивтъ мъста ближе ко Христу-Свѣту, какъ въ лѣсахъ да въ пустыняхъ, въ верте-нахъ и пропастяхъ земныхъ. Такъ-то, касатикъ, такъ-то, родненькій!...

- Тапъ у васъ въ обители, говоринь, соловецкій чинъ со-

держится? — спросилъ Патапъ Максимычъ.

- Чинъ содовенкій, любезненькій ты мой, а также и по духовной грамотъ преподобнаго Госифа Волоцкаго. Прежде всего о томъ тщаніе имбемъ, како бы во обители все было благообразно и по чину... А ты, миленькій отецъ Спиридоній, налей-ка гостямъ еще по чашечкъ да ромку-то не жалъй, старче!.. Ну, опять же, касатикъ ты мой, Патапъ Максимычъ, блюдемъ мы опасно, дабы въ транезв всв сидвли со благоговъніемъ и въ молчанін... Въдь святые-то отцы что написали о монастырской траневь? «Яко, глаголють, святый жертвенпикъ, тако и братская транеза во время обѣда — равны суть»... Да ты что осовѣлъ, отецъ Сппридопій, подливай гостямь-то, пе жалѣй обительскаго добра... Ахъ, ты, любезненькій мой, Патанъ Максимычъ!.. Вотъ принесъ Христосъ гостя нежданнаго да желаннаго!.. А ужъ сколько заботъ да хлонотъ о потребахъ монастырскихъ, и разсказать всего невозможно. И о инцѣ-то попекись и о питіи, объ одеждѣ и обущи ), и о монастырскомъ строенін, и о коняхъ, и о скотномъ дворѣ, обо всемъ... А братіей-то правитъ, думаешь, легкое дѣло?.. О-охъ, любезненькій ты мой, какъ бы зналъ ты нашу монастырскую жизнь... Грѣхи, грѣхи напин... Иотчуй а ты, отецъ Спиридоній!... Да что же ушнцу-то, ушнцу?... Отецъ Михей, давай скорѣе, торони на повариѣ-то, гости, молъ, ужинать хотятъ.

Минуть черезь пять казначей воротился, и за нимъ принесли уху изъ свъжей рыбы, паровую севрюту, осетрину съ хрвномъ и кислую капусту съ квасомъ и свъжепросольной облужиней. Ужинъ, пожалуй, хоть ие у старца въ кельв Великимъ постомъ.

И старцы и гости, кром'в наломника, вс'в согр'вшили — оскоромились. И вина разр'вшили во утвшение довольно. Кончивъ транезу, отецъ Михей да отецъ Спиридоній начали носомъ окуней ловить. Сильно разбирала ихъ дремота.

— Ты бы, отче, благословиль отцамь-то успоконться, смотри, глаза-то у нихъ совсемъ слицаются, — молвиль Стуколовъ,

быстро взглянувъ на игумна.

— Инъ подите въ самомъ дель, отцы, успокойтесь, Богъ

благословить, - молвиль игумень.

Положивъ уставные поклоны и простившись съ игумпомъ и гостями, пошли отцы вопъ изъ кельи. Только-что удалились они, Стуколовъ на лѣса свелъ рѣчь. Словоохотливый игуменъ разсказывалъ, какое въ нихъ всему изобиле: и грибовъ-то какъ много, и ягодъ-то всякихъ, помянулъ и про дрова, и про лыки, потомъ тихонько, вкрадчивымъ голосомъ молвилъ:

лыки, потомъ тихонько, вкрадчивымъ голосомъ молвилъ:

— А посмотрълъ бы ты, касатикъ мой, Патанъ Максимычъ,
что въ недрахъ-то земныхъ сокрыто, отдалъ бы похвалу на-

ишмъ палестинамъ.

- А что такое? спросилъ Патапъ Максимычъ.
- Отъ другихъ потаю, отъ тебя не скрою, любезпенькій ты мой, отвічаль пгуменъ. Опять же у васъ съ Лкимомъ Прохорычемъ, какъ вижу, діза-то одни... Золото водится не нашимъ лісамъ брать только надо умісючи.

<sup>\*)</sup> Обувь.

— Слыхаль я про ваше ветлужское золото, — сказаль Патанъ Максимычь: — только въры что-то неймется, отче святый. Пробовали, слышь, топить его, одна гарь выходить.

— Это ему вечоръ Силантій насудачиль, — вступился Сту-

коловъ.

Какой Силантій? — спросиль игумень.

— Да въ деревив Лукерьинв Силантья Петрова развъ пе

знаешь? — молвилъ паломникъ.

— А, лукерынскій!.. Коротенька-Ножка?.. Какт не знать! — отозвался игументь. — Да чего-жъ онь въ этомъ дѣлѣ смыслить! Навалиль, поди, песку въ горшокъ, да и ну калить!.. Извѣстно, этакъ окромѣ гари не выйдеть ничего... Тутъ, любезненькій мой, Патапъ Максимычъ, науку надо знать. Кого Богъ наукой умудриль, тотъ и можетъ за это дѣло браться, а темному человѣку, невѣгласу оно никогда не дается... Читалъ ли «Шестодневъ» Василья Великаго? Тамъ о премудрыхъ-то хитрецахъ что сказано? «Тайны Господни имъ вѣдомы, ежо въ иучинахъ морскихъ, еже въ иѣдрахъ земныхъ».

— Это такъ, отче, это ты върно говоринь, — сказалъ Натапъ Максимичъ. — Ну, такъ какъ же изъ того песку золото

дѣлать?

— Не умудриль меня Господь наукой, касатикь ты мой... Куда мив темному человвку! Говориль ввдь я тебв, что и грамотв-то здвсь въ лвсу научился. Кой-какъ бреду. Писаніе читать могу, а насчеть грамматическаго да философскаго ученія туть ужъ, разлюбезный ты мой, я не при чемъ... Да, признаться, и не разумью, что такое за грамматическое ученье, что за философія такая. Читаль про нихъ и въ книгь «Върв», и въ «Максимъ Грекъ», а что такое оно обозначаеть, прости Христа ради, не знаю.

— Почему-жъ ты знаешь, отче, что изъ того неску можно

золото делать? — спросиль Патапъ Максимычъ.

— Ахъ, ты, любезпенькій мой!.. Ахъ, ты, касатикъ!...—восклицалъ отецъ Михаилъ. — А воть я тебѣ все но-ряду скажу. Ты вотъ у насъ въ часовнѣ-то за службой былъ, святыя иконы видълъ?

— Виделъ, — отвечалъ Патанъ Максимычъ.

— Хороши? — спросилъ игуменъ.

— Нечего и толковать, — отвъчаль Патапъ Максимычъ. — Такого благольнія сроду не видаль. У насъ, въ Городецкой часовнь, супротивъ вашей — плевое дъло.

— То-то же, — сказалъ нгуменъ. — А чѣнъ наши иконы позолочены? Все своимъ ветлужскимъ золотомъ. Погоди, вотъ завтра покажу тебѣ ризницу, увидишь и кресты золотые, и

чаши, и оклады на евангеліяхъ, все нашого ветлужскаго золота. Знамо діло, такую вещь надо втайні держать; сказываемъ, что все это приношеніе благодітелей!.. А какіе туть благодітели?.. Свое золото, доморощенное.

— Такъ неужель у тебя въ скиту про это дело вся брагія

знаеть? — сказаль Патань Максимычь.

— Какъ возможно, любезненькій ты мойі.. Какъ возможно, чтобы весь мойастырь про такую вець зналь?.. — отвівчаль отецъ Михапль. — Въ огласку такихъ діловъ пускать не годится.. Слухъ-отъ по скиту ходить, много болтають, да пустым річи пустыми завсегда и остаются. Видять несокъ, а силы его не знають, не уміноть, какъ за него взяться... Пробовали, какъ Силантій же, въ горшкі топить; ну, извістно, ничего не вышло; послі того сами же на сміхъ стали поднимать, кто по лісу золотой песокъ сбираеть.

- Какъ же, честный отче, сами-то вы съ нимъ справляс-

тесь? - спросиль Патань Максимыть.

— Охъ, ты, любезпенькій мой! охъ, ты, касатикъ мой!.. Что миъ сказать-то ужъ, я, право, и не знаю, — заминаясь, отвъчать отець Михаиль, поглядывая то на паломинеа, то на Дюкова.

— Сказывай, какъ есть, — молвиль Стуколовъ. — Танться

нечего: Патанъ Максимычъ въ доль по этому дълу.

 По золотому? — спросилъ пгуменъ, кидая смутный взглядъ на паломника.

— А по какому же еще? — быстро подхватиль Стуколовь и, слегка нахмурясь, сгрого взглянуль на отца Михаила. — Какія еще діла могуть у тебя съ Цатапомъ Максимычемъ быть? Не службу у тебя въ часовні будеть онь править... Другихъ діловь съ нимъ ність п быть не должно.

— А я думаль, что ты, любезненькій мой, съ Патаномъ Максимычемь по всемь дыамъ заодно, — нъсколько смути-

винсь, молвиль игумень.

Быстро Стуколовь съ мѣста всталъ и торопливыми шагами пропедся по кельѣ. Незамѣтно для Патапа Максимыча, легонько толкнулъ онъ пгумна.

- Разскажи ему, отче, какъ вы съ нескомъ тымь спра-

вляетесь, — сказаль онъ потомъ мягкимъ голосомъ.

- Да, ужь, пожалуйста, повъдай миь, молвиль Патапъ Максимычь. Богъ дасть, заодно станемъ работать... Прински откроемъ.
- Лхъ, ты, любезненькій мой! Ахъ, ты, касатикъ!..— воскликпуль отецъ Михаилъ, обнимая Патапа Максимыча. — А ты вогь обл'винхи-то рюмочку выкупай... Изъ Сибири прислали благод втели, хорошая наливочка, попробуй... Расчудесная!

Патапъ Максимычъ вынилъ облѣпихи. Наливка оказалась въ самомъ дѣлѣ расчудесною.

— Пу, такъ какъ же, отче?.. — сказаль онъ. — Какъ у васъ

несокъ-оть въ золото нередѣлывають?

— Теперь у насъ такого знатока нѣть, — отвѣчаль нгумень. — Былъ, да годосъ съ десятокъ померъ. — А нонѣ, любезпенькій ты мой, Патанъ Максимычъ, вотъ какъ мы дѣлаемъ. Я, грѣпный, да еще двое изъ братін только и знаемъ про это дѣло. Лѣтней порой, тайкомъ отъ другихъ, мы и сбираемъ сколько Богъ приведетъ несочку да по знмѣ въ Москву его и справляемъ... А на Москвѣ естъ у насъ други-пріятели, въ этомъ дѣтѣ силу они разумѣютъ. Господъ ихъ вѣдаетъ, какою хитростью дѣлаютъ они изъ нашего песку золото, а на нашу долю сколько его причтется, деньгами высылаютъ... По наукѣ, касатикъ ты мой, по наукѣ до этого доходятъ, а мы что? Люди съѣные, темные, куда памъ разумѣтъ такую сплу!..

Задумался Чануринъ... Обращаясь къ отцу Миханлу, ска-

заль онъ:

Воть и и то же говорю Якиму Прохорычу: прежде испытать падо, а потомъ за дѣло браться.

— Справедлива рѣчь твоя, любезпенькій ты мой, — отвѣчаль игуменъ: — справедливая рѣчь!.. «Искуси и нозпай», въ

писаніи сказано. Безъ испытанія цельзя.

— Воть и думаю я събздить вь городь, — сказалт Натанъ Максимычь: — тамъ дружокъ у меня есть, по эвтой самой наукъ доточный. На царскихъ золотыхъ промыслахъ служилъ... Дамъ ему несочку, чтобъ испробовалъ, можно-ль изъ него золото дълать.

— Что-жъ, съвзди, съвзди, любезненькій ты мой!.. Увѣрься!.. Не соваться же и въ самомъ двлв въ воду, не спросясь

броду? — говорилъ игуменъ.

Паломинкъ съ досады опять вскочилъ; пройдясь раза два по кельв, сердито опъ взглянулъ на отца Михаила и вышелъ.

— А много-ль примърно каждый годъ наберете вы этого

песку? — спросилъ Патапъ Максимычъ игумпа.

— Да что наше діло! Совсімъ пустоє, — отвічаль отець Миханль. — Ино літо чуть не полиуда наберешь, а пользы всего цілковыхъ на сто, либо на полтораста получишь...

 Что такъ мало? — спросилъ Патанъ Максимычъ. — ВЕдь золота пудъ на илохой конецъ двънадцать тысячъ цёлковыхъ.

— Ахъ, ты, любезиенькій мой!.. Что же намъ дѣлать-то?—
отвѣчалъ игуменъ. — Дѣло наше заглазное. Кто знаетъ, много-ль
у пихъ золота изъ пуда выходитъ?.. Какъ повършъ?.. Что

дадуть, и за то спаси ихъ Христосъ, Царь Небеспый... А воть какъ бы намъ съ тобой да настоящіе промысла завести, да дѣло-то бы дѣлать не тайкомъ, а съ вѣдома пачальства, куда бы много пользы получили... Можстъ-статься, не одну бы сотню пудовъ чистаго золота каждый годъ получали...

Смодкъ Патанъ Максимычь. Погрузился онъ въ расчеты. Между тъмъ вошелъ Стуколовъ и еще суровъй взглянулъ на отца Михаила. Тотъ вздохнулъ тяжело, опустилъ на лобъ ка-

милавку и потупиль глаза.

— Что же? Какое теперь будеть твое рышенье? — спросиль у Патапа Максимыча Стуколовь.

 Да я не прочь, только напередъ събзжу увбриться, отвъчалъ Патапъ Максимычъ.

Когда пойдешь? — спросиль паломникъ.

Отсюда прямо, — отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.
 Пѣтухи запѣли, отецъ Миханлъ съ мъста поднялся.

— Ахти, закалякался я съ тобой, разлюбезный ты мой Натанъ Максимычь, — сказалъ онъ. — Слышь, вторы кочета поютъ, а мив къ утрени надо вставать... Простите, гости дорогіе, усните, успокойтесь... Отецъ Спиридоній все изготовилъ про васъ: тебъ, любезненькій мой Патанъ Максимычь, вотъ въ этой келійкъ постлано, а здѣсь налѣво Якиму Прохорычу съ Сампсономъ Михайлычемъ. Успи во здравіе, касатикъ мой, а завтра съ утра въ баньку пожалуй... А что, на сонъ-отъ грядущій мадерцы рюмочку не искушаень ли?

Натанъ Максимычъ съ Дюковымъ выпили по рюмкѣ, вышить и гостепримный хозяннъ. Паломинкъ мрачно простился

съ отцомъ Михаиломъ.

Крвико полюбился игумень Патапу Максимычу. Больно по праву пришлись и его простодушное добросердечіе, его па каждомъ шагу замітная домовитость и умінье вести хозяйство, а нуще всего то, что уміеть людей отличать и почеть воздавать кому слідуеть. «На все гораздь, — думаль онъ, укладываясь спать на высоко взбитой першив: — молебень ли справить, за чарочкой ли побесідовать... Постоянный старець!.. Надо наградить его хорошенько!»

Увъренія игумна насчеть золота пошатнули нѣсколько въ Патапъ Максимычѣ сомнѣнье, возбужденное разговорами Силантья. «Не станетъ же врать старецъ Божій, не станетъ же душу свою ломать — не таковъ онъ человѣкъ», — думалъ про себя Чапуринъ и рѣшилъ непремъпно приняться за волотое дѣло, только испробуеть купленный песокъ, «Самъ игуменъ

совътуетъ, а онъ человъкъ обстоятельный, пе то что Якимъ теропыга. Ему бы все тотчасъ вынь да положь».

Въ думахъ о ветлужскихъ сокровищахъ сладко васнулъ Патапъ Максимычъ, богатырскій храпъ его скоро раздался по гостиниць. Паломникъ и Дюковъ еще не спали и, заслышавъ

хранъ сосъда, тихонько межъ собой заговорили.

— Экъ его, стараго хрвна, дернуло! — шепталъ наломникъ. — Чёмъ бы завёрять да уговаривать, а онъ въ городъ совътуетъ: «Поёзжай, увёрься!». Кажется, все толкомъ писалъ къ нему съ Силантьевымъ сыночъ — такъ воть поди же ты съ нимъ... Совсёмъ съ ума выступилъ.

Что-жъ, пущай его съфздитъ, — молвилъ Дюковъ.

Пущай съвздить! — передразниль паломникь пріятеля. — А что Силантій-отъ продаль ему? Какой у него песокъ-оть?

— Мяконькій? — улыбнувшись, спросиль Дюковъ.

То-то и есть, — отвътиль Якимъ Прохорычъ. — Надо дъло поправлять.

— Надо, — согласился Дюковъ.

— Ты воть что сдёлай, — говориль паломинкъ. — Въ баню съ нимъ вмёстё ступай, подольше его задерживай, я управлюсь тёмъ временемъ. Смекаешь?

— Ладно, — сказаль Дюковь.

— Сибпрекимъ подміню, пастоящимъ.

Понимаю.

Цѣлковыхъ на триста отсыпать придется, — ворчалъ Стуколовъ. — Ишь оно пустое-то мелево чего стоптъ!.. Триста цѣлковыхъ не щепки... Иоди-ка выручай потомъ.

Выручишь! — сказалъ Дюковъ.

Выручимъ ли съ Патана, нѣтъ ли, а завтра же я триста цѣлковыхъ со стараго болтуна справлю... Эка языкъ-отъ не держится... Слышалъ?.. Вѣдь онъ чуть-чутъ про картинку не брякнулъ...

Да... Я, признаться, струхнуль, — молвиль Дюковъ.

— Писано было ему, старому ису, подробно все писано; и какъ у воротъ подольше держать, и какую службу справить, и какъ принять, и что говорить, и про рыбную пищу писано, и про баню, про все. Прямехонько писано, чтобъ окромѣ золотого песку никакихъ ръчей не заводилъ. — А онъ гляди-ка ты!

— Да, — согласился Дюковъ.

— Хоть бы тысчонокъ десять съ Патапа слупить, — молвиль паломникъ. — И за то бы можно было благодарить Создателя... Ну, да утро вечера мудренъе — прощай, Сампсонъ Михайлычъ.

— Спокойной ночи, — отвычаль, зывал, полусонный Дюковъ

и, повернувшись на бокъ, заснулъ.

Но паломникъ еще делго ворочался на тюфякъ — жаль было

сму разставаться съ спопрекимъ пескомъ.

Поднялись ранехонько, на зарѣ, часу въ шестомъ. Только угналъ игуменъ, что гости поднимаются, самъ поспѣшилъ въ гостиницу, а тамъ отецъ Спиридоній ужъ возится вкругъ самовара.

— Что, гости дорогіе, каково снали-ночевали, весело ли вставали? — радушно улыбаясь, привітствоваль Патана Ма-

ксимыча съ товарищами отецъ Михаилъ.

— Важно спали, честный отче! — отвътилъ Патанъ Максимычъ. — Ужъ такъ ты насъ уноконлъ, такъ уважилъ, что

вовъки не забуду.

— Ахъ, ты, любезненькій мой!.. — говориль пгуменъ, обнимая Патана Максимыча. — Касатикъ ты мой!.. Клопы-то не искусали ли?.. Давно гостей-то не бывало, поди голодны, собаки... Да не мало-ль у васъ сугръву въ кельъ-то было!.. Никакъ студено?.. Отецъ Спиридоній, вели-ка мальцу печи поскоръе вытопить, да чтобы скуталъ ихъ во-время, угару не нанустиль бы.

Молча неклонияся гостиникъ и посибшилъ исполнить ве-

лине настоятеля.

— А въ баньку-то? — спросилъ игуменъ Патапа Максимича. — Ужъ опарили... Коли жарко любишь, теперь бы шелъ. Мы, грѣшные, за часы пойдемъ, а ты тѣмъ временемъ попарься.

По строгому монастырскому уставу, что содержится въ скитахъ, баня не дозволяется. Мыться въ банъ, купаться въ рѣкѣ, обнажать свое тѣло — великій грѣхъ, а ходить вѣкъ свой въ грязи и всякой нечистоть — богоугодный подвигь, подъятый ради умерщвления плоти. Возненавидь тьло свое, смирий его постомъ, бдініемъ, безсчетными земными поклонами, наложи на себя тяжелыя вериги, веселись о каждой рань, о каждой бользии, держи себя въ грязи и съ радостью отдавай тело на кориление насткомымъ — вогъ завътъ византійскихъ монаховь, перепесенный святошами и въ нашу страну. Но не весь этотъ завътъ исполняется. Старые народные обычаи крепко держатся, и баня съ вениками, которыми, говорять, еще апостолъ Андрей дивовался на Ильмени, удержалась и въ пустыняхъ и въ монастыряхъ, несмотря на греческія прочлятья. Не ходять въ баню лишь тв скитскіе жители, что самое нодвижное житіе провождають, да и тѣ ину пору не могуть устоять противь «демонскаго стрълянія» — нарятся.

Въ Красноярскомъ скиту отъ бани никто не отрекался, а самъ игуменъ ждетъ, бывало, не дождется субботы, чтобъ хорошенько пропарить гръпную плоть свою. Оттого банька и

была у него построена на славу: большая, світлая, просторная, съ лицовыми полками и лавками, мінявшимися чуть не каждый годъ.

Узнавъ изъ письма, присланиаго паломинкомъ изъ Лукерьина, что Патана Максимыча хоть объдомъ не корми, только выпарь хорошенько, отецъ Михаилъ тотчасъ послалъ въ баню троихъ трудниковъ съ скобелями и рубанками, и велълъ имъ какъ можно чище и глаже выстрогать всю баню — и нолки, и лавки, и полъ, и стъпы, чтобы вся была какъ новая. Чуть не съ полночи жарили баню, варили щелоки, кинятили квасъ съ мятой для распариванья въниковъ и поддаванья на каменку.

Диву дался Патапъ Максимычъ, войдя въ баню; уваженю его къ отцу Михаилу удвоилось. Такой баней сроду пикто не угощаль его. Въ передбанникѣ на лавкахъ высоко, въ пѣсколько рядовъ, наложены были кошмы, покрытыя бѣлыми простынями; весь потъ устланъ войлоками, а на нихъ раскидано пахучее сѣно, крытое тоже простынями. Въ банѣ на полкахъ и на лавкахъ настланы были обданные кипяткомъ калуферъ, мята, чаберъ, допникъ \*) и другія нахучія травы. На лавкахъ лежали вѣпики, стояли мѣдные луженые тазы со щелокомъ и взбитымъ мыломъ, а рядомъ съ ними большіе туеса \*\*), налитые подогрѣтымъ на мятѣ квасомъ для окачиванія передътѣмъ, какъ лѣзть на полокъ. На особомъ, крытомъ скатертью столикѣ разложены были суконки, мелко расчесанныя вехотки \*\*\*) и куски казанскаго янчнаго мыла.

— Сумѣть банькой употчевать отецъ нгуменъ, — молвилъ Патапъ Максимычъ дожимъ бѣльцамъ, посланнымъ его парить. — Вотъ баня такъ баня, хоть царю въ такой париться. Ай па отепъ Михаилъ!

Двъ нары въниковъ отхлыстали бъльцы о Патапа Максимыча, а онъ таялъ въ восторгъ да покрикивалъ:

— Поддавай, поддавай еще!.. Прибавь парку, миленькіе!..

У, жарко!.. Поддавай а ты, поддавай!..

И дюжіе більцы, не жалія мятнаго кваса, плескали на спорпикъ \*\*\*\*) туесъ за туесомъ и, не жалія Патапа Максимыча, изо всей силы хлыстали его какъ огонь жаркими віниками.

Вдругъ Патанъ Максимычъ прыгнулъ съ полка и стрем-

\*\*\*\*) Крупный булыжникъ въ банной каменкѣ; мелкій зовется «конопляп-

инкомъ»

<sup>\*)</sup> Калуферь, или капуферь — balsamita vulgaris; чаберь — satureja hortensis; донникъ — melilolus officinalis.

<sup>\*\*)</sup> Буракъ, сдъланный изъ бересты, съ тугою деревянною крышкой.

\*\*\*) Вехотка--пучокъ расчесаннаго мочала. Суконка — лоскутъ сукна
пли байки, которымъ мылятся.

главъ кинулся къ дверямъ, распахнувъ ихъ, вылетѣлъ вонъ изъ бани и бросился въ сугробъ. Снѣгъ обжегъ раскаленное тѣло, и съ громкимъ гоготаньемъ началъ Чапурпнъ валяться по сугробу. Мипуты черезъ двѣ воѣжалъ назадъ и прямо на полокъ.

— Хлыщи жарче, ребятушки!.. Поддавай, поддавай, миленькіе!.. — кричаль онъ во всю мочь, и бъльцы принялись хлы-

стать еще пуще прежняго.

Три раза валялся въ сугроов Патанъ Максимычъ, дюжину ввниковъ отхлыстали объ него здоровенные овльцы, цвлый жбанъ холоднаго квасу выпиль онъ, запивая банный паръ, насилу-то насилу отпарился.

 когда летъ въ нередбанникъ на разостланныя кошмы, совсъмъ умилился душой, вспоминая гостепріимнаго игумна.

— На все гораздъ отецъ Михаилъ, — говорилъ онъ Дюкову: — а ужь насчеть бани, просто сказать, первый человъкъ на свъть.

Старець хорошій, — чуть слышно промычаль Дюковъ п

задремаль на кошив. Онъ тоже упарился.

Между тъмъ какъ Патапъ Максимычъ наслаждался въ банѣ, наломникъ, разсчитавъ время, тихими стонами вышелъ изъ часовни и отправился въ гостиницу. Тамъ заперся изнутри и вошелъ въ келью, гдѣ ночевалъ Патанъ Максимычъ. Порывинсь въ его пожиткахъ, скоро нашелъ пузырекъ, взятый у Силантъя. Стуколовъ посившно его опорожнилъ и насычалъ своимъ пескомъ. Положивъ пузырекъ на прежнее мъсто, паломникъ преспокойно отправился въ часовню и тамъ усердно сталъ поребиратъ лъстовку, искоса взглядывая на игуменъ взоры ихъ наконецъ встрътились. Смутившійся игуменъ возвель очи горѣ.

Въ келарив потранезовали, когда Патанъ Максимычъ съ Дюковымъ воротились изъ бани. Игуменъ посившилъ въ го-

стиницу.

— Йу, банька же у тебя, отче!.. — сказаль Патапъ Максимычъ, низко кланяясь отцу Михаилу. — Спасибо... Воть

уважиль, такъ уважиль!..

— Ахъ, ты, "побезненькій мой! Ахъ, ты, касатикъ мой! — воеклицаль игуменъ, обнимал Патапа Максимыча. — Ужъ не взыщи Христа ради на убогихъ нашихъ недостаткахъ... Мы ото всей души, родненькій... Чъмъ богаты, тъмъ и рады.

— Не ложно скажу тебѣ, отче, сроду такъ не паривался. Ужъ такая у тебя банька, такая банька, что разсказать не-

возмежно... — говорилъ Патанъ Максимычъ.

— Посл'я баньки-то выкушать надо, — молвиль игумень, сочинена п. мельникова. т. п.

наливая рюмку сорокотравчатой: — да и за столъ милости просимъ. Не взыщи только, любезненькій ты мой Патанъ Максимычъ.

Объдъ быль поданъ обильный, кушаньямъ счету не было. На первую перемъну поставили разные пироги постные и рыбные. Была кулебяка съ пшеномъ и грибами, была другая съ вязигой, жирами, молоками и спбпрской осетриной. Кругомъ ихъ, ровно малыя дътки вкругъ родителей, стояли блюдца съ разными пирогами и пряженцами. Какихъ тутъ ни было!.. И кислые подовые на оръховомъ маслъ, и пряженцы съ семгой, и ватрушки съ грибами, и оладьи съ зернистой икрой, и пироги съ тъльнымъ изъ щуки. Управились гости съ первой перемъною, за вторую принялись: для постника Стуколова поставлены были лапша соковая да щи съ грибами, а разръщившимъ постъ уха изъ жирныхъ ветлужскихъ стерлядей.

— Покушай ушицы-то, любезненькій ты мой. — угощаль отсцъ Миханлъ Патана Максимыча: — стерлядки, кажись, ничего себѣ, подходящія, — говориль онъ, кладя въ тарелку дорогому гостю два огромныя звена янтарной стерляди и налимы печенки. — За ночь нарочно гоняль на Ветлугу къ ловцамъ. Отъ насъ вѣдь рукой подать, версть двадцать. Заходять и въ нашу Усту стерлядки, да не часто... Растегайчи-

ковъ въ ушицъ-то!.. Кушайте, гости дорогіе.

Отработалъ Патапъ Максимычъ и ветлужскую уху и растегайчики. Потрудились и сотрапезники, не усивли оглянуться, какъ блюдо растегаевъ исчезло, а въ мискъ на донышкъ ле-

жали однъ стерляжьи головки.

— Винца-то, любезненькій ты мой, винца-то благослови, — потчеваль игумень, наливая рюмки портвейна. — Толку-то я мало въ заморскихъ винахъ понимаю, а люди пили да по-хваливали.

Портвейнъ оказанся въ самомъ дѣлѣ хорошимъ, Патапъ Максимычъ не заставилъ гостепримнаго хозянна много просить себя.

Новая перемѣна явилась на столъ — блюда разсольныя... Туть опять явились стерляди разварныя съ селеными огурцами да морковью, кромѣ того поставлены были осетрина холодная съ хрѣномъ, да бѣлужья тёшка съ квасомъ и капустой, тавранчукъ осетрій, щука подъ чеснокомъ и хрѣномъ, нельма съ солеными подновскими огурцами, а постнику грибы разварные съ хрѣномъ, да тертый горохъ съ орѣховымъ масломъ, да каша соковая съ маковымъ масломъ.

За разсольной перемёной были поданы жареная осетрина, лещи, начиненные грибами, и непомёрной величины караси.

Затвить сладкій ипрогь съ вареньемъ, левапники, олады съ сотовымъ медомъ, сладкіе кисели, кіевское варенье, ржевская настила и отваренныя въ патокъ дыни, арбузы, груши и яблоки.

Такой объдъ закатиль отець Михаиль... А приготовлено все было хоть бы Никитичнѣ впору. А наливки одна другой лучше: и випиневка, и ананасная, и поляниковка, и морошка, и царица всѣхъ наливокъ, благовонная сибирская облѣпиха \*). А какое пиво монастырское, какіе меда ставленные — чудо. Таково было «учрежденіе» гостямъ въ Красно-

прекомъ скиту.

Насилу перетащились отъ стола до постелей. Патапъ Максимычъ, какъ завелъ глаза, такъ и пустилъ храпъ и свистъ на всю гостиницу. Отецъ Михей да отецъ Спиридоній сдва въ силу убрадись по кельямъ, возсылая хвалу Создателю за дарованіе гостя, ради котораго разрѣшили они надокучившее сухоядѣніе, смѣнили гороховую лашшу на диковинныя стерляди и другія лакомыя яства. Отецъ Михаилъ, угощая другихъ, и себя не забывалъ. Не пошелъ онъ къ себѣ въ келью, а, кой-какъ дотащившись до постели паломника, заснулъ богатырскимъ сномъ, поохавъ передъ тѣмъ маленько и сотворивъ не одинъ разъ молитву: «согрѣшихъ предъ Тобою, Господи, чревоугодіемъ, піанственнаго питія вкушеніемъ, обълденіемъ, невоздержаніемъ»...

Дюковъ тоже завалился на боковую. Одинъ только Стуколовъ остался свѣжимъ и бодрымъ... Когда сотрапезники потащились къ постелямъ, презрительно поглядѣлъ онъ на объ-

вышихся, сыть за столъ и принялся писать.

Часа черезъ полтора нгуменъ и гости проснулись. Отецъ Спиридоній притащилъ огромный м'єдный кунганъ съ холоднымъ пгристымъ малиновымъ медомъ, его пе замедили опорожнить. Посят того отецъ Михаилъ сталъ показывать Па-

тапу Максимычу скить свой...

11 братскія кельн п хозяйственныя постройки срублены были изы толстаго кондоваго льса, а часовня, келарня и настоятельская «стая» изы такой лиственницы, что ее облюбоваль бы каждый строитель корабля. Все было пригнано вилотную, ничего не покосилось, ничего не выдалось ни впередь ни назадь. Не было на кельяхы ни вышекъ, ни теремковъ, никакихъ другихъ украшеній, зато глядыли онъ богатырскими покоями. Внутри келій не было такъ приглядно и нарядно, какъ въ женскихъ

<sup>\*)</sup> Поляника, или княженика — rubus articus; облѣника — hippophaë rhamnoides, растеть только за Уральскими горами.

скитахъ: больше, тижелые столы, широкія лавки на толстыхъ, въ цёлое бревно ножкахъ, изразцовыя печи и деревянныя, столярной работы, божницы въ углахъ—вотъ и все внутреннее убранство. Ни зеркальца, пи картинки на стѣнѣ, ни занавѣски, ни горшковъ съ бальзаминомъ и розанелью на окнахъ, столь обычныхъ въ Комаровѣ и другихъ чернераменскихъ обителяхъ, въ заводѣ не было у красноярской братіи. Только и было сходства съ женскими скитами въ опрятности и удушливомъ запахѣ ладана и восковыхъ свѣчъ. Въ сѣняхъ между кельями понастроено было несчетное число чулановъ, отдѣлышихся не жиденькими перегородками, а толстыми мшенными срубами. И вездѣ такъ широко и просторно. Не то что въ кельѣ, въ каждомъ чуланѣ съ привольемъ могла бы помѣститься любая крестьянская семья изъ степныхъ, безлѣсныхъ нашихъ губерній.

У отца Михаила заведенъ былъ особый порядокъ: общежитіе шло на ряду съ собственнымъ хозяйствомъ старцевъ. И монахи и бъльцы получали отъ обители пищу и одежду, но каждый имъть и свои деньги. На эти деньги и ъли послаще въ своихъ кельяхъ и илатье носили получие того, какое каждый годъ раздаваль имъ казначей. Большею частью старцы Божын изводили свои денежки на «утъщеніе», то-есть на чай да на хмельное и разныя къ нему закуски. Редкій день, бывало, пройдетъ, чтобъ честиме отцы не сбирались у кого-нибудь вкупь: чайку попить, пображничать да отъ писанія побесідовать; а праздникь придеть, у игумна утішаются, либо у казначея. Такъ и коротали дни свои земные ангелы, небесные же человьки, проводя время то на молитвь, то на работь, то за утьшенісмъ. Монастырь быль богатый, и братія весело поживала во всякомъ довольств'в и паже избыткъ.

На копный дворъ пошли, тамъ стояли лошади рослыя, жирныя, откормленныя, шерсть на нихъ такъ и лоснится. Сыплють имъ овса, задаютъ свиа безъ счета, безъ мёры, зато и кони были не чета деревенскимъ, мужичьимъ клячамъ, слоны слонами. На что хороши разгонныя лошади у Натапа Максимыча, да нѣтъ, далеко имъ до игуменскихъ. Залянули въ сараи, тамъ телъти здоровенныя, кибитки съ кожаными верхами и юфтовыми запонами, казанскіе тарантасы, и все это на желъзныхъ осяхъ съ шинами въ два пальца толщиной, все таково кръпко да плотио сработано и все такое повое, ровно сегодня изъ мастерской... Отправились на скотный дворъ, тамъ десятка четыре рослыхъ, жирныхъ холмогорскихъ коровъ, любо-дорого посмотръть, каждая корова тамбовской

барыней смотрить. А на итичномъ дворѣ куры всѣхъ возможныхъ породъ, отъ великановъ голландокъ, до крошекъ ппанокъ. Въ особомъ помъщенъи содержались гуси, утки, индъйки, цесарки, это ужъ такъ, для охоты и ради «утѣшенія» мірскихъ гостей, посѣщавшихъ честную обитель во время мясоѣдовъ.

Въ работныя кельи зашли, тамъ на монастырскій обиходь всякое діло ділають: въ одной кельіз столярничають и точать, въ другой бондарь работаеть, въ третьей слесарня устроена, въ четвертой иконописцы иншуть, а тамъ некарня, за ней квасная. Въ стороніз кузница поставлена. И вездіз кинить безустанияя работа на обительскую потребу, а иное что и на продажу... Еще была мастерская у отца Михаила, только онъ ея не показаль.

— Домовитый же ты хозяннъ, отецъ Миханлъ,— сказаль Патанъ Максимычъ, возвращаясь въ гостиницу.— Къ тебѣ

учиться вздить нашему брату.

- Охъ, ты, любезненькій мой! восклицаль игумень. Какой ты, право! Ужь куда тебѣ у нашего брата, убогаго чернца, учиться. Это ты такъ, только ради любви говоришь... Конечно, живемь подъ святымъ покровомъ Владычицы, нужды по милости христолюбцевъ, нашихъ благодътелей, не териимъ, а чтобъ учиться тебѣ у насъ хозяйствовать, это ты напрасное слово молвилъ.
- Не обыкъ я зря, съ вѣтру говорить, отецъ Михаилъ, рѣзко подхватилъ Патаить Максимычъ. Коли говорю, значитъ, дѣло говорю.
- Ну, ну, касатикъ ты мой! ублажалъ его игуменъ, замътнвъ подавленную всиышку недовольства. — Ну, Христосъ съ тобой... На утъшительномъ словъ благодаримъ.

И низко-пренизко поклонился Патану Максимычу.

— Живеть у меня молодой парень, на всё дёла руки у него золотыя, — спокойнымъ голосомъ продолжалъ Патапъ Максимычъ. — Приказчикомъ его сдёлалъ по токариямъ, отчасти по хозяйству. Больно приглянулся онъ миё — башка разумная. А я старъ становлюсь, сыновьями Господь не благословилъ, помощниковъ пётъ, вотъ и хочу я этому самому приказчику не вдругъ, а такъ, знаешь, исподволь, помаленьку демовое хозяйство на руки сдать. . А тамъ что Богъ дастъ...

— Что-жъ, діло доброе, коли человікть надежный. Облегченіе отъ трудовь получишь, болізный ты мой,— говориль

отець Михаиль.

— Надежный человъкъ, — молвить Патанъ Максимычъ. — А говорю это тебъ, отче, къ тому, что если, Богъ дастъ, увърюсь я въ нашемъ дѣлѣ, такъ я этого самаго Алексѣя къ тебѣ съ извѣстьемъ пришлю. Онъ про это дѣло знаетъ, исредъ нимъ не тапсь. А какъ будетъ онъ у тебя въ монастырѣ, покажи ты ему все свое хозяйство, поучи парня-то... И ему пригодится, и мнѣ на пользу будетъ.

— Ладно, хорошо, любезненькій ты мой, все покажу, обо всякомъ дёлё разскажу, — отвічаль шумень. — Что-жъ, какъ

ты располагаешься?.. Въ городъ отсюда?

— Сегодня же вы городъ, — сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Погости у насъ убогихъ, гость нежданный да желанный. побудь съ нами денекъ-другой, дай наглядёться на себя, любезненькій ты мой, — уговаривалъ отецъ Михаилъ.

Но Патанъ Максимычъ не внималъ уговорамъ и велълъ

запрягать лошадей.

На разставаны написаль онъ записочку и подаль ее отцу

Миханлу.

— Пошли ты, отче, съ этой запиской работника ко мив въ Красную Рамень на мельницу, — сказалъ онъ: — тамъ ему отпустятъ десять мъшковъ крупчатки... Это честной братіп ко Христову дню на куличи, а воть это на сыръ да на красны яйца.

II вручиль отцу Михаилу четыре сотенныхъ.

— Ахъ, ты, любезненькій мой!.. Ахъ, ты, кормилецъ нашъ! — восклицаль отецъ Михаилъ, обнимая Патана Максимыча и цълуя его въ плечи. — Пошли тебъ Господи добраго здоровья и успъха во всъхъ дълахъ твоихъ за то, что памятуешь сира и убога... Ахъ, ты, касатикъ мой!.. Да что это, право, мало ты погостилъ у насъ? Проглянулъ какъ молодой мъсяцъ, глядь, анъ ужъ и нъть его.

Нельзя, отче, нельзя, пора мий, и то замышкался... Дома

есть нужныя дела, — отвечаль Патапъ Максимычъ.

— Не забудь же насъ, убогихъ, не покинь святую обитель... Охъ, ты, любезненькій мой!.. Постой-ка, я на дорогу бутылочку тебѣ въ сани-то положу... Эй! отецъ Спиридоній!.. Положи-ка въ кулечекъ облѣпихи бутылочки двѣ либо три, нолюбилась давеча она благодѣтелю-то, да поляниковки положь, да морошки.

 Напрасно, отче, право, напрасно, — отговаривался Патапъ Максимычъ, по долженъ былъ принять напутственные дары

отца игумна.

Паломникъ съ утра еще жаловался, что ему нездоровится. За объдомъ почти ничего не ълъ и вовсе не нилъ. Когда отецъ Михаилъ водилъ Патана Максимыча по скиту, онъ прилегъ, а теперь слабымъ, едва слышнымъ голосомъ увърялъ

Патапа Максимыча, что совсемъ разнемогся: головы не мометь поднять.

— Повзжай ты въ городъ съ Сампсонъ Михайлычемъ, — говорилъ онъ: — а я здёсь, Богъ дасть, пообмогусь какъ-ни-

будь... Авось эта хворь не къ великой бользни.

— Да какъ же мы безъ тебя, Якимъ Прохорычъ?..—заговорилъ-было Патанъ Максимычъ.— Съ тобой-то бы лучие, ты бы и самъ увврился... Дъло-то было бы тогда безъ всикаго сумивнія.

- Й теперь знаю, что оно безо всякаго сумнѣнія, ты вѣдь только бома невѣрный, сказалъ Стуколовъ. Нѣтъ, не по-ѣду... не смогу ѣхать, головушки не поднять... Охъ!.. Такъ и горитъ на сердцѣ, а въ голову ровно молотомъ бъетъ.
  - -- Когда-жь свидимся? -- спросиль Патапь Максимычь.
- Да ужъ, видно, надо будеть въ Осиповку прівхать къ тебѣ, со стонами отвѣчаль Стуколовъ. Коли Господь подниметь, праздникъ-оть я у отца Михаила возьму... Охъ!.. Господи помилуй!.. Стрѣльба-то какая!.. Хворому человѣку какъ теперь по распутицѣ ѣхать?.. Охъ... Заступнице усердная!.. А тамъ на Өоминой къ тебѣ буду... Охъ!.. Уксусу бы мнѣ, что ли, къ головѣ-то, либо капустки кочанной?..

Отецъ Спиридоній и уксусу и кочанной капусты принесъ. Стуколову обложили голову, но онъ начиналь бредить, заговориль объ Опоньскомъ царстві, объ Египті. о Білой-Криниці.

— Эка бъдняга! Какъ его размочалило! Гляди-ка-сь, — тужиль, стоя, Патанъ Максимычь.

Делать нечего, повхаль съ однимъ Дюковымъ.

Отецъ игуменъ со всею братіей соборив провожаль новаго монастырскаго благодітеля. Сначала въ часовню пошли, тамъ канонъ въ путь шествующихъ справили, а тутъ до вороть шли півши. За воротами еще разъ перепрощался Патацъ Максимычъ съ отцомъ Михаиломъ и со старшими пноками. Напутствуемый громкими благословеньями старцевъ и громкимъ лаемъ бросавшихся за повозками монастырскихъ исовъ, різво покатиль онъ по знакомой уже дорожків.

Проводивъ гостя, отецъ Михаилъ пошелъ въ гостиницу къ

разбольвшемуся паломнику.

— Ахъ, ты, старый дуракъ! — вскричалъ больной, вскочивъ съ мѣста и швырнувъ съ головы капусту. — И рѣчью говорено тебѣ, и на письмѣ тебѣ писано, а ты, кисельная твоя голова, что надълалъ?.. А?..

-- Что-жъ я такого надълаль, Якимушка?.. Кажись, двло-

то клентся, - трусливо говорилъ отецъ Михаилъ.

— Клентся! — передразниль игумна Стуколовъ. — Клентся! Шайтанъ, что ли, тебъ въ уши-то дунулъ уговаривать его въ городъ ѣхать? Для того развъ я привозилъ его? Ахъ, ты, безумный, безумный, шитая твоя рожа, вязаный носъ!

— Да что-жъ ты ругаешься, Якимушка?.. Въдь онъ и безъ того хотълъ въ городъ ѣхать, — оправдывался игуменъ. — Какъ же бы и перечить-то сталъ сму, самъ разсуди.

— Твое діло было увітрять его, тебіт надо было говорить, что въ городъ не но что іздить... А ты что нонесъг... Эхт., ты, фофанъ, въ землю вконанъ!.. Ну, если-бъ онъ сунулся въ городъ съ силантьевскимъ-то пескомъ?.. Самъ знасшь, каковъ онъ... Пронали-бъ тогда всв мои труды и хлоноты.

— Прости Христа ради, — отвѣчаль отець Михаиль. — Признаться, этого мнѣ и на умъ не вспадало.

— То-то и есть. На умъ ему не вспадало!.. Эхъ, ты, со-сновая голова, а еще игуменъ!.. Поглядъть на тебя съ бороды, какъ есть Авраамъ, а на дѣлѣ сосновый чурбанъ, — продолжалъ браниться паломникъ. — Знаешь ли ты, старый хрычь, что твоя болтовня худо-худо мий въ триста серебромъ обоплась?.. Да эти деньги у меня, брать, не пропація, ты мив ихъ вынь да положь... Много ли даль Патанъ на яйна?.. Подай сюда...

— Да ты постой, погоди, не сбивай меня съ толку. молиль отепь Михаиль, отмахиваясь рукою, — Скажи путемъ,

про какія ты деньги поминаешь?..

- Какъ бы ты ему не совътовать въ городъ фхать, онъ бы не вздумаль этого, — сказаль Стуколовъ. — Чапуринъ совсьмъ въ тебѣ увѣрился, стоило тебѣ слово сказать, ни за что бы онъ не поѣхалъ... А ты околесную понесъ... Да чутьбыло и про то дело не проболтался... Не толкин я тебя, ты бы такъ все ему и выложилъ... Эхъ, ты, ворона!..

Творя шопотомъ молитву и перебирая лестовку, смиренно слушать отецъ Михаилъ брань и попреки паломника. По всему видно было, что онъ ужъ не хозяннъ, а безотвътный

рабъ Стуколова.

— Про какія же деньги ты спративаеть, Якимушка? робко спросиль онъ. — Кажись, мы съ тобою въ расчеть...

- Силантьевъ песокъ подмѣнить надо было... Понялъ?.. Покамъсть Чапуринъ парился, я ему сибирскато на триста цвлковыхъ засыналь.
- Ловко же спровориль ты, Якимушка, съ довольной улыбкой отвътиль игуменъ. — Подай тебъ Господи добраго здоровья...

— Деньги подай, — протягивая руку, сказаль Стуколовъ. --

Аля того и хворымъ прикинулся я, для того и остался здёсь, чтобы кровныя денежки мон не пропали... Триста цілковыхъ!..

- Ла какъ же это. Якимушка?.. За что-жъ мнъ платить. касатикъ?.. Полно, любезненькій мой, — лебезиль передъ па-

ломникомъ отецъ Михаилъ.

— Жалкихъ рвчей на меня не трать, — сухо отвътилъ ему Стуколовъ. — Слава Богу, не вечоръ другъ дружку спознали. Деньги давай!.. Ты наоолгаль, ты и въ отвътъ.

— Ну такъ и быть, гръхъ пополамъ — бери полтораста,

- Якимушка, сказаль отецъ Михаиль. А ты узоровъ-то не разводи!.. Самъ знаешь цѣну сибирскому неску. Сказано, триста, и дело съ концомъ, - решительно отвѣчалъ Стуколовъ. — Спорить со мной не годится.
- Да уступи сколько-нибудь, возьми хоть двв сотенныхъ, торговался игуменъ.
  - Деньги, крикнуль паломникъ, схвативъ его за руку.
- Ну, двъсти изтъдесятъ, молитъ игуменъ, жалобно глядя на Стуколова.
  - Говорять тебѣ, деньги! на всю гостиницу крикнулъ

Дрогнуль отецъ Михаилъ, отсчиталь изъ денегь, данныхъ Патаномъ Максимычемъ, триста целковыхъ и подаль ихъ Стуколову. Тоть, не торопясь, вынуль изъ кармана истасканный кожаный бумажникъ и спряталь ихъ туда.

— Теперь о ділів потолкуємь, — сказаль онъ спокойнымь голосомь, садясь на кресло. — Садись, отче!

Игуменъ сълъ и опустиль голову. «

- Съ монмъ нескомъ Чапуринъ увбрится, —началъ наломникъ. — Этотъ песокъ хоть на монетный дворъ — настоящій. Увърившись, Чапуринъ бумагу поднишеть, три тысячи на ассигнаціи выдасть мив. Недвли черезь три послів того надо ему тысячъ на шесть ассигнаціями настоящаго песку показать, — вотъ, молъ, на твою долю сколько выручено. Тогда онъ иятидесяти тысячь цілковыхъ не ножаліветь... Поняль?
  - Дальше-то что же? спросиль игуменъ. Чать, не внервой, — отвітиль паломникъ.
- Опасно, Якимушка, боязно. Чапуринъ не кто другой. Со всякимъ начальствомъ знакомъ, къ губернатору вхожъ... Не погубить бы намъ себя, - говориль игуменъ.
  - Обработаемъ, Вогь милостивъ, сказаль на то Стуколовъ.
- - Развъ насчетъ картинокъ \*)? Туть бы смирно сидълъ? прищурясь, молвиль игуменъ.

<sup>\*)</sup> Фальшивыя ассигнація.

- На картинки не пойдеть. Объ этомъ и поминать нечего, отвъчалъ ръшительно Стуколовъ. Много-ль у теби земляного-то масла?
- Немного наберется, отвъчаль игуменъ. Къ маслениць осетровъ привезли полуфунта не нашлось.
  - Ожидаешь еще?
  - Къ празднику объщались.
  - -- Сколько?
- Вѣрно сказать не могу, отвѣчаль игуменъ. Съ сибиряками-то въ послѣдній разъ я еще у Макарья вѝдѣлся; обѣщали за зиму фунтовъ пятокъ переслать, да воть что-то не шлютъ.
- По крайности шесть фунтовъ надо Чапурину предоставить, раздумывалъ Стуколовъ.

У Дюкова, можеть, есть?.. — сказаль отець Михаиль.

— Ни зернышка, — отвъчалъ паломникъ.

-- Здъшнимъ досыпать?

— Что пустяки-то городить!.. Хлоночи, на **Ооминой бы** шесть фунтовъ сибпрскаго было... А теперь ступай. Къ вечеру подводу наряди!..

— Куда-жъ ты? — спросилъ игуменъ.

— A тебъ что за дъло? — сказать паломникъ. — Ступай съ Богомъ, не мъщай... Миъ надо еще письмо дописать.

Отецъ Михаилъ помолился на иконы, низко ноклонился сидъвшему паломнику и пошелъ-было изъ гостиной кельи. Стуколовъ воротилъ его съ полудороги.

- - Картинокъ много? - спросилъ онъ.

— Есть, — шопотомъ отвътнаъ отецъ Михаилъ.

— Много-ль?

- Синихъ на двъ тысячи, красныхъ на три съ половиной...
- Что лѣниво сталъ работать? слегка усмѣхнувшись, молвилъ паломникъ.
- Боязно, Якимушка, прошенталъ игуменъ, наклонясь къ самому уху Стуколова. Навзды пошли частые: намедни исправникъ двое сутокъ выжилъ, становой прівзжалъ... Долго-ль до бізды?..
- Чать не каждый день навзжають, а запоры у тебя крвикіе, собаки злыя больно-то трусить, кажись бы, нечего... фавай красныхъ, за кажду сотню по двадцати рублевъ «романовскими» \*).
  - По тридцати намедни платили, молвилъ игуменъ.

<sup>\*)</sup> Такъ фальшивые монетчики зовуть настоящія ассигнацін, по родовой фамилін Государя.

— Была ціна, стала другая. Неси скорій, нолучай семьсоть рублей государевыхъ, — сказалъ Стуколовъ. — Обидно будеть, Якимъ Прохорычъ, право, обидно. Ни-

когда такой цвны не бывало.

- Мало-ль чего прежде не бывало, - подхватилъ Стуколовъ. — Прежде въ монастыряхъ и картинокъ не писали, а пон'в вотъ пишутъ. Всякому дневи довлеть злоба его.

— Прикинь хошь нять рубликовь, — жалобно просиль отець

Миханлъ.

- Сказано, двадцать, копейки не прикину,

— Ну, три рублевика!

— Ахъ, отче, отче, — покачивая головой, сказаль отцу Михаилу наломникъ. — Люди говорятъ — человъкъ ты умный, на свъть живень довольно, а того не разумъень, что на твоемъ товаръ торговаться тебъ не приходится. Ну, не возьму я твоихъ картинокъ, кому сбудешь?.. Не на базаръ везти!.. Бери да не хнычь... По рублику пристегну беззубому на орѣхи... Иеси скорве.

— По два бы прибавиль, касатикь, — клянчиль игумень. —

Любезненькій ты мой!.. Право, обидно!

— Не ври, отче, надокть — неси скорке.

- А синихъ не надо? - спросилъ отецъ Михаилъ.

— Синихъ не надо.

-- Что такъ? Взяль бы ужъ заодно.

- ('инихъ не надо? - стоялъ на своемъ паломникъ.

- Не все-ль одно? Взялъ бы ужъ и синія. Я бы по двадиати отдаль.
  - Конейки не дамъ, ръшительно сказалъ Стуколовъ.

— Да чамъ же она теба стали противны? Кажись, картинки

хорошія, — уговариваль нгумень.

— То-то и есть, что не хорошія, — подхватиль Стуколовъ. — Сленой увидить, какого завода. Тебе бы лучше ихъ вовсе не тяпать. Не ровень часъ, влопаешься.

— Сбывали же прежде, Якимушка, — молвилъ игуменъ. — Авось, Богъ милостивъ, и теперь сбудемъ... Дай хоть по

восьмнадцати.

— И въ руки такую дрянь не возьму, — отвѣчаль паломникъ. — Погляди-ка на орла-то — хорошъ вышелъ, нечего сказать!.. Курица, не орель, да еще одно крыло меньше другого... Мой совътъ: спусти-ка ты до гръха весь пятирублевый струменть въ Усту, кое мъсто поглубже. Право...

— Пожалуй, что и такъ, — согласился игуменъ. — А послъдышки-то взяль бы, родной, право... Не обидь старика, Якимушка... Такъ ужъ и быть, бери по пятнадцати романовскихъ.

— Не надо... Неси красныя...

Замялся игуменъ на мёстё, по Стуколовъ такъ на него крикнулъ, что тотъ почти бёгомъ побёжалъ изъ гостиницы.

Минуть черезъ пять отецъ Михаилъ принесъ красныя картинки и получилъ отъ паломника семьсотъ рублей. Долго опытный глазъ игумна разсматривалъ на свътъ каждую бумажку, мялъ между пальцами и оглядывалъ со всъхъсторонъ.

Якимъ Прохорычъ усълся дописывать письмо.

Переглядъвъ бумажки, игуменъ заговорилъ-было съ паломникомъ, называлъ его и любезненькимъ и касатикомъ; но касатикъ, не поднимая головы, махнулъ рукой, и среброкудрый Михаилъ побрелъ изъ кельи на цыпочкахъ, а въ сѣняхъ строго-настрого наказалъ отцу Спиридонію самому не входить и никого не пускать въ гостиную келью, не номѣшать бы Якиму Прохорычу.

## Глава семнадцатая.

Пріятель, къ которому изъ Красноярскаго скита провхаль Патапъ Максимычъ, былъ отставной горный чиновникъ Колышкинъ. Громко и честно держалось на Волгв имя его. Два парохода у него бъгало, съ Низу пшеницу до Рыбинска возили. Славно бъгали, а лучше того зарабатывали. Не то что какіе-нибудь одиночные нароходчики, — общества, компанін завидовали діламъ Сергіня Андрента. Тіз сердечные, бывало, бьются на пристаняхъ чуть не до водополи, закликаютъ кладчиковъ, задаютъ ишеничникамъ дорогіе об'яды, дюжинами ставять передъ ними отборныя вина, проигрывають имь вътрынку да въ горку, а Сергъй Андреичь лежить себъ на дивань да сигаркой попыхиваеть. Еще съ середки зимы у него ни заботь ни хлопоть, на всв путины клади готовы и условія подписаны. Какъ же пароходчикамъ не завидовать Колышкину, какъ не стараться ему ножку подставить?.. Дело известное: счастливымъ быть — всвиъ досадить... А Сергва Андреичъ будто не замвчаеть, что глядять на него не дружески, смвиками да шутками ото всякаго норовить отойти... А чтобъ кто Сергью Андреичу повредиль хоть какою малостью, того не случилось. Охота вредить была, да спорыны не было...

Душевный человѣкъ быль этотъ Сергѣй Андреичъ. Гдѣ онъ— тамъ и смѣхъ и веселье, вонъ изъ бесѣды — хмара на всѣхъ... Любилъ шутку сшутить, людей посмѣшить, себя позабавить. А кто людей веселить, за того свѣтъ стоить... И

любили его, особливо простой народъ.

Съ рабочими былъ строгъ: всяко лыко у него въ строку. Зорко на двло глядвль: малости не спускаль. Ни прогула ни безнорядка, бывало, не простить, зато ко всемъ справедливъ быль. И рвались же къ нему на службу, а кто попалъ, тоть за хозяина и за его добро радъ бываль и въ огонь и въ воду. Тымъ любъ быль простонародью Сергый Андренчь, что не было въ немъ ни спеси, ни чванства, ни гордости... Другой, наживя богатство, вздуется какъ тъсто на опары... близко не подходи: шагаеть журавлемь, глядить козыремь и кромъ своего же брата богатея знать никого не хочеть. Сергый Андреичъ былъ не таковъ... Приди къ нему въ объденный чась хоть самый последній кочегарь-- честь ему и місто, хоть туть губернаторь сиди. Говорили Колышкину пріятели: зачьмъ же такъ ділаетъ, хорошихъ людей обижаетъ, сажая за одинъ столъ со всякою чернотой да мелкотой. «До Бога намъ далско, —отвътить, бывало, Сергьй Андренчь. — Верстаться съ Господомъ персти земной не приходится, а у Него Свъта за небесной трапсзой иной ницій выше парей сидить... А ято что?.. Знатнъй Бога-то, что ли?.. Аль родомъ-породой выше Его?.. Ивть, братцы, самъ я не княжой, не дворянской крови. самъ изъ мужиковъ... Родитель мой на заводъ въ засыпкахъ \*) жиль, такъ мив гордиться чемъ стать?» Дивовались Сергею Андренчу, за угломъ подсмънвались, за глаза никогда... Да и совъстно было смъяться, глядя на его голубые, лучистые глаза, что искрились умомъ, горіли добромъ и сіяли Божьею правлой...

Родомъ съ Урала былъ. На одномъ изъ тамошинхъ гориыхъ заводовъ родитель его крѣностнымъ мастеромъ значился. Сызмала до смерти кержачилъ опъ \*\*). Человътъ былъ домовитый, залежна копейка у иего водилась, хотъ и не гораздо большая. Выла у Андрея Колышкина жена добрая, смиренная, по хозяйству заботная. — Анной звали, былъ сынъ Сергъй да дочка Маринушка... Жили себъ Колышкины тихо да ладно, Бога хваля, ближияго любя. И промаячили бы въкъ свой на заводъ, если-бъ юркость да затъйность Сережи не повернули

вверхъ диомъ всю ихнюю жизнь.

Шустрый мальчонокъ рось, смътливый, догадливый, развеселый такой. Десяти лътъ ему не минуло, и онъ ужъ всъ заводскія итсни зналь наизусть, такъ и заливается, бывало,

Васыпкой на горныхъ заводахъ зовется рабочій, что въ доменную печь «товаръ» (уголь, флюсъ, руду и толченый доменный сокъ) засыпаетъ.

<sup>\*\*)</sup> Кержачить — въ Пермской губерини значить раскольничать, кержакъ — раскольникъ. Это слово произошло отъ того, что первые раскольники, поселившеся на Уралъ (въ дачахъ Демидовскихъ заводовъ) въ первыхъ годахъ XVIII въка, пришли съ Керженца.

звонкимъ голоскомъ на запольныхъ \*) хороводахъ. СережЪ семь лъть минуло, и отепт, помолясь пророку Науму, чтобъ отрока Сергья на умъ наставиль, даль сму въ руки букварь да указку и принялся учить его грамотв. По вечерамъ, какъ родитель, бывало, съ домны аль съ вагранки \*\*) домой воротится, долбить передъ нимъ Сережа: «Азъ, ангелъ, ангельскій, архангель, архангельскій», а утромь тихонько оть матери бѣжитъ въ заводское училище, куда родители его не пускали, потому что кержачили... и думали, что училище то басурманское. Тамъ-де учать бритоусы, да еще по гражданской грамоть, а гражданская грамота святыми отцами не благословенная, пошла въ міръ отъ антихриста. Опять же въ заводскомъ училищъ цифирной мудрости учать, а цифирь-наука богоотводная... Такъ судили-рядили Сережины отецъ съ матерью, а онъ бъгаетъ себъ да бъгаетъ въ училище, а чему тамъ учится, отъ родителей держить въ тайнъ.

Не дошель старикъ Колынкинъ съ сыномъ до «свять, святитель», а тотъ ужъ по толкамъ и по титламъ читастъ. Засадилъ за Часословъ, а онъ перву каеизму такъ и ръжетъ... Диву засынка дался, что за сынъ такой у него уродился!.. Десяти годовъ нътъ, а онъ псалтыръ такъ и деретъ, хотъ по мертвымъ читатъ носылай. «Малъ малынокъ—а мудрые пути въ себъ кажетъ...» — думаетъ отецъ. Далъ ему минею мъсячную, далъ минею цвътную — Сережъ все ин почемъ... Чему еще учитъ?.. Одиннадцати годовъ нътъ, а мальчуганъ всю кержацкую мудростъ произошелъ... И учитъся больше нечему... «И откуда мнъ сіе? — раздумываетъ старикъ. —Ужъ пе въ семъ ли отрочати чаяніе нашей благочестной въры лежитъ? Не отъ моего-ль рожденія гласъ въщанія произыдетъ, не отъ него-ль послъдуетъ утвержденіе старой въры отцовъ нашихъ?»

А между тъмъ Сережа, нграючи съ ребятами, то меленкувътрянку изъ лутошекъ состроитъ, то круподерку либо толчею сладитъ, и все какъ надо быть: и меленка у него мелеть, круподерка зерио деретъ, толчея съмя на сбойну бъстъ. Сводилъ его отецъ въ шахту \*\*\*), онъ и шахту сталъ на завалинкъ рыть.

Въ то время изъ чужихъ краевъ прівзжаль на заводъ его

\*\*) Домна — большая чугунноплавильная печь. Вагранкой называется

малая чугуннолитейная печь.

<sup>\*)</sup> Запольными хороводами зовутся ть, что бывають вив завода (ссления при заводахъ зовутся заводами же). Запольемъ зовстся на Уралъ недальнее моле.

<sup>\*\*\*)</sup> Колоденъ для добыванія рудъ.

владълецъ. Лътнимъ вечеромъ, проходя мимо дома Колышкиныхъ, замътилъ онъ мальчугана, копавшагося подъ окнами. Это Сережа шахту закладывалъ. Полюбилось это барину, поправилась и юркость мальчика, его свътлый, умный взоръ. Разговорился опъ съ Сережей, и вспало на мысль ему, что изъ засыпкина сына можетъ онъ сдълать знаменитаго человъка, другого Ломоносова — стоитъ только наукамъ его обучитъ. Наутро старика Колышкина въ контору позвали, вольную для сына выдали и приказъ объявили: снаряжать его дли отправки въ Питеръ съ золотухой \*).

Лень -- денской безъ шапки, мрачно понуривъ голову, простоялъ засыпка подъ барскими окнами, съ утра до вечера возл'в него выла и голосила Анна, Сережина мать... Баринъ остался непреклоннымъ. Завидъвъ его, Анна ринулась ницъ и, судорожно хвативъ за ноги барина, зачала причитать отчаяннымъ, нечеловъческимъ голосомъ. Баринъ очень удивился, но не могъ понять материнскаго вопля; по-русски не больно гораздъ былъ... А мать молила его, заклинала всёми святыми не басурманить ея рожденія, не поганить безгрѣшную душу непорочнаго отрока нечестивымъ ученьемъ, что отъ Бога отводить, къ бъсомъ же на пагубу приводить... Насилу оттащили... Не обощлось безъ пинковъ и потасовки, а когда старикъ хотъль отнять жену у десятскихъ, и ему вельно было десятка два засыпать... Столь горячо радбль заводскій баринь о насажденін наукъ въ Россіи... Взглядывая на озлобленные глаза засынки, на раскосмаченную Анну и плакавшаго навзрыдъ Сережу, утышаль онъ мальчика сладкими ръчами, подарилъ ему парижекихъ конфетъ и минлъ о себъ, что самому Петру Великому будеть онъ въ вёрсту, что онъ прямой продолжатель славныхъ его діяній — ввожу, дескать, разума світь вы темный дикій народъ.

Раннимъ утромъ другого дня тронулась съ завода золотуха. Сережу увезли. Къ вечеру старикъ Колышкинъ съ женой и четырнадцатилътнею Маринушкой безъ въсти пропали...

Межъ тъмъ заводскій баринъ, убоясь русской стужи, убрался въ чужіе края, на теплыя воды, забывъ про петровскую свою работу и про маленькаго Колышкина. Забылъ бы и Русь, да не могъ: изъ пъдръ ея зябкій баринъ получалъ свои доходы.

Попавъ на дорогу, Сережа съ пути не свернулъ. Вышелъ изъ него человѣкъ умный, сильный духомъ, работящій. Кончивъ

<sup>\*)</sup> Обозъ (транспортъ) съ золотомъ, серебромъ и драгоцънными камиями, отправляемый раза по два въ годъ.

ученье, поступиль онъ на службу на сибирскіе казенные заводы, а потомъ работаль на золотыхъ промыслахъ одной богатой компаніи.

Пробажая въ Сибирь, цёлый мѣсяцъ Сергѣй Андренчъ прожилъ на родномъ Уралѣ. Про отца съ матерыо все развѣдывалъ: куда дѣлись, что съ ними сталось... По ровно вихремъ снесло съ людей намять про Колышкиныхъ.

Потужилъ Сергъй Андреичъ, что не привелъ его Богъ поклониться съдинамъ родительскимъ, поплакать на изсохшей груди матери, привътить любовью сестру родимую, и поъхалъ на старое пенелище, на родной заводъ — хоть взглянуть на

мвста, гдв протекло двтство его...

И па заводѣ про его стариковъ ни слуху пи духу. Не нашелъ Сергѣй Андрентъ и дома, гдѣ родился онъ, гдѣ позналъ первыя ласки матери, гдѣ явилось въ душѣ его первое сознаніе бытія... На мѣстѣ стараго домика стоялъ высокій каменный домъ. Изъ раскрытыхъ оконъ его неслись пѣсни, звуки торбана, дикіе клики пьяной гульбы... Вверхъ дномъ поворотило душу Сергѣя Андренча, бѣжалъ онъ отъ трактира и тотчасъ же уѣхалъ изъ завода.

Въ Сибири Колышкинъ работалъ умно, неустанио и откладывалъ изъ трудовыхъ денегъ конейку на черный день. По не мимо пословица молвится: «отъ трудовъ праведныхъ не наживешь палатъ каменныхъ»... Свъковать бы въ денно-нощныхъ трудахъ Сергъю Андреичу, если-бъ нежданно-негаданно не повернула его судьба на иной путь. Вспомнили про сынка

родители, за гробомъ его всномнили.

Какъ-то разъ зимиимъ вечеромъ сидътъ Колышкинъ одинъ въ своей рабочей комнатъ, тишина была мертвая, только изъ сосъдней горницы раздавались мърные удары маягника... Вдругъ кто-то кашлянулъ сзади его. Обернулся Сергъй Андреичъ — видитъ старика въ длипополой, осынанной снъгомъ сибиркъ съ запидивълой отъ мороза густой бородой. У него въ рукахъ сундучокъ тагильскаго дъла \*), окованный расписною жестью.

— Что тебь? — вскочивъ съ мъста, спросилъ старика Ко-

лышкинъ.

— До твоей милости, Сергви Андреичь, — хриплымъ, едва слышнымъ голосомъ отвъчалъ старикъ.

— Кто ты, откуда?

<sup>\*)</sup> Въ Тагият (Верхотурскаго увзда) дълають желвзиые подносы и супдуки изъ кедроваго дерева, обивають желвзомъ или жестью, раскрашивають яркими красками и кроють прочнымъ лакомъ. Эти произведения зопутея «тагильскимъ дъломъ».

- Странникт, о Христ'в Інсус'в, отозвался нев'вдомый гость. Посылочку принесъ, прибавиль онъ, ставя передъ Колышкинымъ сундучокъ и возл'в него ключъ.
  - Отъ кого? спросилъ Сергъй Андреичъ.
  - Изъ лесовъ, отвечалъ странникъ.
- Изъ какихъ лѣсовъ?.. Отъ кого?.. спрашивалъ Кольшкинъ, а самъ, наклонясь, сталъ разсматривать сундучокъ.

Отвита не было. Оглянулся Сергий Андреичь, странника слудь простыль. Ни на дворю ни на улици не нашли его. Прислуга Колышкина не видала даже, ни какъ онъ въ домъ вошель, ни какъ вышель.

Отперъ сундучокъ Сергъй Андреичъ. Въ немъ свертокъ и письмо, писанное уставомъ.

Сталь читать:

«Его благородію господину Сергью Андренчу Колышкину грышнаго инока Серапіона землекасательное поклоненіе съ пожеланіемъ добраго здравія и всякаго земнаго благополучія. За извыстіе даемъ вашему благородію, что мимошедшаго септемврія въ седьмый день, проживавшій въ нашемъ убогомъ братствь болье триццати годовъ инокъ схимникъ Агапитъ отъ сея временныя жизни въ вычныя преселися... А отходя сего свыта, заповыдать мин, недостойному, молитися о немъ, къ вашему благородію, яко сыну по илоти, справить сію посылку. Засимъ прекратя письмо сіе, остаемся доброжелатели вашего благородія, грышный инокъ Серапіонъ съ братіею».

Ни числа, ни мъсяца, ни мъста, откуда письмо.

Въ сверткъ лежало пятнадцать тысячъ рублей. Шесть тысячъ были завернуты въ особую бумажку, съ надписью: «лъта 7343, іулія въ 21 день преставися инокиня Агнія... Лъта 7345, януарія 15 дня преставися дъвица Ма-

рина».

Только!.. Воть и всв вксти, полученныя Сергвемъ Андреичемь отъ отца съ матерью, отъ любимой сестры Маринушки. Много воды утекло съ той поры, какъ оторвали его отъ родной семьи, лътъ пятпадцать и больше не видался онъ со сродниками, давно привыкъ къ одиночеству, но, когда прочиталь письмо Серапіона и записочку на сверткъ, въ сердцъ у него захолонуло, и Божій міръ пустымъ показалея... Гровь не вода.

Гдв, въ какихъ лісахъ, въ какихъ пустыняхъ дожили свой вікъ старики?.. Въ какихъ обителяхъ вічный сонъ смежилъ ихъ очи? На склонів ли Уральскихъ горъ, въ пустыняхъ ли Невьянскихъ и Тагильскихъ, иль между Осинскими сход-

цами \*), иль на славномъ по всему старообрядству Иргизь, или въ лѣсахъ Керженскихъ-Чернораменскихъ?.. Никому не узнать!.. Далеко и вширь и вдаль раскинулась земля Святорусская... Кто изочтетъ въ ней дебри, лѣса и пустыни? Кто извѣдалъ въ ней всѣ «сокровенныя мѣста», гдѣ живутъ и долго еще будутъ жить «люди подъ скрытіемъ», кинувшіе постылую родину «сходцы», доживающіе вѣкъ свой въ незнаемыхъ міру дебряхъ, вдали отъ людей, отъ большихъ городовъ и селеній?.. Развѣ вольный вѣтеръ, что летаетъ отъ моря до моря, да солице ясное знаютъ про всѣ мѣста сокровенныя!.. Да, они только вѣдали, гдѣ кончили жизпь старики Кольшикины...

Но отчего-жъ они, посылая единородному сыну наслёдство, не послали ему ни привътнаго слова, ни родительской ласки, ни даже благословенья?.. Понималь это Сергый Андреичъ... Схимнику Аганиту, инокинъ Агнін горный чиновникъ былъ чужь человікь. Не рознь сословія — рознь віры разлучила стариковъ съ любимымъ сыномъ... Суровъ, жестокъ завътъ старообрядскій: «не подобаеть родительское благословеніе препочати сыну инконіанину». Коротенькой запиской отецъ съ матерью какъ будто говорили Сергъю Андреичу: «прими оть родившихъ тебя тлънное земное наслъдіе, но за гробомъ ивть тебв части съ нами... И блудникъ, и тать, и убійца наследують жизнь вечную, еретика же самая кровь мученическая очистить не можеть. Неть тебе части съ нами... Кое убо общение Христу сь Веліаромъ?» Такія жестокія понятія казались бы несовместными съ добродушіемъ мягкосердаго, любвеобильного нашего народа. Русскому человъку нътъ ничего на свътъ дороже любви родительской, нътъ ничего краще семейнаго лада... Откуда-жъ взялась такая жестокость, столь обычная между старообрядцами?.. Изъ чужихъ краевъ она принесена, чуждыми учителями на Русь навъяна... Безсердечные византійцы, суровые слагатели отшельническихъ уставовъ, дышащіе злобой обличители еретичества древнихъ лѣтъ, мертвящими буквами своихъ писаній нав'яли на нашу добрую страну тлетворный духъ ненависти... Лукавый духъ злобы, подъ видомъ свътлаго благочестія, усиблъ проникнуть даже въ такую крѣпкую, въ такую твердую и любительную семейную среду, какова русская... Сильна была Византія ковар-

<sup>\*)</sup> Такъ на востокѣ Европейской Россіи и въ Сибири говуть выходцевъ изъ разпыхъ губерній, поселившихся въ обширныхъ, неизвѣданныхъ еще лѣсахъ. Опи живуть не только въ разбросанныхъ по лѣсу зимницахъ и кельяхъ, по иногда цѣлыми деревеньками, не зная ни ревизій, ин податей и никакихъ повниностей.

ствомъ, лестью да хитростью... «Суть же греци льстиви даже до сего дни» — давно сказано и върно сказано первымъ русскимъ писателемъ. Только за то и спасибо Византіи, что по ея милости Русская земля съ римскимъ папой пе зналась...

Прошель годь-другой послѣ полученія наслѣдства. Сергѣй Андреичъ живетъ не попрежнему, онъ быль ужъ человѣкъ съ достаткомъ и вошель въ паи по золотымъ прінскамъ... Счастье иовезло ему... Въ тайгахъ нашлись богатыя розсыпи, и онъ, какъ участникъ въ дѣлѣ, въ короткое время сталъ богачомъ... Его товарищи по золотому дѣлу были все кабацкіе богатыри, набившіе карманы спанваньемъ народа смѣсью водки съ водою и дурманомъ... Не лежало къ этимъ людямъ сердце Сергѣя Андреича, сталъ онъ смотрѣть, какъ бы по добру по здорову да прочь отъ нихъ... Раскольничъя кровь заговорила... Извѣстно, что во все время винныхъ откуповъ пи одинъ раскольникъ (а между ними много богачей) не осквернилъ рукъ прибыткомъ отъ народной порчи. Былъ одинъ... но того старообрядцы почитали за прокаженнаго.

Женился Сергый Андреичь на дочери кяхтинскаго «компанейщика» и, взявь за женой цвиное приданое, отошель оты кабацкихь витязей. Наскучила ему угрюмая Сибирь, выбхаль въ Россію, поселился на привольныхъ берегахъ широкой Волги и занялся торговыми двлами больше по казеннымъ

подрядамъ.

Къ торговому двлу быль онъ охочъ, да не больно гораздъ. Ирівжаль на Волгу добра наживать, пришлось залежныя деньги проживать. Не пошли ему Господь добраго человвка, ухнули-бъ у Сергвя Андреича и родительское наследство, и трудомъ да удачей нажитыя деньги, и приданое, женой при-

несенное. Все бы въ одну яму.

Тоть добрый человъкъ быль Патапъ Максимычъ Чапуринъ. Спозналь онъ Сергъл Андреича, видитъ — человъкъ хорошій, добрый, да хоть ретивъ и уменъ — а взялся не за свое дъло, оттого оно у него не клеится, а вонъ изъ рукъ валится. Жалко стало ему безсчастнаго Колышкина, и вывелъ онъ его

изъ темной трущобы на широкую дорогу.

— Наплюй ты, Сергъй Андреичь, на эти анавемскіе подряды, послушай меня. стараго торговца, — говориль Патапь Максимычь. — Не ради себя, ради махонькихъ дѣтокъ своихъ послушайся, не пусти ты ихъ съ сумой подъ оконья... Върь моему слову — года не минётъ, какъ взвоетъ у тебя мошна — и вонъ изъ кармана пойдетъ... Тебъ ли, другъ, съ казенными подрядами возжаться?.. Туть, милый человікь, надо плутомъ быть, а коль не быть плутомъ, такъ всякое плутовство знать до нпточки, чтобы самого не оплели, не пустили бы по-міру. Кинь, ради Христа, подряды... Хоть убытки понесешь — наплевать, развяжись только съ этимъ проклятымъ дёломъ скоръй... Знаю я его вдоль и поперекъ... Испробовалъ... А вотъ построй-ка ты лучше пароходишко, это будетъ тебъ съ руки, на этомъ дёль не сорвешься. Право, такъ.

Послушался Кольшкинт, бросилт подряды, купиль пароходъ. Натапъ Максимычъ на первыхъ порахъ училъ его распорядкамъ, прискалъ ему хорошаго капитана, приказчиковъ, водоливовъ, лоцмановъ, свелъ съ кладчиками; самъ даже давалъ клади на его пароходъ, хоть и было ему на чемъ возить добро свое... Съ легкой руки Чапурина разжился Колышкинъ лучше прежняго. Года черезъ два покрылъ неустойку за неиспелненный подрядъ и воротилъ убытки... Прошло еще три года, у Колышкина по Волгъ два парохода стало бъгать.

Толстый, дородный, цвътущий здоровьемъ и житейскимъ довольствомъ, Сергъй Аидреичъ сидълъ, развалившись въ широкихъ, покойныхъ креслахъ, читая письма пароходныхъ приказчиковъ, когда сказали ему о приходъ Чапурина. Бросивъ недочитанныя письма, ръзвымъ ребенкомъ толстякъ килулся навстръчу дорогому гостю. Звонко, радостио цълуя Патапа Максимыча, кричалъ онъ на весь домъ:

— Крёстный!.. Ты-ль, родной?.. Здорово!.. Здорово!.. Что запроналъ?.. Видомъ не видать, слыхомъ не слыхать!.. Все

ли въ добромъ здоровь 1?

— Ничего—живемъ да хлёбъ жуемъ,—отвечаль, улыбаясь, Чануринъ. — Тебя кагъ Госполь милуетъ?.. Хозяющка зло-

рова-ль?.. Дфточки?

Послѣ обычныхъ привѣтствій и разспросовъ, послѣ длиннаго разговора о кладяхъ на низовыхъ пристаняхъ, о томъ, гдѣ больше оказалось ишеницы на свалѣ: въ Баронскѣ аль въ Балаковѣ, о томъ, каково будетъ лѣтомъ на Харчевинскомъ перекатѣ да на Телячьемъ бродѣ, о краснораменскихъ мельницахъ и горянщинѣ, послѣ чая и плотной закуски, Патанъ Максимычъ молвилъ Кольшкину:

— А въдь и къ тебъ съ докукой, Сергы Андреичъ. На-

рочно для того и въ городъ меня примчало.

 Приказывай, крёстный, что ин велинь, мигомъ исполнимъ, только бы мочи да умѣныя хватило, — отвѣчалъ Колышкинъ. . — Мое діло во всей твоей мочи, Сергій Андреить, — сказаль Патанъ Максимычь. — Окроміт тебя по этому ділу на всей Волгіт другого человіка, пожалуй, и ніть. Только ужъ

Христа ради не яви въ проносъ тайное мое слово.

— Эка что ляпнуль! — воскликнуль Колышкинь. — Не ухороню я тайнаго слова своего крёстнаго!.. Да не грѣхъ ли тебѣ, толстобрюхому, такое дѣло помыслить?.. Аль забыль, что живу и дышу тобой?.. Теперь мои ребятки бродили бы подъ оконьемъ, какъ бы Господь не послалъ тебя ко миѣ съ добрымъ словомъ... Обидно даже. крёстный, такія рѣчи слушать — право.

— Ну, ну, не серчай, — говориль Патань Максимычь. — Не вь ту силу говорено, что не върю тебъ... На всякій случай, опаски ради слово молвилось, потому дъло такое — про-

носу не любить, надо по тайности.

— Ну, сказывай, какое діло?-молвиль Колышкинь.

— Дѣло такое, Сергѣй Андренчъ, что тебѣ, по твоей наукѣ, оно солнца яснѣй, а нашему брату, человѣку слѣпому, неученому — потемки, какъ есть потемки... Научи уму-разуму...

-- Что-жъ такое?

-- Видишь ли: у насъ въ л4сахъ, за Волгой, рѣка есть,

Встлугой зовется... Слыхаль?

— Знаю, — отвъчаль Колышкинъ. — Какт Ветлугу не знать?.. Не разъ бываль и у Макарья на Притыкъ и въ Бакахъ \*). И сюда, какт изъ Сибири ъхали — кт жениной родит на Вятку заъзжали, а оттоль дорога на Ветлугу...

— Ладно, хорошо, — сказаль Патапъ Максимычь. — Такъ

вь эту самую реку Ветлугу пада рыка Уста.

— И Усту знаю и изъ Усты воду пиваль, — отозвался Кольшкинъ.

— Такъ вотъ что: межъ Ветлуги и Усты золого объявилось, золотой песокъ, — полушонотомъ молвилъ Патапъ Максимычъ.

Хоть и въриль онъ ('ергъю Андренчу, хоть не боядся передать ему тайны, а все-таки слово про золото не по маслу съ языка сошло. И когда онъ съ тайной своей распростался, ровно куль у него съ плечъ скатился... Вздохнуль даже — до того вдругъ такъ облегчило...

А Колышкинт такъ и помираеть со смѣху. Полныя розовым щеки дороднаго пароходчика задрожали, какъ студень, грудь надрывалась отъ хохота, высокій круглый животъ такъ и подпрыгивалъ. Сергъй Андреичъ закашлялся даже.

<sup>\*)</sup> Селенія на Ветаугь, въ Варнавинскомъ уводь, Костромской губернін.

- Встлужское золото!.. Ха-ха-ха!.. Розсыни за Волгой!.. Ха-ха-ха!.. Не растуть ли тамъ яблоки на березѣ, груши на соснѣ?.. Ръки молочныя въ кисельныхъ берегахъ не текутъли?.. Ахъ, ты, крёстный, крёстный уморилъ совсѣмъ!.. Ха-ха-ха!..
- Зачёмъ гоготать? молвилъ, нахмурясь, Чапуринъ. Не выспросивъ дёла путемъ, гогочешь, ровно гусь на проталинѣ!.. Не слёдъ такъ, Сергъй Андренчъ, не ладно... Ты напередъвыспроси, узнай по порядку, вдосталь, да потомъ и гогочи... А то на-ка поди!.. Не пустыя ръчи говорю самъ видёлъ...

Видя досаду Чанурина, Колышкинъ сдержалъ свой смѣхъ.

— Нестаточное дёло, Патапъ Максимычъ, — молвилъ опъ. — Покажи мив пвтаго коня, чтобъ одной масти былъ, тогда развъ повърю, что на Ветлугъ нашлось золото.

— A это что? — ръзко сказалъ Патапъ Маленмычь, ставя

передъ Сергвемъ Андреичемъ пузырекъ.

Колышкинъ взяль и только-что успёль приподнять, какъ смѣющееся лицо его думой подернулось. Необычный въсъ изумилъ его. Попробовавъ песокъ на оселкъ, пуще задумался.

— Что?—спросиль Патанъ Максимычъ, вставая съ дивана.

Колышкинъ ин слова въ ответъ.

Глазъ не спускаетъ съ него Патапъ Максимычъ. Вынулъ Колышкинъ изъ стола въски какіе-то, свъсилъ песокъ, потомъ па тъхъ же въскахъ свъсилъ его въ водъ.

— Что? — спросилъ Патапъ Максимычъ, вставая съ ди-

гана.

Колышкинъ опять ни слова.

Видить Патанъ Максимычь — «крестникъ» взяль какую-то кастрюльку, налиль въ нес чего-то, неску подсыпаль, еще что-то подблалъ и, отдавая пузырекъ, сказалъ:

— Золото.

Просіяль Патанъ Максимычь.

— Видины! — сказаль онь. — А гогочены!.. Теперь, баринь, кому наль квмъ смвяться-то?.. Ась?..

— Гдв-жъ его промывали? -- спросилъ Колышкинъ. -- Про-

мыто хорошо.

— Какъ промывали? — молвилъ Патапъ Максимычъ. — Никто не мылъ... Изъ земян такое берутъ.

— Не можеть этого быть, — рышительно сказаль Сергый

Андреичъ.

— Какъ не можетъ быть?—возразилъ Патапъ Максимычъ.— И тебъ говорю, что иссокъ изъ земли накопанъ...

- Самъ видълъ? - спросилъ, прищурившись, Колышкинъ.

- Хвастать не хочу—самь не видаль,—отвѣчаль Патапъ Максимычь.
- Значить, люди сказывали, что они такой песокъ прямо изъ земли берутъ? перервалъ его Колышкинъ.

— Такъ говорили, — отвътиль Патапъ Максимычъ.

— Такъ-таки и сказывали, что въ этомъ самомъ видѣ песокъ изъ земли копанъ? — продолжалъ свои спросы Колышкинъ. — Ни про какую промывку не было рѣчи?

— Да, — подтвердилъ Патапъ Максимычъ.

— Мошенники это тебѣ говорилп—вотъ что!..—съ сердцемъ крикнулъ Сергѣй Андреичъ.

- Какъ мошенники? вскочивъ съ мъста, еще громче вскрикнулъ Патапъ Максимычъ. Развъ стану я водиться съ мошенниками?
- Не туда, крёстный. гнешь... молвилъ Колышкинъ. Не кинятись. слушай, что скажу. Сдается миѣ, на плутовъ ты попалъ... Денегъ просили?

— Мое дело, — нехотя отозвался Патапъ Максимычъ.

- Не тан, тебя-жъ оть обмана хочу оберечь, говорилъ Колышкинъ.—Много ли даль?
- За пузырекъ-отъ? послѣ нѣкотораго молчанія спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Ну да.

— Сорокъ цълковыхъ дадено, — сквозь зубы процъдилъ

Чапуринъ.

— Съ барышомъ поздравляю! — весело усмѣхнувшись, молвиль Кольшкинъ. — Иять съренькихъ въ карманъ попало!.. Э-эхъ, Патапъ Максимычъ!.. Кто таковы знакомцы твои, не въдаю, а что плуты они, то знаю върно... И плуты они не простые, а больше, козырные... Маленькій плуть двухсотъ пятидесяти цѣлковыхъ зря не кинетъ.

— Какіе двъсти пятьдесять цълковыхъ? — спросиль Па-

тапъ Максимычъ.

— Да вѣдь въ этой склянкѣ безъ малаго фунтъ чистаго золота, — сказалъ Колышкинъ: — его фунтъ казенна цѣна триста цѣлковыхъ... Какъ же тебѣ за сорокъ-то продали?.. Смекаешь, каковы подконы ведутъ подъ тебя?

— Невдомекъ! — почесывая затылокъ, молвиль Патапъ Максимычъ. — Эка въ самомъ дѣлѣ!.. Да нѣтъ, постой, погоди, зря съ толку меня не сшибай... — спохватился онъ. — На Ветлугѣ говорили, что этотъ песокъ не справское золото; изъ него, дескать, надо еще черезъ огонь топить настоящее-то золото... Такіе люди въ Москвѣ, слышь, есть. А неумѣлыми руками зачнешь тотъ песокъ перекаливать, одна гарь оста-

истся... Я и гари той добыль, — прибавиль Натапь Макси-мычь, подавая Колышкину взятую у Силантья йзгарь.

Икнулось ли на этотъ разъ Стуколову, нътъ ли, зачесалась ли у него лѣвая бровь, загорѣлось ли лѣвое ухо — про то не въдаемъ. А подопила такая минута, что сплантьевская гарь повернула затви паломника внизъ покрышкой, Педаромъ шарилъ онъ ее въ чемоданъ, когда Патанъ Максимычъ въ банъ нъжился, недаромъ пытался подмънить ее кускомъ изгари съ обительской кузницы... Но нельзя было вскут концовъ въ воду упрятать — силантьевская гарь у Патана Максимича о ту пору въ карманъ была...

- Колышкинъ испробоваль гарь и сказаль: Не отъ того неску... Это отъ сърнаго колчедана... Теперь ихиюю илутию насквозь вижу... Знасшь сфриый колчеланъ?
- Не знаю, что за колчеданъ такой, не слыхивалъ... отвъчалъ Патанъ Максимычъ.

— Дресву знаениь?

— Какъ дресвы не знать! — молвилъ Чапуринъ. — По на-

— какъ дресвы не знаты — молвилъ чапуринъ. — по на-шимъ мѣстамъ бабы дресвой полы моютъ. — А какъ ее дѣлаютъ? — спрашивалъ Колышкипъ. — Спорникъ съ каменки \*), берутъ... потолкутъ въ ступѣ, вотъ тебѣ и дресва, — сказалъ Патапъ Максимычъ. — Ладно, а замѣчалъ ты когда, что въ древнѣ-то ровно золотыя искорки свѣтятся? — продолжалъ спрашиватъ Колышкинъ.

— Какъ не замвчаты. «Мышинымъ золотомъ» тв блестки зовуть.

— Ну вотъ это «мышиное золото» и есть колчеданъ, — сказалъ Колышкинъ. — Ветлужское золото тоже «мышиное»... Поняль?...

— Чудно что-то заговорить ты, Сергый Андренчь, — мол-виль Патапъ Максимычь. — Мышино золото цекорками живеть, блестками такими, а это гляди-ка чтд... — прибавиль онъ,

указывая на нузырекъ.

. — Не про это тебь говорю, это золото настоящее и брато не на Ветлугь, — сказаль Колышкинь. — Говорю тебь про сврный колчедант, про тоть, что у вась «мышинымт золо-томъ» зовется. Мъстами онъ гивздами въ земль лежить и съ виду какъ есть золотой несокъ. Только золога изъ него не добудень, а коли хочень куноросно масло ділать — иная статья — можно выгоду получить... Эта гарь отъ колчедана, а

<sup>.\*)</sup> Bu fairl.

но-вашему отъ мышинаго золота; а песокъ въ склянкв не здъшній. То съ прінсковъ краденое настоящее промытое золото... Берегись, крёстный, подъ твои кошели подконы ве-

HYTT...

Задумался Патапъ Максимычъ. Не клептся у него въ головъ, чтобъ отецъ Михаилъ сталъ обманомъ да плутнями жить, а онъ въдь тоже увъряль... «Ну нущай Дюковъ, пущай Стуколовъ — кто ихъ знастъ, можетъ, и вирямь нечистыми дълами занимаются, — раздумывалъ Патапъ Максимычъ: а отець-отъ Михаилъ?.. Нътъ, не можно тому быть... старецъ благочестивый, игумень домовитый... Какть ему на мошенствъ «... Стоять?...»

- А богать человікь, что несокь тебі продаваль? спросиль Кольшкинт.
  - Мужикъ справный, отвѣтиль Патанъ Максимычъ.

— Какъ однако?

— Денежный человѣкъ, — изба хорошая, кони, коровы, все въ порядкъ... Баклушами кормится — баклушникъ. — Не тысячникъ? — спросилъ Колышкинъ.

— Какое тысячникъ! — молвилъ Патапъ Максимычъ. — Ваклушами въ тысячники не влёзешь... Сотъ семь либо восемь залежныхъ, можетъ-быть, есть, больше наврядъ...

— Двъсти иятъдесятъ цълковыхъ ему деньги?

— Еще бы не деньги!.. Да Силантью цёлый годъ такихъ денегь не выручить. За сорокъ-то целковыхъ онъ мне кланялся-кланялся.

— А давно-ль ты его знаешь? — спросиль Колышкинъ.

— Внервой видълъ, — отвъчалъ Патапъ Максимычъ. — Ночь у него ночеваль, нообъдаль, воть и знакомства всего...

— А въ дъло тебя звали?.. На золото денегь просили?.. приставаль Кольшкинъ.

— Было, — нехотя молвиль Патапъ Максимычъ.

- Теперь мит все какъ на ладонкт, сказалъ Колышкинь. — Подумай, Патапъ Максимычь, статочно ли дело баклушнику бобра замъсто свины продать?.. Фунтъ золота за сорокъ целковыхъ!.. Самъ посуди!.. Заманить тебя хотять -воть что!.. Много-ль просили?.. Сказывай, не тап...
  - Да на первый разъ не больно много: три тысячи на монету.

- А потомъз

- А потомъ, коли діло на ладъ пойдетъ, пятьдесять тысячь пажовыхь объщался имь дать, — сказаль Патанъ Максимычъ.
- Э!.. Народъ тёртый!.. На свои руки топора не уронить... мозвиль Колышкинъ. -- Спбиряки, надо-быть?

— Народъ здёщній, — отвёчалъ Патапъ Максимычъ. — Одинъ, правда, жилъ въ Сибири и на пріискахъ золотыхъ,

сказываеть, живаль...

— Такъ и есть, — подхватилъ Колышкинъ. — Жилъ въ Си-бири да выбхалъ въ Россію «землянымъ масломъ» торговать... Знаю этихъ проходимцевъ!.. Немало народу по міру они пустили, немало и въ острогъ да въ ссылку упрятали... Ивть, прёстный, воля твоя — это дело надо бросить.

Задумался Патапъ Максимычъ. Отецъ Михаилъ съ ума нейдеть... Какъ же это игумну въ илутовскихъ делахъ бывать? — А ты бы, крёстный, разсказаль ужь мев все по по-рядку, какъ зачиналось дёло и какъ шло до сихъ поръ, —

сказалъ Колышкинъ. — Подумали бы вмѣстѣ — гнилого совѣта

оть меня не услышишь.

Молчить Чапуринъ. Хмурится, кусаетъ нижнюю губу и слегка почесываеть затылокъ. Начинаеть понимать, что проходимцы его обошли, что онъ, стыдно сказать, ровно малый ребенокъ, повърилъ розсказнямъ паломника... Но какъ сознаться?.. Другь-пріятель — Колышкинь, и тому какъ сказать, что плуты стараго воробья на кривыхъ объехали? Не три тысячи, тридцать бы въ печку кинулъ, только-бъ не сознаться, какъ его ровно Филю въ дапти обуди.

— Отчего не сказать всего по ряду? — приставаль Колышкинъ. — Вдвоемъ посовътуемъ, какъ бы тъхъ илутовъ

изловить?

— А чего ради въ ихнее дѣло объщалъ и идги? — вдругь вскрикнулъ Патанъ Максимычъ. — Какъ мив сразу не увидать было ихняго мошенства?.. Затемь я на Ветлугу вздиль, затемъ и маяту принималь... чтобъ разведать про нихъ, чтобъ на чистую воду плутовъ вывести... А къ теб'я въ городъ зачёмъ бы пріёзжать?.. По зелоту ты челов'єкъ знающій, съ къмъ же, какъ не съ тобой, размотать ихнюю илутию... Думаешь, въриль имъ?.. Держи карманъ!.. Нѣтъ, другь, еще тотъ человъкъ на свъть не рожденъ, что проведеть Патана Чапурина.

— А я-то про что тебѣ говорю? — сказалъ Колышкинъ, вдоль и поперекъ знавшій своего крёстнаго. — Про что толкую?.. Съ перваго слова я смекнулъ, что у тебя на умѣ... Вижу, хочеть маленько поглумпться, затѣйное дѣло правскимъ показать... Ну что-жъ, думаю, пущай его потешится... Другому

не спущу, а крёстному какъ не спустить?...

— А! Поняль же, значить, что шутку хотель надъ тобой сшутить! — самодовольно улыбаясь, модвяль Патапь Макси-ивчь. — Ишь ты!.. На саврасой, брать, тебя не объёдены! — Не сразу, Патанъ Максимычъ, не вдругъ, — шутливо отвътилъ Кольшинитъ. — Сами съ усами, на своемъ въку тоже кое-какіе вилы вилали.

— Да ты у меня умный!.. Золотая головушка!.. — сказаль Натапъ Максимычъ. гладя Сергья Андреича по головь. — Съ

тобой говорить не наскучить.

— Ну ладно, ладно. Будеть шутку шутить... Равсказывай, какъ въ самомъ-то ділів ихня затія варилась, — прерваль Колышкинъ. — Глазкомъ бы посмотрёть, какъ плуты моего крёстнаго оплетать задумали. — съ усміникой прибавиль онъ. — Спдять, небось, важно, глядять задумчиво, не улыбнутся, толкують чинно, степенно... А крёстный себів на умів, попирасть сміхъ на сердців, а самъ бровью не моргнеть: «толкуйте, моль, голубчики, распоясывайтесь, выкладайте, что у васъ на умів сидить, а мнів какъ васъ насквозь не видіть?..» Ха-ха-ха!..

И звонкій хохоть Кольшкина раскатился по высокимъ комнатамъ.

— Экій догадливый! — тоже см'ясь, молвиль повесел'выній Чануринь. — Ровно ты, Сергый Андренть, ту пору промежь насъ сиділь... Такъ ужъ в'ёрно ты разсказываешь.

— Такъ какъ же, какъ двло-то было? — спрашивалъ Ко-

лышкинъ.

И разсказалъ Патапъ Максимычъ Колышкину, какъ прівхали къ нему Стуколовъ съ Дюковымъ, какъ паломникъ при всёхъ гостяхъ, что случилось, расписываль про дальнія свои странствія, а когда не стало въ горницѣ женскаго духа, вынулъ изъ кармана мѣшокъ и посыпалъ изъ него золотой песокъ...

— И такіе пошель онъ моты разматывать. только слушай, — говориль Патань Максимычь. — И стелеть и мететь,
и вреть и илететь, а самъ глазомъ не смигнёть, ровно нѣть
и людей передъ нимъ... Занятно мнъ стало... Думаю: «Постой
ты, баламуть, точи лясы, морочь людей, вываливай изъ себя
все до тла, а затѣекъ твонхъ какъ намъ не видать?..» Сродственникъ на ту пору быль у меня да пріятель старинный —
удѣльнаго голову Захлыстина Михайлу Васильевича не слыхалъ ли?.. Мы тому проходимцу будто и повърили, а онъ и
говорить: — «Золотой, дескать, песокъ неподалеку отъ вашихъ
мѣсть объявился — на Ветлугѣ». И давай насъ умаливать:
золоты прінски заявляйте, компанію заводите, милліоны, говоритъ, наживете. А мы: — «Отчего-жъ. моль, не завести компапіи, Якимъ Прохорычъ, — для че отъ счастьи отказываться?
Денегъ-то, скажи, много-дь потребуется?» — «На первый разъ,

говорить, тысячи три бумажками, а стапеть дело на своихъ ногахъ, тысячь иятьдесять серебромъ будеть надобно». Для видимости согласились мы, по рукамъ ударили. А мив о ту пору требовалось на Ветлугѣ побывать. Вдемъ, говорю Сту-колову, кажи, гдѣ такой песокъ водится. Ноѣхали... Мѣста не показываль, а на Силантья, баклушника, навель.

— Hv? — спросиль Колышкинь смолкшаго - было Патана

Максимыча.

-- Сплантій и продаль песокь, -- отвічаль Патань Максимычь. — Въ лъсу нарыль, говорить... И другіе завъряли,

что въ лесу роютъ.

Кто эти другіе, не сказалъ Патанъ Максимычъ. Вертвлея на губахъ отецъ Миханлъ, но какъ вспомиятся красноярскія стерляди, почеть, возданный въ обители, молебный канонъ, баня липовая съ калуферомъ — языкъ у Патапа Максимыча такъ и заморозитъ... «Возможно-ль такого старца къ пролазу Якимкъ приравнивать, къ бездъльнику Дюкову? — думаль Натапъ Максимычъ. — Обошли, плуты, честнаго игумна... Да нъть, постой, погоди — выведу я васъ на свъжую воду!..»

— Всѣ, кто тебя ни завѣрялъ, — одна плутовская ватага, — сказалъ наконецъ Колышкинъ: — всѣ одной шайки. Знаю этихт воровъ — наглядълся на нихъ въ Сибири. Ловки добрыхъ людей обланошивать: кого ид міру пустять, а кого въ поганое свое дело до той меры затянуть, что пойдеть после

въ казенныхъ рудникахъ конать настоящее золото.

— Изловить бы ихъ, — молвиль Патапъ Максимычъ.
— Ловить илутовъ — дѣло доброе, — замѣтилъ Колышкинъ. — Не одного, чай, облушили, на твоемъ только кошелѣ

пришлось напороться... Целы теперь не уйдуть...

— Не уйдуть!.. Нътъ, съ моей уды карасямъ не сорваться!.. Шалишь, кума, — не съ той ноги плясать пошла, — говорилъ **Патапъ Максимычъ, ходя по комнатѣ и потирая руки.** — Съ меня не разживутся!.. Да нѣть, ты то посуди, Сергъй Андреичь, живу я, слава Тебъ, Господи, и діла веду не первый годъ... А они со мной ровно съ малымъ ребенкомъ вздумали шутки шутигь!.. Я-жъ имъ отшучу!..

— А ты, крёстный, виду не подавай, что разумѣешь ихнюю плутню, — сказаль Колышкинь. — Улещай ихъ да умасливай, а самъ мани какъ пташку на силокъ. Да смотри — ловки видь мошенники-то, какъ разъ выономъ изъ рукъ выскользнуть... Вильнеть хвостомъ, поминай какъ звали.

— Не сорвутся! — молвиль Патапъ Максимычъ. — Нъть, не сорвутся! А какъ подумаеть про народъ-оты!.. — прибавиль онь, глубоко вздохнувь и разваливаясь на дивань. --Слабость-то какая по людямъ пошла!..

— На скорые прибытки стали падки, — отвътилъ Колышкинъ. — А слышаль ты, какъ ветлужскіе же плуты Максима Алексвича Зубкова обработали?.. Знаещь Зубкова-то?

— Какъ не знать Максима Алексвича! — отвътиль Патапъ

Максимычь. — Ума палата...

— Да денежка щербата, — перебилъ Колышкинъ. — Мяг-кую бумажку возлюбилъ — переводитъ... И огрѣли-жъ его ветлужскіе мастера— въ острогѣ теперь сидитъ. — Полно! Какъ такъ? — съ удивленьемъ спросиль Патапъ

Максимычъ.

- Приходить къ нему какой-то проходимецъ изъ вашего скита — Красноярскій никакъ прозывается?...

Красноярскій! — воскликнуль Патапъ Максимычь. — Есть такой... Знаю тотъ скитъ... Что-жъ тако? - спрашивалъ

онъ съ нетерпиньемъ.

- Приходить къ Зубкову изъ того скита молодой парень, продолжаль Колынкинь. - О томь, о семь они покалякали, знамо — темныя дёла разомъ не дёлаются. Подъ конецъ нарень двъ съренькихъ Максиму Алексъичу показываетъ: «купите, дескать, ваше степенство, дешево уступлю, по пятнадцати цёлковыхъ казенными». Разгорёлись глаза у Максима Алексвича — взяль. Сбыль безъ сумнвиія. Да только сбыль, парень опять лівзеть съ сіренькими, только дешевле двадцати ияти за каждую не береть. Максимъ Алексвичъ и эти взялъ видить — товаръ хорошій. Да для пущаго ув'тренья понесъ одиу въ казначейство... Ириняли... Онъ другую, и ту приняли... Максимъ Алексвичъ и остальныя понесъ — всв взяли. «Эка работа-то важнецкая,—думаеть:—да съ такой работой можно по скорости милліонь зашибить». Самъ сталъ красноярскаго пария разыскивать, а тоть какъ листь передъ травой. «Такія діла, говорить, вынали, что надо безпремізнио на Низъ събхать на долгое время, а у меня, говоритъ, на двадцать тысячъ съренькихъ водится — не возьмете ли?» Максимъ Алексвить радехоневъ да десять тысячъ настоящими взамёнь и отсчиталь... Да на первой же бумажке и понался — всв фальшивыя... Дело завязалось — обыскъ... Краснопрскія денежки сыскались у Зубкова въ сундукт, а парня и следь простыль — ищи его, какъ въгра въ полъ... И сидитъ теперь Максимъ Алексънчъ въ каменныхъ палатахъ за жельзными дверями...
  - Поди же воть туть! молвиль Патанъ Максимычъ.
  - Первы-то бумажки парень даваль ему настоящія, -

продолжалъ Колышкинъ: —а какъ увърился Зубковъ, онъ и подсунуль ему самодъльщины... Воть каковы они, ветлужскіе-то!...

Патанъ Максимычъ задумался. «Какъ же такъ? — было у него на умъ. — Отецъ-отъ Михаилъ чего смотритъ?.. Морочать его, старца Божія!..»

— Да, избаловался народъ, избаловался, — сказалъ онъ, нокачивая головой. — Слабость да шаткость по людямъ пошла —

отца обмануть во гръхъ не поставятъ.

— Навострились, крёстный, навострились, — отозвался съ усмъщкой Колышкинъ. — Всякъ поровить на грошъ пятаковъ намѣнять.

— Осл'внила корысть. — думчиво молвилъ Чапуринъ. — Ослвинла она всвхъ отъ большого до малаго, отъ перваго до последняго. Зависть на чужое добро светь кольцомъ обвила...

Последни времена!

— Ну! Заговори съ тобой, тотчасъ доберешься до антихриста, — сказалъ Колышкинъ. — Каки последни времена?... До насъ люди жили не ангелы, и послъ насъ не черти будуть. Правда съ кривдой споконъ въка однимъ колесомъ по міру катится.

Замолчаль Патапъ Максимычъ, а самъ все про отца Михаила размышляеть. «Неужель и впрямь у него такія діла въ скиту дълаются!» Но Колышкину даже имени игумна не помянулъ.

Воротясь на квартиру, Патапъ Максимычъ нашелъ Дюкова на боковой. Измаявшись въ дорогъ, модчаливый купецъ спалъ непробуднымъ сномъ и такіе храны запускаль по горниці, что соседи котели ужъ посылать въ полицію... Нескоро дотолкался его Патанъ Максимычъ. Когда наконецъ Дюковъ проснулся, Чапуринъ объявилъ ему, что песокъ оказался добротнымъ.

— Какъ же теперь дело будеть? — спросиль, зввая во весь

ротъ, Дюковъ.

— Какъ лажено, такъ и будеть, — ръшилъ Натапъ Ма-кеимычъ. — Получай три тысячи. «Куда не шли три тысячи ассигнаціями, — думаль онь: — а ужъ изловлю же я васъ, мошенники!»

- Ладно, - отозвался Доковъ, взяль деньги, сунуль въ карманъ и, повернувшись на другой бокъ, захрапъть пуще прежняго.

Вечеромъ вытали изъ города. Отъбхавъ верстъ двадцать, Патанъ Максимычь разстался съ Дюковымъ. Молчаливый купець повхаль во-свояси, а Патапъ Максимычъ посившилъ въ Городецъ на субботній базаръ. Да надо еще было ему хозяйскимъ глазомъ взглянуть, какъ готовять на пристани къ погрузкъ «горянщину».

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## Глава первая.

Лъса, что кроють песчаное Заволжье, прежде сплошнымъ кряжемъ между ръками Унжей и Вяткой тянулись далеко на сверъ. Тамъ соединялись они съ Устюжскими и Вычегодскими дебрями. Въ старые годы тв лесныя пространства были заселены только по южнымъ окраннамъ — по «раменямъ» вдоль лъваго берега Волги, да отчасти по берегамъ ея притековъ: Линды, Керженца, Ветлуги, Кокшаги. По этимъ ръкамъ изръдка стояли деревушки, верстахъ на двадцати и больше одна оть другой. Тамоший людь жиль какъ отрезанный отъ остального крещенаго міра. Церквей тамъ вовсе почти не было, и русскіе люди своими дикими обычаями сходствовали съ соседними звероловами, черемисой и вотяками; только языкомъ и отличались отъ нихъ. Детей крестили у нихъ бабушки-повитухи, свадьбы-самокрутки венчали въ лесу вокругъ ракитова кустика, хоронились заволжане зря, гдв попало. «Жили въ лъсу, молились ценью, вънчались вкругь ели, а черти имъ пъли», — такъ говаривали московскіе люди про льсныхъ обитателей Заволжскаго края...

Иной разъ навзжали къ нимъ хлыновскіе попы съ Вятки, но тв попы были самоставленники, сплошь да рядомъ ввичайн они не то что четвертые, шестые да седьмые браки отъ живой жены или въ близкомъ родствв. «Молодецъ попъ-хлыновецъ за пару лаптей на родной матери обввичаетъ» — досетв гласить пословица про такихъ поповъ. Духовныя власти не признавали ихъ правильными и законными пастырями... Упрекая вятскихъ поповъ въ самочиніи, московскій митрополитъ говорилъ: «Не ввмы како и нарицати васъ и отъ кого имъете поставленіе и рукоположеніе» \*). Но попы-хлыновцы знать не

<sup>\*)</sup> Митрополить Геронтій вы восьмидесятых в годахь XV стольтія.

хотым Москвы: пользуясь отдаленностью своего края, они вели дыла по-своему, не слушая митрополита и не справляясь ни съ какими уставами и чиноположеніями. Такимъ образомъ почва для церковнаго раскола въ заволжскихъ лѣсахъ издавна приготовлена была. И нынѣшпіе старообрядцы того края такіе точно, что ихъ предки — духовныя чада наѣзжихъ поповъ-хлыновцевъ. Очень усердны они къ православію, свято почитаютъ старые книги и обряды, но держатся самоставленныхъ или бѣглыхъ поповъ, знать не хотятъ нашихъ архіереевъ. Архіереевъ и поповъ австрійской іерархіи тоже знать не хотять.

Каковъ попъ, таковъ и приходъ. Попы - хлыновцы знать не хотѣли Москвы съ ея митрополитомъ, ихъ духовныя чада — знать не хотѣли царскихъ воеводъ, уклонялись отъ илатежа податей, управлялись выборными, судили самосудомъ, московскимъ законамъ не подчинялисъ. Чуть являлся на краю лѣса посланецъ отъ воеводы или патріаршій десятильникъ, они покидали дома и уходили въ лѣсныя трущобы, гдѣ не сыскали-бъ

ихъ ни самъ воевода ни самъ патріархъ.

Съ XVII столътія въ непроходимыя заволжскія дебри стали являться новые насельники. Остатки вольницы, что во времена самозванцевъ и ляхольтья разбоемъ да грабежомъ исходили вдоль и поперекъ чуть не всю Русскую землю, находили здвеь мвета безопасныя, укрывавшія удальцовь оть принасенныхъ для нихъ кнутовъ и висълицъ. Бъглые холоны, пашенные крестьяне, не смогшіе примириться съ только-что возникшимъ крепостнымъ правомъ, отягощенные оброками и податьми, слобожане, лишенные промысловь, посадскіе люди, бъглые рейтары, драгуны, солдаты и иные ратные люди ненавистного имъ иноземного строя: все это валомъ валило за Волгу и ставило свои починки и заимки по такимъ мъстамъ, гдь до того времени человькъ ноги не накладываль. Смуты и войны XVII въка въ корень расшатали народное хозяйство; неизбѣжнымъ послѣдствіемъ явилось множество людей, задолжавшихъ въ казну и частнымъ людямъ. Имъ грозили правежь или въковъчное холопство; избъгая того и другого, они тоже стремились въ заволжскіе лѣса. Тогда-то и сложилась пословица: «нечёмъ платить долгу, дай пойду за Волгу».

Такова была закваска населенія заволжских влісовъ, когда во второй половині XVII віжа явились туда новые насель-

ники, бѣжавшіе изъ селъ и городовъ раскольники.

По скитскимъ преданьямъ, начало старообрядскихъ поселеній въ заволжскихъ лѣсахъ началось чудеснымъ образомъ. Во время «Соловецкаго сидѣнья», когда царскій воевода Ме-

щериновъ обложилъ возмутившихся старообрядцевъ въ монастыръ Зосимы и Савватія и не выпускаль оттуда никого. древній старець инокъ-схимникь Арсеній дни и ночи проводиль на молитвъ передъ иконой Казанской Богородицы. А та икона была прежде комнатною царя Алексъя и пожалована имъ въ Соловки еще до патріаршества Никона. Наканунъ взятія монастыря царскою ратью истомился Арсеній, стоя на молитвъ, задремалъ. И, будучи въ тонкомъ снь, слышалъ онъ гласъ отъ иконы: «Гряди за Мною вичто же сумняся, и гдф Я остановлюся, тамо поставь обитель, и нока икона Моя булеть въ той обители, древлее благочестие будеть въ ней прецвётать». И видёль Арсеній, что икона Богородицы въ выспри поднялась и въ небесной высоть исчезла... Проснулся инокъсхимникъ, иконы на мъстъ не было... На другой день взятъ быль монастырь. «Соловецкихъ сидельцевь» въ кандалахъ перевезли на матерую землю, и здесь Арсенію удалось бежать изъ-подъ царскаго караула въ лъса. Только-что ступилъ онъ въ лѣсную чащу, видить икону, передъ которой молился. грядеть та икона поверхъ лѣса на воздусѣхъ... Пдеть за нево изумленный и трепетный Арсеній. Передъ нимь деревья разступаются, передъ нимъ сохнуть непроходныя болота, передъ нимъ невидимая сила валежникъ врознь раскидываетъ. «Чудяся бывшему о немъ», Арсеній пдеть да пдеть за иконою. И стала та икона въ лъсахъ Чернораменскихъ, неподалеку отъ починка Ларіонова, на урочищѣ Шарпанъ. И поставиль туть Арсеній первый скить \*).

Съ легкой руки соловецкаго выходца старообрядскіе скиты одинъ за другимъ возникали въ лѣсахт Заволжья. Вскоръ ихъ появилось больше сотни въ Черной Рамени, въ лѣсахъ Керженскихъ, въ лѣсахъ Рымскихъ и за ръкой Ветлугой.

Въ скитахъ селились старообрядцы разнаго званія. Въ первыя десятильтія существованія раскола, отъ Никоновыхъ новшествъ» бытали не одни крестьяне и посадскіе люди, не одни простые монахи и сельскіе попы. Уходили и люди знатныхъ родовъ. изъ духовенства даже одинъ архіереи собжаль въ льса водинь знатные люди:

🐲) Александръ, первый епископъ вятскій, обжаль въ 1674 году въ Вы-

чегодскіе лѣса.

<sup>&</sup>quot;) Шарпанскій скить существоваль сто семьдесять літь и окончательно уничтоженть въ 1853 году. Въ 1718 году въ иемь было 7 монаховъ и 44 монахиви. Въ постіднее время мужской обители въ немъ уже и было, но женщинь жило больше сотни, Это быль однив изъ самыхъ богатыхъ и самыхъ строгихъ скиговъ. Икона Казанской Богородицы, почитаемая старообряддами чудотворною, каходител съ 1849 года въ мужскомъ Керженскомъ Благовъщенскомъ единовърческомъ монастичъ.

изъ предъловъ Смоленскихъ бъжали туда Салтыковы, Потемкины и другіе. Основали они свой скить неподалеку оть первоначальнаго скита Шарпанскаго. Давно лъсомъ поросло старинное жилье богатыхъ и вліятельныхъ старообрядцевь; но остатки грядъ, погребныхъ ямъ, заросшихъ бурьяномъ могилъ и двънадцать надгробныхъ камней до сихъ поръ видны на урочищъ, прозванномъ «Смольяны»... Въ XVIII стольтін въ Комаровскомъ скиту быта основана обитель Бояркина, названа такъ отъ того, что была основана княжной Болховской и первоначально вся состояла изъ боярышень. Въ ел часовнъ на вънцъ иконы Спаса Нерукотвореннаго до послъдняго времени вискла Александровская лента съ орденскимъ крестомъ, ее носилъ Лопухинъ, дядя основательницы обители... Въ Оленевскомъ скитъ одна обитель была основана Анеисой Колычевой, родственницей святого Филиппа митрополита... Когла старый Улангерскій скить въ последнихъ годахъ прошлаго стольтія сгорыть оть молнін, ударившей въ пору необычайную, въ самый крещенскій сочельникъ, галицкая помѣщина Акулина Степановна Свѣчина, со своею племянницей Өедосьей Өедоровной Сухониной, собрала разбъжавшихся отъ ужаса матушекъ, привела ихъ на ръчку Козленецъ и поставила туть донынъ существующій Улангерскій скить. Всь скитские жители съ умиленьемъ вспоминали, какое при «боярынъ Степановнъ» въ Улангеръ жите было тихое да стройное, да такое пространное, небоязное, что заразъ у нея по двънадцати поповъ съ Пргиза живало, и полиція пальцемъ не смыла ихъ тронуть \*).

Пребываніе въ нѣкоторыхъ обителяхъ лицъ изъ высшихъ сословій, не прекращавшееся со временъ смоленскихъ выходцевъ, а больше того тѣсныя связи «матерей» съ богатыми купцами столицъ и большихъ городовъ возвыщали тѣ обители передъ другими, куда поступали только бѣдныя, хотя и грамотныя крестьянки изъ окрестныхъ селеній. Такія обители считались какъ бы аристократическими, имѣли свои преданія. Этихъ преданій крѣпко держались и за ихъ сехраненіемъ

<sup>\*)</sup> Въ Улангерскомъ септу, Семеновскаго увада. лвтъ тридцать тому назадъ жилъ раскольничій инокъ, отець Іовъ, у котораго въ томъ же Семеновскомъ увадъ, а также въ Чухломскомъ, были имвнія съ крвностными крестьянами. Этотъ старикъ (Іона Михайловичъ Сухонинъ) былъ родственникъ Сввчиной, едва ли не илемянникъ ея. Въ Улангеръ, до самой высылки изъ скитовъ постороннихъ лицъ (то-есть не приписанныхъ пъ скити по ревизіи). жили двъ дворянки, одна еще молоденькая, дочь прапорщика, другая старуха, которую мъстные старообрядцы тапиственно величали «дачою двора его императорскаго величества». Дама эта дъйствительно по мужу припадлежала къ разряду придворныхъ, по была вдова гофъ-фурьера.

зорко смотрѣли настоятельницы и старшія матери. Входъ въ такія обители, даже въ число работницъ, «трудницъ», не всѣмъ быль доступенъ. Нужны были для того связи, чьенибудь покровительство. Большею частью, игуменьи и старшія матери наполняли такія обители близкими и дальними своими родственниками. Бѣдныя обители и небольшіе скиты не очень дружелюбно смотрѣли на эти «прегордыя» общины, завидовали ихъ богатству, связямъ и почету, которымъ ото всѣхъ онѣ пользовались.

Спервоначалу скиты Керженскіе, Чернораменскіе были учрежденіями чисто-религіозными, какъ и наши монастыри. Они служили убъжищемъ, «не хотъвшимъ новины Никоновы пріяти», но съ теченіемъ времени, по мірть того, какъ религіозный фанатизмъ ослабъваль въ средъ раскольниковъ, скиты теряли первоначальный характерь, превращаясь вь рабочія общины съ артельнымъ хозяйствомъ. На дъль оказалось, что женскіе скиты были способньй усвоить такое хозяйство, чыль мужскіе. Въ женскихъ твердо сохранялись и повиновеніе старшимъ и подчинение разъ заведеннымъ порядкамъ, тогда какъ въ мужскихъ своеволіе, непокорность старшинамъ и неподчинение артельнымъ уставамъ въ корень разрушали общинное устройство. По мъръ того, какъ женскія общежитія умножались и годъ отъ году пополнялись, ряды скитниковъ редели, обители ихъ пустъли и, если не переходили въ руки женщинъ, разрушались сами собою, безо всякаго выбшательства гражданской или духовной власти. Ко времени окончательнаго уничтоженія Керженскихъ и Чернораменскихъ скитовъ \*) не оставалось ни одного мужского скита; были монахи, но они жили по деревнямъ у родственниковъ и знакомыхъ или шатались изъ мъста въ мъсто, не имъя постояннаго пребыванія. Искатели иноческихъ трудовъ и созерцательной жизни удалялись въ лъсныя трущобы и тамъ жили совершенными отщельниками въ вырытыхъ землянкахъ, иные въ срубленныхъ коекакъ старческими руками кельяхъ. Но такихъ пустынниковъ было очень немного.

Во всёхъ общежительныхъ женскихъ скитахъ хозяйство шло впереди духовныхъ подвиговъ. Правда, служба въ часовняхъ и моленныхъ отправлялась скитницами усердно и неопустительно, но она была только способомъ добыванія денежныхъ средствъ для хозяйства. Каждая скитская артель жила подаяніями богатыхъ старообрядцевъ, щедро даваемыми за то, чтобы «матери хорошенько молились». П матери доб-

<sup>\*)</sup> Въ 1853 году.

росовъстно исполняли свои обязанности: нелъностно отправияли часовенную службу, молясь о здравіи «благодътелей», поминая ихъ сродниковъ за упокой, читая по покойникамъ псалтырь, исправляя сорочины, полусорочины, годины и другія обычныя поминовенія. Подъ именемъ «канонницъ», или «читалокъ», скитскія артели отправляли въ Москву и другіе города молодыхъ бълицъ къ богатымъ одновърцамъ «стоять негасимую свъчу», то-есть день и ночь читать псалтырь по покойникамъ «на мъстъ ихъ преставленія» и учить грамотъ малолътнихъ дътей въ домахъ «христолюбивыхъ благодътелей». Отправляли по разнымъ мъстамъ и сборщицъ съ книжками. Ежегодно къ правднику Пасхи такія сборщицы съъзжались въ скитъ и привозили значительныя суммы денегъ и цълые воза съ припасами разнаго рода и съ другими вещами, нужными въ хозяйствъ.

Въ стѣнахъ общины каждый день, кром'й праздниковъ, работа кипѣла съ утра до ночи. Пряли ленъ и шерсть, ткали новины, пестряди, сукна; занимались и бълоручными работами: ткали шелковые пояски, лѣстовки, вышивали по канвѣ шерстями, синелью и шелкомъ, шили золотомъ, искусно переписывали разныя тетради духовнаго содержанія, писали даже иконы. Но никто на себя работать не смѣлъ, все поступало въ общину и, по назначенью настоятельницы, развозилось въ подарки и на благословенье «благодѣтелямъ», а они сторицею

за то отдаривали.

Главною распорядительницей работъ и всего обительскаго хозяйства была игуменья. Ей помогали: уставщица, по часовенной службь и по всему, что касалось по религіозной части; казначея, у ней на рукахъ было обительское имущество, деньги и всякаго рода запасы, кром' събстныхъ, — тъми завъдывала мать-келарь, въ распоряжении которой была келария, то-есть поварня, столовая. Уставщица, казначея, келарь п еще три-четыре, иногда и больше старшихъ матерей, называясь «соборными». составляли нечто въ роде совета настоятельницы, решавшаго обительскія дела. При настоятельнице обыкновенно «ходила въ ключахъ» особая инокиня, завъдывавшая частнымь ея хозяйствомь — ноо игумень дозволялось имъть частную собственность. Мать «ключница» обыкновенно вела обительскую переписку и имъла не послъднее мъсто въ обительскомъ совътъ - «соборъ», какъ называли его. Иногда въ ключницахъ бывали и бълицы. Выборъ ключницы зависвлъ отъ одной игумены.

Таково было внутреннее устройство скитскихъ обителей. Таково было устройство и въ обители Манеенной, богатъй-

шей и многолюднъйшей изо всъхъ обителей Комаровскаго скита, стоявшаго на Каменномъ Вражкъ.

Въ лѣсахъ Черной Рамени, въ верхотинахъ Линды, что пала въ Волгу немного повыше Нижняго, середи лѣсовъ, промежъ топкихъ болотъ выдался сухой островъ. «Каменнымъ

Вражкомъ» зовуть его.

Въ самомъ дѣлѣ, мѣсто тутъ каменистое. Бѣлоснѣжнымъ кварцовымъ пескомъ и разноцвѣтными гальками усыпаны отлогіе берега рѣчекъ, а на поляхъ и по болотамъ тамъ и сямъ торчатъ изъ земли огромные валуны гранита. То осколки Скандинавскихъ горъ, на плававшихъ льдинахъ занесенные сюда въ давнія времена образованія земной коры. За Волгой иное толкуютъ про эти каменныя громады: послѣдніе-де русскіе богатыри, побивъ силу татарскую, похвалялись здѣсь бой держать съ силой небесною и за гордыню оборочены въ камни.

Еще недавно на Каменномъ Вражкт стояло обширное селеніе; остатки его цілы. Съ виду селеніе то непохоже было на окрестныя деревеньки. Вокругь его хоть бы крохотная полоска пашни. Не свяли, не жали на Каменномъ Вражкъ, а въ каждомъ амбарѣ закромы круглый годъ ломились отъ насыпного хлъба. И волотистая пшеница-кубанка, и чистая рожь яранская, и отборное сызранское пшено, и крупная греча, и тяжеловъсный вятскій овесъ доверха наполняли слитскіе сусъки. Въ клътяхъ и чуланахъ тьсно бывало оть мъшковъ съ пушистою казанской крупчаткой, съ разными солодами и крупами, тогда какъ споконъ века ни въ единомь доме на Каменномъ Вражкъ ни сохи ни бороны не бывало. Въ тамошнихъ речонкахъ кроме рыбки-молявки ничего не водилось, а въ погребахъ засъченные въ ледъ пересъки стапвали полнымъ-полнехоньки съ осетриной, съ бѣлужиной, съ сибирскими рыбами: нельмой, муксунами и другими, а въ кладовыхъ бывали навъшены жирные донскіе балыки, толстые пуки вязити, вяленые судаки, лещи, сазаны. Никакого промысла на Каменномъ Вражкв не бывало, ни завода ни фабрики, а всякаго добра водилось вдоволь. Люди тамъ какъ въ раю жили никому не гребтелось, какъ концы съ концами по хозяйству свести, откуда добыть деньгу — Богу на свъчу, себъ на рукавицы, на соль, на деготь, на ковъ, на приваръ да на штофъ зелена вина, какъ гребтится мужику рядовому. Выдайся годъ дородный, выдайся годъ голодный. стой въ межень на Волгв десять четвертей, бреди черезъ нее курица, на Каменномъ Вражкъ ни думушки нътъ ни заботы: будетъ день. будеть и пища.

Внутри околицы обширнаго селенья не было ни улицы, ни односторонки, ни курмыша. Обнесенныя околицей жилыя строенья и разныя службы были расположены кругомъ обширнаго двора, середи котораго возвышалась часовня. Строенья стояли задомъ наружу, лицомъ на внутренній дворъ. Такое расположеніе домовъ очень давнее: въ старые годы русская община всегда такъ строилась; теперь рѣдко гдѣ сохранился круговой порядокъ стройки, всѣ почти наши селенья какъ по стрункѣ вытянулись въ длинныя улицы или односторонки. За Волгой и въ сѣверныхъ лѣсныхъ пространствахъ кое-гдѣ сохранились еще круговыя поселенья, напоминающія древнюю общинную жизнь предковъ. Таковы были и скиты.

На Каменномъ Вражкъ въ послъднее время было до двънадцати общинъ «обителей», стоявшихъ отдельно. Между ними стояли избенки, гдв жили не принадлежавшія къ общинамъ-«спротами» звались онъ. Каждое спротское строенье на свою сторону смотрѣло: избы, обычной деревенской постройки, то жались въ кучу, то отдълялись другь отъ друга и отъ обителей просторными пустырями, огородами, кладбищами. Пустыри покрыты были луговиной, на ней паслись гуси, куры и другія домашнія итицы обительскія, туть же стлали новины для быленья. Въ огородахъ, окружавшихъ со всыхъ почти сторонъ каждую обитель, много было грядъ съ овощами, подсолнечниками и макомъ, но ни единаго деревца: великоруссъ-прирожденный врагь льса, его дело рубить, губить, жечь, но не садить деревья. Чуть ли не въ одной Манеонной обители на кладбищѣ и возтѣ него росли березы, рябины и черемуха. Плодовыхъ деревьевъ въ скитахъ не бывало — за Волгой земля холодна, не родима, ни яблоковъ, ни вишенъ, ни грушъ не родится. Кладбища середи строеній были и старыя, запущенныя, заросшія бурьяномъ, и новыя, съ покрытыми св'яжимъ дерномъ холмиками и съ деревянными, почернъвшими отъ дождей и сивжныхъ сугробовъ столбиками, къ которымъ прибиты медные кресты. Изръдка попадались на тъхъ кладбищахъ деревянные голубцы, еще ръже надгробные камни.

Строенье въ обителяхъ на Каменномъ Вражкѣ не похоже было ни на городское ни на деревенское. Обыкновенно пятьшесть большихъ бревенчатыхъ избъ на высокихъ подклѣтахъ ставились одна вилоть къ другой, либо отдѣленныя однѣ отъ другихъ тесовыми холодными сѣнями. Строены подъ одну кровлю, соединялись межъ собою сѣнями и крытыми переходами. Такое строенье называлось «стасй» и напоминало донетровскія городскія хоромы зажиточныхъ людей. Въ каждой стаѣ было по ияти, по шести, иногда до десяти теплыхъ гор-

ницъ, каждая съ перегородками чистой столярной работы, иногда ольховыми, иногда ясеневыми. Вокругъ, по стѣнамъ каждой горницы стояли вдѣланныя въ стѣны широкія деревянныя лавки, но въ иныхъ покояхъ были и диваны, и кресла, и стулья краснаго дерева, обитые шерстяной или шелковой матеріей. Въ переднемъ углу каждой горницы поставлена была деревянная божница съ иконами и лампадами, подъ нею висѣла шелковая пелена съ крестами изъ позумента. Свѣтло, сухо было въ тѣхъ горницахъ, а чистота и опрятность такая. что развѣ только домамъ Голландіи можно было поспорить со скитскими кельями.

Кромѣ теплыхъ покоевъ, въ каждой стаѣ много бывало холодныхъ сѣней съ темными чуланами и каморками, переходовъ, тайниковъ. Внизу подъ жилыми покоями устроены были теплыя повалушки, а подъ сѣнями глухіе подклѣты; наверху чердаки, теплыя свѣтелки и холодные лѣтники, вышки и смотрильни, въ которыхъ подъ самою кровлей порублены были на всѣ четыре стороны едва видныя окошечки. Крыши дѣлались обыкновенно въ два теса со «скалой» \*), утверждались на застрѣхахъ и по большей части бывали съ «полицами», тоесть съ небольшими переломами въ видѣ полокъ для предупрежденія сильнаго тока дождевой воды. Нѣсколько высокихъ крылецъ и едва видныхъ выходовъ окружали каждую стаю.

Двѣ, три, иногда до десяти стай съ разбросанными между ними избами обычной деревенской постройки, амбарами, погребами, житницами, съ стоявшими одаль сараями, конюшнями, коннымъ и скотнымъ дворами, съ примыкавшими къ строенью огородами, съ однимъ или двумя кладбищами обносились особою изгородью или пряслами изъ дрючковаго лѣса. Это составляло особую общину и называлось «обителью».

Нѣсколько такихъ обителей составляли скить.

Часовни, саженъ по пятнадцати въ длину, по шести, по семи въ вышину, строились на одинъ ладъ: каждая составляла огромный четырехугольный, бревенчатый, не обшитый тесомъ домъ, съ окнами иногда въ два, иногда въ три ряда, подъ огромною крутою на два ската тесовою кровлей съ крестомъ вмъсто конька и съ обширною папертью, на которой возвышались небольшія колокольни, давно, впрочемъ, стоявщія безъ колоколовъ. Для призыва къ часовенной службѣ запрещенные колокола замѣнялись «билами» и «клепалами», то-есть повѣ-

<sup>\*)</sup> Береста, рядь которой кладуть между двумя рядами теса, для прочности крыши, чтобъ не скоро гнила. Въ городахъ запрещено употреблять скалу на крыши въ предупрежденіе пожаровъ, но по деревнямъ она де сихъ поръ въ большомъ употребленіи.

шенными на столбахъ досками, въ которыя колотили дерсвянными молотками. Въ обителяхъ, не имъвшихъ часовенъ, внутри главной стаи устраивались общирныя моленныя. Это были тъ же часовни, но, такъ сказать, домашнія, стоявшія въ олной связи съ кельями.

Вотъ что извъстно изъ скитскихъ преданій про начало

скита Комаровскаго и про обитель матери Маневы. Вскоръ послъ «Соловецкаго сидънья» на Каменномъ Вражкъ поселился пришлый изъ города Торжка богатый старообря-лецъ, по прозвищу Комаръ. По имени его и скитъ прозвали Комаровымъ. Сначала тутъ было четыре обители, къ концу прошлаго столътія было ихъ до сорока, а жителей считалось JO JBVX THEATH.

Долгое время, около ста л'ять, Комаровскій скить на Ка-менномъ Вражк'в быль незнаменитымь скитомъ. Въ годъ московской чумы и зачала старообрядскихъ кладбищъ въ Москвѣ— Рогожскаго и Преображенскаго\*)— зачалась слава скита Ко-маровскаго. Въ томъ году пришли на Каменный Вражекъ Игна-

тій Потемкинъ, Іона Курносый и Манева Старая.

Еще при царъ Алексъъ Михайловичъ смоленские старообрядцы знатныхъ родовъ, Сергій Салтыковъ, Спиридонъ и Ефремъ Потемкины и многіе другіе переселились въ Черную Рамень, неподалеку отъ первоначального скита Шарпанского. Впоследствін родственница Сергія, Анна Пвановна, сделалась императрицей, а при Екатеринъ родственникъ Ефрема и Спирилона сдълался великомощнымъ княземъ Тавриды... Во времена силы Салтыковыхъ, въ лесахъ заволжскихъ не оставалось родичей Сергія, но Потемкины живали въ Черной Рамени до дней князя Таврическаго. Тамъ, сказывають скитскія преданія, жилъ старецъ Пгнатій изъ рода Потемкиныхъ, внукъ Спиридонова племянинка. Былъ онъ смолоду на службѣ, воевалъ подъ начальствомъ Миниха съ турками и татарами, весь израненный удалился въ Черную Рамень «спасаться» и, бу-дучи старообрядцемъ, постригся въ иноки съ именемъ Игнатія. Когда родичь его, князь Потемкинъ, возвысился, Игнатій потхаль къ нему въ Петербургъ, показаль какія-то бумаги, п «великольниный князь Тавриды» призналь раскольничьяго инока своимъ родственникомъ. Съ богатыми дарами щедраго фаворита воротился смиренный инокъ въ лъса заволжскіе и на Каменномъ Вражив, въ Комаровскомъ скиту, построилъ обитель, прозванную по имени его Игнатьевою. Впослъдстви мужская обитель не устояла; подобно другимъ и она сдълалась

<sup>\*) 1771</sup> годъ.

женского... До последняго времени существованія скитовъ Керженскихъ и Чернораменскихъ хранилась намять о томъ, будто старецъ Игнатій Потемкинъ, представленный своимъ родичемъ императрицѣ Екатеринѣ, получилъ какія-то письма пмператрицыной руки, на основаніи которыхъ нельзя будто бы было никогда уничтожить заведенной имъ обители. По поводу этихъ мнимыхъ писемъ была немалая молва во время уничтоженія скитовъ въ 1853 году... У настоятельницы Игнатьевой обители матери Александры требовали ихъ, но она не могла ничего представить.

До того лѣтъ за двадцать, въ первые годы Елизаветинскаго царствованія, поселидась въ Комаровѣ старая дѣва, княжна Болховская. Она основала обитель Бояркиныхъ, составленную первоначально изъ оѣдныхъ двэрянокъ и изъ ихъ крѣпостныхъ женщинъ. На родовой, древняго письма, иконѣ Спаса Нерукотвореннаго повѣсила княжна орденъ Александра Невскаго, принадлежавшій дядѣ ея, сосланному въ Споирь, Ло-

пухину.

Потемкинт!.. Княжна!.. Обитель Бояркина!.. Александровскій ордень!.. Эти слова имѣли сильное обаяніе на раскольниковъ... Со всѣхъ сторонъ текли новые насельники и еще болѣе новыя насельницы на Каменный Вражекъ. И съ тѣхъ поръ Комаровъ скитъ сталъ расти, прочимъ же скитамъ оставалось малитися.

Въ числъ знаменитыхъ пришельцевъ былъ многоначитанный старецъ Іона, по прозванью Курносый, пришедшій изъ Зауралья, съ заводовъ Демидовскихъ, ублажаемый и досель старообрядцами за ревность по въръ, за писанія въ пользу старообрядства и за строгую жизнь. Имя его не осталось безследнымъ въ исторін русскаго раскола. Этотъ Іона быль однимъ изь замьчательныйшихь людей московского старообрядского собора 1779 года, утвердившаго «перемазыванье» приходящихъ оть великороссійской церкви. Его считають правелнымъ. Въ давно запустълой и развалившейся обители Іониной, стоявшей рядомъ съ Игнатьевою, цёла еще могила его. остненная огромною елью... «Іспина сль» — предметь почитанія старообрядцевъ: стволь ея чуть не весь изгрызень. Страдающіе зубною болью приходять сюда, молятся за умершаго или умершему и грызуть растущее надъ могилой его дерево въ чаянін исціленія. ІІ вірующіе, какъ сказывають исцільвають.

Тогда же пришла на Каменный Вражекъ Манева Старая. Была она изъ купеческаго рода Осокиныхъ, города Балахны, богатыхъ купцовъ, имъвшихъ суконную фабрику въ Казани и мѣдноплавильные заводы на отрогахъ Урала. Управляющіе Демидовскими заводами на Уралѣ были ей также свойственники. Когда Осокины стали дворянами, откинулись они отъскита раскольничьяго, обитель обѣдняла, и обитель Осокиныхъ прозвалась обителью Разсохиныхъ. Бѣдна и скудна была, милостями матери Манееы только и держалась...

Эти насельники возвысили Комаровскій скить передь друтими. Разнеслась о немь слава по всімы містамы, оты Петербурга до Сибири и Кубани, и вы обители его отовсюду полились щедрыя даянія «благодітелей». Но самою богатою, самою знатною обителью стала обитель Маневы, оты того, что вы ней прочно основано было общежительство, строги были уставы общины и не видано, не слыхано было про какое-нибудь оты нихы отступленіе. По имени первой настоятельницы называлась она «Маневиной» и своимы благосостояніемы обязана была цілому ряду домовитымы, бережливыхы, распорядительныхы применій, слідовавшихы одна за другой вы продолженіе ціллаго почти столітія.

Но не одна домовитость, не одна бережливость были источниками богатствъ, скоиленныхъ въ Манеенной обители въ первые годы ея существованія. Манееа Старая и ея преемница Назарета обогащали обитель свою иными способами.

Шарташъ, Уктусъ, пустыни Висимскихъ лѣсовъ \*) были въ постоянныхъ сношеніяхъ со Старой Маневой. Во время оно неръдко приходили оттуда на Каменный Вражекъ въ ея обитель возы съ сибирскими осетрами и съ коровыимъ масломъ. Потрошила тъхъ осетровъ и перетанливала масло всегда сама Манева Старая, и никого тогда при ней не бывало, а когда померла она, преемница ея игуменья Назарета принялась за то же дъло... Хоть ни та ни другая объ алхиміи не слыхивали, но изъ осетровыхъ потроховъ и подонковъ растопленнаго масла умёли добывать чистое золото. Дёломъ тёмъ занимались онв въ подземельв, куда уходили черезъ тайникъ, устроенный въ игуменской став... Назарета была уже въ преклонныхъ лътахъ, когда насталъ французскій годъ. Разсказывали, что въ ту страшную пору купцы, бъжавшіе изъ Москвы отъ непріятеля, привезли Назареть много всякихъ сокровищъ и всякой святыни, привезли будто они это добро на пятистахъ возахъ, и Назарета самое ценное спрятала въ таинственное подземелье, куда только передъ большими праздниками одна опускалась и пробывала тамъ по двое, по трое

<sup>\*)</sup> Шарташъ и Уктусъ — большіе скиты по близости Екатерпибурга. Виспискіе лѣса, гдѣ много было скитовъ, — недалеко отъ Нижие-Тагильскаго завода.

сутокъ. Всъмъ это было на удивленіе. Какъ ни пытались обительскія матери развѣдать тайну игуменыи. инкто развѣдать не могъ. Какъ ни спрашивали ее, какъ у ней ни допытывались, молчить, бывало, строгая старица, отмалчивается богомольница, никому своей тайны не поведая. Много было зависти отъ того по другимъ обителямъ и по малымъ скитамъ. Пошла недобрая молва про матушку Назарету Комаровскую... Въ своей-то обители толковали, что она черезчуръ скупа, что у ней въ подземельъ деньги зарыты, и ходить она туда передъ праздниками казну считать, а за стънами обители говорили, что мать Назарета просто-напросто запосмь пьеть и, какъ на нее придеть время, съ боченкомъ отправляется въ подземелье и сидитъ тамъ, покамъсть не усидитъ его. Много и другихъ нехорошихъ силетенъ плели про мать Назарету... Межъ тъмъ французы ушли изъ Москвы, купцы увхали изъ скита, но пожитки оставили у Назареты до льта, чтобъ взять ихъ, когда отстроять ногорълые дома въ Москвъ. Вскорт послт Назарета умерла и благословила быть въ обители настоятельницей своей племянниць Въръ Іевлевнъ, съ темъ, чтобъ она постриглась. Хоть молода была Вера Іевлевна. тридцати лътъ тогда ей не минуло, но всъ у одра умиравшей Назареты согласились быть подъ ея началомъ. Хотьли тымь угодить Назареть, очень ее уважая, а вмысты съ тъмъ и то у матерей на умъ было: уйдетъ Въра изъ обители, теткины богатства съ собой унесеть, а останется, такъ все съ ней въ обители останется... Въ самый смертный часъ подозвала мать Назарета Вфру Іевлевну, вельла ей вынуть изъ подголовка ключъ отъ подземелья и взяла съ нея зарокъ со страшнымъ заклятьемъ самой туда ходить, но другихъ никого не пускать. «Тамъ найдешь бумагу, въ ней все написано», — сказала умиравшая, и это были послъднія слова ея... Когда Вфра, схоронивъ тетку, въ первый разъ спустилась въ подземелье, воротилась отъ страха полумертвая, но потомъ однакоже чаще да чаще стала туда похаживать... Зачали говорить ей матери: «Вѣра Іевлевна, не пора-ль тебѣ, матушка, ангельскій чинъ воспріять, черную рясу надѣть, чтобы быть настоящей игуменьей по благословению покойницы матушки». Но Въра Гевлевна недълю за недълей откладывала, и такъ прошло мѣсяца съ три... II случился туть соблазнъ, какого не бывало въ скитахъ Керженскихъ, Чернораменскихъ, съ тъхъ поръ, какъ зачинались они... Молодая настоятельница ушла въ подземелье и нъсколько дней не возвращалась... Ждутьпождуть ее, съ недёлю времени прошло, слышать, что Вёра повънчана въ Пучежъ съ купецкимъ сыномъ Гудковымъ, и

повънчана-то въ православной церкви... Прямо изъ-подъ вънца она увхала съ мужемъ въ Москву... Выбрали матери новую настоятельницу, мата Екатерину, ту самую, при которой Манева Чапурина въ обитель вступила. Когда Екатерина, нъсколько дней погодя, вм'вств со старшими матерями чрезъ тайникъ спустилась въ подземелье, кромъ пустыхъ сундуковъ тамъ ничего не нашли... Въ углу подземелья обыла отыслана дверь, отворили ее, а тамъ ходъ. Пошли тъмъ ходомъ, шлишли, и вышли въ лъсъ, на самое дно Каменнаго Вражка... Матери перепугались, исправникъ. молъ, узнаетъ, бъда; зарыли и ходъ и подземелье. И только-что кончили это дъло. на другой же день, Богь знаеть отчего, загоръдась келья матери Назареты, и стая сгоръла до тла... Прівхали купцы изъ Москвы за своимъ добромъ. Что въ обительскихъ кладовыхъ было спрятано, получили обратно, но золото, серебро, жемчуги и другія драгоцінныя вещи такъ и пропали. Зато мужь Вфры Іевлевны перевхаль въ Петербургъ, богачомъ сдълался... коммерціи сов'ятникъ, въ орденахъ, знатные люди у него объдывали... Но чужое добро въ прокъ нейдетъ: саломъ на биржі большія діла ділать, но прогоріль, самь умерь вы недостаткахъ, дъти чуть не по міру ходили.

Темная исторія Въры Іевлевны не повредила Манеенной обители. Мать Екатерина, умная и строгая женщина, сумъла поддержать былую славу ея. Ни съ Москвой, ни съ Казанью, ни съ уральскими заводами связи не были ею порваны. Правда, къ матери Екатеринъ не привозили осетровъ и масла съ золотомъ, а изъ Москвы именитые купцы перестали навзжать за добытымъ въ скитскомъ подземельв песочкомъ, но подаянія не оскудівали. новая штуменья съ нужными людьми

ладить умъла.

Мать Манева была вся въ свою предшественницу Екате-

рину. Обитель при ней процвѣла.

Она считалась лучшей обителью не только во всемъ Комаровъ. но и по всътъ скитамъ Керженскимъ, Чернораменскимъ. Середи ея, на широкой полянь, возвышалась почернъвшая отъ долгихъ годовъ часовня, съ темной, поросшей бълесоватымт мхомъ кровлей. До трехъ тысячъ иконъ мъстныхъ, среднихъ и штилистовыхъ стояли въ большомъ и въ двухъ малыхт придъльных в иконостасахъ, а также на полкахъ по всёмъ стінамъ часовни. Въ середине большого пятияруснаго иконостаса, поставленнаго у задней стѣны на возвышенной солев, находились древнія царскія двери замічательной різьбы. по сторонамъ ихъ стояли мъстныя иконы въ серебряныхъ ризахъ съ подвъшенными пеленами, парчевыми или бархатными, расшитыми золотомъ, украшенными жемчугомъ и серебряными дробницами. Передъ ними ставлены были огромные серебряные подсвичники съ пудовыми свичами. Древній Денсусь съ ликами апостоловъ, пророковъ и праотцевъ возвышался на вызолоченномъ тяблъ старинной искусной ръзьбы. Съ потолка сплскалось насколько паникадиль съ проразными золочеными яблоками, съ серебряными перьями, съ ръпьями и витыми усами. Малые образа древней иконописи, разставленные по полкамъ, были украшены ризами оброннаго, сканнаго и басменнаго дъла съ жемчужными цатами и ряснами ). Тутъ были иконы новгородскаго пошиба, иконы строгановскихъ писемъ перваго и второго, иконы фряжской работы царскихъ кормовыхъ зографовъ Симона Ушакова, Николы Павловца и другихъ. Все это когда-то хранилось въ старыхъ церквахъ и монастыряхъ или составляло завътную родовую святыню знатныхъ людей до-петровского времени. Доброхотные датели и невъжественные настоятели, ревнуя не по разуму о благолени дома Божія, заменяли въ своихъ церквахъ драгоценную старину живописными иконами и утварью въ такъ-называемомъ новомъ вкусъ. Напудренные внуки бородатыхъ бояръ сбывали лежавшее въ ихъ кладовыхъ дедовское благословение, какъ ненужный хламъ, и на вырученныя деньги накупали севрскаго фарфора, парижскихъ гобеленовъ, ръдкостныхъ табакерокъ и породистыхъ рысаковъ, или растранжиривали ихъ съ заморскими любовницами. Старообрядцы, не жалъя денегъ. спасали отъ истребленія неоціненныя сокровища родной старины, собирая ихъ въ свои дома и часовни. Немало такихъ сокровищь хранилось въ обители матери Манеоы. Были туть и комнатныя иконы старыхъ царей, и наслъдственныя святыни знатныхъ до-петровскихъ родовъ, и драгоцънныя

<sup>\*)</sup> Дробница - металлическая бляха съ священными изображеніями, служила въ старину украшениемъ богослужебныхъ облачения, пеленъ, образныхъ окладовъ, архіерейскихъ шапокъ и пр. Оброннымо дюломо называлось въ старину такое металлическое производство какой-либо утвари, когда посредствомъ глубокой ръзьбы получались выпуклыя рельсфиыя изображенія. Сканное или филиграновое діло объясняется самымъ названіемъ оть слова «скать», то-есть сучить: «сканье» — сученье, «сканнып» сученый. Въ сканномъ деле обыкновенно свивали, или скручивали вмъсть двь металлическія проволоки, изъ чего потомъ составляли разные узоры въ сътку. Сканнымъ дъломъ называлась вообще всякая сквозная сътчатая работа. Сканное дело - самая изящная работа изо всехъ старинныхъ русскихъ металлическихъ работъ. Басменнымо дъломо называлась выбивка фигурь и узоровь на гонкихъ плющенныхъ металлическихъ листахъ. Датаполукруглая или сердцеобразная металлическая подвъска у иконъ подъ ликомъ, прикръпленная къ краямъ вънда. Рясно — ожерелье или подвъски, подинап.

рукописи, и всякаго рода древняя церковная и домашняя

утварь.

Вкругъ часовни были расположены обительскія стан. Та, что стояла прямо противъ часовенной паперти, была и выше и обширнъй другихъ. Здъсь жила сама игуменья со своими наперсницами. Изъ этой стан выдавалась впередъ большая иятистънная \*) ея келья, съ пятью окнами по лицу, по два на каждой боковой стънъ. Съ одной стороны въ келью вело высокое, шпрокое крыльцо подъ навъсомъ, съ другой былъ маленькій выходъ изъ подклъта. Надъ самой игуменьиной кельей возвышалась свътлица въ видъ теремка, съ двумя окнами, убранными вокругъ ръзнымъ узорочьемъ. Здъсь въ лътнее время живали племянницы матушки Манееы и Дуня, дочь богатаго купца, рыбнаго торговца Смолокурова, когда онъ воспитывались въ ея обители.

Поближе къ часовит стояль небольшой новенькій деревянный домикъ, вовсе непохожій на скитскіе. Онъ быль строенъ по-городскому. Пять большихъ лицевыхъ оконъ этого домика съ бемскими стеклами и блестящимъ мъднымъ приборомъ весело глядали на сумрачную обитель. Сквозь стекла видивлись шелковыя занавъски съ аграмантомъ, клътки съ канарейками, горшки съ цвътами. Домикъ общить быль тесомъ, выкращеннымъ въ дикую краску, крыша желъзная ярко-зеленаго цвъта. Передъ окнами невысокимъ рѣшетчатымъ заборомъ огороженъ быль палисадникъ, занесенный теперь сугробомъ, изъ котораго поднималось десятка полтора обверченныхъ въ кошмы и рогожи молодых деревьевъ. Въ томъ уютномъ домикъ жила двадцатисемильтняя бездътная вдова изъ богатаго купеческаго дома, Марья Гавриловна Масляникова. Овдовъвъ, поседилась она у Манеоы въ обители, не вступая въ общежительство. Домъ построила на свой счеть и жила въ немъ своимъ хозяйствомъ. Ее всѣ любили, уважали за строгую жизнь и доброту, а еще больше за ея богатство.

Неподалску отъ игуменьиной стаи стояла обширная, почернъвшая отъ времени изба на высокомъ подклътъ, но безъ свътлицъ и повалушъ. Это «келарня». Тутъ была общая обительская трапеза, стряпущая и кладовая съ разными запасами. Рядомъ съ келарней стояли погреба. Въ трапезъ на темныхъ бревенчатыхъ стънахъ повъшены были иконы съ горъвшими передъ ними лампадами, отъ входа до самыхъ почти переднихъ оконъ въ три ряда поставлены были длинные столы, вокругъ нихъ переметныя скамын. Здъсь не только

<sup>\*)</sup> Пятиствнною пабой, пятиствинымъ домомъ зовуть строеніе, состоящее наь двухъ срубовь.

могли обѣдать всѣ жительницы Манеонной обители, —а было ихъ до сотни, — доставало мѣста и постороннимъ, приходившимъ изъ деревень на богомолье, или погостить у гостепріимныхъ матерей и послаще поѣсть за иноческою тра̀пезой. Въ переднемъ концѣ средняго стола стояли старинныя кресла, обитыя побурѣвшею отъ времени, бывшею когда-то черной кожей съ мѣдными гвоздиками. Передъ креслами на столѣ стояла кандій съ крестомъ на верхушкѣ. Въ переднемъ углу келарни, подъ кіотомъ съ иконами, лежало нѣсколько книгъ въ старыхъ черныхъ переплетахъ, стояли кацѐя и ладанница \*). Передъ образами стоялъ складной кожаный налой, за нимъ во время трапезы читали положенное Уставомъ на тотъ день поученіе или житіе святого, память котораго въ тотъ день праздновалась.

Келария служила и сборнымъ мъстомъ жительницъ обители. Сюда сходились старшія матери на соборы для совъщаній о хозяйственныхъ дълахъ, для раздачи по рукамъ денежной милостыни, присылаемой благодътелями, здъсь на общемъ сходъ игуменья съ казначеей учитывала сборщицъ и канонниць, возвращавшихся изъ поъздокъ, сюда сбъгались урвавшіяся отъ «трудовъ» бълицы промежъ себя поболтать. здёсь же бывали по зимнимъ вечерамъ «супрядки». Съ гребнями, съ прялками, съ пяльцами, съ разнымъ шитьемъ и всякимъ рукодъльемъ послъ вечеренъ бълицы и инокини, которыя помоложе, работали вибсть вплоть до ужина поть надзоромь матушки-келаря. На супрядки прихаживали дівицы и изъ другихъ обителей. Поэтому обители чередовались супрядками: въ одну сбирались по понедъльникамъ, въ другую по вторникамъ, кромъ субботы и кануновъ праздничныхъ дней. Въ Манеенной келарив супрядки по четвергамъ бывали.

## Глава вторая.

Въ одинъ изъ такихъ четверговъ, незадолго передъ масляницей, собралось бълицъ до двадцати. Тутъ были и свои и гостьи отъ Бояркиныхъ, отъ Жжениныхъ и другихъ обителей. Рядами сидъли онъ по скамьямъ. Кто за пяльцами, кто

<sup>\*)</sup> Кандія— мідная чашка, служащая въ монастырскихъ транезахъ колокольчикомъ. Звономъ ея назначають начало и конець транезы, переміну блюдь и пр. Въ нее ударяеть старшее лицо, присутствующее за транезой. Канся или ручная кадильница — родь жаровенки съ крестомы на кровлі и длинною рукояткою. Опа ділается изъ двухъ чашь, соединиющихся у рукоятки посредствомъ вертлюга. Ладаниции — металлическая коробка на ножкахъ съ шатровою крышечкой. Въ ней хранится ладанъ.

ва кружевной подушкой, а кто и за гребнемъ, другія, отхоживъ работу къ сторонкъ, весело пересмъпвались съ подругами. Маленькая, юркая старушка, съ выразительными черными глазками, со слъдами былой красоты, взадъ и впередъ бродила по келарнъ и напрасно старалась унять разболтавшихся бълицъ отъ веселыхъ криковъ и хохота. Это была мать Виринея, келарь обители. Какъ ни хотълось старушкъ положить конецъ «мірской», «гръховной» бесъдъ, какъ ни хлонотала она, ходя вокругъ молодыхъ дъвушекъ, — все было напрасно. Слушать ея никто не хотълъ. Не скупилась мать Виринея ни на брань ни на угрозы, но это дъвицамъ было какъ къ стънъ горохъ. Знали онъ, что добродушная, любящая всъхъ и каждаго, мать Виринея поворчитъ-поворчитъ, да тъмъ дъло и кончитъ.

— Искушеніе съ вами, дѣвицы, бѣда да и только, — бранилась она. — Эти ваши бесѣды, эти ваши супрядки — просто Господне наказаніе. Чѣмъ бы изъ Пролога что почитать, али пѣсню духовную спѣть, у васъ на умѣ только смѣшки да баловство. Этакія вы непутныя, этакія безстыжія!.. Погоди, погоди, вотъ пріѣдетъ матушка, все ей доложу, все доложу, безстыдницы вы этакія!.. Слышь, говорю, замолчите!.. Оглохли,

что-ль? — крикнула она наконецъ, тоинувъ ногой.

Смолкли дъвицы, но шушуканье вполголоса не прекращалось. — Завтра что? Какого святого? — спрашивала мать Виринея, дергая за рукавъ бълицу Евдокеюшку, свою племянницу, жившую при ней въ келариъ.

— Преподобнаго отца нашего Ефрема Сирина, — глухо отвъчала молчаливая и всегда, на общемъ даже весельъ, су-

мрачная Евдокеюшка.

— Такъ, Ефрема Сирина, — продолжала мать Виринея. — А знаете ли вы, срамницы, что это за святой, знаете ли, что

на святую память его ділать надобно?

— Домового закармливать, — бойко отвѣчала красивая, пышущая здоровьемъ и силой Марьюшка, головщица праваго клироса, послѣ Фленушки первая баловница всей обители. На рукахъ ее носили и старыя матери и молодыя бѣлицы за чудный голосъ. Подобнаго ему не было по всѣмъ скитамъ Керженскимъ, Чернораменскимъ.

На слова Марьюшки дівнцы нокатились со сміху.

— Что-о-ог.. Что ты сказала?.. — быстро подойдя къ ней, закричала мать Виринея.

— На Ефрема Сирина по деревнямъ домового закармливаютъ, каши ему на загнетокъ кладутъ, чтобы добрый былъ во весь годъ, — отвъчала Марья, смъясь въ глаза Виринеъ.

Пуще прежняго захохотали девицы.

— А воть я тебя за такія слова на поклоны поставлю, — вскричала мать Виринея: — да неділи дві опричь черствой корки ты у меня въ келарні ничего не увидишь!.. Во святой обители про идольскія басни говорить!.. А!.. Воть постой ты у меня, непутная, погоди, дай только матушкі Маневі прі і хать... Посидишь у нея въ темномъ чулані, посидишь!.. Все скажу, все.

— Ну и посижу, — бойко отвѣчала Марья. — Эка бѣда!.. А кто на клиросѣ-то будеть запѣвы запѣвать? Ты, что ли,

козымъ своимъ голосомъ;... •

— А воть я гребень-то изъ донца выну да бока-то тебѣ наломаю, такъ ты у меня не то что козой, коровой заревешь... Съ глазъ моихъ долой, безстыжая!.. Чтобы духомъ твоимъ въ келарнѣ не пахло!.. Чтобы глаза мои на тебя, безстыжую дѣвчонку, не глядѣли!..

— Ну, и пойду, — смъясь, отвъчала Марья, накидывая на голову большой ковровый платокъ. — Пу, и пойду... Благодаримъ покорно за угощенье, матушка Виринея, — низко поклонившись, прибавила она и, припрыгивая, побъжала къ двери.

— Постой, постой, Марьюшка, погоди, не уходи, — ласково заговорила всявдь уходившей добродушная Виринея. — Ну, полно, двака, дурить, — образумься... Ахъ, ты, озориая!.. Гля-

ди-ка!.. Ну, клади поклоны — давай прощаться.

— Аль ужъ въ самомъ дѣлѣ попрощаться съ матушкой-то? — смѣясь, молвила, обращаясь къ подругамъ, головщица и, принявъ степенный видъ, стала передъ образами класть земные поклоны, творя вполголоса обычную молитву прощенія. Кончивъ ее, Марьюшка обратилась къ матушкѣ Впринеѣ, чинно сотворила передъ нею два уставныя метанія, проговоривши вполголоса: — Матушка, прости меня грѣшную, въ чемъ передъ тобой согрѣшила... Матушка, благослови.

— Богъ простить, Богъ благословить, — чинно ответила

мать Виринея.

Напущённаго гийва на лиців мягкосердой старушки какти не бывало. Добродушно положивь руку на плечо озорной головщиців, а другою поглаживая ее по головів, кротко, ласкающимь, даже заискивающимь голосомь спросила ее:

— Скажи же, Марыошка, скажи, голубушка, потёшь меня, скажи про святаго отда нашего Ефреча Сирина. Чѣмъ онъ Господу угодилъ?.. А?.. Скажи, моя дѣвонька, скажи, умница.

— Святыя книги писаль, матушка, о пустынномь житіи, объ антихристь, о послъднихъ временахъ, — скромно опустивъ глаза, отвъчала шаловливая головщица.

— То-то, дѣвка, — вздохнувъ, сказала мать Виринея и, сочинения П. Мельникова. Т. И. съвъ на скамью, склонила щеку на руку. - То-то, родная моя, о пустынномъ житін писаль преполобный Ефремъ, какъ въ последние дни отъ антихриста станутъ люди бетать въ дебри и пустыни, хорониться въ вертепы и пропасти земныя. Про наше время, дъвонька, про насъ писалъ преподобный. Хотя мы и на каждый часъ грѣшимъ передъ Госиодомъ, хоть и нътъ на свътъ гръшниковъ паче насъ, но по въръ мы чисты и непорочны, а по благочестію нѣть на свѣть первье насъ... За въру и благочестие чаемъ и граховъ отпушения и въчныя жизни въ селеніяхъ праведныхъ... Въдь и мы, бъгая стей антихристовыхъ, зашли въ сін лъса и пустыни, все какъ есть по слову преподобнаго Ефрема. Потому и надо намъ почитать святую его память... Такъ-то, девоньки, такъ-то, разумницы!.. Вотъ бы и вы почитали отъ книгъ преподобнаго Ефрема Сирина, а я бы, старуха, послушала... Подай-ка мочку, Евдокеюшка, — промолвила мать Виринея, обращаясь къ племянницъ и садясь за гребень.

— Такъ-то, мои ластовицы, — продолжала она, быстро вертя веретеномъ: — такъ-то, разумницы. Чѣмъ смѣхотворничать да празднословить, вы бы о душахъ-то своихъ подумали... О грѣхахъ надо помышлять, дѣвушки, сердцемъ къ молитвѣ горѣть, вражескихъ сѣтей беречься. А вамъ все смѣики да шутки. Нехорошо это, голубушки вы мои, больно нехорошо. Не живутъ такъ во святыхъ обителяхъ. Того развѣ не знаете, что смѣхъ наводитъ на грѣхъ? Отъ малаго небреженія въ великія грѣхопаденія не токмо мы грѣшницы, но и великіе подвижники, строгіе постники, святые праведные частехонько впадали... О-о-охъ-охъ-охъ!.. Грѣхи-то наши, грѣхи тяжкіе!.. А вы, дѣвушки, не забысъ Бога, живите, не буянно поступайте... Да ты, Устинья, что это выдумала!.. Опять хохотать!.. Въ Москвѣ, что ли, научилась? Смотри у меня!

— Да я ничего, матушка, — молвила, едва сдерживая смёхт, молоденькая канонница, только-что воротившаяся изъ Москвы, гдь у богатыхъ купцовъ читала «негасимую» по покойникамъ

да учила по Часослову хозяйскихъ ребятишекъ.

— То-то ничего! Сама грѣшишь и другихъ на грѣхъ наводишь... Охъ, дѣвоньки, дѣвоньки, что-то глазыньки у меня слипаются, — прибавила мать Виринея, кладя веретено и зѣвая: — хоть бы спѣли что-нибудь, а то скучно что-то.

--- Мы тотчасъ, матушка, — лукаво подхватила Марья головщица и, переглянувшись съ подругами, начала съ ними:

> Не свивайся, не свивайся трава съ повиликой, Не свыкайся, не свыкайся молодецъ съ дъвицей, Хорошо было свыкаться, тошно разставаться.

— Охъ, искушеніе!.. Ахъ, вы, безпутныя!.. Очумъли вы, дъвицы, аль съ ума спятили? — въ источный голосъ кричала мать Виринея, изо всей силы стуча по столу кленовымъ гребнемъ. — Да перестаньте же, безстыжія, перестаньте, непутныя!.. Сейчасъ у меня перестаньте, не то возьму кочергу да всёхъ изъ келарни вонъ.

Насилу-насилу добилась старушка, чтобъ смолкла пѣсня грѣховная. Зато шутливая болтовня и веселый хохотъ поднялись пуще прежняго. Повскакали дѣвицы изъ-за работы, и пошла у нихъ такая возня, что хоть святыхъ вонъ неси.

Устала мать Виринея. Задыхаясь, сёла на лавку, опустила

руки на колѣна.

— Ахъ, вы, безстыжія! — изнемогая, ворчала она. — Ахъ, вы, разбойницы! Уморили меня, старуху... Услышить Марья Гавриловна, что тогда будеть?.. Что про васъ подумаетъ!.. А?.. Погодите у меня, дайте срокъ: все матушкѣ Манееѣ скажу, все, все... Задасть она вамъ, непутныя!.. Заморить на поклонахъ да въ темныхъ чуланахъ.

Нашалившись досыта, усталыя девицы, черезъ силу переводя духъ, разсёлись по лавкамъ, где кто попало. Пристаютъ

къ Впринев:

— Матушка, не сердись! Преложи гнѣвъ на милость!.. Мы вѣдь только маленько... Прости Христа ради... Да пожалуйста, матушка... Мы тебѣ хорошую пѣсню споемъ, духовную.

Такъ говорили дъвицы, перебивая другъ дружку и ласкаясь

къ матери Виринев.

— Ахъ, вы, злодъйки, злодъйки!.. Совсъмъ вы меня измучили... Бога вы не боитесь. Совъсти нътъ у васъ въ глазахъ... Что вы, деревенскія, что ли, мірскія?.. Ахъ, вы, гръховодницы, гръховодницы...

II голосъ Виринеи все мягче и мягче становился; не прошло трехъ-четырехъ минутъ, обычнымъ добродушнымъ голо-

сомъ говорила она пристававшимъ къ ней дъвидамъ:

— Полно же, полно... Ну, Богъ проститъ... Спойте же хорошее что-нибудь... Живете въ обители, грѣхъ оѣса тѣшитъ грѣховными безстыдными пѣснями.

Марья головщица сильнымъ груднымъ голосомъ завела унылую скитскую пѣсню. Другія бѣлицы дружно покрыли ее

жоромъ:

Воззримте мы, людіе, на сосновы гробы, На наши прев'ячные домы. О житіе наше маловременное! О слава, богатство суетное! II слезы убожества и гордость завист

И слезы убожества и гордость завистная, На семъ вольномъ свътъ все минётъ. Богъ намъ даеть много, а намъ то все мало, Не можемъ мы, людіе, ничёмъ ся наполнить! И ляжемъ мы въ гробы, прижмемъ руки къ сердцу, Души наши пойдуть по дѣламъ своимъ, Кости наши пойдуть землё на преданіе, Тѣлеса наши пойдуть червямъ на съѣденіе, А богатство, гориссть, слава куда пойдуть?

> Покинемъ же гордость, Возлюбимъ мы кротость, За всѣхъ потрудимся, И тѣмъ себѣ купимъ Небесное царство.

Стихли уныло-величавые звуки пѣсни о смертномъ часѣ, и дума хмарой подернула веселыя лица. Никто ни слова. Мать Виринея, облокотясь руками и закрывъ лицо, сидѣла у края стола. Только и слышна была неустанная, однообразная пѣсня сверчка, пріютившагося за огромною келарскою печкой.

— Спаси васъ Господи, родненькія! — подымая голову, дрожащимъ сквозь слезы голосомъ говорила мать Виринея. — Ну вотъ такъ и хорошо, вотъ такъ и прекрасно... Теперь и ангелы Божіи прилетѣли на нашу бесѣду да, глядя на васъ, радуются... А то все у васъ скоки да голки... Нехорошо, дѣвушки... Какъ дымъ отгоняетъ пчелы, такъ безчинныя бесѣды и безстыдныя пѣсни ангеловъ Божіихъ отгоняютъ. Отходящимъ же имъ приходитъ бѣсъ тѐменъ, сѣя свой злосирадный дымъ посредѣ бесѣдующихъ. Слышанія же чтенія и пѣсенъ духовныхъ врагъ стериѣти не можетъ, далече бѣжптъ отъ бѣсѣдъ благочестивыхъ. Такъ-то, дѣвоньки!.. Нуте-ка, спойте еще, красавицы, утѣшьте старуху... Зачинай-ка, Марьюшка!

Началась новая пъсня:

Ахъ, увы, бѣда, Приходить чреда, Не въмъ когда Отсель возьмуть куда... Боюся страшнаго суда, И габ явлюся я тогда?... Плоть-то моя немощна, А душа вельми грѣшна, Ты же, смерте, безобразна и страшна!... Образомъ своимъ страшишь, Скоро ты ко мнъ спъшишь, Скрыты твои трубы и коса, Ходишь всюду нага и боса. О. смерте! Нать оть тя обороны --И у царей отъемлешь ты короны, Со архіереи и вельможи не медлишь, Даровъ и посуловъ не пріемлешь;

Скоро и мою ты хощень душу взяти И на страшный судъ Богу отдати. О лють въ тоть часъ и горць возопію, Когда воззрю на грознаго Судію.

Въ глубокое умиление пришла мать Виринея. Лицо ея, выражавшее душевную простоту и прямоту, сіяло теперь внутреннимь ощущениемъ сладостной жалости, радостнаго смиренія,

умильнаго, сердечнаго сокрушенья.

— Касатушки вы мон!.. Милыя вы мон дѣвчурочки!..—
тихонько говорила она любовно и довѣрчиво окружавшимъ ее
дѣвицамъ: — живите-ка, голубки, по-божески, пуще всего —
никого не обидьте, ссоръ да свары ни съ кѣмъ не заводите.
всякому человѣку добро творите — не страшенъ тогда будеть
смёртный часъ, оттого, что любовь всѣ грѣхи покрываетъ.

Въ порывѣ добраго, хорошаго чувства ласкались дѣвицы къ доброй Виринеѣ. Озорная Марьюшка прильнула губами къ

морщинистой рукъ ея и кроиила ее слезами.

Ръзкій скрипъ полозьевъ у окна послышался. Всъ подняли головы, стали оглядываться.

— Взглянь-ка, Евдокеюшка, — молвила племянницѣ мать Биринея. — Кого Богъ принесъ? Кой грѣхъ, не изъ судейскихъ ли?

Накинувъ на голову шубейку, вышла Евдокеюшка изъ келарни и тотчасъ воротилась.

Матушка прівхала! — воскликнула она.

— Ну, слава Богу! Насилу-то, — сказала, вставая со скамы, мать Виринел. — Идти-было къ ней. Здорова ли то прівхала?

Поспѣшно стали разбирать свои рукодѣлія дѣвицы и скоро одна за другой разошлись. Въ келарнѣ осталась одна Евдо-кеюшка и стала разставлять по столамъ чашки и блюда для подоспѣвшей ужины...

Въ нгуменской кель за перегородкой сид ва мать Манеев на теплой изразцовой лежанк в, медленно развязывая и синмая съ себя платки и платочки, наверченные на ея шею. Рядомъ, заложивъ руки за спину и гръя ладони о жарко натопленную печь, стояла ея наперсница, Фленушка, и потопывала о поль озябшими ногами. Передъ игуменьей съ радостными лицами стояли: мать Софія, ходившая у нея въ ключахъ, да мать Виринея. Прежде другихъ матерей прибъжала она въ заячьей шубейк въ накидку встрътить прівхавшую мать-настоятельницу. Дверь въ келью то и дъло отворялась, и морозный воздухъ клубами бълаго пара каждый разъ врывался въ жарко натопленную келью. Здоровенная Анафролія, воро-

тившаяся съ пгуменьей изъ Осиповки, да еще двъ келейныя работницы, Минодора да Наталья, втаскивали пожитки прітехавшихъ, вмъстъ съ ними узлы, мъшки, кадочки, ставешки съ гостинцами Патапа Максимыча и его домочадцевъ. Одна за другой приходили старшія обительскія матери здороваться съ игуменьей: пришла казначея, степенная, умная мать Танфа, пришла уставщица, строгая, сумрачная мать Аркадія, пришли большаго образа соборныя старицы: мать Никанора, мать Филарета, мать Евсталія. Каждая при входѣ молилась иконамъ, каждая прощалась и благословлялась у игуменьи, спрашивая объ ея спасеніи — все по чину, по уставу... Вскоръ боковуша за перегородкой наполнилась старицами.

— Да скоро-ль вы перендсите? — хлопотала Виринея около Анафроліи и келейныхъ работницъ. — Совсёмъ келью-то выстудили. Матушка и безъ того съ дороги иззябла, а вы тутъ еще валандаетесь... Иное бы что и въ сёняхъ покинули.

— Истоплено хорошо. — вступилась мать Софія. — Передъ вечерней печи-то только скутаны, боюсь, разв'я не угарно ли?

— Угару нѣтъ, кажись, — замѣтила мать Виринея: — а ты бы, матушка Софія, чайку поскорѣй собрала. Самоварчикъ-отъ у тебя поставленъ ли?

— Какъ не поставленъ, — отвѣчала мать Софія: — поди,

чай кипитъ.

И, выйдя въ съни, сама притащила въ келью шипящій

«самоварчикъ» ведра въ полтора.

— Ну, какъ вы, матушка, время проводили? Все-ль по добру, по здорову? — сладенькимъ заискивающимъ голосомъ спрашивала казначея, мать Тапфа, едва отогрѣвшуюся на горячей лежанкъ игуменью.

— Не больно крѣпко здоровилось, — разбитымъ голосомъ

отвѣчала Манееа.

— Что-жъ такъ, матушка? — спросила Танфа. — Чѣмъ же домогали? Поясница, что ли, опять?

— Головушку разломило. Извъстно: дъло мірское — суета,

содомъ съ утра до ночи, — говорила Манева.

 — Много, чай, гостей-то понавхало на именины? — спросила уставщица мать Аркадія.

 Было довольно всякихъ гостей, — сухо отвѣтила ей мать Манееа.

— Изъ городу, поди, навхали? Купцы были? — спросила

мать Никанора.

— II изъ городу были, и изъ деревень были, и купцы были: всякіе были. Да ну ихъ — Господь съ ними. Вы-то какъ безъменя поживали? — спросила Манева.

- Благодареніе Господу. За вашими святыми молитвами все было хорошо и спокойно, сказала уставщица Аркадія. Службу каждодневно справляли какъ следуетъ. На преподобную Ксенію, по твоему приказу, утреннее бдёніе съ поліелеемъ стояли. Пыли канонъ преподобнымъ общій на два лика съ катавасіями.
  - Съ котораго часу зачали службу? спросила игуменья.

— Въ два часа за полночь велѣла я въ било ударить, — отвѣчала мать Аркадія. — Когда собрались, когда что — въ половинѣ третьяго пѣніе зачали. А пѣли, матушка, утреню по Минеи. У мѣстныхъ образовъ новы налѣпы горѣли, что къ Рождеству были ставлены, паникадила черезъ свѣчу зажигали.

— А на трапезѣ, — подхватила мать Виринея: — ставлено было четыре яствы: капуста съ осетриной да съ бѣлужиной, да щи съ головизной, да къ нимъ пироги съ вязигой да съ семгой, что отъ Филатовыхъ прислана была еще до вашего. матушка, отъѣзда, да лещи были жареные. да пшенники съ молокомъ. Браги и квасу сыченаго на трапезу тоже ставили. А на вечери три яствы горячихъ подавали.

— А трудники въ тотъ день дёла не дёлали, — прибавила

казначея Танфа.

— А на утріе, на Григорія Богослова, тоже съ поліслеемь служба была, икону святителя, строгановскаго письма, на поклонъ становили, — докладывала уставщица.

— Богъ васъ спасетъ, матери, — поклонясь, молвила игуменья. — Добро, что порядокъ блюли и Божію службу справляли какъ слъдуетъ. А что Марья Гавриловна, здорова ли?—освъдомилась мать Манева.

— Здорова, матушка, слава Богу, — отвѣчала Таифа. — Въ часовъ у служебъ бывала, у часовъ и къ повечерію. Къ утренъто лѣнивенька вставать, развѣ только что въ праздники.

— Ея дело, — строго заметила Манева. — А ты бывала-ль

у ней въ дому-то?

- Какъ же, матушка, раза три ходила, отвѣчала казначея: да вотъ и мать Аркадія къ ней захаживала, а Марьюшку такъ почти каждый день Марья Гавриловна къ себѣ призывала.
- Не слыхали-ль чего, не гивается ли она на Патапа Максимыча? обращаясь ко всёмъ, спросила мать Манева. За хлопотами совсёмъ позабыль къ ней письмо отписать, въ гости позвать ее... Ужъ такъ онъ кручинится, такъ кручинится...
- Нѣтъ, матушка, кажись, ничего не замѣтно, чтобы гнѣвалась на кого Марья Гавриловна, молвила мать Таифа.

Аркадія подтвердила слова казначен.

— Какой гиввъ, матушка! — подхватила Марья головщица. — Сколько разъ она со мной и Настеньку съ Парашей и Патапа Максимыча поминала, и все таково любовно да

пріятно.

— Завтра послѣ часовъ надо сходить къ ней, повидаться, гостинцы снести, — озабоченно говорила Манееа. — А вамъ, матери и дѣвицы, Аксинья Захаровна теже гостинцевъ прислала, за то, что хорошо ея ангелу праздновали, по рублю на сестру пожаловала, опричь иного. Завтра, мать Танфа, — прибавила она, обращаясь къ казначеѣ: — возы придутъ. Прими по росписи... Фленушка, у тебя никакъ роспись-то?

Фленушка порылась въ дорожномъ мѣшкѣ п, вынувъ сло-

женный начетверо листь бумаги, подала его Манеев.

— Читай-ка, мать Танфа, — сказала игуменья, подавая казначев роспись. — Благо, всв почти матери въ сборв, читай, чтобы всвиъ было ввдомо, какое нашей святой обители сдвлано приношенье.

Мать Танфа, съ трудомъ разбирая скоропись, медленно

стала читать:

«Рыбы осетрины свѣжей шесть пудовъ, да бѣлужины столько-жъ, да севрюги соленой четыре пуда. Тешки бѣлужьей да потроховъ осетровыхъ по пуду. Икры садковой полпуда, осетровой салфеточной пудъ. Жировъ да молокъ два пуда съ половиной, балыковъ донскихъ три. Муки крупичатой четыре мѣшка, гороху четыре четверти, ветчины окорокъ...»

Мать казначея руками развела, дочитавшись до такого при-

ношенія.

— Какъ ветчины? — строго спросила игуменья.

— Ветчина писана, матушка, — отвѣчала Тапфа, показывая роспись Манеов.

Охъ, искушеніе!.. — послышалось между инокинями.

Бѣлицы улыбались, отворачиваясь въ сторону, чтобы матушка не замѣтила и не вздумала-бъ началить ихъ за нескромность.

— Ты писала? — нахмурившись, обратилась Манева къ

Фленушкв.

— Настенька это приписала, — отвічала Фленушка. — На сміхъ. А какъ стали укладываться, она и въ самомъ діль сунула въ возъ не то окорокъ, не то два.

— Верченая дѣвка! Егоза!.. — заворчала Манева и, обращаясь къ матерямъ, прибавила: — давно ли, кажись, изъ обители, а поглядѣли бы вы, какова стала моя племяненка.

— Что-жъ, матушка, дело молодое — шутки да смехи еще

на умѣ... Судьбы Господь не посылаеть ли? — умильно спросила мать Евсталія. — Женишка не прінскали-ль родители-то?

— Нѣтъ, — сухо отвѣтила Манева.

— А намедни мужичокъ провзжаль изъ Осиновки въ Баки за хлѣбомъ, — продолжала Евсталія: — у Бояркиныхъ приставаль, говориль, что женихъ пріѣзжаль къ Патапу Максимычу. Изъ Самары, слышь, купеческій сынъ.

— Прітізжать прітізжать, — нехотя отвітчала Манева: только про сватовство не то что рѣчп. и думы не бывало. Навраль тебъ, Евсталія, твой мужичонка съ три короба, а ты

и плетешь. Похожаго ничего не бывало. Да.

Мать Евсталія замолчала и ушла въ уголь, замѣтивь, что

нгуменья маленько на нее осерчала.

— Извъстно дъло, матушка, деревенскій народъ завсегда пустого много городить, — отозвалась уставщица Аркадія. —

Пусти уши въ люди — чего ни наслушаешься. — То-то и есть, — внушительно молвила Манееа: — коль мірскихъ пустыхъ річей не переслушаешь, такъ нечего и разговоры съ пробажими заводить... Не погитвайся, мать Евсталія.

Евсталія вышла пзъ угла и, подойдя къ нгуменьт, смиренно поклонилась. Та молча отвътила малымъ поклономъ.

— Какъ благоволите, матушка, утреню править? — спросила Аркадія. — Завтра память преподобнаго Ефрема Сирпна... съ поліелеемъ, аль рядовую?

— Какъ прежде бывало? — спросила Манева.

— Всяко бывало, матушка, — отвъчала уставщица. — Служили съ поліелеемъ, служили и рядовую. Въ уставъ сказано: «аще волить настоятель».

— Такъ служи, мать Аркадія, рядовую, — рѣшила игуменья. — Послѣзавтра надо еще поліслей справлять и службу съ величаньемъ Тремъ Святителямъ. А у насъ и безъ того свъчей-то, кажись, не ахти много?

— За Пасху, матушка, хватить, а къ лѣту надо будеть

новыхъ досивть, - отвъчала казначея.

— То-то же, — примолвила игуменья: — поберегать свѣчи-то надо. Великій пость на дворь, службы большія, длинныя, опять же стоянья со свѣчами.

- А насчеть ветчины-то какъ же, матушка, прикажете?спросила казначея: — собакамъ выкинуть, аль назадъ отослать? Сиротамъ бы мірскимъ подать — да молва про обитель нойдеть. — Сирячь подальше, соблазну бы не было, — сказала игу-

менья. — Не погань — пригодится: исправникъ прівдеть, али кто изъ чиновниковъ — сопруть... Устинья Московка прівхала?

— Прівхала, матушка, въ ту пятницу прибыла, — отвътила казначея. — Расчетъ во всемъ подала, какъ слъдуетъ— сто восемьдесятъ привезла, за негасимую оставались. Да гостинцу вамъ, матушка, Силантьевы съ нею прислали: шубку бъличью, камлоту на ряску, ладану роснаго пять фунтовъ съ походомъ, да масла бутыль, фунтовъ, должно-быть, пятнадцать вытянетъ. Завтра обо всемъ подробно доложу, а теперь не пора ли вамъ и покою дать? Устали, чай, съ дороги-то?

— II то устала, матери, — отвѣчала Манева: — костоньки

всв разломило.

— Матушка-то и въ Осиповкѣ совсѣмъ больнёшенька была, — молвила Фленушка, прибирая чайную посуду. — Послѣдніе дни больше лежала, изъ боковуши не выходила.

— Вамъ, матушка, завтра въ баньку не сходить ли? Да ръдечкой велъли бы растереть себя, — сказала, обращаясь къ

игуменьъ, ключница, мать Софія.

— Поглядимь, что завтра будеть, — отвѣчала мать Манева: — а къ утренѣ, матушка Аркадія, меня не ждите. Въ самомъ дѣлѣ что-то неможется. Рада-рада, что домой добралась... Прощайте, матери.

И стали матери одна за другой по старшинству подходить къ игумень прощаться и благословляться. Пошли за ними и бывшія въ кель бълицы. Остались въ кель съ игуменьей мать Софія да Фленушка съ головщицей Марьей.

— Топлено-ль у Фленушки-то?—спроспла Манева у ключницы.

— Топлено, матушка, топлено, — отвъчала она. — Заразъ

объ кельи топили, заразъ и кутали.

— Спаси тебя Христось, Софьюшка, — отвѣчала игуменья: — постели-ка ты мнѣ на лежаночкѣ да потри-ка мнѣ ноги-то березовымъ маслицемъ. Ноють что-то. Ну чтò, Марьюшка, — ласково обратилась Манева къ головщицѣ: — я тебя и не спросила: какъ ты поживала? Здорова-ль была, голубка?

— Слава Богу, матушка, вашими святыми молитвами, —

отвѣчала, цѣлуя Манеенну руку, головщица.

— Больно воть налегкъ ходить, — ворчала ключница, постилая на лежанку толстый киргизскій войлокъ. — Ты бы, Марьюшка, когда выходишь на волю, платокъ бы, что ли, на шею-то повязывала. Долго-ль простудить себя? А какъ съ голосу спадешь — что мы тогда безъ тебя будемъ дѣлать?

— Э, матушка Софія, что мий делается? Я не изъ неже-

нокъ. Авось Богъ милостивъ, — отвътила головщица.

— Не говори такъ, Марьюшка, — остановила ее Манева. — На Бога надъйся, сама не илошай... Безъ меня гдв ночевала — у Таифы, что ли? — Къ Танфѣ не пускала я ее, матушка, — отвѣтила за головщицу Софія: — у ней келья угарная, и тѣсновато. Мы съ Марьюшкой въ твоей кельѣ домовничали. Минодорушка съ

Натальей ночевать къ намъ прихаживали.

— Ну, ступайте-ка, дѣвицы, спать-ночевать,—сказала Манееа, обращаясь къ Фленушкѣ и Марьюшкѣ.—Въ келарию-то ужинать не ходите, снѣжно, студено... ѣхали мы, мать Софія, такъ лѣсомъ-то ничего, а на поляну какъ выѣхали, такая мятель поднялась, что свѣту Божьяго не стало видно. Теперь такъ и мететъ... Молви-ка, Фленушка, хоть Натальѣ, принесла бы вамъ изъ келарни поужинать да янчекъ бы, что ли, сварили, аль янченку сдѣлали, молочка бы принесла. Ну, подите со Христомъ.

Фленушка и Марьюшка простились и благословились на сонъ грядущій у матушки и пошли черезь сени въ другую

келью.

— Ну, Софьюшка, разсказывай, какъ безъ меня поживала,—спросила игуменья свою ключницу, оставшись съ нею вдвоемъ.

— Да ничего такого пе случалось, матушка, — отвъчала Софія. — Все слава Богу. Только намедни мать Филарета съ матерью Ларисой пошумъли, да на другой день ничего, попрощались, смирились...

— Чего дълили? — строго спросила Манеоа.

— Видишь ли, съ чего дѣло-то зачалось, — продолжала Софія, растирая игуменьѣ ноги березовымъ масломъ. — Про-ѣзжали этто изъ Городца съ базара колосковскіе мужики, матери Ларисы знакомые, она вѣдь сама родомъ тоже изъ Колоскова. Часы у насъ мужички отстояли, потрапезовали, чѣмъ Богъ послалъ, да межъ разговоровъ и молвили, будто ихней деревни Михайла Коряга въ попы ставленъ.

— Слышала и я, слышала, Софьюшка, — вздыхая, промолвила Манева. — Экій грѣхъ-то!.. Стяжателю такому, корыстолюбцу дали священство!.. Какой онъ попъ?.. Отца родного

за гривну продастъ.

— Ну воть, матушка, ты въ одно слово съ Филаретой сказала,—а мать Лариса за Корягу горой. Ну и пошли. Да вѣдь обѣ онѣ горячія, неговорливыя, другъ передъ другомъ смириться не хотять, и зачалась межъ ними свара, шумное дѣло. Столько было грѣха, столько грѣха, что упаси Царь Небесный. Мать Лариса доказывать стала, что не намъ, дескать, о такомъ великомъ дѣлѣ разсуждать, каковъ бы, дескать, Коряга ни былъ, все же законно поставленъ въ попы; а Филарета: «коли, говоритъ, такого сребролюбца владыка Софроній поста-

виль, значить-де, и самъ онъ того же поля ягода, недаромъ-де молва пошла, что онъ святыней ровно калачами на базаръ торгуетъ». А Лариса такая въдь огненная, развернись да матушку Филарету въ ухо. Та едва отскочнть успѣла.
— Гдѣ-жъ это было?.. Въ келариѣ?.. При мужикахъ?.. —

вставъ съ лежанки и выпрямляясь во весь ростъ, строгимъ,

твердымъ голосомъ спросила Манева.

— Случилось это, матушка, у Аркадін въ кельв, —ответила мать Софія.— Такъ матери въ два вѣника и метуть— шумъ, гамъ, содомъ такой, что вся обитель сбѣжалась. Просто, матушка, какъ есть вавилонское языковъ смешение!.. И ужъ столько было промежъ нихъ сраму, столько было искушенія, что и сказать тебѣ не могу. Какъ пошли онѣ другъ дружкѣ вычитывать, такъ и Михайлу Корягу съ епископомъ забыли, и такіе у нихъ пошли перекоры, такія дёла стали поминать, что и слушать-то стало грешно... Что и смолоду водилось, а чего, можетъ статься, и не бывало — все подняли. Ужъ су-дачили онв, судачили, срамили себя, срамили — съ добрый часъ времени прошло. Мать Тапфа ихъ было-уговаривать и слышать не хотять. Насилу-то насилу мать Аркадія ихъ развела, а то бы, пожалуй, въ драку полъзли, искровянились бы.

— Марья Гавриловна слышала?—спросила игуменья.

- Какъ не слыхать, матушка. Приходить не приходила, а

Таня, дъвица ея, прибъгала,—отвъчала Софія.
— Злочинницы! — ръзко сказала Манева, ходя взадъ и впередъ по кельв. — Бога не боятся, людей не стыдятся!.. На короткое время обители нельзя покинуть!.. Чёмъ бы молодыхъ

учить, а онъ гляди-ка?.. Какъ смирились?

— Извъстно, мпротворица наша, мать Впринея, въ дъло вступилась... ну и помирила. На другой день целое утро она сердечная то къ той, то къ другой бъгала, стрянать даже забыла. Часа три уговаривала: ну, смирились, у нея въ келарив и попрощались.

— То-то Филарета давеча стояла, глазъ не поднимаючи, а Лариса даже и не пришла встрытить меня, —молвила Манеоа.

- Хвораетъ, матушка, другой день съ мъста не встаетъ. подхватила Софія: -- горло перехватило, и сама вся ровно въ огнъ горитъ. Мать Виринея и бузиной ее, и малиной, и шалфеемъ, и кочанной капусты къ головъ ей прикладывала, мало облегчило.
- Не погляжу я на хворь ея,—молвила гнѣвно Манева.— Не посмстрю, что соборныя онѣ старицы: обѣихъ на поклоны въ часовнѣ поставлю и за трапезой... Въ чуланъ запру!.. Изъ

- Нѣтъ, матушка, никого не было.
- А толки пошли?

— Какъ толкамъ не пойти, — отвѣчала мать Софія. — Извѣстно, обитель немалая: къ намъ люди и наши къ чужимъ. Случился грѣхъ, въ кулькѣ его не спрячешь.

 Обитель срамить!.. — продолжала Манева. — Вотъ я завтра съ ними поговорю... А дъвицы въ порядкъ держали

себя?

— Все слава Богу, матушка, никакого дурна не было.

— Супрядки бывали?

 Бывали, матушка, и сегодня вплоть до твоего прівзда у Впринен въ келарнъ дъвки сидъли.

— Чужія приходили?

— Бывали, матушка, и чужія: отъ Жжениныхъ прихаживали, отъ Бояркиныхъ.

— А отъ Пгнатьевыхъ? — быстро спросила Манева.

— Какъ можно, матушка! Статочно ли дело супротивъ твоего приказа идти?—отвъчала мать Софія.

— Деревенскихъ парней не пускали-ль?

- Ай, что ты, матушка! Да сохрани Господи и помилуй! Развѣ мать Виренея не знаеть, что на это нѣтъ твоего благословенья,— сказала Софія.
- Хорошая она старица, да ужъ добра черезъ мѣру, молвила Манеоа, нѣсколько успоконвшись и ложась на войлокъ, постланный на лежанкѣ. Уластить ее не много надо. У меня пуще всего, чтобъ негодныхъ толковъ не пошло про обитель, молвы бы не было.. А таракановъ въ скотной морозили?

— Выморозили, матушка, выморозили. Вчера только пере-

шли, — отвъчала мать Софія.

— А Пестравка отелилась?

Телочку принесла, матушка, а Черногубка бычка.

— II Черногубка? Гм! Теперь что же у насъ шестнадцать стельныхъ-то? — спросила Манева.

— Да должно-быть, что шестнадцать, матушка, — отвѣчала

Софія.

- Масла много-ль напахтали? продолжала разспросы Манееа.
- Не могу върно тебъ доложить, отвъчала Софія: а вечорь мать Виринея говорила, что на Сырную недълю масла будеть достаточно, съ завтрашняго дня хотъла творогь да сметану копить.

— Сапоги работникамъ купили?

— Купили, матушка, еще на той недѣлѣ съ базару привезли.

— Зажилъ глазъ у Трифины?

— Все болить у сердечной, — отвѣчала Софія: — совсѣмъ врозь глазокъ-отъ у нея разнесло... Выльется онъ у нея, матушка, безпремѣнно выльется.

— Лекарство-то прикладываеть ли? — спросила Манева. —

Недаромъ за него деньги плачены.

— Прикладываеть, матушка, только пользы не видится. Ужъ одинъ бы конецъ, — отвъчала мать Софія.

— Изъ господъ не навзжаль ли кто? — спросила Манева.

— Третьяго-дня окружный на короткое время прівзжаль, — отвѣчала Софія. — На въѣзжей не бываль, напился чаю у Глафириныхъ, да и поѣхалъ въ городъ. А то еще невѣсть какіе-то землемѣры наѣзжали, двѣ ночи ночевали на въѣзжей... Да вотъ что, матушка, доложу я тебѣ: намедни встрѣтилась я съ матерью Меропеей отъ Игнатьевыхъ, такъ она говоритъ, что на Евдокеинъ день выйдетъ имъ срокъ въѣзжу держать, а какъ, дескать, будетъ собранье, такъ, говоритъ, безпремѣнно на вашу обитель очередь наложимъ: вы, говоритъ, ужъ сколько годовъ въѣзжу не держите.

— Этому не бывать, — сказала Манеоа. — Покамѣсть жива, не будеть у меня въ обители въѣзжей. Съ ней только грѣхъ

одинъ.

— Извъстно діло, матушка, какъ ужь туть безь гръха, — сказала Софія. — И расходы, и хлопоты, и безпокойство, да и келью табачищемъ такъ прокурятъ, что года въ три смраду изъ нея не выживешь. Иной разъ и хмъльные чиновники-то бываютъ: шумъ, безчинство...

— Нельзя, нельзя, — говорила игуменья. — Можеть-статься, Настя опять прівдеть погостить, опять же Марьв Гавриловив не понравится... Разсохины пусть держать, что надо—заплачу.

Побывай у нихъ завтра, поговори съ Досинеей.

— Дъвицы, матушка, сказывали, закурила, слышь, матушка-то Досноея опять, — отвъчала мать Софія.

-- Опать?

Другу недѣлю во хмелю. Такой грѣхъ.

— Съ Евстихіей поговори, — сказала Манева. — На ней же и лежитъ все у нихъ. Спроси, что возьмутъ за годъ въвзжу держать. Деньгами не поскуплюсь, припасы на угощенья мон. Да скажи еще Евстихіи, ко мнв бы пришла: братецъ Патанъ Максимычъ по няти цёлковыхъ на кажду бёдну обитель прислалъ. Разсохинымъ, Напольнымъ, Солоникеннымъ, Мареинымъ, Зарвчнымъ... Всвхъ повъсти... Да новъсти еще спротамъ, заутра бы къ часамъприходили; раздача, молъ, наблины будетъ... Охъ, Господи помилуй, Господи номилуй!..—примолвила

Манева, звая и крестя открытый ротъ. — Подай-ка мив, Софьюшка, келейную манатейку да лъстовку... Помолюсь-ка я да лягу, что-то ужъ очень сонъ сталъ клонить.

Мать Софія подала игумень все нужное, простилась съ ней и, поправивъ лампадки, ушла въ свою боковушу.

Манева стала на молитву.

## Глава третья.

Пока Манееа разспрашивала ключницу, въ соседнихъ горнипахъ Фленушка сидъла за ужиномъ съ Марьей головщицей.

Во Фленушкиныхъ горинцахъ, гдъ передъ тъмъ жили и дочери Патана Максимыча, было четыре комнаты. убранныя гораздо наряднъй, чъмъ келья игуменьи. Стъны оклеены были обоями, поль крашеный, лавокъ не было, вмёсто нихъ стояла разнообразная мебель, обитая шерстяной матеріей. Семь оконъ заставлены были цвъточными горшками и убраны кисейными занавъсками. Стояли пяльцы, швейки, кружевныя подушки и маленькій станокъ для тканья шелковыхъ поясковъ. По стънамъ въ крашеныхъ деревянныхъ рамкахъ висёли незатёйливыя картины. То были виды Анонской горы, Иргизскихъ монастырей, Рогожскаго кладбища; рядомъ съ ними висъли картины, изображавшія апокалипсическія видінія, страшный судъ и Паскевича съ Дибичемъ на коняхъ.

За столомъ, уставленнымъ келарскимъ кушаньемъ и сластями, привезенными изъ Осиповки, сидъли дъвушки, толкуя о разныхъ разностяхъ. Сначала бесъда ихъ шла вяло, Фленушкъ не совстив было весело. Досада разбирала ее. Очень хотвлось ей недвльку-другую еще погостить въ Осиповкв, да не удалось. Спервоначалу Манева и соглашалась-было оставить ее у Патапа Максимыча до Пасхи, но, забольвь въ день невъсткиныхъ именинъ и пролежавъ послъ того три дня, заговорила другое. «Богъ знаетъ. буду-ль жива я до Пасхи-то. отвъчала старица на просьбы Фленушки и племянницъ:-а безъ того не хочу померсть, чтобы Фленушка мнѣ глазъ не закрыла». II, казалось, никогда еще мать Манева не была такъ ласкова, такъ нежна къ своей любимице, какъ въ эти дни. Фленушкъ хоть и очень, очень не хотълось ворочаться въ кельи на скуку и однообразную жизнь, но, беззавътно любя Маневу, не ръшилась ее огорчить. Патапъ Максимычъ былъ не прочь, чтобъ боевая Фленушка поскоръй убралась изъ его дома. Не то чтобъ онъ подозрѣвалъ что-нибудь, а сдавалось ему, что сбиваеть она съ толку его Настю. «Какая прежде тихая, какая сговорчивая была у насъ Настасья, -- говорилъ

онъ женъ: - а проявилась эта Фленушка - сорочій хвость. ровно ее перевернуло всю. И не думай, Аксинья, унимать ту сгозу, не упрашивай Маневу здъсь ее оставлять, авось безъ нея дъвка-то выкинетъ дурь изъ головы». Иыталась-было защищать Аксинья Захаровна и Фленушку и дочь, но Патанъ Максимычь цыкнуль, и та замолчала. Наканунъ Маневина отъвзда завела-было рвчь Фленушка, чтобъ отпустили Настю съ Парашей въ обитель гостить да кстати ужъ и поговъть Великимъ постомъ. Сама Аксинья Захаровна, виля, что Настъ хочется побывать въ скиту, сказала мужу, отчего бы и не отпустить ихъ. Придутъ, дескать, великіе дни, яваки къ служов Божьей привыкли, а живучи въ деревив гдв помолятся, особенно же на Страстной недълъ? Патанъ Максимычъ отказаль наотръзь. Настя знала, что стоить ей захотъть, такъ она переупрямитъ отца и во всемъ поставить на своемъ; хотъла взяться за дъло, но Фленушка остановила ее. «Молчи. не приставай къ отцу, — сказала она, — пожалуй, испортишь все. Пущай его маленько повеличается, а ужь я жива быть не хочу, коли не будешь ты у насъ въ скиту Великимъ постомъ, не то весною». Какъ ни твердо была увърена Фленушка въ усивхв своего намвренья, все же ей было скучно теперь и досадно. Не люба, не привътна показалась ей родная келья съ ея обстановкой, непохожей на убранство богатаго дома Патапа Максимыча.

— Разсказывай, Фленушка, все по ряду, какъ наши дъвицы въ міру живутъ. Помнятъ ли насъ грѣшныхъ, аль изъ памяти вонъ? — спрашивала Марьюшка.

— Какъ не помнить, — отвътила Фленушка. — Тебъ осо-

бенно кланяться наказывали.

 Богъ ихъ спасетъ, коль и насъ изъ дюдей не выкинули молвила головщина.

— Кончила подушку-то, что въ Казань шила? — спросила Фленушка.

— Дошила, вечоръ изъ иялецъ выпорола, — отвъчала

Марьюшка.

— Нову зачинай. Настя подарокъ прислала тебъ: канвы, шерстей, синели, разныхъ бисеровъ, стеклярусу. Утръ разберусь, отдамъ.

— Благодаримъ покорно, — отвѣтила головщица. — Только нову-то подушку врядъ ли придется мнѣ шить. Матушка омо-

форъ епископу хотъла вышивать.

— Когда это будеть, про то еще сорока на водѣ хвостомъ писала, — молвила Фленушка. — Матушка не одинъ годъ еще продумаетъ да по всѣмъ городамъ письма отписывать будетъ,

подобаетъ, нътъ ли архісрею облаченье строить изъ шерсти. Покамъстъ будутъ рыться въ книгахъ, дюжину подушекъ усиъешь смастерить.

— Инъ спроситься завтра у матушки, — сказала головщица.

— Спросись, а Настя тебѣ и новыхъ узоровъ прислала, —

замътила Фленушка.

— Ну, вотъ за этотъ за подарочекъ такъ оченно я благодарна, — молвила Марьюшка. — А то узорами-то у насъ больно ужъ стало бъдно, все старые да рваные... Да что-жъ ты, Фленушка, не разскажешь, какъ наши дъвицы у родителей поживаютъ. Скучненько поди: дъвицъ подъ пару имъ иътъ, все однъ да однъ.

— Параша-то не скучаеть, — молвила Фленушка.

Что такъ? — спросила головщица.

— Да что она? Увалень, — отвътила Фленушка. — Какъ здъсь сонуля была, такъ и въ міру. Пухнетъ индо со сна-то. глаза совсъть почти заплыли.

— Что-жъ это она? Со скуки поди? — сказала Марьюшка.

— Не разберешь, — отвътила Фленушка. — Молчитъ все больше. День-денской только и дъла у нея, что поъсть да на кровать. Каждый Божій день до объда проспала, встала — объдать стала, помолилась да опять спать завалилась. Здъсь все-таки маленько была поворотливъй. Ну, бывало, хоть къслужбъ сходитъ, въ келарию, туда, сюда, а дома ровно сурокъ какой.

— Поди же ты, какая стала,— покачивая головой, молвила Марьюшка.— Ну, а Настасья Патаповна что? Такая же

все думчивая, молчаливая?

— Поглядѣла бы ты на нее! — усмѣхнувшись, отвѣтила Фленушка. — Бывало, здѣсь ее водой не замутишь, а въ деревнѣ такъ развернулась, что только ой.

— Полно ты! — удивилась головщица. — Бойка стала?

— Меня бойчьй— воть какъ, — оживляясь, отвытила Фленушка. — Чуть не всфиъ домомъ вертитъ. На что родитель — медвъдь, и того къ рукамъ прибрала. Такая стала отважная, такая удалая, что бъда.

— Йоди веть туть, — говорила Марыюшка. — Долго ли, кажись, въ міру пожила, на вольто. Здісьто, бывало, смотрить

тихоней, словечко не часто проронитъ.

- На людяхъ и теперь не болько говорлива, молвила Фленушка. А на своемъ захочетъ поставить поставитъ. Люта стала, вотъ ужъ, что называется, вьется ужомъ, топорщится ежомъ.
  - Платьевъ, поди, что нашили имъ? спросила головщина.
     Сочиненія П. Мельникова. Т. П.
     21

— Полны сундуки, — отвътила Фленушка. — А какіп илатья-то, посмотръла бы ты, Марьюшка! Одно другого пригляднъе. И по буднямъ въ шелку ходятъ. Отродясь не видала и нарядовъ такихъ: сережки брильянтовыя, запонки такъ и горятъ огнями самоцвътными. Параша что! На нее, какъ на пень, что ни напяль, все кувалдой смотритъ. А ужъ Настя! Надо чести приписать, разрядится — просто король. Въ именины-то, знаешь, у нихъ столы народу ставили, ста два человъкъ кормились: день-отъ былъ ясный да теплый, столы-то супротивъ дома по улицъ стояли. Вотъ тутъ посмотръла бы ты на ихніе наряды, какъ съ родителями да съ гостями онъ вышли народъ угощать.

— Въ чемъ Настенька-то была? — спросила головщица.

— Быль на ней сарафань шелковый голубой съ золотымъ кружевомъ, — разсказывала Фленушка: — рукава кисейные, передникъ батистовый, голубой синелью расшитый, на голов'в невысокая повязка съ жемчугами. А какъ выходить на улицу, на плечи шубейку накинула алаго бархата, на куньемъ м'ту, съ собольей опушкой. Смотр'ть загляд'внье!

— Хоть бы глазкомъ взглянула! — сказала, вздохнувъ,

Марьюшка.

— А воть погоди; къ намъ въ гости прівдуть, увидишь, — молвила Фленушка.

— Гдѣ увидать? — покачавь головой, отвѣтила головщица. — Развѣ въ скиту въ такомъ уборѣ ходятъ дѣвицы?

-- А можетъ статься, и въ міру увидишь ее, -- прищуривинсь и зорко глядя на головщицу, сказала Фленушка.

— Гдѣ ужъ намъ, Флена Васильевна, мірскія радости видѣть!.. — съ горькимъ чувствомъ, вздохнувъ, молвила Марьюшка. — Хорошо имъ при богатыхъ родителяхъ, а у нашей сестры что въ міру? Бѣднота, пить-ѣсть нечего, тутъ не до веселья. И то денно и нощно Бога благодаришь, что матушка Манева призрѣла меня сироту. По крайности не голодаешь какъ собака. А и то сказать, Флена Васильевна, развѣ легко мнѣ у матушки-то жить: чужой-отъ вѣдь обѣдъ хоть сладокъ, да не споръ, чужіе-то хлѣба живутъ пріѣдчивы. Медъ чужой и тотъ горекъ, Фленушка.

— Ну, разрюмилась, что Радуница, — подхватила Фленушка. — Нечего хныкать, радость во времени живеть, и на нашу долю когда-нибудь счастливый часокъ выпадеть... Изъ Саратова нёть ли въстей? — спросила Фленушка, лукаво улы-

баясь. — Семенушка не пишеть ли?..

— А ну, песъ его дери! — съ досадой отвѣтила Марыюшка. — Забыла объ немъ и думать-то.

— Врешь! По глазамъ вижу! — приставала Фленушка.

— Ей-Богу, право, — продолжала головщица. — Да что? Одно пустое это дѣло, Фленушка. Вѣдь безъ малаго цѣлый годъ глазъ не кажетъ окаянный... Ему что? Чай, и думать забыль... А тутъ убивайся. сохни... Не хочу, ну его къ ляду!.. Эхъ. бѣднота, бѣднота!.. — прибавила она, горько вздохнувъ. — Распроклятая жизнь!

— Полно тебѣ!.. Меня, дѣвка, не обморочишь, — усмѣхнувшись, сказала Фленушка. — Получила вѣсточку?.. А?.. По

глазамъ вижу, что получила.

— Ну, получила!.. Ну что же? — рѣзко отвътила головщица.

— Письмо. что ли, прислаль?

— Ну, письмо прислаль... Еще что будеть?.. Тебѣ пзъ Казани не пришло ли письмеца отъ Петрушки черномазаго?

— Мое дѣло, голубушка, иное, — усмѣхаясь, отвѣтила Фленушка. — Миѣ только слово сказать, за разъ свадьбу уходомъ сыграемъ... Матушку только жаль, — вздохнувъ, прибавила она: — вотъ что... Въ гробъ уложишь ее.

— А мив и гадать про свадьбу нечего, — желчно сказала Марьюшка. — Не ровны мы съ тобой, Флена Васильевна. Тебв въ ларцахъ у матушки Манееы кое-что припасено, а у меня, сироты, приданаго-то голикъ лвсу да кузовъ земли.

— Да полно тебѣ, надоѣла съ своей бѣднотою какъ горькая рѣдька, — молвила Фленушка. — Хнычетъ-хнычетъ, точно на смерть ведутъ ее. Скажи-ка лучше: сходились безъ меня на супрядки?

— Сходились, — отвътила головшица. — II сегодня вплоть

до вашего прівзда сидвли.

— Что-жъ? Весело? — спросила Фленушка.

— Какое веселье! Развѣ не знаешь? — молвила Марьюшка. — Какъ допрежь было, такъ и безъ тебя. Побалуются маленько дѣвицы, мать Виринея ворчать зачнеть, началить... Ну, какъ водится, подмаслимъ ее, стихеру споемъ, расхныкается старуха, смякнеть — вотъ и веселье все. Надоѣла мнѣ эта анаеемская жизнь... Хоть бы умереть ужъ, что ли!.. Одинъ бы конецъ.

— Это кровь въ тебѣ бродитъ, Марьюшка, — внушительно замѣтила Фленушка. — Знаю по себѣ. Иной разъ до того доходитъ, такъ бы вотъ взяла да руки на себя и наложила...

Прівдеть, что ли, Семень-оть Петровичь?

— Об'вщался... Да кто его знаеть, можеть, обманеть: у ихняго брата завсегда такъ — на словахъ какъ на саняхъ, а на дъл какъ на коныл Туть сиди себъ, сохии да сокрушайся, а онъ и думать забылъ, — сказала Марьюшка.

— Объщался, такъ прівдеть, — утьшала ее Фленушка. — Не кручинься... Завсегда онъ навзжаеть, только Волга вскроется. Гляди, посль Пасхи прівдеть. Воть, Марьюшка, веселье-то у насъ тогла пойдеть: къ тебъ Семенушка прівдеть, моего чучелу изъ Казани шутъ принесетъ, Настеньку залучимъ да ея дружка приманимъ...

— Шибаева-то, что ли? — спросила головщица. — Ну его къ лишему! — молвила Фленушка. — Поближе пайлемъ.

— Просамарскаго жениха говоришь? — сказала Марьюшка. — Болтали намедни, Снѣжковъ-де какой-то свататься къ ней прі-

взжаль. Богатый, слышы

— Какей туть Сибжковь! — молвила Фленушка. — Не всякь голова. у кого борода, не всякъ женихъ, кто присватался, иному отъ невъстиныхъ ворогъ живетъ и поворотъ. Погоди завтра все разскажу... Видишь ли, Марьюшка, дъльце затьяно. И по тому дълу безъ тебя не обойтись. Ты въдь воструха, дъвка хитроватая, глаза отводить да концы хоронить мастерица, за уловками дёло у тебя не станеть. Какъ хочешь, помогай.

— Что-жъ? Рада помочь, коли смогу... Для Настеньки на

все я готова, — отв'ятила Марьюшка.

— Она на тебя, что на каменну гору надвется, — мольила 'Фленушка. — Ай, батюшки!.. Забыла сказать... Про шерсти да бисера помянула, а про самые-то первые подарки забыла. Платокъ шелковый прислала тебъ, ситцу на сарафанъ, колечко съ бирюзой, цепочку.

— Напрасно это, — съ ужимкой отвътила Марьюшка. —

Газвъ я изъ корысти? Ситецъ-отъ какой?

— Розовый съ разводами.

— Ой ли! Такого давно мий хотилось. А платочекъ?

 Голубой съ цвѣточками да съ изюминками, — сказала Фленушка.

. — Спаси ее Христосъ, что не забываетъ меня, сироту, —

сказала, довольная подарками. Марыюшка.

— ІІ впредь обижена не будешь, — молвила Фленушка. — Удалось бы только намъ дѣльце наше сострянать, будутъ у тебя и шелковы сарафаны.

Ну ужъ и шелковы! — улыбнулась Марыюшка.

— Я тебѣ говорю, — молвила Фленушка. — Только молчи да ухо держи востро... Видишь ли, какое дѣло вышло — слушай. Только прівхали мы въ Осиповку, гляжу я на Настю, думаю, что это такое сталось съ ней. Ровно не она: заговоришь съ ней, то заревомъ вспыхнеть, то муки былый станеть, глаза горять, а вдругь ни сь того ни съ сего затуманятся. Зачнеть говорить — въ речахъ пугается, видимо, другое что въ мысляхъ держитъ... Думаю я, туть что-нибудь да не такъ, это не то, что съ Васькой Шибаевымъ соловьевъ у перелёска слушать. Стала пытать, созналась дёвка.

— Слюбилась? — живо спросила Марьюшка.

— Посмотрѣла бы ты. Марьюшка, парень-огъ какой, — сказала Фленушка. — Такой молодецъ, что хоть прямо во дворецъ. Высокій да статный, самъ кровь съ молокомъ, волосьоть черный да курчавый, глаза-то какъ угли, за одно поглядёнье рубля не жаль. А умища-то какая, смышленый какой...

Кто-жъ онъ таковъ? Изъ купцовъ? Заважій? — спраши-

вала Марьюшка.

— Деревенщина, голь перекатная, — отвітила Фленушка. — ІІ вовсе не заїзжій, у нихъ въ дому живеть.

— Кто-жъ такой? — донытывалась Марьюшка.

— Токарь, въ работники его Патапъ-отъ Максимычъ нанялъ, — отвътила Фленушка. — Деревнюшка отъ пихъ есть неподалеку, Поромова прозывается. — оттолъ. Незадолго до нашего пріъзда и нанятъ-то былъ.

— Стало-быть, Настенька допрежь водилась съ нимъ? —

спрашивала Марьюшка.

— Слыхомъ не слыхала, что есть на свѣтъ Алешка Лохматый, — отвѣтила Фленушка.

— Алекстемъ зовутъ?

— Да. А ты слупай: только увидкла она его, сердце у ней такъ и закипило... Да безъ меня бы не вышло ничего, глаза бы только другъ на дружку пялили... А что въ ней, въ сухой-то любви?.. Терпъть не могу... Надо было смастерить... я и смастерила — сладились.

— Какъ же?

— Какъ водится, — сказала Фленушла. — По веснъ падо дъло до конца довести, — прибавила она, немножко помолчавъ.

— Какъ довести? — спросила Марьюшка.

— Опрутить Алешку съ Настасьей, — отвъчала Фленушка.

— Уходомь? — спросила Марьюшка.

— Да.

— Смотри, Фленушка, не обожнись, — мольила Марьюшка. — Патана Максимыча я мало знаю, а телкують, что ежели онь на кого ощетинится, тому лучше съ бъла свъта долой. Не то что насъ съ тобой, всю обитель вверхъ дномъ повернетъ.

— У медвъдя лапа-то пошире, да и тотъ въ капканъ попадаетъ, — смъючись подхватила Фленушка. — Сноровку падо знать, Марьюшка... А это ужь мое дёло, ты только помогай. Твое дёло будеть одно: гляди вь два, не въ полтора, однимъ глазомъ спи, другимъ стереги, а что устережешь, про то миъ доводи. Кто мигнулъ, кто кивнулъ, ты догадывайся да миъ сказывай. Вотъ и вся нелолга...

— Да я готова; боязно только, — говорила Марьюшка.

— Э! Перестань. Прежде смерти не умрешь! — сказала ей Фленушка. — Зубастъ Патапъ Максимычъ, да насъ съ тобой не съвсть ему, а и захотъль бы, такъ не по горлу придемся подавится. Говорила тебъ, хочешь въ шелковыхъ сарафанахъ SATUEOX

— Да такъ-то оно такъ, Фленушка,—въ раздумъв говорила Марьюшка. — Ну, а какъ Патапъ Максимычъ провъдаеть, тогла что?

— А какъ же это ему провъдать-то? — возразила Фленушка. — Лътомъ на Иизъ сплыветь, тогда все и сработаемъ. Пріъзжай посль на готовое-то, встрьчай зятя съ молодой женой. Готовь пиры, созывай гостей — это ужъ его дъло...

Чуть не до полночи протолковали дъвицы, какъ бы половчъй

состряпать Настину свадьбу уходомъ.

На утро, еще до свъта, по всей Манеенной обители поднялась обычная, не суетливая, но спорая работа. Едва съверовостокъ небосклона зардёлъ тонкой розовой полосой, какъ пятеро пожилыхъ, но еще крыпкихъ и бодрыхъ трудниковъ съ лопатами на плечахъ пришли въ обитель съ коннаго двора, стоявшаго за околицей, и начали расчищать снѣжные сугробы, нанесенные за ночь едва стихшею подъ угро мятелью. Прочистили они дорожку отъ часовни къ келарив, и пошли по ней только-что отпъвшія утреню инокини и бълицы, прочистили еще дорожки къ игуменской кельв, къ домику Марыи Гавриловны и отъ одной стан до другой, къ погребамъ, къ амбарамъ и къ другимъ обительскимъ строеньямъ. Послѣ за-утрени по всѣмъ кельямъ огоньки засвѣтились. Толстыя, здоровенныя бълицы изъ рабочихъ сестеръ, скинувъ коты и башмаки, надъли мужские сапоги и нагольные тулупы, подпоясались кушаками и, обернувъ головы шерстяными платками. стали таскать охапки дровь, каждая въ свою стаю, а всф вивсть въ келарню и къ крыльцу матушки-игуменыи. Черезъ полчаса высокіе столбы дыма высоко вились надъ трубами въ тихомъ, недвижномъ, морозномъ воздухѣ. Трудницы межъ тыть таскали изъ колодца воду по кельямъ, скоблили скреб-ками крыльца, подтирали въ кельяхъ и въ съняхъ натоптан-ные съ вечера слъды. Мать Виринея со своими подручницами

хлонотала въ келарив, оттанвала принесенную изъ кладовой рыбу, перемывала рубленую капусту, засыпала въ чугуны горохъ и гречневую крупу. А въ обитель межъ твиъ собирался посторонній людъ. Мать Софія не выходила еще изъ Манеенной кельи, но сироты ужъ Богь ихъ знаетъ какъ провъдали о предстоящей раздачв на блины и на масло, пришли къ заутренв и, отслушавъ ее, разбрелись по обители: кто на конный дворъ, кто въ коровью избу, а кто и въ келарию, дожидаться, когда позоветъ ихъ мать игуменья и велитъ казначев раздавать подаянье, присланное Патапомъ Максимычемъ.

Совсёмъ разсвёло. Въ сёняхъ уставщицы раздался серебристый звонъ небольшого колокольчика. Ударили девять разъ, затёмъ у часовни послышался рёзкій звукъ деревяннаго била. Мёрные удары его разносились по обители. Вдалекё по сторонамъ послышались такіе же звуки билъ и клепалъ изъ другихъ обителей. Это былъ скитскій благовёстъ къ часамъ.

Вскоръ Манеенна часовня наполнилась народомъ. Инокини въ черныхъ мантіяхъ и креповыхъ наметкахъ чинно становились рядами передъ иконостасомъ, пъвицы по клиросамъ, внереди всѣхъ Марьюшка. Сироты тоже прибрели въ часовню, но стали въ притворъ, мужчины по одну сторону, женщины по другую. Еще раздались три удара въ колокольчикъ уставщицы, а за нимъ учащенные звуки била, и входныя двери часовни распахнулись настежь. Вошли рядомъ двъ сгорбленныя древнія старушки, въ черной одеждь, расшитой красными крестами и буквами молитвы «Святый Боже». То были инокинисхимницы. Опираясь на деревянный костыль, медленно выступала за ними мать Манева, въ длинной черной мантіи, въ апостольники и камилавки съ черною креповой наметкой. Ровною поступью проходила она между рядами склонявшихся передъ нею до земли пнокинь и бълщъ и стала на свое игуменское мъсто. За нею, склоня голову, шла Фленушка и стала за правымъ клиросомъ. Вся́тдъ за Манееой вошла Марья Гавриловиа, высокая, стройная, миловидная женщина, въ шерстяномъ съромъ платъъ и въ шелковой кофейнаго цвъта шубейкь, подбитой куньимъ мьхомъ, и въ темной бархатной шапочкв, отороченной соболемъ. Вдовушка прошла сторонкой подів ствив и стала рядомъ съ Фленушкой.

— За молитвы святыхъ отецъ нашихъ, Господи Ісусе Хрпсте Сыне Божій, помплуй насъ.—громко возгласила Манева.

— Аминь, — отвътила стоявшая середи часовни за налоемъ бълица, исправлявшая должность канонарха. Неспъшно, истово отчеканивая каждое слово, начала она чтеніе часовъ.

Чинно, уставно, съ полнымъ благоговиньемъ справляли келейницы службу. Мать Аркадія, какъ уставщица, стояла у аналоя, поставленнаго середи солен и, подобно церковному престолу, покрытаго со всехъ сторонъ дорогою парчой. Въ положенное время, поклонясь игуменьв, Аркадія делала возгласы. Всв стояли рядами недвижно, всв были погружены въ богомысліе и молитву, никто слова не молвить, никто на сторону не взглянеть — оборони Богь увидить матушка Манева, а она зоркая, даромъ что черный крепъ покрываетъ половину лица ея. Увидить, туть же при вскуь осрамитьсереди часовни на поклоны поставить, не посмотрить ни на льта ин на почетъ провинившейся. Всв разомъ крестились и кланялись въ положенное уставомъ время, вск въ разъ бросали передъ поклонами на полъ подручники, всв въ разъ поднимали ихъ, всв въ разъ перебирали лъстовки. Часа полтора продолжалось протяжное чтеніе часовъ и медленное пініе на клиросахъ. Наконецъ Манева сдвлала несколько шаговъ впередъ и прочитала «прощу». Всв до земли поклонились ей, и она также. Затъмъ рядами пошли всъ вонъ изъ часовни.

Сойдя съ наперти, шедшая впереди всѣхъ Манеоа остановилась, пропустила мимо себя ряды инокинь, и, когда вслѣдъ за ними пошла Марья Гавриловна, сдѣлала три шага ей на-

встречу. Объ низко поклонились другь другу.

— Здравствуете ли, сударыня Марья Гавриловна?—ласково спросила у нея мать Манееа.—Какъ васъ Господь Богъ милуетъ, все-ль по добру по здорову?

— Вашими святыми молитвами, матушка, — отвъчала Марья

Гавриловна. — Вы какъ съвздили?

— Что про меня, старуху, спрашивать? — отвѣтила Манева. — Мон годы такіе: скорби да болѣзни. Все почти время прохворала, сударыня... Братецъ Патапъ Максимычъ приказалъ вамъ поклониться, Аксинья Захаровна, Настя съ Парашей...

— Благодаримъ покорно, — съ улыбкой отвътила Марья

Гавриловна. — Здоровы ли всв они?

- Слава Богу, сударыня, сказала Манева и, понизивъ голосъ, прибавила: Братецъ-отъ очень скорбитъ, что вы его не посътили... Самъ себя бранитъ, желательно было ему самому прівхать къ вамъ позвать къ себь, да дъла такія подошли, задержали. Очень ужъ онъ опасается, не оскорбились бы вы...
- Э, полноте, матушка, отвётила Марья Гавриловна. Развё за тёмъ я въ обитель пріёхала, чтобъ по гостямъ на пиры разъёзжать? Спокой мнё нуженъ, тихая жизнь... Про-

стите, матушка, — прибавила она, поклонясь игумень и на-

м'треваясь идти домой.

— До свиданья, сударыня,—отвётила Манева.—Воть я не на долгое время въ келарню схожу, люди тамъ меня ждуть, а послё къ вамъ прибреду, коли позволите.

— Милости просимъ, удостойте, — отвъчала Марья Гавриловна. — Будемъ ждать. Фленушка, — прибавила она, обращаясь къ ней: — пойдемъ ко миъ... Марьюшка! Ко миъ на чашку чаю.

II, поклонясь еще разъ матери Манеоф. Марья Гавриловна пошла къ своему домику, а за ней Фленушка съ головщицей.

Мать Манева съ ннокинями, облицами и сиротами прошла въ келарню. Тамъ столы были уже накрыты, но кушанье еще не подано. Въ дверяхъ встрѣтила игуменью мать Виринея съ своими подручницами и поклонилась до земли. Клирошанки запѣли тропарь преподобному Ефрему Сирину, Манева проговорила «прощу» и сѣла на свое мѣсто. Инокини разсѣлись по сторонамъ по старшинству, бѣлицы стояли за ними. Лицомъ къ игуменьѣ у самыхъ дверей рядами стали пришедшіе сироты. Легкій шопотъ раздавался по келарнѣ. Мать Манева ударила въ кандію, и все смолило.

— Здравствуйте о Христь Ісусь, —сказала она, обращаясь

къ спротамъ.

Ть въ разъ поклонились ей до земли.

Богъ вамъ милости прислалъ, — продолжала Манееа: —
 а Патапъ Максимычъ Чапуринъ кланяться вельлъ.

Еще разъ спроты молча до земли поклонились.

— Говорила я ему про вашу бѣдность и нужды, вотъ приходить, моль, Сырная недѣля, къ Великой Четыредесятницѣ пріуготовленіс, а нашимь сиротамь не на что гречневой мучки купить да маслица. И Патапъ Максимычъ пожаловалъ вамъ, братія и сестры, по рублю ассигнаціями на дворъ.

— Дай Богъ многолътняго здравія Патану Максимычу и всему дому его,—проговорили сироты, опять кланяясь до земли.

Бабы отпрали слезы, мужики гладили бороды, ребятишки, выставленные впередъ, разниувъ ротъ, удивленными глазами смотрили на игуменью и на сидившихъ вокругъ нея инокинь.

— По муку да по крупу на базаръ вамъ вздить не надо, продолжала мать Манева не допускающимъ противоръчія голосомъ. Нечего время попусту тратить. Отпусти, Танфа, сиротамъ на каждый дворъ муки да масла. Сивточковъ прибавь, судачка вяленаго да пшеничной мучки на пряженцы. Разочти, чтобъ на каждый дворъ по рублю съ четвертью приходилось. По четверти отъ нашей худости примите, — промолвила Манева, обращаясь къ сиротамъ.

Почесаль иной мужикъ-сирота затылокъ, а бабы скорчили губы, ровно уксусу хлебнули. Сулили по рублю деньгами — кто чаялъ шубейку починить, кто соли купить, а кто думалъ и о чарѣ зелена вина. А все-таки надо было еще разъ земной поклонъ матушкъ Манеоъ отдать за ея великія милости...

— Молитесь же за здравіе рабовь Божінхъ Патапія, Ксеніп, Анастасіп и Параскевы,—продолжала мать Манева.—Дѣвицы, возьмите по бумажкѣ да пишите на память сиротамъ, за кого имъ молиться. Кромѣ семьи Патапа Максимыча еще

благодфтели будутъ.

Три облицы принесли бумаги и стали писать «памятки» на раздачу спротамъ. Манееа вынула изъ кармана три письма и, подавъ казначев, сказала:
— Читай, мать Таифа.

Надввъ на носъ очки въ медной оправе, казначея стала читать:

«Господи Ісусе Христе Сыне Божій помилуй насъ. Аминь. Крайняго и пресвътлаго, грядущаго града небеснаго Іеруса-лима взыскательницъ, любозрительныхъ же и огнелучныхъ ангельскихъ силъ ревнительницъ, плоть свою Христа ради изнурившей, твердому и незыблемому адаманту древлеблаго-честивыя отеческія нашея въры, пресвътло аки луча солнечная сіяющей во благочестін и христоподражательномъ пребыванін, пречестной матушкі Маневі, о еже во Христі съ сестрами пречестныя обители святыхъ. славныхъ и всехвальныхъ, верховных в апостолъ Петра и Павла земнокасательное поклонение и молитвенное прошение о еже приносити Подателю всѣхъ благь, Всевышнему Богу о насъ грѣшныхъ и недостойныхъ святыя и пріятныя ваши молитвы. По семъ возвъщаемъ любви вашей о Божіемъ посъщеніи на домъ нашъ бывшемъ, ибо сего января въ 8 день на память преподобнаго отца нашего Георгія Хозевита возлюбленнъйшій сынъ нашъ Герасимъ Никитичъ отъ сего тленнаго света отыде и преселился въ въчный покой. И вамъ бы его поминати на двадцатый и на сороковой день, полугодовыя и годовыя памяти творити, и вписати бы его въ сенаникъ и въчно поминати его, а въ день кончины его и на тезоименитство, 4-го марта, кормы ставить: по четыре яствы горячихъ и квасы сыченые, и кормити опричь обительскихъ и сиротъ, которые Бога ради живуть въ скитъ вашемъ. Пятьсотъ рублевъ на серебро вкладу на въчное поминовение пришлемъ съ Ростовской ярмарки, а теперь посылаемъ двъсти пятьдесять рублевъ ассигнаціями въ ручную раздачу по обители и по спротамъ и по встиъ старымъ и убогимъ. которые Бога боящеся живутъ постоянно:

на человъка на каждаго поскольку придется и вы по шимъ по рукамъ раздайте. А насъ письменно увъдомьте, вст ли получили деньги, и означьте въ письмъ вашемъ доподлинно имена обительскихъ, а также и сиротъ, которымъ раздадите наше усердное приношеніе. Только тіми подавайте, которые хорошо молятся и живуть постоянно, помолились бы хоть по три поклона на день на всв шесть недвль за Гарану покойника и за насъ о здравіи Никиты и Евдокіи и о вдовиць Гарашиной Анисіи съ чадами. А здѣсь у насъ на дому молятся хорошо-негасимую и всенощную читаеть ваша читалка, Аринушка, прилежно и усердно, все чередомъ идетъ. У Богдановыхъ она годовую отчитала, и мы ее взяли къ себъ. А какъ у насъ отчитаетъ, то мы пришлемъ въ вашу обитель еще приношение по силь возможности. За симъ, принадая къ стопамь ногь вашея честности и паки прося святыхъ вашихъ молитвъ, остаемся ваши доброжелатели Никита Зарубинъ съ сожительницею, снохою и внучатами».

— Пишите, дъвицы, — сказала Манева: — въ рядъ послъ Патапа Максимыча семейства: «за здравіе Никиты, Евдокін, Анисіи съ чадами», а на затылкъ пишите: «за упокой Герасима новопреставленнаго». Другое письмо читай, мать Тапфа. «Пречестная матушка Манева Максимовна, съ собранными

о Христь сестрами. здравствуйте. Когда мы виделись съ вами, матушка, последній разь у Макарыя въ прошедшую ярмарку въ лавкъ нашей на Стрълкъ, сказывалъ я вашей чести, чтобы вы хорошенько Богу молились, дароваль бы Господь мнъ благое поспъщение по рыбной части, такъ какъ я впервые еще тогда въ рыбную коммерцію попаль и оченно боялся, чтобы мнв въ карманъ не наклали, потому что досель все больше по подрядной части маялся, а рыба для насъ было дёло закрытое. И теперь вижу, что Бога молили вы какъ не надо лучше, потому что, воть какъ передъ самимъ истиннымъ Христомъ, вовсе не думаль по рыбъ займоваться, потому думаль, дъло плевое, а вышло дъло-то способное. И вашими святыми молитвами на судакт взяль я по полтинт барыша съ пуда да на коренной двадцать три конейки съ деньгой. А Егоръ Трифоновъ хотълъ перебить у меня эту часть да и проторговался. Такъ ему хорошо въбхала судачина, что конеекъ по двънадцати съ пуда скостить должонъ, а икра вся прогоркла, да, почитай, и совствив протухла; развт что въ Украйну сбурить, а здёсь на Москви никто такой икры и лизнуть не захочеть. И такое Божіе милосердіе вашимъ святымъ молитвамъ приписуючи, шлю вамъ, матушка, сто рублевъ на серебро на раздачу обительскимъ да сиротамъ по рукамъ, которые хорошо Бога молили. А Игнатьсвыми въ обитель отнюдь не давайте для того, что онв за Егорку Трифонова Бога молять, онъ еще у Макарья при монхъ глазахъ деньги ими давалъ и судаками. Только ихняя-то молитва, видимо, не такъ до Бога доходна, какъ ваша. Просимъ и впредь не оставить, молиться хорошенько, чтобъ Господь по нашей торговле больше барышей намъ подавалъ. А поминать за здравіе меня да супругу нашу Домну Григорьевну. Засимъ, пожелавъ вамъ всякаго благо-получія, остаемся извёстный вамъ Сергвй Орёховъ».

— Пишите, дъвицы: «за здравіе Сергія и Домны», — проговорила обычнымъ, невозмутимымъ голосомъ Манева. — Третье

письмо читай, мать Танфа.

«Любезненькая наша матушка Манева, ангельскія твои уста. серафимскія теон очи!.. Что это вы, матушка, давно намъ но отинсываете, каково въ трудахъ своихъ подвизаетесь, и о здоровь вашемъ и о Фленушкъ милой ничего мы не знаемъ, какъ она. Голубунка наша, поживаетъ, и про племяненокъ вашихъ про Настасью Патаповну, Прасковью Патаповну. А мы съ Варенькой каждый день васъ поминаемъ, какъ лътось гостили въ вашей обители и ужъ такъ вами были обласканы и ужь такъ всемъ были удовольствованы, что остается только Богу молиться, чтобъ и еще когда сподобилъ въ вашемъ честномъ пребывании насладиться спасительною вашею бестлой. Извъщаю васъ, матушка, что Варенькъ моей Богъ судьбу посылаеть. Сосватана она за Петра Александрыча Саблукова въ нашемъ городу что ни на есть первые люди, а Петръ Александрычь хоша и вдовець, однакоже бездетень. и самому всего дваднать сельмой годочекъ пошелъ. У отна у ихняго фабрика завсь кумачевая, два сына да дочка замужемъ, отдыдениая, а въ капиталь они въ хорошемъ. Одно только, что по единовтрію они, по новоблагословенной, значить, какъ въ Москвъ у Салтыкова моста, аль по вашимъ мъстамъ Медвъдевской церкви, а, вирочемъ, люди хорошіе. Свадьбу сыграемъ въ пятницу передъ Масленой, хоша и не все приготовлено, да не жлать же Ооминой недъли, — что хорошаго томить жениха съ невъстой?.. А присватался-то позлненько, на самое Богоявленье по рукамъ били. При семъ посылаю вамъ, матушка, сто двадцать рублевъ на серебро, номолились бы вы и ваши богоугодныя сестры, а также которые спроты живуть постоянно, за дочку за нашу и за жениха, чтобы послаль имъ Господь бракъ честенъ, ложе нескверно и житіе безмятежно. А бисерную лъстовку и подручникъ, шитый по канвъ, мы получили и много за то благодарствуемъ. Засимъ, прося вашихъ святыхъ и до Бога доходныхъ молитвъ и уповая на милость вашу, остаюсь доброжелательница ваша Наталья Шарымова».

— Пишите: «за здравіе Петра. Варвары и Паталіи», —

сказала Манева.

— Можно ли, матушка, жениха-то поминать: Ейдь онъ не нашего согласа, — наклонясь къ игуменьй, шопотомь спросила уставщица, мать Аркадія.

— Поминайте жениха безъ сумнънія, — громко отвътила Манеоа. — Инославныхъ за упокой поминать не подобаетъ, а за здравіе можно. Молимся же за Державнаго, за боляры и за вон.

— Такъ то вёдь власти, матушка, — продолжала полушопотомъ мать Аркадія. — За всяку власть предержащую по Апостолу молимся. А шарымовскій женихъ что намъ за власть?

— Зато благодътель, — молвила Манева. — А за благодътелей первъе всего подобаетъ молиться. Впрочемъ, вольному воля, — прибавила она, немного помолчавъ: — кому не по совъсти молиться за Петра Александрыча, тотъ не молись. Сказывайте, кому не по совъсти, того мы выключимъ изъ раздачи шарымовскихъ денегъ.

Встмъ было по совъсти. Никто не отказался отъ части въ

шарымовской присылкъ.

— Мать Таифа, — сказала игуменья, вставая съ мѣста. — Тысячу двадцать рублевъ на ассигнаціи разочти какъ слѣдуеть и, по чемь придется, спротамь раздай сегодня же. И ты имъ на масленицу сегодня же все раздай, матушка Впринея... Да голодныхъ изъ обители не пускай, накории спротъ, чѣмъ Богъ послалъ. А я за трапезу не сяду. Неможется что-то съ дороги-то, — лечь бы мнѣ, да боюсь: поддайся одной боли да лягъ — другую наживешь, ужъ какъ-инбудь, бродя, перемогусъ. Прощайте, матери, простите, братія и сестры.

Провожаемая низкими ноклонами и громкими благодарностями сиротъ, мать Манееа медленно удалилась изъ келарни.

Проводя пгуменью, всё стали вокругь столовь. Казначем мать Таифа, какъ старъйшая, заняла мёсто настоятельницы. Подали въ чашкахъ кушанье, Таифа ударила въ кандію, прочитали молитву передъ транезой, сёли и стали обёдать въ строгомъ молчаныи. Только одинъ рёзкій голосъ канонницы, нараспёвъ читавшей житіе преподобнаго Ефрема Сирина, уныло раздавался въ келариъ.

## Глава четвертая.

Въ Казани, за Булакомъ, несмотря на частые пожары, и до сихъ поръ чуть ли не цёлъ небольшой каменный домъ ста-

ринной постройки, гдѣ родилась Марья Гавриловна. Во время о̀но принадлежалъ тотъ домъ купцу третьей гильдіи Гаврилѣ

Маркелычу Залетову.

Не быль Гаврила Маркелычь въ числъ первостатейныхъ купцовъ, не ворочалъ милліонами, но считался весьма зажиточнымъ. Въ Плетеняхъ на Кабанъ былъ у него мыловаренный заводъ, рядомъ съ нимъ китаечная фабрика. Заведены были они не на широкую ногу, зато устроены исправно и держались въ хорошемъ порядкъ. У Макарья Залетовъ торговалъ, тамъ у него было двв лавки; въ понизовыхъ городахъ дъла вель, въ степи да за Ураль за сырьемъ взжаль. Опричь того двъ расшивы у него возили по Волгъ ишеницу отъ Балакова до Рыбинска. Въ это дело самь онъ не вступался, предоставивъ его старшему женатому сыну, жившему съ отцомъ за одну семью. Очень хотвлось Гавриль Маркелычу пароходъ завести, потому что видёль онь скорый конець неуклюжимъ росшивамъ, баркамъ, коломенкамъ и ладьямъ, что изстари таскали кладь по Волгъ. Изъ головы у него не выходиль пароходъ: цълые часы, бывало, ходить взадъ и впередъ и думаетъ о немъ; спать ляжеть, и во снъ ему пароходъ грезится; раздумается иной разъ, и слышатся ему то свистокъ, то шумъ колесъ, то мърный стукъ паровой машины... Но не могъ Гаврила Маркелычъ исполнить завътной, долгіе годы занимавшей его мечты — денегъ не хватало на постройку, а онъ сроду ничего въ долгъ не дёлывалъ и ни за какія олага не сталъ бы дълать займа... Зато ничего не пожалъль бы, жену, дътей радъ бы, кажется, быль продать, если-бъ только можно было ему пароходъ свой доспъть.

Ходила молва по купечеству, что у Залетова денегь много, и хоть не пишется онъ въ первую гильдію, а будеть богаче иныхъ первогильдейцевъ. Какъ сказано, долженъ онъ сроду никому не бывалъ, торговалъ всегда на наличныя. Выпадали случаи, столь обычные въ жизни торговаго человѣка, что Гаврилѣ Маркелычу деньги бывали нужны до зарѣзу; тогда всякій бы съ радостью готовъ былъ одолжить его, но Залетовъ ни за что на свѣтѣ копейки у чужихъ людей не бралъ. «Нѣтъ, — говаривалъ онъ: — чужи-то денежки зубасты, возьмешь лычко. отдашь ремешокъ, займы та же кабала». Сынъ приставалъ иной

разъ, уговаривалъ вести торговлю на кредитъ.

— Батюшка, — скажеть, бывало, ему: — сами вы у себя деньги отнимаете, — иной разъ какой бы можно было обороть сдълать, а нѣтъ въ наличности денегъ—дѣло и пропустишь... На иномъ дѣлѣ можно бы такой барышъ взять, что пароходъ бы выстроили.

— Не смущай ты меня, Антинь, — отвъчаль обыкновенно на эго Гаврила Маркелычь. — Экій лукавый—знаеть, чьмъ смутигь... Не поминай, не моги смущать родителя... Побольше тебя на свъть живемъ, побольше твоего и видали. Зачни-ка делать долги, — втянешься такъ, что по уши завязнешь... Слыхаль, какіе въ прежни годы въ нашемъ городу богатьи были? Вихляевыхъ къ примъру взять, Круподеровыхъ — какими дълами ворочали, какіе были у нихъ заводы, а какъ пошли по этому чайному двлу да стали на пустышку дело вести, все прахомъ пошло. Вонъ вихляевскій-то внукъ въ извозчикахъ на биржъ стоить, а дъдъ, прадъдъ первыми людьми по всей Казани были... Нътъ, Антипъ, покамъстъ на свъть живу, копейки ни у кого не возьму, да и тебъ нътъ моего благословенья ни въ долги входить ни людямъ давать... Это все заморски купцы выдумали кредить этоть — нѣмцы... Ну ихъ къ бѣсовой матери!.. Одно навожденье!.. Будуть у тебя залежныя, строй пароходъ — дъло выгодное, не чета твоимъ расшивамъ. А построивши пароходъ, коли еще лишнихъ денегъ наживешь — другой выстрой, третій, а не то ужъ лучше постаринному — въ кубышку да въ подполье. Тамъ крѣпче деньгамъ лежать, за море не улетятъ... А пуще всего въ люди денегь давать не моги, потому это баловство одно, какъ есть малодушіе и больше ничего. Коли видишь человіка въ нужді, а человікъ онъ добрый, стоящій, — дай ему — только не въ долгь, а безъ отдачи. Справится по времени. принессть деньги прими, не принесеть — не поминай. А давай не грошъ, не гривну, а чтобы справиться можно было человъку. Пуще всего роднь взаймы не давай да друзьямъ-пріятелямъ, потому что долгь — остуда любви и дружбы. А случится, надожсть какой человъкъ, и не сможешь ты отъ него ничъмъ отдълаться, дай ему взаймы, глазъ не покажеть... Это завсегда такъ: върь отцовскому слову... Помни это, Антипъ, во всю твою жизнь помни и дътямъ своимъ зановъдай, говаривалъ-де мит нокойникъ родитель, «плуть, кто береть, глупъ, кто даетъ»...

Такъ думалъ и такъ поступалъ Гаврила Маркелычъ, оттого и жилъ въ своей средъ особнякомъ. Не то, чтобы люди его обгали, али-бъ онъ отъ людей сторонился, но дружество

ни съ къмъ у него не клеилось.

Адскрягой нельзя было назвать его. Никто честнъй Заметова съ рабочими не раздълывался. Въ заводъ не бывало того у Гаврилы Маркелыча, чтобъ обсчитать бъднаго человъка. Да, если бы паче чаянія случилось, чтобы сынь его сдълаль такое дъло, гривну бы какую при расчетъ утянулъ, Гаврила Маркелычь ему голову бы, кажется, сорваль. У него было такъ: не-

ладенъ работникъ, аль лёнтяй какой, сейчасъ расчетъ, отдасть ему, что следуетъ, до копейки, да тутъ же и на порогъ укажетъ, а хорошему рабочему сверхъ уговора что-нибудь дастъ, только накажетъ ему строго-настрого о прибавкѣ никому не сказыватъ... А въ часовню, что у Татарскаго моста на Булакѣ стояла (раскольничалъ Гаврила Маркелычъ, по бъглому священству былъ), кто больше всего жертвовалъ?.. Ето ризы на иконахъ золотилъ, кто ослопныя свѣчи къ каждой Пасхѣ, къ каждому Рождеству передъ мѣстными образами ставилъ, кто спротъ и странниковъ въ часовенной богадѣлынъ всѣмъ удоволитъ старался?... Гаврила Маркелычъ Залетовъ, даромъ что изъ часовеннаго общества другіе невпримѣръ богаче его были... У кого кажду субботу нищимъ ручная раздача милостыни? У Гаврилы Маркелыча... Кто каждо воскресенье, каждый праздникъ въ острогъ калачи посылаетъ? Гаврила Маркелычъ... У кого на окнахъ снаружи приворотной свѣтелки кажду ночь хлѣбъ, пироги и другую, какая случится, пищу кладутъ, ради тайной милостыни? У Гаврилы Маркелыча...

Въ гостиномъ дворъ аль на Бакалдъ \*) зачнутъ, бывало,

купцы къ нему приставать.

— Чтой-то ты, Гаврила Маркелычъ, дѣлаешь? Всѣмъ, сударь мой, ты на удивленье! Съ такими деньгами, съ этакимъ твоимъ капиталомъ сидинь, братецъ мой, въ третьей гильдіи.

Дляче въ перву не пишешься?

— Эхъ, други мои любезные, —молвитъ на то Гаврила Маркелытъ. — Что за невидаль ваша первая гильдія? Мы люди сърые, намъ, пожалуй, она не подъ стать... Говорите вы про мой капиталъ, такъ чужая мошна темна, и денегъ мопхъ никто не считалъ. Можетъ статься, капиталу-то у меня и много поменьше того, какъ вы разсуждаете. Да и какой мнъ припънъ въ первой гильдіи сидъть? Кораблей за море не отправлять, сына въ рекруты все едино не возьмутъ, коль и по третьей запишемся, изъ-за чего же я стану лишни хлопоты на себя принимать?

— Почету больше, Гаврила Маркелычъ, — говорять ему тор-

говцы.

— Ну ужъ почетъ — нечего сказать! — отвѣтитъ, бывало, Залетовъ. — Свысока-то станешь глядѣть — глаза запорошишь. Невпримѣръ лучше по-нашему, по-сѣрому: лежи низенько, ползи помаленьку, и упасть некуда, а хоть и упадешь, не зашибешься. Такъ-то, други вы мои любезные.

Въ семейномь быту Гаврила Маркелычъ былъ съ головы

Бакалдою называется пристань на Волгѣ близъ Казани.

до ногъ домовладыка старо-русскаго завѣта. Любилъ жену, любилъ дѣтей, но по-своему... Всегда казался къ нимъ холоденъ, бывалъ даже суровъ ни за что, ни про что. такъ — здорово живешь. «Хозяинъ всему голова, — говаривалъ онъ: — жена и дѣти мои: хочу, ихъ милую, хочу, въ гробъ заколочу». Воли Гаврилы Маркелыча была закономъ, малѣйшее проявленіе своей воли у дѣтей считалъ онъ непокорствомъ, непочтеньемъ, влекущимъ за собой скорую и строгую расправу. Когда сыну его пришла пора жениться, онъ сказалъ ему:

— Антинушка, пора тебѣ законъ свершить, а невѣсту тебѣ я сыскалъ. Матвѣя Петровича Солодова дочку, Аннушку, видаль?.. Хозяйка по тебѣ: смиренная, работящая, изъ себя казиста — видная такая. кость широкая. собой дѣвка здоровенная, надолго тебѣ ее хватитъ. небось, не овдовѣешь... Говорю тебѣ, по всѣмъ статьямъ останешься доволенъ... Завтра сватовъ надо засылать, для того. что мясоѣду остается немного... Скорымъ дѣломъ васъ окрутимъ, благо попъ съ Пргиза наѣхалъ.

Хоть объ Аннушкъ Солодовой Антипу Гавриловичу и въ голову никогда не приходило, но, не поморщившись, исполнить онъ волю родительскую, пошелъ подъ вънецъ, съ къмъ приказано... И послъ ничего... Не нахвалится, бывало, женой.

Ладно жили между собою.

Дочка еще была у Гаврилы Маркелыча — дѣтище моленное, прошенное и страстно, до безумія любимое матерью. Потець до Маши ласковь бываль, рѣдко когда пожурить ее. Да, правду сказать, и журить-то ее было нѐ за что. Дѣвочка росла умненькая, добрая, послушная, а изъ себя такая красавица, какихъ на свѣтѣ мало родится. Заневѣстилась Марья Гавриловна, семнадцатый годокъ ей пошель, сталь Гаврила Маркелычъ про жениховъ думать-гадагь.

Въ старинныхъ русскихъ городахъ до сихъ поръ хранится обычай «невъстъ смотрътъ». Для того взрослыхъ дъвицъ одъваютъ въ лучшія платья и отправляются съ ними въ извъстный день на условное мъсто. Молодые люди приходять на выставку дъвушекъ, высматривають суженую. Въ новомъ Петербургъ такія смотрины бывають на гуляньъ въ Лътнечь саду. въ старыхъ городахъ — на крестныхъ ходахъ. Такъ и въ Казани водится.

Приближался день приноса чудотворной иконы изъ Семиозерной пустыни, когда казанскіе женихи невъстъ высматриваютъ. Гаврила Маркелычъ велълъ женъ Машу вырядить и отправляться на смотръ \*). Разрядилась Маша въ шелки-бар

<sup>\*)</sup> На смотринахъ при крестныхъ ходахъ и старообрядцы принимают участие. Въ своихъ часовняхъ и моленныхъ не могуть они устранвать

хаты и рано утромъ съ матерью и невъсткой пошла на широкую луговину, что разстилается между кремлемъ и Кижицами. Черезъ нее должны были проносить икону Богородицы. Прихватили Залетовы съ собой бабушку Абрамовну, двоюродную тетку Гаврилы Маркелыча, кочевавшую по роднымъ и знакомымъ, гдъ подомовничать, гдъ за больнымъ походить, гдъ по хозяйству передъ праздниками пособить. Маленько и сватаньемъ занималась Абрамовна.

Дѣло было въ іюнъ. Съ ранняго утра гудѣлъ торжественный звонъ колоколовъ съ интидесяти казанскихъ колоколенъ. Погода стояла теплая, ясная; поднимавшееся на небосклонъ солние ярко освъщало городскія зданія и кремлевскія стъны и переливчатымъ блескомъ играло на золотомъ шаръ Сумбекиной башни. Разраженные горожане густыми толиами спъшили по луговинъ къ Кижицкому монастырю, туда еще съ вечера принесли икону изъ Семиозерной обители. Женщинъ, какъ всегда и вездъ въ подобныхъ случаяхъ, было гораздо больше чемъ мужчинъ; белые, красные, голубые и другихъ яркихъ цвътовъ наряды, цвътные зонтики, распущенные надъ головами богомолокъ, придавали необычный въ другое время, праздничный видъ луговинъ, весной заливаемой водопольемъ. а потомъ посъщаемой развъ только косцами да охотниками за болотной дичью. Чъмъ ближе къ монастырю, тъмъ гуще и пестрый становились толпы. Народный говорь, гиканье казаковъ, летавшихъ взадъ и впередъ по дорогъ, крики полицейскихъ, въ потъ лица работавшихъ надъ порядкомъ, стукъ экинажей, несшихся къ монастырю, и колокольный благовъстьвсе сливалось въ одинъ праздничный гулъ, далеко разносившійся по окрестностямъ. Семейство Гаврилы Маркелыча остановилось у того м'вста, гд'в должны были встр'єтиться два крестные хода: одинъ изъ города, другой изъ монастыря. Шестналпатильтняя Маша сіяла красотой: черные, какъ смоль, волосы оттёняли смуглое, румяное личико, огневые черные глаза такъ и горёли изъ-подъ длинныхъ рёсницъ. Высокая, стройная, статная дъвушка скромно стояла на мъстъ, глазъ не поднимаючи, а молодежь такъ и кружится вокругъ нея,

смотринъ «страха ради іудейска», то-есть, попросту говоря, страха ради полиціи, не допускающей большихъ раскольничьихъ сборищъ. А смотрѣть невѣсть надо — безъ того нельзя обойтись. И вспомянули ревнители древляго благочестія изреченныя лѣть полтораста тому назадъ словеса своего «страдальца», протопопа Аввакума Петровича, разрѣшившаго поклоняться чудотворнымъ иконамъ, хранимымъ пиконіанами, но не иначе, какъ на открытомъ мѣстѣ, напримѣръ, на крестныхъ ходахъ, а отнюдь не подъ церковными сводами.

такъ на нее и заглядывается. На всемъ полѣ не было красивѣе Маши Залетовой.

Но воть вмъсто мърнаго благовъста въ монастыръ затрезвонили. Затрезвонили тотчасъ и на городскихъ колокольняхъ. Толны пришли въ движеніе: кто спъшиль къ монастырю, кто къ мъсту встръчи крестныхъ ходовъ. Изъ Кижицъ показалось церковное шествіе: хоругви, кресты и наконецъ всёми ожидаемая икона, во время оно, какъ гласитъ преданіе, спасшая Казань оть моровой язвы. Несли икону на рукахъ священники, сопровождаемые пришлыми изъ дальнихъ и ближнихъ мъстъ богомольцами... Запылены тъ богомольцы въ пути, навыочены котомками и пещерами... Въ то же время по крутому спуску къ ръкъ Казанкъ, изъ Тайницкихъ воротъ кремля, двинулось другое шествіе. Тамъ разв'явались цеховые значки и церковныя хоругви, блестели на солнце дородоровыя ризы духовенства, расшитые золотомъ мундиры казанскихъ властей и штыки гарнизоннаго батальона, разставленнаго рядами по сторонамъ пути. Звонъ колоколовъ, грохотъ барабановъ, военная музыка, пъніе клира и глухой перекатный топоть многотысячной толны сливались въ нестройные, но торжественные звуки.

На приготовленномъ мѣстѣ встрѣтились крестные ходы. Все смолкло: и звонъ, и пѣніе, и барабанный бой, и музыка, и народный топотъ, и говоръ. Всякій звукъ замеръ въ громадной толив, и далеко по луговинъ раздалось бряцанье серебрянаго кадила въ рукт архіерея, привътствовавшаго онијамомъ пришествіе Владычицы. Слышались еще шумный шорохъ отъ движенья десятковъ тысячь рукъ крестившагося народа да звонкая, вольная пісня жаворонка, лившаяся на землю изъ лазурнаго пространства. Но вотъ архіерей, принявъ на свои руки принесенную святыню, передаль ее городскому головь, и клиръ торжественно воскликнулъ: «Днесь свътло красуется градъ сей, яко зарю солнечную воспріемше, Владычице, чудотворную Твою икону!»... Блеснули слезами взоры молящейся толны, и десятки тысячь поверглись ниць предъ ликомъ Дъвы Марін. Опять загуділи колокола, опять загрохотали барабаны, опять раздалось громкое пеніе, опять грянула военная музыка. Шествіе двинулось въ кремль. II у встхъ на душт было свътло, легко и радостно.

— Ну, вотъ и привелъ Господь проводить Владычицу! Слава Тѣ, Господи,—говорили пришедшіе издалека богомольцы, собираясь во-свояси, иные за сотню верстъ и больше отъ Казани.

— Слава Тѣ, Господи! Дождались матушку Пресвятую Богородицу! Привель Богь встрътить Царицу Небесную, — на-

божно крестясь, говорили расходившіеся по домамъ горожане. И, встрѣчаясь съ знакомыми, весело и радостно поздравляли они другъ друга съ великимъ праздникомъ. У всѣхъ лица сіяли чистой, свѣтлой радостью. На что толстый, широкоплечій, со здоровенными кулаками, частный приставъ Хоменко, долго и неустанно возбуждавшій православныхъ къ благоговѣнію и порядку, даже и тоть, остановясь у Тайницкихъ вороть, раза два перекрестился усталою рукою... А затѣмъ, окинувъ съ высоты горы орлинымъ взоромъ разстилавшуюся внизу луговину и замѣтивъ на ней кучки богомольцевъ, тамъ и сямъ разсѣвшихся по травѣ, подозвалъ квартальнаго и зычнымъ голосомъ отдалъ приказъ:

— Ишь ихъ чертей что тамъ насѣло!.. Взять трехъ хожалыхъ да казаковъ. Для усиленія четырехъ подчасковъ — черезъ полчаса чтобъ не было народу на полъ. У меня не

звать!

II меньше чъмъ черезъ полчаса народу на полъ не оставалось ни одного человъка.

По случаю торжества въ городской думѣ былъ завтракъ, стоившій двухъ объдовъ. Это городской голова угощаль архіерея съ духовенствомъ, губернатора со властями и почетное купечество. Стерляди были уму помраченіе, разварной осетрь глядъть богатыремъ, а кулебяка вышла такая, что первый знатокъ повареннаго дъла, дюжій помъщикъ, Петръ Александровичъ Кострильцовъ, хотълъ-было пальчики облизать, да застыдился. Онъ ограничилъ восторгъ свой тамъ, что издали низенько ноклонился головъ, сделалъ ему ручкой и щелкнулъ языкомъ. Голова, погладивъ бороду, собственноручно подлилъ хорошему человьку вина и промольиль: «пожалуйте-съ»... Тостовъ было множество, иили всъхъ и за вся. Вечеромь городъ былъ иллюминованъ, а въ Швейцарін »), на дачв гу-бернатора составился танцовальный вечеръ. Черезъ день въ губернскихъ въдомостяхъ напечатана была умилительная и въ высшей степени благонамъренная статья о минувшемъ торжествъ. Все въ ней было сказано, ни о чемъ не забыто говорилось и о лазурныхъ небесахъ, и о майскомъ зефиръ въ іюнъ мъсяць, не были забыты ни яркое солице, сочувствовавшее ликованію благочестивых і жителей богоспасаемаго града. ни ивсни жаворонка, ни осетры на завтракв, ни благочестіе монаховъ Кижинкаго и особенно Зилантова монастыря, ни восхитительные наряды дамъ на танцовальномъ

<sup>\*)</sup> Швейцаріей въ Казани называется загородное мѣсто, гдѣ устроены дачи горожанъ. Швейцаріп двѣ — нѣмецкая и русская.

вечеръ въ Швейцаріи, ни слезы умиленія, ни превосходный полицейскій порядокъ. Въ заключеніе упомянуто, что всѣ жители города, безъ малѣйшаго исключенія. безпредѣльно преданы душой и сердцемъ его превосходительству господину губернатору и видять въ немъ не начальника, а отца. Статья понравилась, и всв были увърены, что ее перепечатають въ «Съверной Пчелъ». Губернаторъ, читая статью, прослезился. читали ее даже казанскія дамы, а редакторъ въ первое воскресенье былъ приглашенъ къ губернатору объдать, и посль объда губернаторша имъла съ нимъ разговоръ о поэзін въ чувствахъ.

Дъла давно минувшихъ дней! А давно ли, кажется, были они? Но возвратимся къ семейству Гаврилы Маркелыча. Тамъ жизнь не краснъе, зато цъльнъе и невпримъръ своеобразнъй.

Когда на луговинъ передъ Кижицами встрътились крестные ходы, сдёлалась такая тёснота, такая толкотня и давка, что Маша не успёла оглянуться, какъ ее оттёснили отъ матери и чуть не соили съ ногъ. Не видя вкругъ ни одного знакомаго лица, дъвушка заплакала... Положение Маши, никогда не бывавшей на многолюдствь, въ самомъ дъль было трудное... Но нашелся избавитель. Краспвый, статный молодой незнакомецъ взялъ трепетавшую отъ страха дівушку подъ руку, сильной рукой раздвинуль толиу и вывель на просторъ полуживую Машу. Она оправляла помятое платье и, глядя по сторопамъ, искала своихъ. Растерявшись, не догадалась даже поблагодарить молодого человъка, не взглянула даже на него хорошенько.

— Вы съ къмъ-съ? Съ маменькой, что-ли-съ? — спрашивалъ Марью Гавриловну ея избавитель, любуясь красотой пла-

чущей дъвушки.

— Съ маменькой... съ сестрицей... да еще бабушка съ нами... — отвъчала Маша, всхлипывая.

— Не плачьте-съ... он в придутъ... сейчасъ придутъ-съ, усноканваль ее молодой человькь. — Будемте стоять здысь на одномъ мѣстѣ, непремѣнно придутъ-съ. Взглянула Маша на молодаго человѣка, и сердце у нея

упало. Сроду не видала она такихъ красавцевъ. Да и гдъ

было видъть ихъ, сидя дома. чуть не взаперти?

Скоро замѣтила она и мать и невѣстку, успѣвшихъ кое-какъ выдраться изъ толпы. Она подоъжала къ нимъ. Когда всь ахали и охали, а Маша сказывала, что ее совсѣмъ было-задавили, да спасибо добрый человысь выручиль, онъ подо-шель къ Залетовымъ. Мать поблагодарила его, но разговоръ у нихъ не клеился. Узнали однакожъ, что это былъ купече-скій сынъ изъ Москвы, Евграфъ Макарычъ Масляниковъ, наканунѣ пріѣхавшій въ Казань, гдѣ знакомыхъ у него не было ни единаго человъка. Машина мать сказала Масляникову, кто они такіе и гдъ живуть. Затьмъ разстались.

Не вздумай самъ Гаврила Маркелычъ послать жену съ дочерью на смотрины, была бы въ дом'в немалая свара, когда бы узналъ онъ о случившемся. Но теперь дело обощлось тихо. Ворчалъ Гаврила Маркелычъ вплоть до вечера, зачемъ становились на такое мъсто, зачъмъ не отошли во-время, однако все обощнось благополучно — смякъ старикъ. Сказали ему про Масляникова, что, если-бъ не онъ, совсѣмъ бы задавили Машу въ народѣ. Поморщился Гаврила Маркелычъ, но шумѣть не сталъ.

Какъ его зовуть, говоришь ты? — спросиль онъ жену.
Евграфомъ Макарычемъ, — отвътила она.

- Изъ Москвы?

Московскій, сказывалъ.

— Гм! Ужъ не тотъ ли это Масляниковъ, что домъ въ Сы-ромятникахъ? Макарычъ по отчеству-то? — спрашивалъ Гаврила Маркелычъ.

- Макарычъ.

— Пожалуй, что изъ нихъ, — молвилъ Гаврила Маркелычъ. — Старика-то Макаръ Тихонычъ зовутъ; люди богатые, въ милліонъ... Вотъ бы тебъ, Маша, такого молодца подцъпить, — прибавиль онъ, обращаясь къ дочери.

Маша поникла головой и зардълась, какъ маковъ цвътъ.

— Чего краснѣть-то? — молвиль отецъ: — дѣло говорю, нечего голову-то гнуть, что кобыла къ овсу... Да если-бъ такое льло случилось, я бы тебя со всякимъ монмъ удовольствіемъ Масляникову отдалъ: одно слово, милліонеры, опять же и по нашему согласію— значить, по Рогожскому. Это по нашему состоянію дёло не послёднее... Ты это должна понимать... Чего глаза-то куксишь?.. Дура!

— Да я... тятенька... право, не знаю... — безсвязно говорила Маша, а у самой такъ и волнуется грудь, такъ и замираеть сердце, такъ и подступають рыданья, напрасно силится она сдержать ихъ, глядя на отца перепуганными глазами.

— Чего туть — тятенька! — ворчаль свое Гаврила Маркелычъ. — Подчаль такого жениха, коль на самомъ дёлё сыномъ Макару Тихонычу приходится, я тебё, кажись, въ ноги ноклонюсь, даромъ что отецъ, а ты мое рожденье... Ей-Богу, право, поклонился бы... Чего рюмишь? Понимаешь ли ты, глупая, что такое означаеть одно слово: Масляниковъ?.. То

пойми — милліонеры... Вѣдь если бы Господь такую благодать послаль, не то что тебя, насъ бы тогда рукой не достать!.. Чужихъ денегъ не бирываль, а отъ тебя, отъ своего рожденія, завсегда могу взять... Потому я тебя на свѣтъ породилъ... Пароходище какой бы я тогда сляпаль — понимаешь ты это, аль нѣть?.. Строятъ теперь на Балахнѣ «Сампсона», чуть не въ пятьсотъ силъ, я бы въ тысячу выстроилъ... Ты это нонимать должна!.. Потому что ты дочь — мое рожденье... Такъ ли говорю?.. А?.. Такъ, аль не такъ?

Маша только рыдала.

— Хныкать-то нечего! — продолжаль свое Гаврила Маркелычь. — За умь берись. Говорять тебь: причаливай жениха — лучше этого въ жизнь не будеть... Богь дастъ, завернеть къ намъ, а не завернетъ, самъ пойду, разыщу, заманю... Смотри-жъ у меня; Марья, — скачи передъ нимъ задомъ п передомъ — это ужъ ваши дъвичьи ухватки, туть вашу сестру учить нечего, а чтобъ у меня этотъ женихъ былъ на причаль... Слышала?.. Мнъ бы только пароходъ, а все прочее, какъ знаетъ Господъ, такъ и устроитъ... Его святая воля!.. Только ты у меня смотри, Марья, хоть и сказано тебъ отъ отца, отъ родителя значитъ: причаливай Масляникова, а того не забывай — коли прежде вънда до гръха дойдешь, живой тебъ не быть. Мужа прилучай, а дъвичью честь не порушай... Помни мое слово, ты ужъ не махонькая — все понимать должна.

Дня черезь два молодой Масляниковь прівхаль къ Гаврилв Маркелычу будто китайку торговать, хоть ему ни до какой китайки дъла не было. Китайки у Гаврилы Маркелыча не оказалось, работали ее только по заказамъ. Зашли разговоры о томъ, о семъ, и Гаврила Маркелычъ съ удовольствіемъ узналь, что гость его въ самомъ дъль сынъ московскаго богача Масляникова. Знакомство завязалось. Гаврила Маркелычь частенько зазываль Евграфа Макарыча на вольномъ воздух в чайкомъ побаловаться, въ саду, въ бестдит. Хоть Масляниковъ въ Казани быль проездомъ и никакихъ делъ у него тамъ не было, однако прожиль недели три и чуть не каждый вечерь распиваль чан въ беседкъ Гаврилы Маркелыча, а иногда оставался на короткое время одинъ-на-одинъ съ Машей. Сначала они молчали, потомъ разговорились... Прошла недъля, другая, третья, и — зоркій глазь бабушки Абрамовны, лазившей зачымъ-то на чердакъ, подкараулилъ, какъ въ темномъ уголкъ сада, густо заросшемъ вищеньемъ. Масляниковъ не то шепталъ что-то Машъ на ухо, не то цъловаль ее. Сослъпа старуха хорошенько не разглядъла...

Пока Абрамовна раздумывала, сказать аль нётъ родителямъ про то, что подглядёла, Масляниковъ, собравшись въ путь, попросилъ Гаврилу Маркелыча переговорить съ нимъ наединѣ о какомъ-то важномъ дёлё. Долго говорили они въ бесёдкѣ, и кончился разговоръ ихъ тѣмъ, что Евграфъ Макарычъ весело распростился со всёми, а Гаврила Маркелычъ обѣщался на другой день проводить его до пристани.

Воротясь домой, Залетовъ говоритъ женъ:

— Помнишь, какъ вы тогда со смотринъ изъ Кижицъ пришли? Шутки я тогда съ Марьей шутилъ, хорошо бы, молъ, Евграфа Макарыча подчалить? Шутки-то на правду стали походить.

— Что ты, Маркелычъ? — вскрикнула жена его.— Неужли

въ самомъ деле?

— Врать, что ли, стану? — закричаль Гаврила Маркелычъ, да такъ, что жена маленько вздрогнула. — Посватался, — прибавилъ онъ, понизивъ голосъ.

— Что-жъ ты сказаль, Маркелычъ? Какъ ръшилъ? — спро-

сила взволнованная мать.

— Нечего пока рѣшать-то, — отвѣтиль Гаврила Маркелычь. — Сказаль, что туть прежде всего воля родительская. если, моль, Макаръ Тихонычь пожелаеть съ нами родниться, мы, моль, не прочь... Станемъ ждать вѣстей изъ Москвы... Да ты Маръѣ-то покамѣсть не говори... нечего прежде времени дѣвку мутить. Да никому ни гу-гу, лучше будетъ.

Но Маша смекнула, что Масляшиковъ сватался. Видя, что отецъ былъ необычайно ласковъ на прощаньи съ Евграфомъ Макарычемъ, даже на пароходъ проводилъ его, съ радостнымъ грепетомъ сердца она догадалась, что дѣло на ладъ пошло. Распвѣла, повеселѣла дѣвушка, стала краше прежияго. Съ ранняго утра до поздняго вечера вольной пташкой распѣвала она, бѣгая по отцовскому садику, вспоминая, на какомъ мѣстѣ какія сладкія рѣчи говаривалъ ея желанный. Отецъ гораздо мягче сталъ, крику его больше не слышно, даже ласкалъ то и дѣло Машу. Бывало, придетъ въ садъ, взглянетъ на нее и мольштъ, улыбаясь:

— Не пріустала-ль, Машенька? Что это день-денской ты

по саду все строчинь?

— Нътъ. тятенька. Какая мнь усталь? Не работа какая.

— Ну. гуляй, дъвка, гуляй, пой свои пъсенки, — молвитъ Гаврила Маркелычъ и своей дорогой пойдеть.

Письмо изъ Москвы пришло, писалъ Евграфъ Макарычъ, что отепъ согласенъ дать ему благословенье, но напередъ хочетъ познакомиться съ Гаврилой Маркелычемъ и съ будущей

невъсткой. Такъ какъ наступала Макарьевская ярмарка, Евграфъ Макарычъ просилъ Залетова прівхать въ Нижній съ Марьей Гавриловной. Тутъ только сказали Машь про сватовство. Отвътила она обычными словами о покорности родительской волъ: за кого, дескать, прикажете, тятенька, за того и пойду, а сама ръзвъй забъгала по саду, громче и весельй запъла пъсни свои.

— Человъкъ онъ хорошій. — какъ-то сказаль ей отець. — .Тюбъ онъ тебъ, Маша?

— Онъ добрый... пригожій такой... — краснья. прогово-

рила Маша.

— Что пустяки-то городишь! — крикнулъ Гаврила Маркелычъ. — Пригожій!... А какого шута теой въ его пригожестве? Съ мужнина лица не воду пить; какого Богъ уродилъ, таковъ и будетъ — все едино... Тутъ главна причина, что одинъ сынъ у отца: рано ли, поздно ли всё капиталы ему безъ раздѣлу достанутся. Опять же люди они постоянные, благочестивые. Домъ богобоязненный, отъ кого ни послышишь. Вотъ это статья!.. Ты не на рожу, въ мошну гляди. Ужъ выдать бы мнё только теоя, Марья, за Масляникова, какой бы мы съ тобой пароходъ спустили!.. Первый по Волгѣ былъ бы!..

Старикъ Масляниковъ былъ старый вдовецъ. Схоронивъ Евграфову мать, женился онъ на молоденькой дѣвушкѣ, изъ бѣднаго семейства, но и та пожила недолго. Поговаривали. будто обѣ жены пошли въ могилу отъ кулаковъ благовѣрнаго. Въ третій разъ Макаръ Тихонычъ жениться не хотѣлъ.

— Куда мнѣ, старому грибу, съ молодой женой возиться!.. Пора душу спасать, вѣкъ мой на исходѣ, — говариваль онъ свахамъ, зачастившимъ-было къ богатому вдовну съ предложеньями своего товара. — Правда, — продолжалъ онъ: — безъ бабъяго духа въ домѣ пустымъ что-то пахнетъ, такъ у меня сыну двадпать первый пошелъ, выберу ему хорошу невѣсту, сдамъ дѣла и капиталъ, а самъ запрусь да Богу молиться зачну. Мы свое изжили, наше время прошло, — молодымъ надо дорогу даватъ. Да и то сказатъ надо, не хочу отъ врага рода человѣческаго жену себѣ пояти, потому сказано: «перва жена отъ Бога. втора отъ людей. третъя отъ бѣса».

Воротясь изъ Казани, Евграфъ Макарычъ, замѣтивъ однажды, что недоступный, мрачный родитель его былъ въ веселомъ духѣ, осторожно повелъ рѣчь про Залетовыхъ и сказалъ отпу:

— Есть, моль, у нихъ дъвица очень хорошая, и если-бъ на то была родительская воля, такъ мнѣ бы лучше такой жены не надо.

- Ишь ты! усмѣхнулся отець. Я его на Волгу за дѣломъ посылалъ, а онъ дѣвокъ тамъ разыскивалъ. Счастливъ твой Богъ, что поставку хорошо обладилъ, не то бы я за такое твое малодушіе спину-то нагрѣлъ бы. У меня думать не смѣй самому невѣсту искать... Каку дастъ отецъ, таку и бери... Вотъ тебѣ и сказъ... А женитъ тебя въ самомъ дѣлѣ пора. Безъ бабы и по хозяйству все не ходко идетъ, да и въ дому жиломъ не пахнетъ... По осени безпремѣнно надо свадъбу сварганитъ, надоѣло безъ хозяйки въ домѣ.
- А развѣ, тятенька, у васъ есть на примѣтѣ? взволнованнымъ голосомъ спросилъ Евграфъ.

— А тебъ что за дъло? Сыщу, такъ скажу.

Замолкъ Евграфъ Макарычъ, опустиль голову, слезы на глазахъ у пего выступили. Но не смѣлъ супротивъ родителя словечка промолвить. Цѣлу ночь онъ не спалъ, горюя о судьбъ своей и на разные лады передумывая, какъ бы устроить, чтобъ отецъ его узналъ Залетовыхъ, чтобы Маша ему понравилась, и согласился бы онъ на ихъ свадьбу. Но ничего придумать не могъ. Одолѣла тоска, хоть руки наложить, такъ въ ту же пору.

Прошло съ недѣлю времени. Пріѣхалъ однажды Макаръ Тихонычъ изъ города развеселый. Сѣли обѣдать, говоритъ

онъ сыну:

— Сегодня намъ съ тобой, Евграфъ, счастья Богъ послалъ — всю залежь, что ея въ лавив ни было, съ рукъ спустилъ. Что ни было стараго, негодящаго товару, весь сбылъ, да еще за наличныя. Думалъ убытки нести, выпалъ барышъ, да какой!

— Кому же, тятенька, продали? — робко спросиль Евграфъ

Макарычъ.

- Послаль Господь олуха. Благодарю Создателя!.. Изъ Сибпри дуракъ прівхаль. Двла-то свои только-что начинаеть, толку-то ни въ чемъ еще не смыслить. Молоденькій, воть какъ твое же двло, легковърный такой, что ему ни ври, всему върить... Ужъ и объегориль же я его, обуль, какъ Филю въ чортовы лапти!.. Ха-ха-ха!.. Не забудеть до въку... Надо будеть завтра на Рогожское съвздить, Господа поблагодарить... Вели-ка послѣ объда приказчику пшеничной мукѝ туда свезти, по кулю на кажду палату, да масла деревяннаго бутыли двъ Богу на лампадки.
  - Слушаю, батюшка.
- А вѣдь тебѣ дураку, не удастся этакъ съ алтыномъ подъ полтину подъкать!— хвалился Макаръ Тихонычъ.— Посмотрю я на тебя, Евграфъ, толку-то въ тебѣ нисколько нѣтъ— ни

на маково зернышко... Помру — въ прахъ проторгуешься. Ей-Богу, помяни мое слово. Сноровки, братецъ, до сихъ поръ не знаешь, какъ обойти покупателя, какъ ему намолоть съ три короба, чтобъ у него въ глазахъ помутило, въ мысляхъ бы затуманило. Да что про это толковать, — со вздохомъ прибавилъ Макаръ Тихонычъ: — извъстно дъло, что глупому сыну и родной отецъ ума къ кожъ не пришьетъ... Развъ вотъ какъ женю тебя, не будешь ли маленько поумиъе?.. Да, чуть-было не забылъ спросить... Намедни ты про Залетовыхъ поминалъ... Ъздитъ онъ къ Макарью, аль нътъ?

— Какъ же, гятенька! Вздить, — немного оторонввь отъ пеожиданнаго вопроса, отвътилъ Евграфъ Макарычъ. — Въ казенномъ гостиномъ дворъ въ китаечномъ ряду лавка у него,

да въ деревянныхъ рядахъ мыломъ торгуетъ.

— Такъ. Въ китаечномъ да въ мыльномъ...—раздумывалъ Макаръ Тихонычъ. — Это хорошо... Фабрика у кего, сказываешь, да заводъ?

— Такъ точно, тятенька. — Ладно... Оборотъ великъ?

— Не могу сказать, а, должно-быть, немалый... Гаврила же Матвънчъ только на наличныя торгуетъ, грошомъ не кре-

дитуется, — отвъчалъ Евграфъ.

— Дуракъ, значитъ, хоть его сегодня въ Новотроицкомъ за чаемъ и хвалили, — молвилъ Макаръ Тихонычъ. — Какъ же въ кредитъ денегъ аль товару не брать? Въ долги даватъ, пожалуй, не годится, а коль тебъ деньги даютъ, да ты ихъ не берешь, значитъ, ты безмозглая голова. Бери, да коль статъя подойдетъ, сколь можно и утяни, тогда настоящее будетъ дъло, потому купецъ тотъ же стрълецъ, чужой оплошки должонъ ждатъ. На этомъ вся коммерція зиждется... Много-ль за дочерью Залетовъ даетъ?

— Не знаю, тятенька, о томъ рѣчи не было. Какъ же бы смъть я безъ вашего приказанья спросить?—отвѣчалъ Евграфъ

Макарычъ.

— Это ты умно сказаль!.. Обмолвился, должно-быть,—проговориль Макаръ Тихонычь, выпивь стаканъ холоднаго квасу и погладивь съдую бороду. — Одинъ сынъ, говоришь, да дочь, только всего и дътей?

Только, тятенька!Сынъ-отъ отдѣленъ?

— Нътъ еще, не отдъленъ, — отвъчалъ Евграфъ Макарычъ. — Далъ родитель ему расшивы на весь отчетъ, а прочее все при немъ.

— Такъ... — промычалъ Макаръ Тихонычъ. — Много хоро-

шаго про Залетова я наслышань, — продолжать онь, помолчавь и поглядывая искоса на сына. — Съ къмъ въ городъ ни заговоришь, опричь добраго слова ничего объ немъ не слыхать... Вотъ что: у Макарья мы повидимся, и коли твой Залетовъ по мысли придется мнѣ, такъ и быть, благословлю — бери хозяйку... Дъвка. сказывають, по всъмъ статьямъ хороша... Почитала бы только меня да изъ моей воли не выходила, а про другое что, какъ сами знаете.

На этотъ разъ тѣмъ разговоръ и кончился. Но и этого много было Евграфу. На другой же день отписаль онъ Гаврилѣ

Маркелычу.

Повхали на ярмарку и Масляниковы и Залетовы. Свидвлись. Макару Тихонычу и самъ Залетовъ по нраву пришелся. «Человъкъ обстоятельный»,—сказалъ онъ сыну по уходъ его. Хотя слово то было брошено мимоходомъ, но, зная отцовскій нравъ, Евграфъ такъ обрадовался, что хоть въ присядку.

Дня черезъ три завернулъ старикъ Масляниковъ въ китаечный рядъ, свидълся тамъ съ Гаврилой Маркелычемъ. Слово за слово. Залетовъ позвалъ гостя наверхъ въ налатку чайку напиться. Поломался маленько Макаръ Тихонычъ, однако пошелъ. Тутъ увидалъ семейныхъ Гаврилы Маркелыча. Маша

ему приглянулась.

— Дѣвка придется намъ ко двору, —молвилъ онъ сыну, воротясь домой. — Экій ты плутъ какой, Евграшка! Кажись, и не доспѣлъ разумомъ, а какую паву выслѣдилъ — умному такъ въ пору. Какъ бы ты по торговой-то части такой же дока былъ, какъ на дѣвокъ, тебя бы, кажется, озолотить мало... Засылай сваху, дуракъ!...

— Тятенька!—внъ себя отъ радости вскричалъ Евграфъ, кидаясь отцу въ ноги и цълуя его руки. — Тятенька! Благослови

васъ Господи!

— Дуракъ! Не тебъ меня благословдять, а мнъ тебя... Ноги выше головы не растутъ.—угрюмо отвътилъ Макаръ Тихонычъ, отетраняя Евграфа. — Чего лижешься. ровно теленокъ?.. Очумълъ?.. Ишь, какъ его прорвало!.. Сказано: сваху засылай — чего еще тебъ?.. По всему видно, каковъ ты разумомъ: люди говорятъ: «дуракъ и посуленому радъ». Такъ и ты.

— Тятенька, тятенька!—говорить Евграфъ и смъясь и заливаясь слезами. — Вы родитель мой... вы отецъ... глава... Не оттанивайте меня. Бакъ Гогъ такъ и вы батюнка!

отталкивайте меня... Какъ Богъ, такъ и вы... батюшка! — Да чего визжать-то? Сказано, есть на то воля родитель-

ская... Какого тебъ еще лъшаго?

Отыскалъ Евграфъ Макарычъ знакомую купчиху, попросилъ ее за сваху быть. Безъ свахи нельзя— старозавѣтный обычай соблюсти необходимо. Рышили послѣ ярмарки ѣхать въ Москву и тамъ свадьбу играть. По настоящему-то, жениху бы съ родней надо было ѣхать къ невѣстѣ, да на это Макаръ Тихонычъ не пошелъ бы... Гордыня!.. Ноѣдетъ такой богатей къ купцу третьей гильдін!.. Какъ же!..

Полная свътлыхъ надеждъ на счастье, радостно покидала родной свой городъ Марья Гавриловна. Душой привязалась она къ жениху и, горячо полюбивъ его, ждала впереди длиннаго ряда ясныхъ дней, счастливаго житья-бытья съ милымъ избранникомъ сердца. Не омрачала тихаго покоя дъвушки никакая дума, беззавътно отдалась она мечтамъ объ ожидавшей ее долъ. Хорошее, счастливое было то время! Довърчиво, ве-

село глядела Марыя Гавриловна на міръ Божій.

Макаръ Тихонычъ непомърно былъ радъ дорогимъ гостимъ. Къ свадьбъ все уже было готово, и, по прівздъ въ Москву, отцы рѣшили повѣнчать Евграфа съ Машей черезъ недѣлю. Уряжали свадьбу пышную. Хоть Макаръ Тихонычъ и далеко не милліонеромъ былъ, какъ думалъ сначала Гаврила Маркелычъ, однакожь на половину милліона все-таки было у него въ домахъ, въ фабрикахъ и въ капиталахъ — человѣкъ, значитъ, въ Москвѣ не изъ послѣднихъ, а сынъ одинъ... Сталобыть, надо такую свадьбу справить, члобы долго о ней потомъ толковали.

Въ свадебныхъ хлопотахъ помолодъть старикъ Масляни-ковъ, нравомъ даже ровно переродился. Незамътно стало въ немъ порывовъ своенравія, всячески угождаль онъ названнымъ роднымъ, а къ невъстъ такъ былъ ласковъ, что всѣмъ знавшимъ крутой и мрачный нравъ его было то на великое удивленіе.

Вінчанье назначено. За нісколько дней передъ тімь, Залетовь, какъ водится, сділаль стоворъ на своей квартирів. Немало гостей събхалось, и все шло обычной чередой: піди дівушки свадебныя пісни, величали жениха со нередой: піди дівушки свадебныя пісни, величали жениха со нередой: піди дівушки свадебныя пісни, величали жениха со нередой: піди веселилась, а рядомъ въ особой комнатів почетные гости сиділи, пуншевали, въ трынку прали. про свои діла толковали. Макаръ Тихонычь верховодиль и, видя воздаваемый ему со всіхъ сторонъ почеть, вполіті благодушествоваль. Нерідко выходиль онь въ комнату, гдів молодежь справляла свое діло, подшучиваль надъ товарищами Евграфа «нуте-ка, де-

<sup>\*) :</sup>Тринка» — карточная игра, въ старину была изъ подкаретныхъъ (кучера подъ каретами игрывали), но впослъдствін очень полюбилась купечеству, особенно московскому. Задорная игра.

скать, сыщите другую такую королеву», подсаживался къ Машѣ, называлъ ее милою дочкой и, шутя, низко кланялся и просилъ, чтобъ она, сдѣлавшись хозяйкою, не согнала его, стараго хрыча, со двора долой, а покоила-бъ и берегла старость его да поскорѣй бы внучатъ народила ему. Маша краснѣла отъ шутокъ нареченнаго свекра, ласкалась къ нему робко, но такъ довѣрчиво, какъ не всякая дочь къ родному отцу ласкается. Глядя на жениха, утопала она въ счастъѣ.

Ужинать сѣли. Какъ водится, жениха съ невѣстой рядомъ посадили, по другую сторону невѣсты усѣлся Макаръ Тихонычъ. Бесѣда шла веселая, вино рѣкой лилось — хорошо иировали. Вдоволь угостился Макаръ Тихонычъ, поминутно сыпалъ шутками. Въ концѣ стола, взглянувъ на невѣсту, сказалъ,

обращаясь къ Гаврилъ Маркелычу:

— Ну, сватушка, нечего сказать — умѣль дочку родить, умѣль и вырастить. Такой красавицы, такой умницы, пройди Москву насквозь съ огнемъ, не отыщешь.

— Какова есть—вся туть, -- шутиль Гаврила Маркелычь. --

Отдаемъ безъ обману.

— II молодцовь такихъ, какъ Евграфъ Макарычъ, тоже съ огнемъ поискать, —думая польстить Макару Тихонычу, молвила Машина мать. —Тоже по всей Москвъ другого такого, пожалуй, не найдется.

— Такихъ-то здёсь непочатой уголъ, — отвётиль Макаръ Ти-

хонычь. — Много почище найдется.

 — Гдѣ же много?—сказала Залетова. — Что-то ровно такихъ и не видать.

— А хоть бы я, напримъръ?—отразилъ Масляниковъ, облокотясь на столъ и пришурясь на Машу. — Куда-жъ ему ровняться со мной? У меня голова на плечахъ, а у него что? Тыква, не голова!

 Про это что говорить, —молвила Машина мать. —Только тжь не прогнѣвайтесь, Макаръ Тихонычъ, старый молодому не

ровня, наше съ вами время прошло.

— Про это бабушка-то на двое сказала, —ляпнулъ подгулявшій Макаръ Тихонычь. — Хоть сѣда борода, а за молодого еще постою. Можно развѣ Евграшку со мной ровнять? Да онъ ногтя моего не сто̀итъ... А гляди, какую королевну за себя брать вздумалъ... Не по себѣ, дуракъ, дерево клонишь — выбирай сортомъ подешевле, —прибавилъ онъ, обратясь къ оторопѣвшему сыну.

— Чтой-то вы, Макаръ Тихонычъ?--вступился Залетовъ.--

Какъ же можно такъ обижать?

— Какая тутъ обида? — кричалъ Масляниковъ. — Кому?...

Чать, Евграшка маленько сродни мив приходится? Что хочу, то съ нимъ и дълаю — хочу съ кашей виъ, хочу масло изъ него пахтаю. Какая ему отъ меня обида быть можетъ?

Вст замолчали, видя разгорячившагося Макара Тихоныча.

— Что за шутки, сватушка?.. — молвила Машина мать. —

Время-ль теперь?

— Какія шутки!—на всю комнату крикнуль Макарь Тихонычь.—Никакихъ шутокъ нѣтъ. Я, матушка, слава Тебь, Господи, седьмой десятокъ правдой живу, шутомъ сроду не бываль... Да что съ тобой, съ бабой, толковать — съ родителемъ лучше рѣшу... Слушай, Гаврила Маркелычъ, плюнь на Евграшку, меня возьми въ зятья — дѣло то невпримѣръ будетъ ладнѣе. Завтра же за Марью Гавриловну домъ запишу, а опричь того пятьдесятъ тысячъ капиталу чистоганомъ вручу... Идетъ, что ли?

Женихъ пополовътъ — въ лицъ ни кровинки. Зарыдала Марья Гавриловна. Увели ее подъ руки. Гаврила Маркелычъ совсъмъ растерялся, захмелъвшій Масляниковъ на сына накинулся, бить его вздумалъ. Гости одинъ по другому венъ. Тъмъ и кон-

чился Машинъ сговоръ.

Всѣ думають, захмелѣлъ старикъ за ужиномъ и, не помня себя, наговорилъ глупыхъ рѣчей. Но хмель со сномъ прошелъ, а блажь изъ головы Макара Тихоныча не вылѣзла. Шальная мысль, засѣвъ въ голову пьянаго самодура, ровно клиномъ забита была... «А дай-ка распотѣшу всѣхъ, — думалъ, проснувшись и потягиваясь на одинокой постели, Макаръ Тихонычъ:— семъ-ка женюсь въ самомъ дѣлѣ на Марыѣ. Пущай Москва двѣ недѣли про мою свадьбу толкуетъ... Дѣвка же сдобная, важная — грудь копной, глаза такъ и прыгаютъ. Крѣпышъ дѣвка, ровно рѣпа — знатная будетъ жена!» — думалъ, подзадоривая себя, Макаръ Тихонычъ.

На утро вырядился, прямо къ Залетовымъ.

— Коли хочешь со мной родниться,—сказаль Гаврилѣ Маркелычу:—выдавай дочь за меня. Мой молокосось рыломь не вышель, перстика ея не стоить — какой онъ ей мужъ?... Толковать много нечего, не люблю... Кончать, такъ разомъ кончай, дѣломъ не волочи... Угостилъ ты меня вечоръ на славу, Гаврила Маркелычъ, развеселое было у тебя пированье... Спасибо за угощенье... Ну, грѣшнымъ дѣломъ хоть и шумѣло у меня въ головѣ, и хоть то слово во хмелю было сказано, однакожъ я завсегда правдой живу: отъ слова не пячусь. Отдашь за меня Марью Гавриловну, сегодня-жъ ей домъ и пятьдесятъ тысячъ въ опекунскій совѣтъ на ея имя внесу... Ты это понимай, какъ оно есть, Гаврила Маркелычъ: все будеть запи-

сано на дѣвицу Марью Гавриловну Залетову, значить, если паче чаянія помреть бездѣтна, тебѣ въ родъ пойдеть... А пароходъ мой, что на Волгѣ бѣгаеть, знаешь, чать, Смылый прозывается, въ шестьдесять силь, да двѣ баржи при немъ—это у меня тестю въ подарокъ сготовлено.

Воть онь пароходъ-отъ. Въкь думаль, гадаль про него Гаврила Маркелычь, совсъмь было-отчаялся, а онъ ровно съ неба упаль. Затуманилось въ головъ — все забыль, — одинъ

нароходъ въ головъ сидитъ.

— Какъ же это будеть? — раздумываль Гаврила Маркелычь. — Такъ же и будеть, какъ сказываю, — отозвался Макаръ Тихонычь. — А то, пожалуй, отдавай свою дочь и за Евграшку, перечить не стану, твое дѣтище, твоя надъ нимъ и воля. Только знай, что ему отъ меня мѣднаго гроша не будетъ ни теперь ни послѣ... Бери зятя въ домъ, въ чемъ мать на свѣтъ его родила — гроша, говорю, Евграшкѣ не дамъ, — самъ женюсь, на комъ Богъ укажетъ, и все, что есть у меня, перепиту на жену. А не женюсь, все добро до копейки размытарю... Съ цыганками пропью, въ трынку спущу, а Евграшкѣ мѣдной пуговицы не оставлю. Слово мое крѣпко.

Пароходъ, домъ, пятьдесятъ тысячъ, а пуще всего пароходъ... Взглянулъ Гаврила Маркелычъ на иконы, перекре-

стился, и, подавая руку Масляникову, сказаль:

— Видно, есть на то воля Божія. Будь по-твоему, любезный зятюшка.

Обнялись старики, поцёловались.

- Когда-жъ невъстъ-то станешь объявлять? спросиль новый женихъ.
- Какъ кочешь, отвѣтиль Гаврила Маркелычъ. Хоть сегодня же. Привози только напередъ купчія да билеты. Тутъ ей и скажемъ.

Нашла коса на камень. Попать топоръ на сучокъ... Думаль Масляниковъ посуломъ отъвхать, да не на такого напаль... А сердце стариковское по красавицъ разгорълось; крякнулъ Макаръ Тихонычъ, поморощился, однакожъ поъхалъ купчіл совершать и деньги въ совъть класть.

На другой день отдалъ онъ бумагу и билеты нареченному

тестю. Продали Машу, какъ буру корову.

Свадьбу сыграли. Передъ тѣмъ Макаръ Тыхонычъ послалъ сына въ Урюпинскую на ярмарку. Маша такъ и не свидѣлась съ нимъ. Старый приказчикъ, приставленный Масляниковымъ къ сыну, съ Урюпинской повезъ его въ Тифлисъ, оттоль на Крещенскую въ Харьковъ, изъ Харькова въ Ирбитъ, изъ Ирбита въ Симбирскъ на Сборную. Такъ дѣло и протянулось до

Пасхи. На возвратномъ пути Евграфъ Макарычъ гдѣ-то захворалъ и померъ. Болгали, будто руки на себя наложилъ, болгали, что опился съ горя. Богъ его знаетъ, какъ на са момъ дътъ было.

Восемь лѣтъ выжила Марья Гавриловна съ ненавистнымъ мужемъ. Что мукъ стерпѣла, что брани перенесла, попрековъ, побоевъ отъ суроваго старика... Тому только удивляться надо, какъ жива осталась... Восемь лѣтъ какъ въ затворѣ сидѣла, изъ дому ни разу не выходила: старый ревнивецъ подъ страхомъ потасовки къ окнамъ даже запретилъ ей подходитъ. Только и жила бѣдная памятью о миломъ сердцу да о тѣхъ немногихъ, какъ сонъ пролетѣвшихъ дняхъ сердечнаго счастья, что выпали на ея долю передъ свадьбой. Истаяла вся, стала худа, желта и совсѣмъ опротивѣла мужу. Макаръ Тихонычъ ядреныхъ, дородныхъ любилъ.

Совсѣмъ одичала Марья Гавриловна, столько лѣтъ никого не видя, окромѣ скитскихъ старицъ, пріѣзжавшихъ въ Москву за сборами. Другихъ женщипъ никого не позволялось ей принимать. Отецъ съ матерью померли, братнина семья далеко, а Масляниковъ строго-настрого запретилъ женѣ съ братомъ

переписываться.

Впрочемъ, Макаръ Тихонычъ человъкъ былъ благочестивый, набожный, богомольный. На сгибахъ указательныхъ и середнихъ нальцевъ отъ земныхъ поклоновъ мозоли у него наросли, и любиль онъ выставлять на показъ эти признаки благочестія. Много денеть жертвоваль на скиты и часовни, не только всф посты соблюдаль, понедъльничаль даже, потому и въроваль безъ сомнънія въ спасеніе души своей. Чтобъ это было еще повърнье, въ домъ читалку ради повседневной обжественной службы завель. Случалось, что читалка, послѣ келейныхъ молитвъ, съ Макаромъ Тихонычемъ куда-то ночью въ его кареть вздила, но что-жъ туть подълаешь? — врагь силёнь, крънкихъ молитвенниковъ всегда наводить на гръхъ, а бренному человаку какъ устоять противъ демонскаго стралянія? II то надо помнить, что этоть грахъ замолить — плевое дало. Клади шесть недъль по сту поклоновъ на день, отпой шесть молебновъ мучениць Оомандь, ради избавленія отъ блудныя страсти, все какъ съ гуся вода, - на томъ свъть не помянется.

Прівхала разъ въ Москву мать Манева. Заговорили объ ней на Рогожскомъ. Макаръ Тихонычъ давно ее зналъ и почиталъ чуть не за святую. Молилъ онъ матушку посътить его, тутъ-то и познакомилась съ нею Марья Гавриловна.

Мать Манеоа наслышана была про судьбу б'єдной женщины и, вспоминая свое прошлое, поняла ея страданья. Коротко онъ сблизились, Марья Гавриловна вполит высказалась Манеов; ни съ къмъ никогда такъ по душъ она не разговаривала, какъ съ нею. Игуменья илакала съ ней и утвшала не мертвыми изреченіями старыхъ книгъ, а задушевными словами женщины, испытавшей сердечное горе. Тихонько отъ Макара Тихоныча и отъ его читалки молилась Манеоа съ Марьей Гавриловной за упокой раба Божія Евграфа. Молитвой, теривньемъ, упованьемъ на милость Господню Манева учила ее врачевать наболъвшее сердце. И слезы Марын Гавриловны, послъ каждой бесьды съ игуменьей, казались ей не такъ горьки, какъ прежде, а на душъ становилось свътлъй. Не водворялось въ этой душъ сладкаго, мирнаго покоя, что бываеть уделомъ немногихъ страдающихъ, зато холодное безстрастіе, мертвенная притупленность къ ежедневнымъ обидамъ проникли все ся существо. Мало-по-малу перестала Марья Гавриловна ненавидьть своего злодья, стала думать о немъ съ сожаленьемъ. Даже на молитве стала поминать мужа, а прежде и вы голову ей того не приходило.

Тогда Мансоа бывала въ Москвъ неръдко, и съ каждымъ прівздомъ ся Марья Гавриловна сильнъй къ ней привязывалась. Дъло понятное: кромѣ Евграфа, никто еще не относилси къ ней съ истинной любовью. Отецъ продалъ се за пароходъ, мать любила, но сама же уговаривала идти за старика, что хочетъ ихъ есъхъ осчастливить, братъ... да что и поминать его, самъ опъ былъ у отца забитый сынъ, а теперь, разбогатъвь отъ вырученнаго за счастье сестры парохода, живеть себъ припъваючи въ своей Казани, и нътъ объ немъ ни слуху ни духу. Мать Манеоа всъхъ дороже стала Марьѣ Гаври-

ловиѣ.

На девятый годъ трстьяго своего супружества, въ поисдѣльникъ на масленицѣ, Макаръ Тихонычъ, накушавшись первыхъ блиновъ съ икрой у знакомаго и запивъ блины холодненькимъ, воротился домой, обругалъ хозяйку, прилегъ на диванъ и отдалъ Богу спасенную душу свою.

На волю вышла Марья Гавриловна... Фабрика, домъ, деньги все ся. Богатство, свобода, а не съ къмъ слова перемодвить...

Куда дѣваться двадцатинятилѣтней вдовь, гдѣ преклонить утомленную бѣдами и горькими напастями голову? Нѣтъ на свѣтѣ близкаго человѣка, одна, какъ перстъ, одна головня въ полѣ, не съ кѣмъ поговорить, не съ кѣмъ посовѣтоваться. На другой день похоронъ писала къ брату и къ матери Манеоѣ, увѣдомляя о перемѣнѣ судьбы, звала ихъ въ Москву. Манеоа

долго ждать себя не заставила. Много съ ней толковала молодая вдова, какъ и гдѣ лучше жить — къ брату ѣхать не хогѣлось Марьѣ Гавриловиѣ, а одной жить не приходится. Сказала Манева:

 Да къ намъ милости просимъ, въ нашу святую обитель: мы бы васъ успокоили.

— Не могу я, матушка, снести иноческой жизни, — не въ

силахъ черной рясы надъть.

— А зачѣмъ ее надѣвать? — возразила игуменья. — У насъ обитель большая, мѣста вдоволь, желательно со мной жить, мѣсто найдется, хоть, правду сказать, тѣсненько вамъ покажется, послѣ этихъ хоромъ неприглядно. Не то поставьте себѣ келью, какую знаете, и живите въ ней со своими дѣвицами. Угодно къ служоѣ Божіей — ходите, не угодно — не взыщемъ. Будете жить на своемъ отчетѣ и на полной своей волѣ. А если насчетъ пищи или одежды о́езпокоптесь, такъ вы не въ числѣ обительскихъ будете: у насъ свой уставъ, у васъ будеть свой, и скоромное кушайте на здоровье, и цвѣтное носите.

Такъ расхвалила Манева жизнь монастырскую, что Марьъ Гавриловиъ понравилось ея приглашенье. Жить въ уединеніи, въ тихомъ пріють, средь добрыхъ людей, возлѣ матушки Маневы, бывшей во дни невзгодъ единственной ся утѣшительни-

цей, — чего еще лучше?..

— А вы, сударыня Марья Гавриловна, воть какъ сдълайте, — совътовала ей Манева. — Сорочины по покойникъ придутся въ понедъльникъ на шестой. До того изъ дому вамъ увхать нельзя: и люди осудять, и передъ Богомъ грвшно... Каковъ ни былъ Макаръ Тихонычъ, царство ему небесное, все же супругъ — простить надо его, сударыня, за вст озлобленія... молиться надо, успоконль бы Господь многомятежную душу его... Воть мы вибстб съ вами и помолимся... Если угодно, останусь у васъ до сорочинъ. Въ то время устройте дъла, а на шестой недъль, если ръки пропустять, поъдемте къ намъ за Волгу. Пасха-то нынче ранняя, кажись бы, къ тому времени дорогамъ не надо испортиться. Страстную службу у насъ послушаете, Воскресеніе Христово встрѣтимъ, а потомъ и гостите у насъ, сколько заблагоразсудится... Посмотрите на наши обычан, узнаете наше житье-бытье, а коли понравится, ставьте къ зимъ келью себъ, мъстечко отведу хорошее, возлъ самой часовни, и садикъ разведете, и все, что вамъ по мысли придется.

Марья Гавриловна согласилась. Когда брать ея прівхаль изъ Казани и сталь уговаривать богатую сестру вхать къ нему на житье, она ему наотрѣзъ отказала. Объщалась, впрочемъ, лътомъ побывать къ нему на короткое время въ Казань.

Явились наследники, были предъявлены векселя покойника. Марья Гавриловна продала фабрику, разделалась со всеми безъ споровъ. У ней осталось больше двухсоть тысячь личными да домъ полная чаша.

ть Пасхв Манева воротилась въ Комаровъ съ дорогою гостьей. Марь в Гаврилови в скитское житье показалось. И не мудрено: всв ей угождали, всв старались предупредить мальйшее ся желанье. Непривыкшая къ свободной жизни, она от-дыхала душой. Автомъ купила въ сосёднемъ городке на свозъ деревянный домъ, поставила его на обительскомъ мъстъ, убрала, разукі асила и по первому зимнему пути перевезла изъ Москвы въ Комаровъ все свое имущество.

Москву, кромъ горя, нечьмъ было ей помянуть, и она прервала съ нею всв сношенія. Наследники, очень довольные ея непритизательностью, хоть и называвшіе ее за то дурой, кредиторы, которымъ съ другого безъ споровъ и скидокъ врядъ ли бы можно было получить свои деньги, писали къ ней ласковыя письма, она не отвъчала. На родину, въ Казань, къ брату вздила. Тамъ и братняя семья и другіе родные и знакомые, помня Марью Гавриловну еще девочкой, наперерывъ другь передъ дружкой за ней ухаживали. И женихи закружились вкругь богатой молодой вдовушки. Выгодиве ея по всему Поволжью врядъ ли другая невъста была, но она иикому ни словомъ ни взглядомъ не подала на успъхъ надежды. Свахамъ отъ нея быль одинъ отвътъ: «изъ скитовъ замужъ не выходять». И брать и невестка пытались уговаривать Марью Гавриловну выбрать друга по мысли, но она на рвчи ихъ только головой качала. Несмотря на неудачи, искатели не оставляли въ поков богатой невесты... Надовло ей, и поспѣшила она уѣхать въ мирный пріютъ на Каменномъ Вражкъ.

Тихо, спокойно погекла жизнь Марын Гавриловны, заживали помаленьку сердечныя раны ея, время забвеньемъ крыло минувшія страданья. Но вибств съ твиъ какая-то новая, небывалая, не испытанная дотол'в тоска съ каждымъ днемъ росла въ тайникъ души ся... Чего-то недоставало Марыв Гавриловив, а чего, и сама понять не могла, все какъ-то скучно, исвессло... Ни стеценныя ръчи Маневы, ни ръзвыя шало сти Фленушки, ни разговоры съ Настей, которую очень полюбила Марья Гавриловна, ничто не удовлетворяло... Куда

дваться?.. Что двлать?

Ото всѣхъ одаль держалась Марья Гавриловна. Съ другими обителями вовсе не водила знакомства и въ своей только у Маневы бывала. Мать Виринея ей пришлась по душѣ, но и у той рѣдко бывала она. Жила Марья Гавриловна своимъ домкомъ, была у нея своя прислуга — привезенная изъ Месквы, молоденькая, хорошенькая собой дѣвушка Таня, было у ней отдѣльное хозяйство и свой столъ, на которомъ въ скоромные дни ставилось мясное.

Дочери Патана Максимыча, жившія у тетки, понравились ей. Съ самаго прівзда въ скить, Марья Гавриловна ласкала дѣвушекъ, особенно Настю. Бывали у нея еще Фленушка съ Марьюшкой, другія рѣдко, и то развѣ по дѣлу какому.

Патапъ Максимычъ очень былъ доволенъ ласками Марын Гавриловны къ дочерямъ его. Льстило его самолюбію, что такая богатая, изъ хорошаго рода женщина отличаетъ Настю съ Парашей отъ другихъ обительскихъ жительницъ. Сталъ онъ частенько навъщать сестру и посылать въ скитъ Аксинью Захаровну. И Марья Гавриловна раза но два въ годъ ѣзжала въ Осиповку навъстить добраго Патапа Максимыча. Принималь онъ ее какъ самую почетную гостью, благодарилъ, что «дъвчонокъ его» жалуетъ, учитъ ихъ уму-разуму.

Добра была до Патана Максимыча Марья Гавриловна и во всемь ему вфрила... Капиталь ея лежаль въ опскунскомь совътъ, и часто предлагала она Чапурину взять у нея хотъ всъ двъсти тысячь на его обороты... Патанъ Максимычъ не соглашался, но, взявши не по силамъ подрядъ на горянщину, ноклонился Марьъ Гавриловнъ, и она дала ему двадцать ты-

всё двёсти тысячь на его обороты... Патапъ Максимычъ не соглашался, но, взявши не по силамъ подрядъ на горянцину, ноклонился Марьё Гавриловне, и она дала ему двадцать тысячь по векселю, срокомъ по 8-е іюля... По весне увидаль Патапъ Максимычъ, что къ сроку денегъ ему не собрать, сказалъ про то Марье Гавриловне, и она его обнадежила, что готова хоть годъ, хоть и больше ждать, а когда придетъ срокъ — вексель она перепишеть.

## Глава пятая.

За круглымъ столомъ въ уютной и красиво разубранной «кельв» сидъла Марья Гавриловна съ Фленушкой и Марьей головщицей. На столъ большой томпаковый самоваръ, дорогой чайный приборъ и серебряная хлъбница съ такими кренделями и печеньями, какихъ при всемъ стараныи ужъ, конечно, не сумъла бы изготовить въ своей келариъ добродушная мать Виринея. Марья Гавриловна привезла искусную повариху изъ Москвы — это ся рукъ дѣло

Заснала ли Фленушка свою досаду, въ часовић ли ее про-

молила, по, сидя у Марьи Гавриловны, была въ такомъ развеселомъ, въ такомъ разбитномъ духѣ, что чуть не илясать готова была. Да и заплясала бы и запѣла бы залихватскую пѣсенку, да стыдно было ей передъ Марьей Гавриловной. Недолюбливала вдовушка шумнаго веселья; опять же обитель можно тамъ и поплясать, можно и пѣсенку спѣть, но все-жъ опасаючись, слава не пошла бы, не было бы на обитель нареканія. Все можно, все позволительно, только втайнѣ, чтобъ иголки никто не подточилъ. Тогда ничего: «тайно содѣянное тайно и судится». Такъ говорится въ обителяхъ.

Развеселая Фленушка такъ и заливалась, разсказывая Марьъ Гавриловнъ про гостины у Иатапа Максимыча. Пересыная ръчь насмъшками и издъвками, описывала она именинный пиръ и пересмъивала ипровавшихъ гостей. Всъхъ перецыганила, и Маневу не помиловала. Очень ужъ расходилась, не стало удержу. До того увлеклась смъхотворными разсказами, что, выскочивъ на середъ горницы, пошла въ лицахъ представлять гостей, подражая голосу, походкъ и ухваткамъ каждаго. Весело слушала Марья Гавриловна болтовню баловницы обительской и улыбалась на ея выходки. Марья головинна держала себя сдержанно.

 Матушка идеть, — выглядывая изъ передней, молвила хорошенькая, свѣженькая Таня, одѣтая не по-скитски, а въ

«нѣмецкое» платье.

Поджала хвость Фленушка, какъ ни въ чемъ не бывало, чиннехонько усѣлась за столъ и скромно принялась за сахарную булочку... Марья Гавриловна сиѣшила въ переднюю навстрѣчу игуменьи.

Войдя въ комнату, Манева уставно перекрестилась передъ иконами, поздоровалась съ Марьей Гавриловной, а та, какъ слъчуетъ по чину обительскому, сотворила передъ нею два

обычныхъ метанія.

— Садитесь-ка, матушка, — приглашала ее Марья Гаврилова, придвигая къ столу мягкое кресло. — Утомились въ келарив-то. Покорно прошу чайку покушать, а мы ужъ, простите Христа ради, по чашечкв, по другой пропустили, васъ дожидаючи...

— На здоровье!.. Богъ благословитъ, — промолвила мать Манева. — Гдѣ меня дожидаться?,. Дѣловъ-то у меня немало — совсѣмъ измаялась въ келарнѣ. Стара становлюсь, сударыня Марья Гавриловна, устаю: не прежни года. Видно, стары кости захотѣли деревяннаго тулупа... Живымъ прахомъ брожу — вотъ что значатъ стары-то годы.

— Какіе еще ваши годы, матушка? — отв'ятила Марья Га-

вриловна, подавая чашку и ставя передъ игуменьей серебряную хлёбницу. — Разв'в вотъ отъ хлопотъ отъ вашихъ? Это пожалуй... Оченно вы ужъ заботны, матушка, всяку малость

къ сердцу близко принимаете.

— Хлопоты, заботы само по себѣ, сударыня Марья Гавриловна, — отвѣчала Мансоа. — Конечно, и онѣ не молодять,
ину пору отъ думы-то и сонъ бѣжитъ, на молитвѣ даже умъ
двоится, да это бы ничего — съ хлопотами да съ заботами
можно бы при Господней помощи какъ-нибудь сладить... Да...
Смолоду здоровьемъ я богата была, да молодость-то моя не
радостями цвѣла, горемъ да печалями меркла. Теперь вотъ и
отзывается. Да и годы ужъ немалые — на шестой десятокъ
давно поступила.

— Что-жъ это за годы, матушка? — сказала Марья Га-

внаосида

— Не въ годахъ сила. сударыня, — отвътила Манеоа. — Не годы человъка старятъ, горе, печали да заботы... Какъ смолоду горя принято вдоволь, да потомъ какъ изъ заботъ да изъ хлопотъ ни день ни ночь не выходишь, поневолѣ раньше въку состаришься... Къ гому-жъ дъло наше женское — слабое, недаромъ въ людяхъ говорится: «сорокъ лѣтъ — бабій вѣкъ». Какъ на шестой-отъ десятокъ перевалитъ, трудъ да болѣзнъ только останутся... Поживите съ мое, увидите... вспомните слова мои... Ну, да ваше дѣло пное, Марья Гавриловна, хотъ и знали горе, все-таки ваша жизнь иная была, — глубоко вздохнувъ, прибавила Манеоа.

— Матушка! — быстро подхватила Марья Гавриловна, вскинувъ черными своими глазами на Маневу. — Жизнь мою вы

знаете — это-ль еще не горе!..

— Всякому человѣку только свой кресть тяжель, сударыня, — внушительно отвѣтила Манеоа. — Все же видали вы красные дни, хоть недолгое время, а видали... И воть теперь, привель Богь, живете безь думы, безъ заботы, аки итица небесная... Печали человѣка только крушать, заботы сушать. Горе проходчиво, а забота какъ ржа ѣстъ человѣка до смерти... А такихъ заботь, какъ у меня грѣшной, у васъ и прежде не бывало и теперь не предвидится... Конечно, все во власти Божіей, а. судя по человѣчеству, кажись бы, и напередъ такихъ заботъ вамъ не будетъ, какія на мнѣ лежатъ. Вѣдь обителью править развѣ легкое дѣло? Семейка-то у меня, сами знаете, какая: сто почти человѣкъ — обо всякой подумай, всякой пить, ѣсть припаси, да порядки держи, да смотри за всѣми. Нѣтъ, не легко начальство держать... Такъ тяжело, сударыня, такъ тяжело, что, самой не испытавши, и понять

мудрено... Такъ воть какое мое дёло, далеко не то, что ваше, Марья Гавриловна... Какія вамъ заботы? Все у васъ готово, чего только ни вздумали!.. Опять же и здоровьемъ не такія, какъ я въ ваши годы была. Оттого и старость позднёй къвамъ придеть.

— Какъ про то знать напередъ? — сказала Марья Гаври-

ловна: — все во власти Господней.

— Вѣстимо такъ, — отвѣтила Манева и, немного номолчавъ, заговорила ласкающимъ голосомъ: — А я все насчетъ братца-то, сударыня Марья Гавриловна. Очень ужъ онъ скорбитъ, что за суетами да недосугами не отписалъ къ вамъ инсьмеца, на именины-то не позвалъ. Такъ скорбитъ, такъ кручинится, не поставили бы ему въ вину.

— Полноте, матушка, — отвѣчала Марья Гавриловна. — Вѣдь я еще давеча сказала вамъ... Затѣмъ развѣ я въ обители поселилась, чтобъ по пирамъ разъѣзжать... Бывала прежде у Патапа Максимыча и еще какъ-нибудь сберусь, только не

въ такое время, какъ много у него народу бываетъ...

— Да такъ-то оно такъ, — продолжала мать Манеоа: — все-жъ однако гребтится ему — не оскорбились ли?.. Такъ ужъ онъ васъ уважаеть, сударыня, такъ почитаеть, что и сказать невозможно... Фленушка, поди-ка, голубка, принеси коробокъ, что Маръв Гавриловнъ присланъ.

— Напрасно это, матушка, право, напрасно, — говорила Марья Гавриловна, между тёмъ какъ Фленушка, накинувъ шубейку, побёжала по приказанію Манеоы.— Скажите-ка лучше, какъ поживаетъ Патапъ Максимычъ? Аксинья Захаровна что?...

Давочки ихнія какъ теперь?

— Слава Богу, — отвъчала Манева: — дъла у братца, кажись, хорошо идутъ. Поставку новую взялъ на горянцину, надъется хорошіе барыши получить, только не знаетъ, какъкъ сроку посивть. Много ли времени до весны осталось, а работниковъ мало, новыхъ взять негдъ. Принанялъ кой-кого, да не знаетъ, управится ли... Къ тому-жъ передъ самымъ Рождествомъ горемъ Богъ его посътилъ.

— Что такое случилось? — озабоченно спросила Марья

Гавриловна.

- Знавали-ль вы у него приказчика Савельича? спросила мать Манеоа.
- Какъ не знать, матушка, славный такой старичокь, отвътила Марья Гавриловна.

- - Померъ въдь...

— Полноте?

— Померъ сердечный, — предолжала Мансеа. — На Вве-

деньевь день въ Городецъ на базаръ пофхалъ, на обратномъ пути застань его выога, сбился съ дороги, плуталъ цёлу ночь, промерзъ. Много-ль надо старику? Недильки три поболиль и

преставился...

— Царство небесное!.. — набожно перекрестясь, молвила Марья Гавриловна: — добрый быль человѣкъ, хорошій. Ма-рьюшка, — прибавила она, обращаясь къ головщицѣ: — возьмика тамъ у меня въ спальнъ у иконъ поминанье. Запиши, голубушка, за упокой. Егоромъ никакъ звали? — обратилась она къ Манеоъ.

— Такъ точно, Георгіемъ.

- Прошу я васъ. матушка, соборнъ канонъ за единоумершаго по новопреставленномъ рабъ Божіемъ Георгів отпъть, сказала Марья Гавриловна. - П въ сенаникъ извольте записать его и транезу на мой счеть заунокойную по душв его ноставьте. Все, матушка, какъ следуеть, исправьте, а потомъ, хоть завтра, что ли, дамъ я вамъ денегъ на раздачу, чтобъ годъ его поминали. Ужъ вы потрудитесь, раздайте, какъ кому

заблагоразсудите.

- Благодаримъ покорно, сударыня. молвила, слегка поклонясь. Манева. — Все будетъ исправлено... Да. илохо, плохо стало братцу Патану Максимычу безъ Егора Савельича, продолжала она. — Одно то сказать — двадцать лътъ въ дому жиль, не шутка въ нынъшнее время... Хоть не родня, а дороже родного сталъ. Правой рукой братцу быль: и токарни вев у него на отчетв были, и красильни, и присмотръ за раоочими, и на торги тздилъ, — втрный былъ человъкъ, — хозяйскую конейку пуще глаза берегь. Такихъ людей нынъ чтото мало и видится... Тужитъ по немъ братецъ, очень тужитъ.
- Какъ, матушка, не тужить по такомъ человъкъ! отозвалась Марья Гавриловна. — Жаль, очень жаль старика. Какъ же тенерь безъ него Патанъ Максимычъ? Нашелъ ли кого на мъсто его?
- Взяль человъка, да не знаю, выйдеть ли толкъ, отвъчала Манева. — Парень, сказывають, по ихнимъ деламъ искусный, да молодъ больно... И то мит за диковинку, что братецъ такъ скоро рѣшился приказчикомъ его сдѣлать. По всякимъ дъламъ, по домашнимъ ли, по торговымъ ли, кажись, онъ у насъ не тороныга, а туть его ровно шиломъ кольнуло, прости Господи, сразу ръшилъ... Каку-нибудь недълю выжилъ у него парень въ работникахъ, вдругь какъ нежданный карась въ вёрну попалъ... Приказчикомъ!..
  - Откуда-жъ онъ добылъ его? спросила Марья Гавриловна.
     Изъ окольныхъ, отвътила Манеоа. Нанималъ въ то-

кари, да ровно онъ обощеть его: недѣти, говорю, не жилъ—въ приказчики. Парень умный, смиренный и грамотникъ, да все-таки развѣ возможно человѣка узнать, когда у него губы еще не обросли? Двадцать лѣть съ чѣмъ-нибудь... Надо бы, надо бы постарше... Да что съ нашимъ Патапомъ Максимычемъ подѣлаешь, сами знаете, каковъ. Нравный человѣкъ—чего захочетъ, вызъ да положь, никто перечить не смѣй. Вотъ хоть бы насчетъ этого Алексѣя...

— Какого Алексия?—спросила Марья Гавриловна.

— Да я все про новаго-то приказчика, — продолжала Ма-неоа. — Хоть бы про него взять. Аксинь ВЗахарови братецъ хоть бы сдиное слово напередъ сказалъ, беру, молъ, пария въ домъ, нѣтъ, сударыня. При гостяхъ къ слову пришлось, въ домъ, нѣтъ, сударыня. При гостяхъ къ слову пришлось, такъ молвилъ, тутъ только хозяюшка и узнала. Говорила ему послѣ того Аксинья Захаровна: «Хоть, молъ, Алексѣй человѣкъ и хорошій, кроткій, и тихій, да ладно ли, говоритъ, будетъ молодому парню бытъ у насъ въ приближенъи? Уѣдешъ ты на Низъ, аль въ Москву, останется онъ въ домѣ одинъ, другого мужчины нѣтъ. Долго-ль до славы? Ну, какъ зачнутъ люди пустыя рѣчи про дочерей нести?.. Дѣвки на возрастѣ...» Такъ и слушать, сударыня, не хочетъ: — «Никто, говоритъ, не смѣетъ про моихъ дочерей пустыхъ рѣчей говоритъ; го-

лову, говорить, сорву тому, кто посм'веть».

— Напрасно, — молвила Марья Гавриловна. — Живучи въміру, отъ силетенъ да отъ напраслины мудрено уйти. Надки

люди до клеветы, матушка!

— Да не то что въ міру, сударыня, — сказала Манева: — у насъ по обителямъ, кажись бы, этого и быть не должно, а развѣ мало клеветы да напраслинъ живетъ?.. Нѣтъ, гордостенъ больно Патапъ-отъ Максимычъ, такъ гордостенъ, что сказать невозможно. Не разъ я ему говаривала и отъ писа-нія вычитывала: «Послушай меня скудоумную, не хуже тебя люди рѣчи мои слушаютъ: не возносися гордостью. Сатана на небесъхъ сидътъ, а загордился, куда свалился? Навухоносоръ царь превыше себя никого быть не чаяль, гордостью аки воль паполнился, за то Господь въ вола его обратиль; фараонъ, царь егинетскій, за гордость въ морѣ потонъ. Вотъ, говорю, цари были, а гордостью проклятой до чего дошли? Мы-то какъ, моль, загордимся, такъ куда годимся?»... II ухомъ не ведеть, сударыня.

Вошла Фленушка съ увѣсистымъ коробомъ. Вскрыли его, два фунта цвѣточнаго чаю вынули, голову сахару, конфеты, сушеные илоды, настилу, варенье и другія сласти.
— Напрасно это, право, напрасно, —говорила Марья Гаври-

ловна, когда Фленушка, вынимая изъ коробка гостинцы, раскладывала ихъ по столу. — Что это такъ безпоконтся Патапъ Максимычъ?

— Нельзя, сударыня, — молвила Манева. — Какъ же бы я сь именинъ безъ гостинцовъ прівхала? Такъ не водится. Да и Патапъ Максимычъ что бы за человекъ былъ, если-бъ васъ не уважиль? И то кручинится — не оскорбились ли.

— Да перестаньте, пожалуйста, говорить про это, матушка, возразила Марья Гавриловна. — На умъ у меня не было сътовать на Патапа Максимыча. Скажите-ка лучше, дъвицы

наши какъ поживають, Настя съ Парашей?

— Живутъ помаленьку, — отвъчала Манева. — Въ Парашъ мало перемъны, такая же, а Настенька, на мон глаза, много измѣнилась съ той поры, какъ изъ обители уѣхала.

— Чёмъ же, матушка? — спросила Марья Гавриловна. — Да какъ вамъ сказать, сударыня? — отвътила Манева. — Вы ее хорошо знаете, дівка всегда была скрытная, а въ головъ думъ было много. Какихъ, никому, бывало, не выскажеть... Теперь пуще прежняго — теперь и не сговоришь съ ней... Живши въ обители, все-таки подъ смиреньемъ была, а какъ отецъ съ матерью потачку дали, власти надъ собой знать не хочетъ... Вся въ родимаго батюшку — гордостная, нравная, своебычная — все бы ей нать какимь ни на есть человькомъ покуражиться...

— Что вы, матушка? — возразила Марья Гавриловна. —

Настенька дъвица такая скромная.

— Изть въ ней смиренья ни на капельку, — продолжала Манева: - гордыня, одно слово, гордыня. Такъ-то на нее посмотръть — ровно-бъ и скромная и кроткая, особливо при чужихъ людяхъ, опять же и сердца добраго, зато, коли что не по ней — такъ строптива, такъ непокорна, что не глядела-бъ на нее... На что отепъ, много-то съ нимъ никто не сговорить, и того, сударыня, упрямствомъ гнеть подъ свою волю. Онъ же души въ ней не чаетъ — Настасья ему дороже всего.

— Значить, Настенька не даеть изъ себя дълать, что дру-

гіе хотять? — молвила Марья Гавриловна.

Потомъ помолчала немного, съ минуту посидъла, склони го-

лову на руку, и, быстро поднявъ ее, молвила:

— Не худое діло, матушка. Сами говорите: дівнца она умная, добрая — и, какъ я ее понимаю, на правдъ стоить; лжи, лицемфрія капли въ ней нътъ.

 Да такъ-то оно такъ, сударыня, — сказала, взглянувъ на Марью Гавриловну и понизивъ голосъ, Манена. - Къ тому только рѣчь моя, что, живучи столько въ обители, ни смиренію ни послушанію она не научилась... А это маленько обидно. Кому ни доведись, всякъ осудить меня можетъ: тетка-де род-ная, а не сумъла племянницу научить... Вотъ про что говорю я, сударыня.

— Ну, матушка, хорошо смиренье въ обители, а въ міру иной разъ никуда не годится, — взволнованнымъ голосомъ сказала Марья Гавриловна, вставая изъ-за стола.

Заложивъ руки за синну, быстро стала она ходить взаль

и впередъ по горницъ.

— И въ міру смиреніе хвалы достойно, — говорила Манеоа, опустивъ глаза и больше прежняго понизивъ голосъ. — Сказано: «Смиреніемъ міръ стоитъ: киченіе губитъ, смиреніе же зано: «Смиреніемъ міръ стоптъ: киченіе гуоптъ, смиреніе же пользуетъ... Смиреніе есть Богу угожденіе, уму просвѣщеніе, душѣ спасеніе, дому благословеніе, людямъ утѣшеніе»...

— Нѣтъ, нѣтъ, матушка, не говорите мнѣ этого, — съ горечью отвѣтила Марья Гавриловна, продолжая ходить взадъ и впередъ. — Мнѣ-то не говорите... Не терзайте душу мою...

Не поминайте!...

Манева стихла и заговорила ласкающимъ голосомъ:

— Не въ ту силу молвила я, сударыня, что надо совсѣмъ безотвѣтной быть, а какъ же отцу-то съ матерью не воздать послушанія? И въ писаніи сказано: «Не поживетъ дней своихъ,

иже прогнавляеть родителей».

— А наинсано ли гдѣ, матушка. чтобъ родители по своимъ прихотямъ дѣтей губили? — воскликнула Марья Гавриловна, становясь передъ Манеоой. — Сказано-ль это въ какихъ книгахъ?.. Ахъ, не номинайте вы мнь, не поминайте!.. — продолжала она, опускаясь на стуль противь игуменыи. — Забыть, матушка, хочется... простить, — не поминайте же...

И навзрыдь заплакала Марья Гавриловна. Фленушка съ Марьюшкой вышли въ другую горинцу. Манева, спустивъ на лобъ креповую наметку, склонила голову и, перебирая лъ-

стовку, шопотомъ творила молитву.

— Ивтъ, матушка, — сказала Марья Гавриловна, отнимая илатокъ отъ глазъ: — нвтъ... Мало ли развъ родителей, что изъ расчетовъ, аль въ угоду богатому, сильному человъку своихъ дътей приводятъ на закланіе?.. Счастье отнимаютъ, въ пагубу кидають ихъ?

— Бываетъ, — скорбно и униженно молвила мать Манева.
— Не бываетъ развъ, что отецъ по своенравію на всю жизнь губитъ дѣтей своихъ? — продолжала какъ полотно побълвиная Марья Гавриловна, стоя передъ Маневой и опираясь рукою на столъ. — Найдетъ, примъромъ сказатъ, дѣвушка человъка по сердцу, хорошаго, дебраго, а родителю

забредеть въ голову выдать ее за нужнаго ему человѣка, и начнется тиранство... дѣвка въ воду, парень въ петлю... А родитель руками разводить да говорить: «Судьба такая! Богу такъ уголно».

Слова Марын Гавриловны болѣзненно отдались въ самомъ глубокомъ тайникъ Манеенна сердца. Вспомнились ей затѣйныя рѣчи Якимушки, свиданья въ лѣсочкъ, и кулаки разъяреннаго родителя... Вспомнился и паломникъ, бродящій по бѣлу свѣту... Взглянула пгуменья на вошедшую Фленушку, и слезы

заискрились на глазахъ ея.

— Нездоровится что-то, сударыня Марья Гавриловна, — сказала она, поднимаясь со стула. — И въ дорогъ утомилась и въ келариъ захлопоталась — я ужъ пойду... Прощенья просимъ, благодаримъ покорно за угощеніе... Къ намъ милости просимъ... Пойдемъ, Фленушка.

II, придя въ келью, Манена заперлась и стала на молитву... Но умъ двоится, и не можеть она выжить изъ мыслей какъ

изъ мертвыхъ возставшаго наломника.

Разговоръ съ Маневой сильно взволноватъ и Марью Гавриловну. Горе, что хотълось ей схоронить отъ людей въ тиши
полумонашеской жизни, переполнило ея душу, истерзанную
долгими годами страданій и еще не совсѣмъ исцѣленную. По
уходѣ Маневы, оставшись одна въ своемъ домикѣ, долго бродила она по комнатамъ. То у одного окна постоитъ то у
другого, то присядетъ, то опять зачнетъ ходить изъ угла въ
уголъ. Вспоминались ей то минуты свѣтлой радости, что быстролетной молніей мелькнули на ея житейскомъ поприщѣ, то
длинный рядъ черныхъ годовъ страдальческой жизни. Ручьемъ
катились слезы по блѣднымъ щекамъ, когда-то сіявшимъ пышной красотой, цвѣтущимъ здоровьемъ, свѣтлымъ счастьемъ.

На другой день по возвращеніи Маневы изъ Осиповки, нарядчикъ Патана Максимыча, старикъ Пантелей, прівхаль въ обитель съ двумя возами усердныхъ приношеній. Сдавая припасы матери Таифъ, Пантелей сказаль ей, что у нихъ въ Осиповкъ творится что-то неладное.

— Пятнадцать лѣть, матушка, въ домѣ живу, — говориль онъ: — кажется, всѣ бы ихніе порядки долженъ знать, а теперъ ума не приложу, что у насъ дѣлается... Послѣ Крещенья нанялъ Патапъ Максимычъ работника-токаря, деревни Паромовой, крестьянскій сынъ. Парень молодой, взрачный такой изъ себя, Алексѣемъ зовуть... И какъ будто здѣсь не спроста, матушка, ровно околдовалъ этотъ Алексѣй Патапа Максимыча: недѣли не прожилъ, а хозяинъ ему и токарни п красильни

на весь отчеть... Какъ покойникъ Савельичъ быль, такъ онъ теперь: и объдаеть, и чаи распиваеть съ хозяевами, и при гостяхъ больше все въ горинцахъ... Ровно сына родного возлюбилъ его Патапъ Максимычъ. Право, нътъ ли ужъ тутъ какого навожденія.

— Слышала, Пантелеюшка, слышала, — отвѣтила мать Таифа. — Фленушка вечоръ про то же болтала. Сказываеть однакожъ, что этоть Алексъй умный такой и до всякаго дъла

доточный.

— Про это что и говорить, — отвічаль Пантелей. — Парень — золото!.. Всёмь взяль: и умень, и грамотей, и душа добрая... Самь я его полюбиль. Вовсе непохожь на другихъ парней — худого слова аль пустошныхъ ръчей отъ него не услышишь: годами молодъ, разумомъ старъ... Только все же, сама посуди, возможно-ль такъ приближать его? Парень хо-

лостой, а у Патапа Максимыча дочери.

— Правда твоя, правда, Пантелеюшка, — охая, подтвердила Танфа. — Молодымъ дѣвицамъ съ чужими мужчинами въ одномъ домѣ жить не годится... Да не только жить, видаться-то почасту и то опасливое дѣло, потому человѣкъ не камень, а молодая кровь горяча... Поднеси свѣчку къ сѣну, нешто не загорится?.. Такъ и это... Долго-ль тутъ до грѣха? Недаромъ люди говорятъ: «береги дѣвку, что стеклянну посуду, грѣхомъ расшибешь — ввѣкъ не починишь».

— Пускай до чего до худого дѣло не дойдетъ, — сказалъ на то Пантелей: — потому дѣвицы онѣ у насъ разумныя, до пустяковъ себя не доведутъ... Да вѣдъ люди, матушка, кругомъ, народъ же все непостоянный, зубоскалъ, только бы посудачить имъ да всякаго пересудитъ... А къ богатымъ завистливы. На глазахъ лебезятъ хозяину, а чутъ за уголъ, и пошли его ругатъ да цыганитъ... Чего добраго, такихъ сплетокъ наплетутъ, таку славу распустятъ, что не приведи Господи. Сама знаешь, каковы нынѣшни люди.

— Что и говорить, Пантелеюшка!— вздохнувъ, молвила Таифа.— Разсъяль врагь по людямь злобу свою да неправду,

гордость, зависть, человъюненавидьніе! Охо-хо-хо-хо!

— Теперь у насъ какое дъло еще!.. Просто обда — всъ можемъ пропасть, — продолжалъ Пантелей. — Не знаемо какой человъкъ съ Дюковымъ съ купцомъ наъхалъ. Сказываетъ, отъ епископа насланъ, а на мои глаза ровно бы какой проходимецъ. Сидитъ съ ними Натанъ Максимычъ, съ этимъ проходимцемъ да съ Дюковымъ, замкнувшись въ подклътъ, чуть не съ утра до ночи... П такія у нихъ дъла, такія затън, что подумать страшно... Не епископомъ, а обсомъ смущать

на худыя діла послант къ намъ тоть проходимецъ... Теперь хозяннъ ровно другой сталъ: ходитъ одинъ, про что-то самъ съ собой бормочетъ, зачнетъ по пальцамъ считатъ, ходитъ-ходитъ, да вдругъ и станетъ на мъстѣ, какъ вкопанный, постоитъ маленько, опять зашагаетъ... Не къ добру, не къ добру, къ самой послъдней погибели!.. Боюсь я, матушка, охъ, какъ боюсь!.. Сама посуди, живу въ домѣ пятнадцатъ лѣтъ, пріобыкъ, я же безродный, пи за мной пи передо мной никого, я ихъ замъсто своихъ почитаю, голову готовъ положить за хозяина... Пу, да какъ бѣда-то стрясется?.. Охъ, Ты, Господи, Господи, и подумать такъ страшно.

— Что-жъ они затъвають? — спросила Танфа.

— Затввають, матушка... охъ. затввають... А зачиницикомъ этотъ проходимецъ, — отвъчалъ Пантелей.

— Что-жъ за дело такое у нихъ, Пантелеюшка? — выны-

тывала у него Танфа.

— Кто ихъ знаетъ?.. Понять невозможно, — отвъчалъ Пантелей. — Только сдается, что дѣло нехорошее. П Алексѣй этотъ тоже цѣлыя ночи толкуетъ съ этимъ проходимцемъ, прости Господи. Въ одной боковушѣ съ нимъ и живетъ.

— Да кто-жъ такой этотъ человъкъ? Откуда?.. Изъ какихъ

м'встовъ? — донытывалась мать Танфа.

Родомъ будто изъ здёшнихъ. Такъ сказывается, — отвёчалъ Пантелей. — Иатапу Максимычу, слышь, сызмальства былъ знаемъ. А зовутъ его Якимъ Прохорычъ, по прозванью Стуколовъ.

Слыхала я про Стуколова Якима, слыхала смолоду, — молвила мать Танфа. — Только тоть безъ высти пропаль, го-

довъ двадцать тому, коли не больше.

— Пропадаль, а теперь объявился, — молвиль Пантелей. — Про странства евон намедни разсказываль мнь, гдв-то, гдв ни бываль, какихъ земель ни видываль, коли только не вретъ. Я, признаться, ему больше на лобъ да на скулы гляжу. Думаю, не клалъ ли ему падаль отмътинъ на площади...

— Ну ужъ ты! Епископъ, говоришь, прислалъ? — сказала

Танфа. — Пошлетъ развъ епископъ каторжнаго!..

Говорить, отъ епископа, — отвъчаль Пантелей: — а мо-

жетъ, и вретъ.

— А если отъ епископа, — замѣтила Тапфа: — такъ, можетъ, толкуютъ они, какъ ему въ наши мѣста прибыть. Дѣло опасное, надо тайну держать.

— Коли-от насчеть этого, танться отъ меня бы не стали, — сказалъ на то Пантелей. — Пона ли привезти, другое ли что — завсегда я справляю. Иътъ, матушка, тутъ другое что-нибудь...

Опять же, если-бъ насчеть прівзда епископа — стали бы развв оть Аксиньи Захаровны тапться, а то ведь и отъ нея тайкомъ... Опять же матушка Манева гостила у насъ, съ къмъ же бы и совътоваться, какъ не съ ней... Такъ нътъ, она всего только разъ и видела этого Стуколова... Гости два дня гостили, а онъ все время въ боковуше сиделъ... Нетъ, матушка, тутъ другое, совсъмъ другое... Охъ, боюсь я, чтобъ онъ Патапа Максимыча на нелоброе не навель!.. Оборони, Царю Небесный!

— Да что - жъ ты полагаешь? — сгорая любопытствомъ, спрашивала Таифа. — Скажи, Пантелеюшка... Сколько лѣть меня знаешь?.. Безъ пути лишнихъ словъ болгать не охотница, всяка тайна у меня въ груди, какъ огонь въ кремив, скрыта. Опять же и сама я Патапа Максимыча какъ родного люблю, а ужъ дочекъ его, такъ и сказать не умѣю, какъ люблю, ровно бы мон дети были.

— Да такъ-то оно такъ! — мялся Пантелей: — все же опасно мнъ... Развъ воть что... Матушкъ Манееъ самъ я этого сказать не посм'ью, а такъ полагаю, что если-бъ она хорошенько поговорила Патапу Максимычу, остерегла бы его да понача-

лила, можетъ статься, онъ и послушался бы.

 Наврядъ, Пантелеюшка! — отвътила, качая головой, Тапфа. — Не такого складу челов'ять. Наврядъ послушаеть. Упрямъ в'ядь онъ, упоренъ, такихъ самонравовъ поискать. Не больно матушки-то слушаетъ.

-- Дѣло-то такое, что если матушка ему какъ слѣдуеть выскажеть, онь, пожалуй, и послушается,— сказаль Пан-телей.— Дъло-то въдь такое!.. Къ палачу въ лапы можно угодить, матушка, въ Сибирь пойти на каторгу!...

— Что ты, Пантелеюшка! — испугалась Таифа. — Ай, какія ты страсти сказаль!.. На душегубство, что ли, совътують?

— Экъ тебя куда хватило!.. — молвилъ Пантелей. — За одно развъ душегубство на каторгу-то идуть? Мало-ль передъ Богомъ да передъ великимъ государемъ провинностей, за которы ссылаютъ... Охо-хо-хо!.. Только вздумаешь, такъ сердце ровно кипяткомъ обваритъ.

 Да сказывай все по ряду, Пантелеющка. — приставала Танфа. — Коли такое дѣло, матушка и впрямь его разговорить можеть. — Тоже сестра, кровному зла не пожелаеть... А поговорить учительно да усовъстить человъка въ напасть гря

дущаго, гдф другую сыскать супротивъ матушки?

Долго колебался Пантелей, но Танфа такъ его уговаривала, такъ его умасливала, что тотъ наконецъ подълился своей тайной:

— Только смотри, мать Таифа, — сказаль напередъ: опричь матушки Маневы словечка никому не моги проронить. потому, коли молва разнесется — быда... Ты мив напередъ передъ образомъ побожись.

— Божиться не стану, — отвітила Тапфа. — ІІ мірскимъ великій грізхъ божиться, а иночеству паче того. А если изволишь, воть тебъ по евангельской заповъди, — продолжала она,

поднимая руку къ иконамъ: — буди тебъ: ей, ей.

И. положивъ семипоклонный началъ, взяла изъ кіота мѣдный кресть и поцаловала.

- Потомъ, съвъ на лавку, обратилась къ Пантелею.
   Говори же теперь, Пантелеюшка, заклята душа моя. запечатана...
- Дюкова купца знаешь? спросилъ Пантелей: Сампсона Уврания Вихайловича?
  - Наслышана, а знать не довелось, отвѣтила Таифа.
- Слыхала, что годовъ десять али больше тому судился онь по государеву дѣлу, въ острогѣ сидѣлъ?

- Можеть, и слыхала, върно сказать не могу.

— Судился онъ за мягкую денежку, — продолжалъ Панте-лей. — Хоша Дюкова въ томъ дълъ по суду выгородили. люди толкують, что онь въ самомъ дель темь деломъ займовался. Хоть самъ, можетъ, монеты и не ковалъ, а съ монетчиками дружбу водилъ и работу ихнюю переводилъ... Про это всЕ тебъ скажутъ - кого ни спроси... Недаромъ каждый годъ разъ по десяти въ Москву вздить, хоть торговыхъ двлъ у него тамъ сроду не бывало, недаромъ и на Ветлугу частенько навзжаеть, хоть ни льсомъ ни мочалой не промышляеть. Да и скрытный такой — все молчить, слова отъ него не добьенься.

— Такъ что же? — спросила Танфа.

— А то, что этотъ самый Дюковъ того проходимца къ намъ и завезъ, — отвъчалъ Пантелей. — Дело было накануне именинъ Аксины Захаровны. Пріфхали нежданные, незванные ровно съ неба свалились. И все-то шепчутся, ото встуъ хоронятся. Добрые люди такъ развъ дълаютъ?.. Коли нътъ на умѣ дурна, зачѣмъ людей танться?

— Извъстно дъло, — отозвалась Танфа. — Что-жъ они Ца-

тапа-то Максимыча на это на самое дело и смущають?

 Похоже на то, матушка, — сказаль Пантелей: — по крайности такъ монмъ глупымъ разумомъ думается. Словно другой хозяннъ сталъ, въ раздумь все ходитъ... И ночью, подмътиль я, встанеть да все ходить, все ходить и на пальцахъ считаеть. По дълу какому къ нему и не подступайся — что ни говори, ровно не понимаеть тебя, махнеть рукой, либо

зарычить: «убирайся, не мъщай!»... А чего мъщать-то?.. Никакого дъла пятый день не дълаетъ... II по токариямъ и по красильнямъ все стало... Новый-отъ приказчикъ Алексей тоже ни за чемъ не смотритъ, а Патапу Максимычу это ни почемъ. Все по тайности съ нимъ толкуетъ... А работники, извъстно дъло, народъ вольница, видятъ, нътъ призору, и пошли черезъ пень колоду валить.

— Да почему-жъ ты думаешь, что они насчеть фальши-

выхъ денегъ? — спросила Танфа. — А видишь ли, матушка, — сказалъ Пантелей. — Третьягодня, ходивши цёлый день по хозяйству, зашель я въ сумерки въ подклеть и прилегь на полати. Заснулъ... только меня ровно кто въ бокъ толкнулъ — слышу разговоры. Рядомъ тутъ приказчикова боковуша. Слышу, тамъ говорять, а сами впотьмахъ... Слышу Стуколова голосъ и Натана Максимыча. Дюковъ тутъ же былъ, только молчалъ все, и Алексѣй тутъ же. Ну и наслушался я, матушка.

— Что-жъ они, Пантелеюшка? — съ нетерпъньемъ спрашпвала Тапфа. — Про эти самыя фальшивыя деньги и тол-кують?.. Ахъ, Ты, Господи, Господи, Царь Небесный!..

— Върно такъ, — отвътилъ Пантелей. — Начала-то ихняго разговора я не слыхаль — проспаль, а очнулся, пришель въ себя, слышу, толкують про золотые нески, что по нашимъ мъстамъ будто бы водятся; Ветлугу поминаютъ. Стуколовъ высчитываетъ, какіе каниталы они наживуть, если примутся за то дело... Не то что тысячи, милліоны, говорить, будете имъть... Про какіе-то снаряды поминаль... Такъ и говоритъ: «мыть золото» надо этими снарядами... И про то сказываль, что люди къ тому двлу есть у него на примътв, да и самъ, говорить, я того дела маленько мерекаю... Смущаеть хозяина всячески, а хозяннъ тому и радъ — торопитъ Стуколова, такъ у него и вагорблось — сейчасъ же вынь да положь, сейчасъ же давай за дъло приматься. Стуколовъ говорить ему: пока снъгъ не собдеть, къ дълу приступать нельзя. А потомъ, слышу, на Ветлугу хозяинъ собирается... Вотъ и дъла!..

— Ахъ діла, діла!.. Ахъ, какія діла! — охастъ мать Танфа. — Такъ-таки и говорять: «станутъ фальшивы деньги

явлать»?

— Напрямикъ такого слова не сказано, — отвъчалъ Пантелей: — а понимать надо такъ — какой же по здъщнимъ мъстамъ другой золотой песокъ можетъ быть? Опять же Ветлугу то и дело поминають... Не знаешь разве, чемъ на Ветлугь народъ займуется?

— А чвмъ, Пантелеюшка? — спросила мать Танфа.

- Льса тамъ большущіе такая палестина, что версть по пятидесяти ни жила ни дорогь нету, разве где тропинку найдешь. По этимъ по самымъ лесамъ землянки ставлены, въ однихъ старцы спасаются, въ другихъ мужики мягку деньгу кують.... Воть что значитъ Ветлуга... А ты думала, тамъ только мочаломъ да лубомъ промышляютъ?
  - Ахъ, дъло-то, какое дъло-то!.. Матушка Царица Небес-

ная!... — причитала мать Танфа.

— То-то и есть, что значить наша-то жадность? — раздумиво молвиль Пантелей. — Чего еще надо ему? Такъ нѣть, все мало... Хотѣль-было поговорить ему, боюсь... Скажи ты при случав матушкв Манеов, не отговорить ли она его... Думаль молвить Аксиньв Захаровнв, да пожалѣль — станеть убиваться, а зачнеть ему говорить, на грѣхъ только наведеть... Не больно онъ рѣчи-то ея принимаеть... Развѣ матушку не послушаеть ли?

— Не знаю, Пантелеюшка, — сомнительно покачавъ головою, отвъчала Танфа. — Сказать ей скажу, да врядъ ли послушаетъ матушку Патапъ Максимычъ. Въдъ онъ какъ заберетъ что въ голову, указчики ступай прочь да мимо.... А сказать

матушкъ скажу... Какъ не сказать!..

Въ тотъ же день вечеромъ Танфа была у игуменьи. Доложивъ ей, что присланные припасы приняты по росписи, а ветчина припрятана, она, искоса поглядывая на ключницу Софію, молвила Манеев вполголоса:

— Мнѣ бы словечко вамъ сказать, матушка.

— Говори, — отвѣтила Манева.

— Съ глазу бы на глазъ.

— Что за тайности?— не совсёмъ довольнымъ голосомъ спросила Манееа. — Ступай покамѣстъ вонъ, Софьюшка, — прибавила она, обращаясь къ ключницѣ.

— Ну, какія у тебя тайности? — спросила игуменья, оста-

вшись вдвоемъ съ Таифой.

- Да насчеть Патапа Максимыча, зачала-было Танфа.
- Что такое насчетъ Патапа Максимыча? быстро сказала Манева.
- Не знаю, какъ и говорить вамъ, матушка, продолжала Таифа. — Такое дьло, что и придумать нельзя.

— Толкомъ говори... Мямлить, мямлить, понять нельзя!.. —

нетерпъливо говорила Манева.

- Смущають его недобрые люди, на худое дѣло смущають, отвѣчала, мать казначея.
- Сказано: не мямли, крикнула игуменья, даже ногой топнула. — Кто наущаеть, на какое дѣло?

— Фальшивы деньги ковать...— шопотомъ промолвила мать Тапфа.

— Съ ума сошла? — вся побагровѣвъ, вскрикнула Манева и, строго глядя въ глаза казначеѣ, промолвила: — Кто навралъ тебѣ?

— Пантелей, матушка, — опустя голову, смиренно сказала

— Пустомеля!.. Стыда во лбу нѣтъ!.. Что городитъ!.. Онъ отъ кого узналъ? — въ тревогѣ и горячности, быстро взадъ и впередъ ходя по келъѣ, говорила Манева.

— Ихній разговорь подслушаль...—отозвалась мать Танфа.

— Подслушалъ? Гдѣ подслушалъ?

— На палатяхъ лежалъ, въ подклътъ у нихъ... Спалъ, а проснулся и слышитъ, что Патапъ Максимычъ въ боковушъ съ гостями про аначемское дело разговариваетъ.

— Hv?

— II толкують, слышь, они, матушка, какъ добывать зо-лотыя деньги... II снаряды у няхъ припасены ужь на то... Да все Ветлугу поминають, все Ветлугу... А на Ветлугъ тъ плутовскія деньги только и работають... По тамошнимъ мѣстамъ самый корень этихъ монетчиковъ. Къ нимъ-то и сбираются ъхать. Жальючи Патапа Максимыча, Пантелей про это миф за великую тайну сказаль, чтобы кромф тебя, матушка, никому я не открывала... Самъ чуть не плачетъ... Молви, говоритъ, Христа ради, матушкъ, не отведетъ ли она братца отъ такого поскуднаго дъла...

— Съ къмъ же были разговоры? — угрюмо спросила Манева.

— А были при томъ дѣлѣ, матушка, трое, — отвѣчала Танфа: — новый приказчикъ Патапа Максимыча, да Дюковъ купецъ, а онъ прежде въ острогъ за фальшивыя деньги сидълъ, хоть и не приличенъ остался.

Третій кто? — перебила Манева.

— А третій всему ділу заводчикъ и есть... Привезъ его Дюковь, а Дюковъ по этимъ деньгамъ первый здѣсь воротила... Стуколовъ какой-то, отъ епископа будто присланъ...

Подкосились ноги у Манеоы, и тяжело опустилась она на лавку. Голова поникла на плечо, закрылись очи, чуть слышно

шептала она:

— Господи помилуй!.. Господи помилуй!.. Царица Небесная!.. Что-жъ это такое?.. Въ умѣ мутится... Ахъ, злодѣй онъ, злодѣй!.. II судорожныя рыданья перервали рѣчь. Манева упала на лавку. Кликнула Тапфа ключницу и вмѣстѣ съ нею отнесла на постель безчувственную игуменью.
Засуетились по кельямъ... «Съ матушкой попритчилось!...

Матушка умираетъ!», — передавали одив келейницы другимъ, и черезъ нъсколько минутъ въсть облетъла всю обитель... Сошлись матери въ игуменьину келью, пришла и Марья Гавриловна. Всъ въ слезахъ, въ рыданьяхъ. Фленушка, стоя на 
кольняхъ у постели и склонивъ голову къ рукъ Маневы, ровно 
окаменъла...

Софья говорила матерямъ, что, когда съ игуменьей случился припадокъ, съ нею осталась одна Танфа, хотъвшая разсказать ей про какое-то тайное дъло... Стали спрашивать Танфу. Молчитъ.

Недѣли три пролежала въ горячкѣ игуменья и все время была безъ памяти. Не будь въ обители Марьи Гавриловны, не быть бы Манеоѣ въ живыхъ.

Матери хлопотали вкругь начальницы, каждая предлагала свои лъкарства. Одна совътовала умыть матушку водой съ громовой стрѣлы\*), другая — напонть ее виномъ, напередъ заморозивъ въ немъ живого рака, третья учила деревяннымъ масломъ изъ лампадки всю ее вымазать, четвертая накормить овсянымь киселемь съ воскомъ, а иятая увъряла, что нътъ ничего лучше, какъ достать живую щуку, разръзать ее вдоль и обложить голову матушкѣ, подпаливая рыбу богоявленской свічой. Потомъ зачали всі въ одно слово говорить, что надо безпременно въ Городецъ за чернымъ попомъ посылать, или поближе куда-нибудь за старцемъ какимъ, потому что всегдашнее желаніе матушки Маневы было передъ кончиной принять великую схиму... Много было суеты, еще больше болганья и пустыхъ разговоровъ. Больная осталась бы безъ помощи, если-бъ Марья Гавриловна отъ себя не послала въ городъ за лѣкаремъ. Лѣкарь пріѣхалъ, осмотрѣлъ больную, сказаль, что опасна. Марья Гавриловна просила лъкаря остаться въ скитъ до исхода болъзни, но, хоть предлагала за то хорошія деньги, онъ не остался, потому что быль одинь на цалый увадь. Успила однако упросить его Марья Гавриловна пробыть въ Комаровъ, пока не привезуть другого врача изъ губернскаго города. Прівхаль другой врачь и остался въ обители, къ немалому соблазну келейницъ, считавшихъ лѣченье дъломъ Господу неугоднымъ, а для принявшихъ иночество даже гръховнымъ.

Марья Гавриловна на своемъ настояла. Что ни говорили матери, какъ ни спорили онъ, лъченье продолжалось. Больше оторчалась, сердилась и даже бранилась съ Марьей Гаври-

<sup>\*)</sup> Песокъ, скипъвшийся отъ удара молнии. Вода, въ которую онъ пущенъ, считается въ простонародът цълебною.

ловной игуменьина ключница Софія. Она вздумала-было выливать лъкарства, приготовленныя лъкаремъ, и поить больную какимъ-то взваромъ, что, по ся словамъ, отъ сорока недуговъ пользуеть. А сама межъ тымь, въ надежды на скорую кончину Маневы, къ сундукамъ ся подобралась... За то Марья Гавриловна, при содъйствін Аркадін, правившей обителью, выслала вонъ изъ кельи Софію и не велѣла Фленушкѣ пускать ее ни къ больной ни въ кладовую... Старанія искуснаго врача, заботливый и умный уходъ Марын Гавриловны и Фленушки, а больше всего хоть надорванное, но крыкое отъ природы вдоровье Манеом подняли ее съ одра смертной бользии...

Когда пришла она въ сознание и узнала, сколько заботъ прилагала о ней Марья Гавриловна, горячо поблагодарила ее,

но тутъ же промодвила:

— Ахъ, Марья Гавриловна, Марья Гавриловна!.. Зачёмъ вы, голубушка, старались поднять меня съ одра болѣзни? Лучше-бъ мнѣ отойти сего свѣта... Охъ, тяжело мнѣ жить... — Полноте, матушка!.. Можно-ль такъ говорить? Жизнь ваща

другимъ нужна... Вотъ хоть Фленушка, напримъръ... — говорила

Марья Гавриловна.

— Ахъ, Фленушка, Фленушка!.. Милое ты мое сокровище, слабымъ голосомъ сказала Манева, прижимая къ груди своей голову дъвушки. — Какъ бы знала ты, что у меня на сердцъ.

II зарыдала.

-- Уснокойтесь, матушка, это вамъ вредно, -- уговаривала Маневу Марья Гавриловна. — Теперь пуще всего вамъ надо беречь себя.

Успоконлась ненадолго Манева, спросила потомъ:

— Отъ братца нѣтъ ли вѣстей?

— Патанъ Максимычъ увхалъ, — отвъчала Фленушка.

-- Куда?

— На Ветлугу... говорятъ.

- На Ветлугу!.. взволнованнымъ голосомъ сказала Манеоа. — Одинъ?
- Исть, молвила Фленушка: съ купцомъ Дюковымъ да съ тъмъ, что тогда свои похожденья разсказывалъ...

Побледиела Манева, вскрикнула и лишилась сознанья.

Ей стало хуже. Осмотръвъ больную и узнавъ, что она взеолновалась отъ разговоровъ, врачъ строго запретилъ говорить съ ней, пока совсѣмъ не оправится. Только къ Пасхѣ встала Манева съ постели. Но здоровье

ея съ тъхъ поръ хизнуло. Вся какъ-то опустилась, задумчива

стала.

Однажды, когда Манеев стало получше, Фленушка пошла

посидѣть къ Марьѣ Гавриловнѣ. Толковали онѣ о матушкѣ и ея болѣзни, о томъ, что хоть теперь она и поправилась, однакожь при ея слабости необходимъ за ней постоянный ухоль.

— Лъкарь говоритъ, — сказала Марья Гавриловна: — что надо отдалить отъ матушки всякія заботы, ничъмъ не безпоконть ея... А одной тебъ, Фленушка, не подъ силу день и ночь при ней сидътъ... Надо бы еще кого изъ молодыхъ дъвицъ... Марьюшку развъ?

— У Марьюшки свое дѣло, — отвѣчала Фленушка. — Безъ нея клиросъ станетъ, нельзя безотлучно ей при матушкѣ быть.

- Право, не придумаю, какъ бы это уладить, сказала Марья Гавриловна. Анафролія да Минодора съ Натальей только слава одна... Работницы онъ хорошія, а куда-жъ имъ за больной ходить? Я-было свою Таню предлагала матушкъ слышать не хочетъ.
- II въ самомъ дѣлѣ! подхватила Марья Гавриловна. Чего бы лучше? Тутъ главное, чтобъ до матушки, пока не поправится, никакихъ заботъ не доводить... А изъ зъшнихъ кого къ ней ни посади, каждая зачнетъ сводить рѣчь на дѣла обительскія. Чего бы лучше Настеньки съ Парашей... Только отнуститъ ли ихъ Патанъ-отъ Максимычъ? Не слыхала ты, воротился онъ домой аль еще нѣтъ?
- Къ (трастной ждали, должно-быть, дома теперь, сказала Фленушка.
- Отпустить ли онъ ихъ, какъ ты думаешь? спросила Марья Гавриловна.
- Не знаю, какъ сказать, отвъчала Фленушка. Сами станутъ проситься, не пуститъ.
  - А если матушка попросктъ? спросила Марья Гавриловна.
  - Наврядъ чтобъ отпустилъ, отвъчала Фленушка.

— Попробовать развѣ, поговорить матушкѣ, что она на то скажетъ — согласится, такъ напиши отъ нея письмецо къ Патапу Максимычу, — молвила Марья Гавриловна.

— Тогда ужъ навърно не отпустить, — сказала Фленушка. — Пе больно онъ меня жалуеть, Патапъ-отъ Максимычь... Еще скажеть, пожалуй, что я отъ себя это выдумала. Вотъ какъ бы вы потрудились, Марья Гавриловна.

— Я-то тутъ при чемъ? — возразила Марья Гавриловна. — Для дочерей не сдълаетъ, для сестры больной не сдълаетъ, а для меня-то съ какой же стати?

— А я такъ полагаю, что для васъ однѣхъ онь только это

и сдѣлаетъ, — сказала Фленушка. — Только вы припишите, что вамъ самимъ желательно Настю съ Парашей повидать, и попросите, чтобъ онъ къ вамъ отпустилъ ихъ, а насчетъ того, что за матушкой станутъ приглядывать, не поминайте.

— Понять не могу, Фленушка, съ чего ты взяла, чтобы Патапъ Максимычъ для меня это сдёлалъ. Что я ему? — гово-

рила Марья Гавриловна.

— А вы попробуйте, — отвѣтила Фленушка. — Только нацишите, попробуйте.

— Право, не знаю, — раздумывала Марья Гавриловна.

— Да пишите, пишите скорѣе, — съ живостью заговорила Фленушка, ласкаясь и цѣлуя Марью Гавриловну. — Хоть маленько повеселѣй съ ними будетъ, а то совсѣмъ околѣешь съ тоски. Миленькая Марья Гавриловна, напишите сейчасъ же, ножалуйста, напишите... Вѣдь и вамъ-то съ ними будетъ повеселѣе... Вѣдь и вы совсѣмъ извелись отъ здѣшней скуки... Голубушка!.. Марья Гавриловна!

— Чтобъ онъ не осердился? — сказала Марья Гавриловна.

- На васъ-то?.. Что вы?.. Что вы?.. подхватила Фленушка, махая на Марью Гавриловну объими руками. Полноте!.. Какъ это возможно?.. Да онъ будетъ радъ-радехонекъ, самъ привезетъ дочерей, да вамъ же еще кланяться станетъ. Очень уважаетъ васъ. Посмотръли бы вы на него, какъ кручинился, что на именинахъ-то васъ не было... Онъ васъ маленько побапвается...
- Чего ему меня бояться?—засмѣялась Марья Гавриловна.— Я не кусаюсь.
- А боится—върно говорю... Съ вашимъ братцемъ, что ли, дъла у него,—вотъ онъ васъ и боится.

— Изъ чего же тутъ бояться?—сказала Марья Гавриловна.— Какія у нихъ дѣла, не знаю... И что мнѣ такое братъ? Пу-

стое городишь, Фленушка.

— Ужъ я вамъ говорю, — настанвала Фленушка. — Попробуйте, напишите — сами увидите... Да пожалуйста, Марья Гавриловна, миленькая, душенька, утышьте Настю съ Парашей — имъ-то въдь какъ хочется у насъ побывать — порадуйте ихъ.

Марья Гавриловна согласилась на упрашиваніе Фленушки и на другой же день объщалась написать къ Патапу Максимычу. Къ тому-жъ она получила оть него два письма, но не усиъла еще отвътить на нихъ въ хлопотахъ за больной Маневой...

Манева рада была повидать племянниць, но не надѣялась, чтобъ Патапъ Максимычь отпустиль ихъ къ ней въ обитель.

Безъ того ворчитъ, будто я племянницъ къ келейной

жизни склоняю. — сказала она. — Пошумълъ онъ однова на Настю, а та дъвка огонь—сама ему наотръзъ. Онъ ей слово, она иятокъ, да вдругъ и брякни отцу такое слово: «я, дескать, въ скиты пойду, иночество надъну»... Ну какая она черноризица, сами посудите!.. То ли у ней на умѣ?.. Попугать отца только вздумала, иночествомъ ему пригрозила, а онъ на меня какъ напустится: «это, говоритъ, ты ей такія мысли въ уши напъла, это, говорить, твое дъло»... И ужъ такъ шумълъ, такъ шумыть, Марыя Гавриловна, что хоть изъ дому вонъ быти... И пость того не разъ мнь выговариваль: «У вась, дескать, обычай въ скитахъ повелся: богатенькихъ племянницъ сманивать, такъ ты, говорить, не надъйся, чтобъ дочери мои къ тебь въ черницы пошли. Я. говорить, теперь ихъ и близко къ кельямъ не допущу. не то чтобы въ скиту имъ жить»... Такъ и сказалъ... Нътъ, не послушаетъ онъ меня, Марья Гавриловна, не отпустить девиць ни на малое время... Напрасно и толковать объ этомъ...

 А если-бъ Марья Гавриловна къ нему написала?.. Къ себъ бы Настю съ Парашей звала?—вмъшалась Фленушка.

— Это діло другое, — отвітила Манена. — Гіъ Марьі Гавриловні какъ ему дочерей не пустить? Супротивъ Марьи Гавриловны онъ не пойдеть.

— Я бы написала, пожалуй, матушка, попросила бы Па-

тана Максимыча, — сказала Марья Гавриловна.

— Напишите въ самомъ дѣлѣ, сударыня Марья Гавриловна. — стала просить мать Манева. — Утѣшьте меня, хоть послѣдній бы разокъ поглядѣла я на монхъ голубушекъ. П имъ-то повеселье здѣсь будетъ; дома-то онѣ все однѣ да однѣ — поневоль одурь возьметъ, подругъ нѣтъ, повеселиться хочется, а не съ кѣмъ... Здѣсь Фленушка, Марьюшка... П вы, сударыня не оставите ихъ своей лаской... Напишите въ самомъ дѣлѣ, Марья Гавриловна. Ужъ какъ я вамъ за то благодарна буду, ужъ какъ благодарна!

Проводивъ Марью Гавриловну, Фленушка повертълась маленько вкругъ Манеенной постели и шмыгнула въ свою горницу. Тамъ Марьюшка сидъла за пяльцами, дошивая подушку

по новымъ узорамъ.

Подотжала къ ней сзади Фленушка и, схвативъ за плечи, вскрикнула:

— Гуляемъ, Маруха!

 подперевъ руки въ боки, пошла плясать середь комнаты, припѣвая:

> Я по жердочкъ иду. Я по тоненькой бреду.

Я по тоненькой, по еловенькой. Тонка жердочка погнется, Па не сломится. Хорошо съ милымъ водиться, По лугамъ съ дружкомъ гулять. Ужъ я дъвка разгуляюсь, Разгуляюся пойду За новыя ворота, За новыя кленовыя За рѣшетчатыя.

— Что ты, что ты? — вскочивъ изъ-за иялецъ, удивлялась

головшища.

Съ начала болъзни Маневы Фленушка совсъмъ-было другая стала: не только звонкаго хохота не было оть нея слышно, не улыбалась даже и съ утра до ночи съ наплаканными глазами ходила.

— Рехнулась что-ль ты, Фленушка? — спрашивала голов-

щица. — Матушка лежить, а ты гляди-ка что.

— Что матушка!.. Матушкћ, слава Богу, совећиъ облегчало, - прыгая, сказала Фленушка. - А у насъ праздникъ отъ какой!

— Что тако? — спросила ее Марьюшка.

— Съ праздникомъ поздравляю, съ похмелья умираю, нътъ ли гривенъ шести, душу отвести? — кривляясь и кобенясь, кланялась Фленушка головщицъ и потомъ снова зачала прыгать и пъть.

Да полно же тебѣ юродствовать! — говорила головщица. —

Толкомъ говори, что тако?

 — А вотъ что: дёнъ черезъ пять, аль черезъ недёлю, въ этихъ самыхъ горницахъ будугъ жить

> Двѣ дѣвицы, Двъ сестрицы, Дъвушки подруженьки: Настенька съ Парашенькой, —

напъвала Фленушка, вытопывая дробь ногами.

Полно? — изумилась Марьюшка.

Върно! — кивнувъ головой, сказала Фленушка.

Какъ такъ случилось? — спрашивала Марьюшка.

— Та такъ и случилось, -- молвила Фленушка. -- Ты всегда, Марьюшка, должна понимать, что если чего захочеть Флена Васильевна — быть по тому. Слушай — да говори правду, не ломайся... Есть ли въсти изъ Саратова?

— Ну его! Забыла и думать, — съ досадой отвътила Ма-

рыошка. — Да ты глаза-то на сторону не вороти, деломъ отвечай... Нисаль еще аль нътъ? — спрашивала Фленушка.

— Писать-то инсаль, да вреть все, — отвъчала Марьюшка.

— Не все же вреть — иной разъ, пожалуй, и правдой обмолвится, — сказала Фленушка. — Когда прівдеть?

— Къ Троиць объщалъ — да вретъ, не прівдеть, — отвы-

чала Марьюшка.

— Къ Тронцѣ!.. Гм!.. Кажись, можно къ тому времени обладить все, —раздумывала Фленушка. —Мы твоего Семенушку за бока. Его же мало знаютъ здѣсь, дѣло-то и выходить подходящее.

— Куда еще его?—спросила Марьюшка. — Что еще зать-

вать вздумала?

— Да я все про Настю. Сказывала я тебѣ, что надо ее безпремѣнно округить съ Алешкой... Твоего саратовца въ поѣзжане возьмемъ — кулаки у него здоровенные... Да мало-ль будетъ хлопотъ, мало-ль къ чему пригодится. Мой анавема къ тому же времени въ здѣшнихъ мѣстахъ объявится. Надо всымъ заодно дѣлать. Какъ хочешь, уговори своего Семена Петровича. Сказано про шелковы сарафаны, то и помни.

— Не знаю право, Фленушка. Боязно... — промольила го-

ловіцица.

— Кого боязно-то?

— Патапа-то Максимыча. Всѣмъ шкуру спуститъ, — ска-

зала Марьюшка.

— Ничего не сдѣлаеть, — подхватила Фленушка. — Такъ подстроимъ, что пикнуть ему будетъ нельзя. Сказано: жива быть не хочу, коль этого дѣла не состряцаю. Значитъ, такъ и будетъ.

— Экая ты безстрашная какая, Фленушка! — говорила Ма-

рьюшка. - Аль грому на тя ибтъ?..

— Можеть, и есть, да не изъ гой тучи, — сказала Фленушка.—Полно-ка, Марьюшка: удалой долго не думаеть, то ли, сё ли будеть, а коль вздумано, такъ отлынивать нечего. Помни, что смѣлому горохъ хлебать, а несмѣлому и рѣдьки не видать... А въ шелковыхъ сарафанахъ хорошо щеголять?.. А?.. Загуляемъ, Маруха?.. Отписывай въ Саратовъ: пріѣзжай, моль, скорѣй.

— Ужъ какая ты. Фленушка! Какъ это Господь терпить теб!! Всегда ты на гръхъ меня наведещь, —говорила Марьюшка.

— II грѣха въ томъ нѣтъ никакого, —отвѣтила Фленушка. — Паденіе — не грѣхъ, хоть матушку Таифу спроси. Сколько книгъ я ни читала, сколько отъ матерей ни слыхала — паденіе, а не грѣхъ... II святые падали, да угодили же Богу. Безъ того никакому человѣку не прожитъ.

— Ну ужь ты!..

— Э! нечего тутъ! Гуляй, пока молода, состаришься, и несъ на тебя не взлаетъ, — во все горло хохоча, сказала Фленушка и опять заплясала, припъвая:

Дьячокъ меня полюбилъ И звонить позабылъ;
По часовнъ онъ прошелъ,
Мнъ на ножку наступилъ,
Всю ноженьку раздавилъ;
Посулилъ онъ мнъ просфирокъ ръшето:
Мнъ просфирокъ-то хочется,
Да съ дьячкомъ гулять не хочется.
Полюбилъ меня молоденькій попокъ:
Посулилъ мнъ въ полтора рубля платокъ,
Мнъ платочка-то хочется...

Глянула въ дверь Анафролія и позвала Фленушку къ Ма-

неев. Мигомъ бросилась та вонъ изъ горницы...

— Эка воструха какая! — иди слѣдомъ за ней, ворчала Анафролія. — Матушка головушки еще поднять не можеть, а она, глядь-ка поди, — скачетъ аки бѣсъ... Ну ужъ дѣвка!.. Понскать такихъ!..

## Глава шестая.

Въ Осиповкъ всъ глядятъ сумрачно, чъмъ-то всъ озабочены.

У каждаго своя дума, у каждаго своя кручина.

Аксинья Захаровна въ хлопотахъ съ утра до ночи, и хоть старымъ костямъ не больно подъ силу, а день-денской бродить взадь и впередъ по дому. Двѣ заботы у ней: перва забота, чтобъ Алексви безъ нужнаго двла не слонялся по дому и отнюдь бы не ходиль въ верхнія горницы, другая забота: не придумаеть, что делать съ братцемъ любезнымъ... Только усивль Натанъ Максимычъ со двора съвхать, Волкъ закуриль во всю ивановскую. Нахлебается съ утра хлѣбной слезы и пойдеть на весь день куролесить: съ сестрой бранится, вздорить съ работниками, и чуть завидить Алексъя, тотчасъ хоть въ драку... И за старый промыселъ принялся: что плохо лежить, само ему въ руку лізеть, само въ кабакъ подъ закладъ просится. Согнать со двора хотъла его Аксинья Захаровна, нейдеть: «меня-де самъ Патапъ Максимычь къ себъ жить пустилъ, я-де ему въ Узеняхъ нуженъ, а ты мив не указчица»... II денегь ужь Аксинья Захаровна давала ему, уйди только изъ деревни вонъ, но и тъмъ не могла избавиться отъ собинки: пропьянствуеть на сторонв дня три-четыре да по милымъ роднымъ и стоскуется — опять къ сестръ на дворъ...

Настя и Параша сидять въ своихъ свѣтелкахъ сумрачныя, грустныя. На что Параша, ко всему безучастная, лѣнивая

толстуха, и ту скука до того одолѣла, что хоть руки на себя поднимать. За одно дѣло примется—не клеится, за другое—изъ рукъ вонъ валится; что ни зачнетъ, тотчасъ броситъ, и опять за новое берется. Только и отрады, какъ завалится спать...

У Насти другая скорбь, иная назола. Тоскуетъ она по Фленушкѣ, безъ нея не съ кѣмъ словомъ ей перекинуться. Тоскуетъ она, не видя по цѣлымъ днямъ Алексѣя; тоскуетъ, видя его думчиваго, угрюмаго. Видѣться имъ рѣдко удается. наверхъ ходу ему нѣтъ, а если когда и придетъ, такъ Аксинья Захаровна за нимъ по пятамъ... Тоскуетъ Настя днемъ, тоскуетъ ночью, мочитъ подушку горючими слезъми... Томятъ се думы... что-то съ ней будетъ, какая-то судьба ей выпадетъ?.. Будетъ ли она женой Алексѣя, иль на роду ей писано изныть въ одиночествѣ, сокрушаясь по миломъ и кляня судьбу свою горе-горькую?..

«Что такое съ нимъ подъялось? — думаетъ и передумываетъ Настя, сидя въ своей свътелкъ. — Что за грусть, за тоска у него на сердиъ? Спросишь — молчитъ, и ровно хмарой лицо у него вдругъ подернется... И такой молчаливый сталъ, самъ не улыбнется... Разлюбить, кажись бы, еще некогда — да и не за что... За что же, за что разлюбить меня?.. Все ему отдала беззавътно, дъвичьей чести не пожалъла, стыда-совъсти не побоялась, не устрашилась грознаго слова родительскаго... Думаю, пе придумаю... Раскину умомъ-разумомъ, разгадать не могу — откуда такая остуда въ немъ?.. Новой зазнобы не за-

велось ли у него?..»

II отъ одной мысли о новой зазнобѣ у Насти въ глазахъ туманится, сверкаютъ глаза зловѣщимъ блескомъ, а сердце ровно кипяткомъ обливается...

Запала черная дума. Какъ ни бъется Настасья Патаповна, отогнать ее — не можетъ... Небывалая разлучница то и дъло

мерещится въ глазахъ ея...

У Алексъя свои думы. Золотой песокъ не сходитъ съ ума. «Денегъ, денегъ, казны золотой!—думаетъ онъ самъ про себя.— Богатому вездъ ширь да гладь, чего захочетъ, все передъ нимъ само выкладается. Ино дъло бъдному... Ему только на умъ какое дъло вспадетъ, и то страшно покажется. а богатый тъшь свое хотънье — золотымъ молотомъ онъ и желъзны ворота прокуетъ. Тугая мошна не говоритъ, а чудеса творитъ—крякни да денежкой брякни, все тебъ поклонится, все потвоему сдълается».

Люба Настя Алексъю, да съ пустымъ карманомъ какъ добыть ее? Хоть и сталь онъ въ чести у Патапа Максимыча, а попробуй-ка, запкнись ему про дочку любимую, такой задасть повороть, что только охнешь. «У тестя казны закрома полны, а у зятя ни хижи ни крыши. На свътъ такъ не водится, такія свадьбы не ладятся... Уходомъ развъ, какъ Фленушка говорила?.. Такъ это затъя опасная. Не таковъ человътъ Патапъ і Максимычъ, чтобъ такую обиду стериътъ — не пришибетъ что собаку, такъ съ тюремнымъ горемъ заставитъ спознаться... Золота, золота!.. Чъмъ бы денегъ ни добыть, а безъ нихъ нельзя жить!..»

Такія мысли туманили Алексвеву голову. Тянеть его на Ветлугу, тамъ золото въ землв, слышь, разсынано... Гребизагребай, набивай мошну дорогой казной, тогда не лиха бъда и носвататься. Другимъ тогда голосомъ заговорилъ бы спъсивый тысячникъ... Не приходятъ Алексво на умъ ни погорълый отецъ, ни мать, душу свою положившая въ сыновьяхъ своихъ, ни сёстры, ни любимый братецъ Саввушка... Черствое себялюбіе завладъло Алексвемъ: гнстстъ его забота объ одномъ себв, до другихъ ему и нуждушки пътъ... Раздумывая о богатствв, мечтая, какъ онъ развернется и заживетъ на славу,—не думаетъ и про Настю Алексви... Золото, золото да жажда людского почета заслоняли въ думахъ его образъ дввушки, въ нылу страстной любви беззавътно ему предавшейся.

А если не нароеть онъ на Ветлугъ дорогой казны?.. Пропадай тогда жизнь бъдовая, доля горькая!.. А если помимо Ветлуги выпадутъ ему несмътныя деньги, во всемъ обилье, китье-бытье богатое?.. И если за такую счастливую долю надо будетъ покинуть Настасью Патаповну... забыть ее, другую

полюбить?..

Думаеть-передумываеть Алексъй думы тяжелыя. Алчность богатства, жадная корысть съ каждымъ днемъ разрастаются въ омраченной душъ его... И смотрить онъ на свътъ Божій ровно хмара темная. Не слыхать отъ него ни звонкихъ пъсней ни прежнихъ веселыхъ ръчей, не свътятся глаза его исной радостью, не живитъ игривая улыбка туманнаго лица его.

Съ тяжкой тоской на душѣ, облокотясь на столъ и склонивъ голову, сидѣлъ Алексъй въ своей ооковушѣ. Роются думы въ умѣ его, наяву грезится желанное житье-бытье богатое.

Вдругъ надъ нимъ три раза ногой топнули. То былъ условный внакъ, придуманный Фленушкой. Въ тотъ вечеръ, какъ справляли канунъ именинъ Аксиныи Захаровны, она такую уловку иридумала.

Отодвинулъ Алексви оконницу и сталъ глядвть, какъ прилетитъ къ нему птичка, про которую говорила тогда Фленушка... Не впервой было Алексвю такихъ птичекъ ловить... Изъ окна Настиной свътлицы, приходившейся какъ разъ надъ Алексъевой боковушей, спустилась на шнуркъ записочка... Окна выходили на огородъ, занесенный сугробами, замътить

некому.

Прочелъ Алексвії записку. Пишеть Настя, что стосковалась она, долго не видя милаго, и хочеть сейчась сойти къ нему. Благо пора выдалась удобная: набродившись съ утра, Аксинья Захаровна заснула, работницы, глядя на нее, тоже завалились сумерничать... Черкнулъ Алексвії на бумажкъ одно слово: «приходи», подвязаль ее на шнурокъ. Итичка полетвла кверху.

Черезъ нѣсколько минутъ дверь въ боковущу растворилась, и вошла Настя. Тихой поступью, медленно ступая, подошла она къ Алексъю, обвила его шею бълоснѣжными руками и,

припавъ къ плечу, зарыдала...

— Голубчикъ ты мой!.. Ненаглядный... — всхлипывая и трепетно прижимаясь къ милому, говорила она. — Стосковалась и по тебѣ, измучилась!.. Не милъ сталъ мнѣ вольный свѣтъ!.. Тошнехонько!..

Алексъй ласкаль Настю, но ласки его были не такъ горячи, не такъ страстны и порывисты, какъ прежде...

— Чтой-то, Алеша, — покачавъ головой, молвила Настя.—

Ровно ты мнв и не радъ.

- Чтой-то ты вздумала, Настасья Патаповна!.. Какъ же мнѣ твоему приходу не раду быть? сухо проговориль Алексѣй, гладя Настю по головкѣ.
- Настасья Патаповна! съ укоромъ прошептала дівнушка. Разві я тебі Настасья Патаповна?.. вскрикнула она вслідъ затімъ.
- Ну, не сердись, не гнѣвайся, моя разлапушка, съ притворной нѣжностью заговорплъ Алексѣй, цѣлуя Настю. Такъ съ языка сорвалось.

— Разлюбиль ты меня!.. Воть что!.. — стиснувъ зубы и

отстраняясь отъ него, мольила Настя.

— Что ты, что ты?.. Настенька... Милая!.. Подумай, какое слово ты молвила! — говорилъ Алексъй, взявъ ее за руку.

— Нечего думать! — нахмуря брови, отрывисто сказала Настя, выдергивая руку. — Вижу я, все вижу... Меня не проведешь! Сердце въщунъ — оно говорить, что ты...

— Да послушай... — зачалъ-было Алексей.

— Тебѣ меня слушать!.. Не мнь тебя!.. Молчи! — строго сказала Настя, отступивъ отъ него и скрестивъ руки... Глаза ея искрились гнѣвомъ... — Все вижу, меня не обманешь... Такой ли ты прежде бывалъ?.. Чѣмъ я передъ тобой провини-

лась?.. А?.. Чёмъ?.. Говори... Говори же скорве... Что-жъ. на-ругаться ты, что ли, вздумалъ надо мной?.. А?..

— Въ умь-ль ты, Настя?.. Съ чего ты это взяла? — гово-

рилъ совсемь растерявшійся Алексей.

— Молчи, говорять тебѣ, — топнувъ ногой, не своимъ голосомъ крикнула Пастя. — Безсовъстный ты человъкъ!.. Думаешь, плакаться буду, убиваться?.. Не на такую напалъ!.. Ни по чемъ сокрушаться не стану... Слышишь — ни по чемъ... Только вотъ что скажу я тебѣ, молодецъ... Коль заведется у тебя другая — разлучницѣ не жить... Да и тебѣ не корыстно будетъ... Помни мое слово!

И, презрительно взглянувъ на Алексъя, выбъжала изъ бо-

ковуши.

Какъ стоялъ, такъ и остался Алексъй, опустя руки и поникнувъ головою...

На другой день послѣ размолвки Настасын съ Алексвемъ воротился изъ Комарова Пантелей и привезъ извъстіе о внезанной бользии Манеом. Всв переполошились, особенно Аксинья Захаровна. Только выслушала она Пантелея, кликнула канонищу Евпраксею, охая и всклинывая, сказала ей печальную въсть, вельда зажигать большія свычи и дампады передъ всёми иконами въ моленной и начинать канонт за болящую. Лочерямъ приказала помогать Евпраксеющив, а сама, бродя по горницамъ, раздумывала, какому бы святому вернье службу отправлять ради исцыленія матушки Маневы. «Вѣдь отъ каждой болѣзни, — думала она: — своему святому молиться следуеть: зубы заболять — Антипію, глаза заболять— Лаврентію, оспа прикинется — молись преподобному Конону Исаврійскому, а отъ виннаго запойства мученикъ Вонифатій исцъленіе подаетъ... А какъ доподлинно не знаешь болівни, какому угоднику станешь молиться?.. Ну какъ не тому каноны-то справишь — тогда, пожалуй, и толку не выйдеть»,

Разъ по пяти на каждый часъ призывала Аксинья Захаровна Пантелея и переспрашивала его про матушкину болъзнь. Но Пантелей и самъ не зналъ хорошенько, чъмъ захворала Манева, слышалъ только отъ матерей, что лежитъ безъ памяти, голова какъ огонь, а сама то и дъло вздрагиваетъ.

Послів долгаго совіщанія съ Евираксіей, Аксинья Захаровна рішила гнать Пантелея на тройків обратно въ Комаровъ и спросить уставщицу мать Аркадію, кому въ обители за матушку богомольствують, а до тіхъ поръ на всякій случай читать каноны Іоанну Предтечів, скорому помощнику отъ

головной боли да преподобному Марою, цълителю трясавичной бользни.

Прибыло у Насти тоски и думы: то Алексвй на умв, то Фленушка. «Что съ ней-то будетъ, что будетъ съ Фленушкой, коли помретъ тетенька? — думаетъ она, стоя въ моленной за канономъ. — Черной рясы она не надвнетъ, а бълицей въ обители будетъ ей не житье... Завдятъ сердечную матери... Нѣтъ, не житье Фленушкъ въ Комаровъ... Возьмстъ ли ее казанскій женихъ, Самоквасовъ, еще Богъ знаетъ, а до вѣнца куда ей будетъ голову приклонить?.. У насъ бы — чего, кажется, ближе, — да тятенька не приметъ, не любитъ онъ Фленушку... Къ Грунъ развъ идти?... Ахъ, ты бъдная моя, бъдная Фленушка!.. Хоть минуточку съ тобой бы побыть, хоть глазкомъ бы на тебя посмотръть!.. Авосъ бы вмъстъ печали-то свои мы размыкали, и твое горе и мою бъду... Эхъ, Фленушка, Фленушка!.. Нужно было тебъ сводить меня съ этимъ лиходъемъ...»

II Фленушку-то жаль, и у смертнаго одра больной тетки хочется хоть часокъ посидъть... «Покаялась бы я во всемь тетенькъ, — думаеть Настя: — во всемъ бы ей покаялась... Изъ могилы тайны она бы не выдала, а гръху все-таки прощенье получила бы. Прочитала бы она мнв предсмертную прощу, и спала-бъ у меня съ души тоска лютая... Закрыла бы я глаза матушкъ, отдала бы ей послъднее цълованіе... А пуще всего изъ дому, изъ дому вонъ!.. Бъжать бы куда-нибудь далеко - далеко — хоть въ пучину морскую, хоть въ вертепы земные, не видать бы только глазамъ монмъ врага-супротивника, не слыхать бы ушамъ монмъ постылыхъ ръчей его!... Воть судьба-то!.. Воть моя доля недобрая!.. «Скоро свыкалися, скорбе того расходилися» — такъ, кажется, въ песне-то поется... II какъ этотъ гръхъ случился, ума приложить не могу... Кого винить, на кого жалиться!.. На Фленушкины проказы, аль на свой глупый дёвнчій разумь?.. Нёть, ужь такая. видно, судьба мн выпала... Супротивъ судьбы не пойлешь!..»

И много и долго размышляла Настя про злую судьбу свою, про свою долю несчастную. Стоить въ моленной, перебираеть рукой шитую бисеромъ и золотомъ лъстовку, а сама все про бъду свою думаеть, все врагъ Алешка на умъ ей лъзетъ. Гонитъ Настя прочь докучныя мысли про лиходъя: не хочетъ вспомнить про губителя, а онъ тутъ какъ туть...

Воротился Пантелей, сказаль, что въ обители молебствують преподобной Фотиніи Самарянынѣ, и что матушка Манеов стала больно плоха — лежить въ огневицѣ, день ото дня ей хуже, и матери не чаютъ ей въ живыхъ остаться. Съ него-

дованіемъ узнала Аксинья Захаровна, что Марья Гавриловна

послала за лъкаремъ.

— Бога она не боится!.. Умереть не даеть Божьей старицѣ какъ слѣдуетъ, — роитала она. — Въ черной рясѣ да къ лѣкарямъ лѣчиться — грѣхъ-то какой!.. Чего матери-то глядять, зачѣмъ дають Марьѣ Гавриловнѣ въ обители своевольничать!.. Слыхано-ль дѣло, чтобы старица. да еще игуменья, у лѣкарей лѣчилась?.. Передъ самою-то смертью праведную душеньку ея опоганить вздумала!.. Охъ, злодѣйка, злодѣйка ты, Марья Гавриловна... Еще нѣмца, пожалуй. лѣчить-то привезутъ — нехристя!.. Ой!.. Тошнехонько и вздумать про этакій грѣхъ...

II цёлый день съ утра до ночи пробродила Аксинья Захаровна по горницамъ. Вздыхая, охая и заливаясь слезами, все

про лъченье матушки Маневы она причитала.

Стала Настя проситься у матери.

— Отпусти ты меня въ обитель къ тетенькѣ, --- съ плачемъ молила она. — Поглядѣла-бъ и на нее сердечную, хоть маленько бы походила за ней... Больно мнѣ жалко ея!

И, рыдая, принала къ плечу матери.

— Полно-ка ты, Настенька, полно, моя болѣзная. — уговаривала ее Аксинья Захаровна, сама едва удерживая рыданья. — Посуди, дѣвонька, могу - ль я отпустить тебя? Отецъ воротится, а тебя дома нѣтъ... Что тогда?.. Аль не знасшь, каковъ онъ во гнѣвѣ бываетъ?..

— Мамынька, да въдь это не такое дъло... Не на гулянье прошусь, не ради какихъ пустяковъ поъду... За что-жъ ему гнъваться?.. Тятенька разсудливъ, похвалить еще насъ съ

тобой.

— Много ты знаешь своего тятеньку!.. — тяжело вздохнувъ, молвила ей Аксинья Захаровна. — Тридцать годовъ съ нимъ живу, получше тебя знаю поровъ его... Ты его намедни разстроила, молвивши. что хочешь въ скигы идти... Да коль я отнущу тебя, такъ онъ и не знай чего со мной натворитъ. Нътъ, и не думай про взду въ Комаровъ... Что дълать?.. И рада оы пустила, да не смъю...

— Да право же, мамынька не будеть ничего, — приставала Настя. — Въдь матушка Манева и мнъ и тятенькъ не чужая... Серчать не станетъ... Отпусти Христа ради... Пожалуйста.

— Да полно-жъ тебѣ!... Сказано нельзя, такъ и нельзя, — съ досадой крикнула, топнувъ ногой, Аксинья Захаровна. — Пріѣдетъ отецъ, просись у него. а мнѣ и не говори, и словъ понапрасну не трать... Не пущу!

— А какъ тетенька-то помрегь?.. Тогда что?.. Развъ не

будещь втвиоры каяться, что не хотвла пустить меня

проститься съ ней?.. — тростила свое Настя.

-— Отвяжешься ли ты отъ меня. непутная? — въ серддахъ закричала наконецъ Аксинья Захаровна. отталкивая Настю. — Сказано, не пущу, значитъ, и не пущу!.. Экая нравная дъвка, экая вольная стала!.. На-ка поди... Нътъ, голубка. пора тебя къ рукамъ прибрать, ужъ больно ты высоко голову стала носитъ... Въ моленную!.. Становись за канонъ... Слышишь?... Тебъ говорятъ!...

Съ сердцемъ повернулась Настя отъ матери, быстро пошла

изъ горинцы и хлопнула изо всей мочи дверью.

— Э!.. Жизнь каторжная!.. — пробормотала она, выходя въ съни.

— Эка дівка-то непутная выросла!.. — оставшись одна, ворчала Аксинья Захаровна. — Ишь какъ дверью-то хлопнула... А воть я тебя самое такъ хлопну... погоди ты у меня!.. Ишь ты!.. И страху нѣтъ на нее, и родительской грозы не боится... Отпусти ее въ скитъ безъ отцовскаго позволенья... Да онь голову съ меж сниметь... А любитъ же Настасья матушку... Такъ и разливается - плачетъ, и сама ровно не въ себъ ходитъ. Охъ, охъ. охъ!.. И сама бы я съвздила, да домъ-отъ на кого покинуть?.. Не Алексвя же съ дъвками оставить... А ихъ взять въ Комаровъ — тоже бъда... Охъ, дъвоньки мои, дъвоньки!.. Была бы моя воля, отпустила-бъ я васъ... Не смъю... А матушка-то Манееа!.. Поганятъ голубушку лъкарствами нередъ смертью-то!..

И горько зарыдала Аксинья Захаровна, принавъ къ столу

головою...

Шли у Насти дни за днями въ тоскъ да въ думахъ.

Словомъ не съ къмъ перскинуться: сестра ибходя дремлетъ. Евпраксеющка каноны читаетъ, Аксинья Захаровна деньценской бродитъ по горницамъ, охаетъ, хнычетъ да ключами побрякиваетъ, и все дочерей молиться за тетку заставляетъ.

О врагѣ-лиходѣѣ ни слуху ни духу... Вспомнить его Настя. сердце такъ и закинить, такъ взяла бы его да своими руками и порѣшила... Не хочется врага на умѣ держать, а что-то тянетъ къ окну поглядѣть, нейдетъ ли Алексѣй, и грустно ли смогритъ онъ, али весело.

Не видно Алексая... Инкто не поминаеть про него На-

стасьт Патаповит.

«Ла что-жь это за врагь такой.— цумаеть она.—Ему и горюшка мало. и думать забыль про меня!.. Что-жь, моль?.. Подвернулась дѣвчонка неразумная, не умѣла со́еречь сео́я, сама виновата!.. А наше, моль, дело молодецкое-нателиился да и мимо, другую давай!.. Нътъ, молодецъ!.. Постой!.. Еще не знаешь меня!.. Покажу я теб'в, какова Настасья Патаповна!.. Ввѣкъ не забудешь меня... Подъ солдатскую шапку упрячу, стоитъ только тятенька во всемъ повиниться... А зметразлучниць, только-бъ узнать, кто она такова... ножь въ бокъ—и двлу конецъ... Въ Сибирь такъ въ Сибирь, а ужъ ей, подколодной гадинъ, на быломъ свыть не жить».

Почти бъгаетъ взадъ и впередъ по свътлицъ взволнованная двушка, на разные лады обдумывая мщенье небывалой разлучницъ. Лицо горить, глаза зловъщимъ пламенемъ блещутъ, рукава засучены, руки крынко сжаты, губы тренещуть судо-

рогами.

Однажды въ сумерки, когда Аксинья Захаровна, наброцившись досыта, пріустала и легла въ боковушт посумерничать, Настя вышла изъ душной, прокуренной ладаномъ моленной въ большую горницу и тамъ, стоя у окна, глядела на догоравшую въ небъ зарю. Было тихо, какъ въ могилъ, только изъ сосъдней комнаты раздавались мърные удары маятника.

Скрипнула дверь, Настя оглянулась. Передъ ней стояль

Алексъй.

— Чего тебѣ здѣсь надо? — строго спросила его Настя, не двигаясь съ мёста и выпрямившись во весь рость.

— Къ Аксинь Захаровнъ, — робко проговорилъ Алексъй, глядя въ полъ и повертывая въ рукахъ шапку.

— Спить... Теперь не время, — сказала Настя и поверну-

лась къ окну.

— Дъло-то такое, Настасья Патаповна, сегодня бы надо было мнв доложиться ей, -- молвиль Алексви, переминаясь у двери.

— Сказано, спить. Чего еще?.. Ступай!-горделиво сказала

Настя, не оборачиваясь къ Алексвю.

Онъ не уходилъ. Настя молчала, глядя на зарю, а сердце такъ и кипить, такъ и рвется. Силится сдержать вздохи, но грудь, какъ волна, подымаеть батистовую сорочку.

Разъ двадцать ударилъ маятникъ. Оба ни слова, оба

недвижны...

Ступиль шагь Алексъй, другой, третій... Настя быстро обернулась, поднявъ голову...

Ни слова ни тотъ ни другая.

Еще ступиль Алексфй, приближаясь къ Настф... Она протянула руку и, указывая на дверь, твердо, холодно, какимито мъдными звуками сказала ему:

— Вонъ!

Онъ схватилъ ее за руку и, припавъ къ ней лицомъ, на-

взрыдъ заплакалъ.

— Настенька!.. Золотая моя!.. За что гнѣваешься?.. Пожалѣй ты меня горькаго... Тошнехонько!.. Хоть руки на себя наложить!..

— Тише!.. тише... мамынька услышить... — шопотомъ отвъ-

тила Настя.

II жгучій поцылуй заглушиль ея рычи.

Страсть мгновенно вспыхнула въ сердцѣ дѣвушки... Какъ въ чаду какомъ, безсознательно обвила она «врага-лиходѣя» бѣлоснѣжными руками...

Безъ рѣчей, безъ объясненій промелькнули сладкія минуты примиренья. Размолвка забыта, любовь въ Настиномъ сердць

загорѣлась жарче прежняго.

Посл'в недолгаго молчанья Алекс'вй, не выпуская Настиной руки, сказаль ей робкимь голосомь, запинаясь на каждомь слов'в:

- Про какую разлучницу ты поминала? Кто это наплель на меня?..
- Не поминай. шептала Настя, тихо склоняясь на грудь лиходъя. Что поминать?.. Зачъмъ?

— Да нътъ, съ чего ты взяла? — продолжалъ Алексъй. —

Мив въ голову не приходило, на разумв не бывало...

— Да перестань же, голубчикъ!.. Такъ спросту сказалось: ты невеселый такой, думчивый... Мнъ и вспало на умъ...

— То-то и есть: «думчивый, невеселый»! А откуда веселью-

то быть, гдв радостей-то взять? — сказаль Алексви.

— Такъ моя любовь тебъ не на радость? — быстро, взгля-

нувъ ему въ глаза, спросила Настя.

— Не про то говорю, ненаглядная, —продолжаль Алексвії. — Какой мив больше радости, какого счастья?.. А спадеть какъ на умъ, что впереди будетъ, сердце кровью такъ и обольется... Слюбились мы, весело намъ теперь, радостно, а какой конецъ тому будетъ?.. Вотъ мои тайныя думы, вотъ отъ чего невеселый брожу...

— Какъ какой конецъ? — молвила удивленная Настя. —

Будемъ мужъ да жена. Тёмъ и дёлу конецъ...

— Легко сказать, Настенька, каково-то сдѣлать? — уныло промодвиль Алексъй.

— Какъ люди, такъ и мы, — отвътила Настя. — Нечего о томъ сокрушаться.

— А родители? — чуть слышно сказаль Алексъй.

— чы?

- Извѣстно, не мон.

— Ты про тятеньку, что ди?—спросила Настя.

- Ia...

— Повенчавшись, придемъ да въ ноги ему, — усмѣхнулась Настя. — Посерчаеть, поломается да и смилуется... Старину вспомнить... Въдь самъ онъ мамыньку-то уходомъ свелъ, самъ свадьбу-самокрутку игралъ...

— Мало ли что старики смолоду творять, а дътямъ не велять?..-сказаль Алексей.-То, золотая моя, дело было давнишнее, дъло позабытое... Случись-ка что — вспомнить развъ

онъ про себя съ Аксиньей Захаровной?..

— Вспомнить! — молвила Настя. — Безпрем'янно вспомнить и проститъ...

 Не таковъ человѣкъ, — отвѣтилъ Алексѣй. — Тутъ до бѣды нелолго.

— То какой быты?

- До кровавой обды, моя ненаглядная, до смертнаго убойства, — сказалъ Алексъй. — Гордъ и кичливъ Патапъ-отъ Максимычъ... Страшенъ!.. На погибель мнв твой родитель!.. Не снести его душк. чтобы дочь его любимая за нищимъ голышомъ была... Быть мнв отъ него убитому!.. Помяни мое слово, Настенька!...
- Пустое городишь. сухо отвітила Настя. Пграють же свадьбы уходомъ: не мы первыё, не мы и последніе... Да съ чего ты взяль это, голубчикъ?.. Тятенька вёдь не медвёдь какой... Да что пустое толковать!.. Дело кончено — раздумывать поздно, — ръшительно сказала Настя. — Вотъ тебъ кольцо. воть тебѣ и лента.

Сняла золотой перстень съ руки, вырвала изъ косы ленту и отдала Алексъю. Таковъ обычай передъ свальбами-самокрутками. Это нъчто въ родъ обрученья.

Медленно приняль Алексви свадебный даръ и. какъ во-

дится, поцъловалъ невъсту.

II поникъ Алексъй головою. Жалкій такой, растерянный

стоить передъ Настей.

- Это Фленъ Васильевнъ съ руки про самокрутки-то расписывать, — молвиль онъ: — а намъ съ тобой не приходится.

Шагь сдалала Настя впередь. Миновенно алымъ румянцемь всныхнуло лицо ея, чело нахмурилось, глаза загорълись.

— Не любишь ты меня!.. — отрывисто сказала она полушо-потомъ и вырвала изъ рукъ Алексия ленту и перстень.

 Настенька!.. Другъ ты мой сердечный!.. — умоляющимъ голосомъ заговорилъ Алексъй, взявъ за руку дъвушку. — Какое ты слово опять молвила!.. Я-то тебя не люблю!.. Отдай отдай ленту да колечко. отдай назадъ, моя ясынька, солнышко мое ненаглядное... Я не люблю?.. Да я за тебя и въ огонь и въ воду пойду...

— Въ водѣ глуо́око, въ огнѣ горячо, — съ усмѣшкой сказала Настасья Патаповна. — Берегись, молодець: потонешь, не

то сторищь.

Теб'є сміхи да издівки, а знала бы что на душі у меня!.. Какт бы відала, отчего боюсь я Патапа Максимыча, отчего денно и нощно стращусь гніва его, не сказала бы обиды такой... Погибели боюсь... — зачаль-было Алексій.
 Знаю, — перебила Настя. — Все знаю, что у парня на

— Знаю, — перебила Настя. — Все знаю, что у парня на умѣ: и хочется, и колется, и болить, и матушка не велить... Такъ, что ли?.. Нечего глазами-то хлопать, — правду сказала.

— Тышь свой обычай, смёйся, Настасья Патановна, а я говорю дёло.—переминаясь на мёстё, сказалъ Алексёй.—Безь родительскаго благословенья мнё тебя взять не приходится... А какъ я сунусь къ нему свататься?.. Вёдь отъ него погибель... Пришелъ бы я къ нему не голышомъ, а брякнулъ бы золотой казной. другія-бъ рёчи тогда отъ него услыхалъ...

— А гдѣ тебѣ добыть золотой казны? На большую дорогу. что ли, съ кистенемъ пойдешь, аль нечистому душу зало-

жишь? - желчно усмъхнулась Настя.

— Оборони Господи объ этомъ и помыслить. Обидно даже отъ тебя гакую рѣчь слышать мнь! — отвѣчаль Алексѣй. — Не каторжный я, не бѣглый варнакъ. Въ Бога тоже вѣрую, имѣю родителей — захочу-ль я ихъ старость срамить? Вотъ тебѣ Ипкола Святитель, ничего такого у меня на умѣ не бывало... А скажу словечко по тайности, только, смотри, не въ проносъ: въ одно ухо впусти, въ друго выпусти. Хочешь слушать тайную рѣчь мою?.. Не промолвишься?

— Не изъ таковскихъ, чтобы зря болгать. — небрежно от-

вътила Настя.

— Наслышанъ я. Настенька, что недалеко отъ нашихъ мъстовъ золото есть. — началъ Алексъй,

— Hy?..

— Выкопать можно его...

— Ну?..

 Столько можно нарыть, что первымъ богачомъ будешь, продолжалъ Алексъй.

— Кладъ, что ли? — спросила Настя.

— Не кладъ, а песокъ золотой въ землю разсыпанъ лежитъ.—шепталь Алексъй.—Миб показывали... Стуколовъ этотъ показывалъ, что съ Патаномъ Максимычемъ поъхалъ... За тъмъ они на Ветлугу и поъхали... Не проговорись только,

Христа ради, не погуби... Вотъ и думаю я— не пойти ли мнъ на Ветлугу... Накопавшн волота, пришелъ бы я къ Патапу Максимычу свататься...

— Въ нѣкоторомъ царствѣ, не въ нашемъ государствѣ, жилъ-былъ мужикъ, — перебила Настя, подхвативъ батистовый передникъ рукой и подбоченясь ею. — Прогноилась у того мужика на дому кровля, середь избы капель пошла. Напилилъ мужикъ драни, вырубилъ застръхи. конекъ вытесалъ — все припасъ кровлю перекрыть. И вздумалось туть ему ставить каменны палаты. Думаеть день, думаеть другой, много годовъ прошло, а онъ все думаетъ, откуда денегъ на палаты достать. Денегь не сыскаль, палать не построиль, дрань да застрѣхи погнили, а избенка развалилась... Хороша-ль моя сказочка, Алексѣй Трифонычъ?.. Ась?..

II. задорно пришуривъ горѣвшіе глазки, быстро кивнула Настя головой и птичкой порхнула въ боковушу. Алексѣй опѣшиль. Стоить да глядить, ровно глоткомь подавился.

Вдругь большая дверь быстро распахнулась. Ввалился пьяный Волкъ, растерзанный, растрепанный, все лицо въ синякахъ и рубцахъ съ запекшейся кровью, губы разбиты, глаза опухли, самъ весь въ грязи: по встыть статьямъ кабанкій завсеглатель.

— А! Дѣвушникъ-ушникъ!.. — крикнулъ онъ Алексѣю. — П

сюда забрался!.. Постой ты у меня, я те отпотчую.

 Молчать, пьяная рожа! — накинулся на него Алексъй. — Только слово пикни, до счерти разражу.

— Нечего грозиться-то. Ахъ, ты, анаеема!

Алекств хоттль-было схватить Никифора, но тотъ извернулся и бросился въ боковушу, куда убъжала Настя.

Въ дверяхъ боковуши стояла канонница Евпраксеюшка съ

пукомъ восковыхъ свъчей.

Залился веселымъ хохотомъ Никифоръ.

— Ай да приказчикъ!.. Да у тебя, видно, цѣлому скиту спуску нѣтъ... Намедни съ Фленушкой, теперь съ этой толстухой!.. То-то я слышу голоса: твой голось да чей-то девичій... Ха-ха-ха! Прилипчивъ же ты, парень, къ женскому полу!.. На такую рябую рожу и то польстился!.. Ну ничего, ничего, паренекъ: быль молодцу не покоръ, всяку дрянь къ себъ чаль, Богъ увидить, хорошеньку пошлеть.

— Постой ты у меня, кабацкая затычина!.. Я те упеку въ добро мъсто!.. — кричаль Алексъй. — Я затъмъ и къ хозяйкъ шель, чтобь про новыя твои проказы ей доложить... Кто пъгу-то кобылу въ Кошелевскомъ перелъскъ заръзалъ?.. Кто кобылью шкуру въ Захлыстинскомъ кабакъ заложилъ?.. А?.. — Нешто я?—съ наглостью отозвался Никифоръ.

— А нешто не ты? — наступая на него. закричалъ Алексъй.—Шкура-то у меня, а цъловальникъ налицо... Ахъ, ты, Волкъ этакій, прямой волкъ!..

Вышла на шумъ Аксинья Захаровна. Узнавъ о новомъ подвигѣ любезнаго братца, согласилась она съ Алексѣемъ, что его до пріѣзда Патапа Максимыча, на запоръ слѣдуетъ.

Такъ и сдълали. Заперъ Алексъй нареченнаго дядюшку во

мшенникъ на хлѣбъ на воду.

Новыя напасти, новыя печали съ того дня одолѣли Настю. Не чаяла она. что въ возлюбленномъ ея нѣтъ ни удальства молодецкаго ни смѣлой отваги. Гадала сокола поймать, пой-

мала стру утицу.

Дивомъ казалось ей. понять не могла. какъ это она вдругь съ Алексвемъ поладила. Въ самое то время, какъ сердце въ ней разгорвлось, когда гнъвомъ такъ и рвало душу ея, вдругъ ни съ того ни съ сего помирились, ровно допрежь того и ссоры никакой не бывало... Увидала слезы, услыхала рыданья — воскомъ растаяла. Не видывала до той поры она, ни отъ кого даже не слыхивала, чтобъ парни передъ дъвицами плакали, — а этотъ...

Думала прежде Настя, что Алеша ея ровно сказочный богатырь: и тѣломъ силенъ и душою могучъ, и что на цѣломъ свѣтѣ нѣтъ человѣка ему по плечу... И вдругь онъ плачетъ, рыдаетъ и, еще ничего не видя, труситъ Патапа Максимыча, какъ старая баба домового... Гдѣ же удаль молодецкая, гдѣ сила богатырская?.. Видно, у него только обличье сокольё, а душа-то воронья...

Упаль въ Настиныхъ глазахъ Алексъй!.. Жаль ей парня, но жаль какъ беззащитнаго ребенка, какъ калъку-старика... Плохъ онъ, думаетъ Настя. какъ же за такимъ замужемъ жить?.. Только жизнь волочить да маяться до гробовой доски.

Скучно ей, ждеть не дождется отца. Выпросплась бы къ больной теткъ и тамъ бы въ обители развъяла съ Фленушкой

госку свою. Опостылёль Настё домь родительскій.

Впдалась она послѣ того съ Алексѣемъ. Чуть не каждый день видалась, но эти свиданья непохожи были на первыя. Не кленлись тайныя бесѣды, не сходили съ устъ слова задушевныя... Сойдутся, разъ-другой поцѣлуются, перекинутъ нѣсколько словъ, глядь, и говорить больше не о чемъ. И поцѣлуи ужъ не такъ горячи и ласки не такъ страстны, какъ прежде бывали. Только и осталось приманчиваго, что тайна свиданій да тревожное опасенье, чтобъ кто не засталъ ихъ на

поцёлуё. Однажды сошла Настя въ подклёгъ къ Алексёю. Немножко поговорили и замолкли, а когда Алексей, обнявъ станъ Насти, припалъ къ ея плечу, она — зёвнула. Зачиналъ-было Алексей заводить рёчь, отчего боится онъ

Зачиналь-было Алексъй заводить ръчь, отчего боится онъ Патапа Максимыча, отчего такъ много сокрушается о гивът его... Настя слушать не захотъла. Такъ бывало не разъ и не два... Алексъй больше и говорить о томъ не зачиналъ.

Но какъ ни боится онъ Патапа Максимыча, а все-таки прежнюю думу лельсть, какъ бы жениться на богатой Насть. У нея въ сундукахъ добра счету ньть, а помретъ отецъ, половина всего имѣнья ей достанется... Другой такой невъсты ему не сыскать... Краше Настасыи Патаповны тоже ему не найти... Да что краса, что пригожество, не того надо молодцу, не о томъ его думы, заботы, не въ томъ тайныя его помышленья... Съ женина лица не воду пить, красота приглядчива, а приданыя денежки на всю жизнь пригодятся. А богатства Чапуриныхъ не перечесть, — живи, не тужи, — что ни день, то праздникъ... Одна бъда — сумътъ дъвку достать, какъ жену-то добыть?.. «Родитель-оть, Патапъ-отъ Максимычъ, — думаетъ Алексъй: — добръ до меня, ужъ такъ добръ, что не придумаешь, чъмъ угодить могъ ему, а все же онъ погибель моя... Заикнись ему про Настю, конскимъ хвостомъ пепелъ твой размететъ... Сохрани. Господи, отъ лютаго человъка и помилуй меня!..»

Спать ляжеть, во сив такіе же сны видятся. Воть сидить онъ въ своихъ каменныхъ палатахъ, все прибрано и все богато разукрашено... Несм'ятныя сокровища, людской почеть, домъ полная чаша, а подъ бокомъ жена-красавица, краше ся во всемъ свъть нътъ... Жить въ добръ да въ краснъ и во снахъ хорошо: тъшатъ Алексъя золотыя грезы, сладко бьется его сердце при видъ длиннаго роя сладкихъ призраковъ, обстунающихъ его со всъхъ сторонъ, и вдругъ неотвязная мысль о Чапуринъ, о погибели... Сонныя видънія мутятся, туманятся. все исчезаеть, и передъ очами Алексъя темной марой встаеть стращный образь разъяреннаго Патапа Максимыча. Какъ зарево ночного пожара пылаеть грозное лицо его, раскаленными угольями сверкають налитые кровью глаза, по локоть рукава засучены, въ рукъ дубина, а у ногъ окровавленная. едва дышащая Настя... Кругомъ убійцы толпится рабочій людь, ожидаеть хозяйскаго приказа... Грозный призракъ указываеть на полумертваго отъ страха Алексия, кричить: - «Давай его сюда: жилы вытяну, ремпей изъ спины накрою, въ своей крови онъ у меня захлебнется!...» Толка кидается на беззащитнаго, ножь блеснуль... И съ страшнымъ крикомъ просыпается Алексъй... Долго не можеть очнуться и опомнившись, спѣшно творитъ одно за другимъ крестныя знаменья...

Чуть не каждую ночь такіе тяжелые сны... ІІ западаеть на мысль Алексью: не спроста такіе сны видятся, то выціе сны, Богомъ они насылаются, ангелами приносятся, правду предсказывають... Вспоминаеть про первое свиданье съ Патапомъ Максимычемъ, вспоминаетъ, какъ тогда у него ровно кипяткомъ сердие обдало при взглядъ на будущаго хозяина, какъ ему что-то почудилось — не то беззвучный голось, не то мысль незванная, непрошенная... ІІ становится Алексъй день ото дня сумрачнъй, ходитъ унылый, отъ людей сторопится, иной разъ и по дълу какому слова отъ него не добьются. Заъли Лохматаго думы да страхи... Гдъ бы смълости взять, откуда-бъ набраться отваги?

«Эхъ, далось бы мнѣ это ветлужское золото! — думаеть онъ. — Другимъ бы тогда человъкомъ я сталь!.. Во всемъ довольство, обилье, ото всѣхъ почетъ и самъ себѣ господинъ, никого не боюсь!.. Иль другую бы дѣвицу, либо вдовушку подцѣпить вовремя, чтобъ у ней денежки водились свои, не родительскія... Тогда... Ну, тогда прости, прощай, Настасья Патаповна — не

поминай насъ лихомъ...»

Разь утромь, послѣ тревожных сновидѣній, вы подклѣть, возлѣ своей ооковуши, сидѣль Алексѣй, крѣпко задумавшись.

Подсёль къ нему старикъ Пантелей.

— Алексвюшка. — молвиль онъ: — послушай. родной, что скажу я тебв. Не посвтуй на меня, старика, не погнъвайся, кажись, будто творится съ тобой что-то пеладное. Всего инесть недвль ты у насъ живешь, а вёдь ровно изъ тебя другой парень сталь... Побывай у своихъ въ Поромовв, мать родная не признаеть тебя... Жалости подобно, какъ ты извелся... Хворь, что-ль, какая тебя одольла?

— Нътъ, Пантелей Прохорычъ, хвори нътъ у меня никакой. Такъ что-то... на душъ лежитъ... — отвъчалъ Алексъй. — Дума какая? — продолжалъ свой допросъ Пантелей.

— Охъ, Пантелей Прохорычъ! — вздохнулъ Лохматый. — Всъхъ монхъ думъ не передумать. Мало-ль заботы мнѣ. Люди мы разоренные, семья большая, родитель-батюшка совсъмъ хизнуль съ тѣхъ поръ, какъ Господь насъ горемъ посътилъ... Поневолъ крылья опустишь, поневолъ въ лицъ помутишься и сохнуть зачнешь: забота людей не краситъ, печаль не цвътитъ.

— Не о чемь тебѣ, Алексьюшка, много заботиться. Патапъ Максимычь не оставить тебя. Видишь самь, какъ онь возлюбиль тебя. Мнѣ даже на удивленье... Больше двадиати го-

довь у нихъ въ дому живу, а такое діло впервой вижу... О недостаткахъ не кручинься — не покинеть онъ въ нужді ни

тебя ни родителей, — уговариваль Пантелей Алексъя.

— Такъ-то оно такъ, Пантелей Прохорычъ, а все же гребтится мнѣ, — сказалъ на то Алексѣй. — Мало-ль что можеть быть впереди: и Патапъ Максимычъ смертный человѣкъ, тоже подъ Богомъ ходитъ... Ну какъ не станетъ его, тогда что!.. Опять же, какъ погляжу я на него, нравомъ-то больно крутенекъ онъ.

— Есть грышокъ, есть, — подтвердиль Пантелей. — Иной разъ ни съ того ни сего такъ разъярится, что хоть святыхъ

вонъ неси... Зато отходчивъ...

Какъ на грѣхъ чѣмъ не угодишь ему... Человѣкъ я маленькій, робкій... Боюсь я его, Пантелей Прохорычъ... Гроза

сильнаго аль богатаго нашему брату полсмерти.

— Не говори такъ, Алексъюшка, — гръхъ!.. — внушительно сказалъ ему Пантелей. — Коли жить хочешь по-Божьему, такъ бойся не богатаго грозы, а убогаго слезы... Самъ никого не обидинь, и тебя обидъть не попуститъ Господь.

— Знаю я это, сызмалу родители тому научили, — молвиль Алексъй: — а все же грозенъ и страшенъ Патапъ Максимычъ мнъ... Скажу по тайнъ, Пантелей Прохорычъ, въдь я тебя какъ родного люблю, знаю, худого отъ тебя мнъ не будетъ...

— Что же, что такое? — спросиль Пантелей, думая, что Але-

ксвії хочеть разсказывать ему про замыслы Стуколова.

Всталь Алексей съ лавки и зачаль ходить взадъ и впередъ по подклету.

— Тайная дума какая? — допытываль Пантелей: — можеть,

неладное дѣло затѣяно?

— Худыхъ дёлъ у меня не затёяно, — отвёчалъ Алексёй: — а тайныхъ думъ, тайныхъ страховъ довольно... Что тебё повёдаю, — продолжалъ онъ, становясь передъ Пантелеемъ: — никто доселё не знаетъ. Не говорилъ я про свои тайные страхи ни попу на духу, ни отцу съ матерью, ни другу, ни брату, ни родной сестрё... Тебё все разскажу... Какъ на ладонкъ раскрою... Разговори ты меня, Пантелей Прохорычъ, научи меня, пособи горю великому. Ты много на свътё живешь, много видалъ, еще больше того отъ людей слыхалъ... Исцёли мою скорбь душевную.

И, опершись руками на плечи Пантелея, опустиль Алексей

на грудь его пылающую голову.

— Чтой-то, парень? — дивился Пантелей. — Голова такъ и налитъ у тебя, а самъ причитаешь, ровно баба въ родахъ!... Никакъ слезу ронишь?... Очумътъ, что ли, ты, Алексъюшка!..

Въ порткахъ, чать, ходишь, не въ сарафант, какъ же тебъ рюмы-то распускать... А ты разсказывай, размазывай толкомъ,

что хотёль говорить.

— Видишь ли, Пантелей Прохорычъ, — собравшись съ силами, началь Алексѣй свою исповѣдь: — у отца съ матерью былъ я дитятко моленное-прошенное, первенцомъ родился, холили они меня, лельяли, никогда того и на умъ не вспадало ни мнъ ни имъ, чтобы приведось мнъ когда въ чужихъ людяхъ жить, не свои щи хлебать, чужимъ сугрьвомъ гръться, подъ чужой крышей спать... И во снё мнё такого не грезплось... Посётплъ Господь, обездолили насъ люди недобрые — довелось въ чужихъ людяхъ работы некать, — продолжалъ Алексъй. — Самъ посуди, Пантелей Прохорычь, каково было мив. какъ родитель посылаль насъ съ братишкой на чужіе хліба, къ чужимъ людямъ въ работники!.. Каково было слышать мив ночныя рыданія матушки!.. Она, сердечная, думала, что мы съ братомъ лежимъ сонные, да всю ночь-ноченскую просидела надъ нами, тихонько крестила насъ своей рученькой, кропила лица наши горючой слезой... Охъ, каково было горько тогда... Вздумать не могу!..

II крыпко обняль Алексый старика Пантелея.

— Йолно... не круши себя. — говорилъ Пантелей, гладя морщинистой рукой по кудрямъ Алексъя. — Не ропщи... Богъ все

къ добру строитъ: мы съ печалями, Онъ съ милостью.

— Не ропшу я на Господа. На Него возверзаю печали мон, — сказалъ, отпран глаза, Алексъй. — Но послушай, родной, что дальше-то было... Что было у меня на душѣ, какъ пошелъ я изъ дому, того разсказать не могу... Свъту не видъль я — солнышко высоко, а я ровно темной ночью брелъ... Не помню, какъ сюда доволокся... На умѣ было — хозяннъ каковъ? Дотолъ его я не видываль, а слуховъ много слыхаль: одни сказывають — добрый-предобрый, другіе говорять — нравомъ крутъ и лють какъ звърь...

— Мало ль промежъ людей ходитъ слуховъ? Сто лътъ живи,

всъхъ не переслушаешь, — сказалъ Пантелей.

— Прихожу я въ Осиповку, — продолжалъ Алексъй: — Патапъ Максимычь изъ токарии идеть... Какъ взглянуль я на него, сердце у меня такъ и захолонуло...

Грозёнъ показался? — спросиль Пантелей.

 Нѣть, — отвѣчалъ Алексѣй. — Свѣтелъ лицомъ и добръ. Только ласку да пріятство видёль я на лицё его, а какъ вскинулъ онъ на меня глазами, показались мнг его глаза родительскими: такіе любовные, такіе заботные. Подхожу къ нему... II тутъ... ровно шепнулъ мнѣ кто-то: «отъ сего человѣка погибель твоя». Такъ и говоритъ: «отъ сего человѣка погибель твоя». Откуда такое извъщеніе — не знаю.

— Отъ сряща бъса полуденнаго, — строго сказалъ Пантелей. — Его окаянное дъло, по всему видно. Отъ него и страхи нощные бывають, и вещь, во тьмъ преходящая, и стръла, летящая во дии... Ты, Алексъюшка, вражьему искущенью не поддавайся. Читай двинадцату канизму, а не то хоть одинъ исаломъ: «Живый въ помощи Вышняго», да молись преподобному Нифонту о прогнаніи лукавыхъ духовъ... И отступится отъ тебя бысъ полуденный... Это онъ шенталъ и теперь онъ же смущаетъ тебя... Гони его прочь — молись...

— Буду молиться, родной, сегодня-жъ зачну, — отвъчалъ Алексьй. — А не выйдеть у меня изъ головы то извыщение,

все-таки булу бояться Патапа Максимыча.

— А отъ страха передъ сильнымъ. слушай, что пользуетъ. сказалъ Пантелей. — Вихорево гивадо» видаль?

— Не знаю, что за «вихорево гибадо» такое — отвъчалъ

Алексѣй.

— На березѣ живеть, — сказалъ Пантелей. — Когда вихорь летить да кружить — это вътры небесные межь себя играють... Невъгласи, темные люди вруть, что вихорь — бъсовская свадьба, не върь тъмъ пустымь ръчамъ... Вътры идуть оть дуновенія устъ Божінхъ, какое же мѣсто врагу, гдѣ нграютъ они во славу Божію... Не смущайся — что сказывать стану — въ томъ нечисти бъсовской ни капли ньтъ... Когда вътры небесные вихрями играють предъ лицомъ Божінмъ, заигрывають они иной разъ и съ видимою тварію -- съ цвътами, съ травами, съ деревьями. Бываеть, что, пграя съ березой, завивають они клубомъ тонкія верхушки ея... Это и есть «вихорево гитало».

— Видаль я на березахъ такіе клубы, не зналь только.

отколь берутся они. — молвилъ Алексъй.

— Возьми ты это «вихорево гивздо», — продолжалъ Иантелей: — и носи его на себф, не снимаючи. Не убонныся тогда ни сильнаго, ни богатаго, ни князя, ни судіи, ни иной власти человъческой... Укръпится сердце твое, не одолжеть тебя ни страхъ ни боязнь... Да смотри, станешь то гивадо съ березы брать, станешь на себя вздывать — ділай все съ крестомъ да съ молитвой... Віздь это не ворожба, не колдовство... Читай третій исаломь царя Давыда, да какъ дойдешь до словъ: Не убоюся оть темъ людей окресть нападающихъ на мя». перекрестись и надівай на шею... Да чтобъ никто на тебь «вихорева тивзда» не видаль, не то вся сила его пропадеть, и станень робъть нуще прежняго. Лучше всего возьми ты самую середку гивада, зашей во что ни на есть и носи во славу Божію на кресть наузой »)... Носять еще отъ страха барсучью шерсть въ наузѣ, не дѣлай этого, го не отъ Бога. а отъ злого чарованья. Кто барсучью шерсть носитъ въ того человѣка дьяволъ намѣсто робости злобу къ людямъ вселяетъ. Казаки. что въ стары годы по Волгѣ разбоемъ ходили, всѣ барсучью шерсть на шеѣ носили, оттого и были на кровопролитіе немилостивы...

Внимательно слушаль Алексъй Пантелея и ръшиль сь того

же дня искать «вихорева гнѣзда».

Вдругь благодушное выраженіе лица Пантелея смѣнилось строгимъ, озабоченнымъ видомъ; повернуль онъ рѣчь на другос.

- А скажи-ка ты мий, Алексвюшка, не замвтно-ль у вастиего недобраго?.. Этоть проходимень, что у насъ гостиль, Стуколовь, что ли... Сдается мив, что онь каку-нибудь кашу у насъ завариль... Куда Патанъ-отъ Максимычь повхальсь нимь?
  - Въ Красну Рамень на мельницу, сказалъ Алексий.
- Не ври, парень по глазамъ вижу, что знаешь про ихнее дѣло... Ты же намедни и самъ шептался съ этимъ про-ходимцемъ... Да у тебя въ боковушѣ и Патанъ Максимычъ, отъ людей таясь съ нимъ говорилъ да съ этимъ острожникомъ Дюковымъ. Не можетъ быть. чтобъ не зналъ ты ихняго дѣла. Сказывай... Не ко вреду спрашиваю, а всѣмъ на пользу,

— Торговое дъло, Пантелей Прохорычъ. Про торговое дъло

вели разговоръ, — сказалъ Алексый.

— Даты, парень, хвостомъто не верти, истинную правду миб сказывай, — подхватиль Пантелей. — Торговое дёло!.. Мало-ль какихъ торговыхъ дёлъ на свётё бываеть — за ину торговлю чествують, за другую илетьми шлепають. Есть товары запревёдные, есть товары запретные, бывають товары опальные. Боюсь, не подбиль бы непутный шатунь нашего хозяина на запретное дёло... Опять же Дюковъ туть, а про этого молчанку по народу недобрая слава плеть. Гезъ малаго годъ въ остроге сидёль.

— Не все-жъ виноватые въ острогъ сидять, — замътиль Алексъй. — Говорится: «отъ сумы да отъ тюрьмы никто не

отрекайся»... Оправдали его.

— Такъ-то оно такъ, — сказалъ Пантелей: — а все-жъ недобрая слава сложилась про него...

Какая слава? — спросилъ Алексъй.

— Насчеть серебреца да золотца... — молвиль Пантелей; пристально глядя на Алексия.

Науза, пногда оберегъ -- привъска къ тъльному кресту, амулетъ.

— Золота? — вспыхнуль Алексьй. — Изъ какихъ мъстовъ?

— Песъ ихъ знаетъ, прости Господи, гдѣ они поганое дѣло свое стряпаютъ, на Ветлугѣ, что ли, — молвилъ Пантелей.

— На Ветлугъ?.. — смутился Алексъй. — Да они на Вет-

лугу и повхали.

— То-то и есть... А давеча говорилъ — въ Красну Рамень... Самъ знаю, что они на Ветлугѣ, а по какому дѣлу?.. По золотому?.. Такъ, что ли?.. — порывисто спрашивалъ Пантелей.

— Не наведи только погибели на меня, Пантелей Прохорычь, — отв'ячаль Алекс'ьй, побл'ёдн'явъ и дрожа вс'ёмъ т'ь-

...dwor

— Не на погибель веду, отъ погибели отвести хочу... Отвести тебя и хозяина, — заговорилъ Пантелей. — Живу я въ здёшнемъ домѣ, Алексѣюшка, двадцать годовъ слишкомъ, нѣтъ у меня ни роду ни племени, ни передо мной ни за мной нѣтъ никого — одинъ какъ перстъ... Патапа Максимыча и его домашнихъ за своихъ почитаю, за сродниковъ... Какъ же не убиваться мнѣ, какъ сердцемъ не болѣть, когда онъ въ неминучую бѣду лѣзетъ... Скажи мнѣ правду истиниую, не утай ничего, Алексѣюшка, авось поможетъ Господь бѣду отвести... Говори же, говори, Алексѣюшка, словечка не пророню никому.

— Почитаючи тебя зам'єсто отца, за твою ко мнів доброту и за пользительныя слова твои всю правду, какъ есть передъ Господомъ, открою тебі, — медленно заговорилъ въ конецъ смутившійся Алексій. — Такъ точно, по этому самому ділу,

по волоту то-есть, повхали они на Ветлугу.

— Ахти, Господи!.. Охъ, Владыка Милостивый!.. Что-жъ это будетъ такое?.. — заохалъ Пантелей. — И не грѣхъ тебѣ, Алексѣюшка, въ такое дѣло входить?.. Тебѣ бы хозяина поберечь... Мнѣ бы хоть, что ли, сказалъ... Ахъ, ты, Господи, Царю Иебесный!.. Такъ впрямь на золото поѣхали?

— Да что-жъ туть неладнаго, Пантелей Прохорычъ? — спросилъ Алексъй. — Въ толкъ не могу я принять, какая

бѣда туть по-твоему...

— Діло-то какое!.. — отвіталь Пантелей. — Самь дьяволь этого шатуна съ острожникомъ подослаль смущать Патапа Максимыча, на погибель вести его... Ахъ, ты, Господи, Господи!.. Что же нашъ-отъ сказаль, какъ зачали они манить его на то діло?

— Сначала не соглашался, потомъ ръшился. Выгодное, го-

ворить, дёло... — отвёчаль Алексей.

— Выгодное дёло!.. Выгодное дёло!.. — говорилъ, покачивая головой, старикъ. — Да за это выгодное дёло въ прежни годы, при старыхъ царяхъ, горячимъ оловомъ горла заливали... Нонъ

хоша того не дълають, а все-жъ не бархатомъ спину на площади гладятъ...

— Что ты, Пантелей Прохорычъ?.. Господь съ тобой!.. — сказалъ удивленный Алексъй. — Да ты про какое дъло раз-

умъешь?

— Извъстно, про какое!.. За что Дюковъ-отъ въ острогъ сидълъ?.. Увернулся, собачій сынъ, отъ Сибири да, видно, опять за стары промыслы... Опять фальшивы деньги ковать.

— Окстись, Пантелей Прохорычъ!.. Чтой-то ты? — воскликнулъ Алексъй. — Каки фальшивы деньги? Поъхали они золотой песокъ досматривать... На Ветлугъ, слышь, золото въ

земль родится... Копать его думають...

— Знаемъ мы, какое золото на Ветлугѣ родится, — отвъчалъ Пантелей. — Тамъ, Алексѣюшка, все родится: и мягкое золото, и цѣлковики, въ подпольѣ работанные, и бумажки-красноярки, своей самодѣльщины... Издавна на Ветлугѣ живутъ тѣмъ промысломъ... Охъ ужъ мнѣ эти треклятые проходимцы!.. На осинѣ бы имъ висѣть — поди-ка ты, какъ отуманили они окаянные нашего хозяина.

 Самъ видёлъ я ветлужскій золотой песокъ — Стуколовъ показывалъ. Какъ есть заправское золото, — сказалъ Алексей.

— Знаемъ мы, знаемъ это золото, — молвилъ Пантелей. — Изъ него-то мягкую деньгу и куютъ. Охъ, этотъ лодыръ \*) Стуколовъ!.. Недаромъ, только взглянулъ я ему въ рожу-то, сердце у меня повернулосъ... Вотъ этотъ человѣкъ такъ ужъ истинно на погибель...

Долго убъждаль Алексвя старикъ Пантелей и самому отстать отъ опаснаго дъла и Патаца Максимыча разговаривать.

Не разъ возобновлялся у нихъ разговоръ объ этомъ, и сердечными, задушевными словами Пантелея убъдился Алексъй, что затъянное ветлужское дъло чъмъ-то не чисто... Про Стуколова, пропадавшаго такъ долго безъ въсти, такъ они и ръшили, что не по дальнимъ мъстамъ, не по чужимъ государствамъ онъ странствовалъ, а, должно-быть, за фальшиву монету сосланъ былъ на каторгу и отгуда бъжалъ.

— Гляди ему въ лобъ-отъ, — говорилъ Цантелей: — не знать ли, какъ палачъ его на торгу желѣзными губами цѣловалъ.

## Глава седьмая.

На шестой недълъ Великаго поста Патапъ Максимычъ домой воротился. Только - что послыщался поъздъ саней его, настежь распахнулись ворота широкаго двора, и въ домъ все

<sup>\*)</sup> Лодырь — шатающійся плуть, бездѣльникъ.

пришло въ движеніе. Дёло было въ сумерки. Толстая Матренушка суетливо зажигала свёчи въ переднихъ горницахъ: Евираксеюшка, бросивъ молебные каноны, кинулась въ стряпущую съ самоваромъ; Аксинья Захаровна заметалась изъ угла въ уголъ, выбъжала изъ свътлицы Настя, и, лъниво переваливаясь съ ноги на ногу какъ утка, выплывала полусонная Параша. Чинъ чиномъ: помолился Патапъ Максимычъ передъ иконами и промолвилъ семейнымъ: «здравствуйте», предоставивъ женъ и дочерямъ раздъвать его. Аксинья Захаровна кушакъ развязывала, Настя съ Парашей шубу снимали. Раздъвшись, сталъ Патапъ Максимычъ цъловать сначала жену, потомъ дочерей по старшинству. Все по-писанному, по-наученному, по уставному.

— По добру ли по здорову ли безъ меня поживали? — спра-шивать онъ, садясь на диванъ и предоставивъ дочерямъ стаскивать съ ногъ его дорожные валеные сапоги.

— Все слава Богу, — отвъчала Аксинья Захаровна. — Ждали мы тебя, ждали и ждать перестали... Придумать не могли, куда запропастился. Откуда теперь?
— Изъ Городца, — отвъчалъ Патапъ Максимычъ. — Ве-

чоръ въ Городцѣ видѣлъ Матвѣя Корягу... Зазнался въ попахъ... А ты бы, Захаровна, чайку поскорве вельла собрать.
— Тотчасъ, тотчасъ, Максимычъ, — захлопотала она: — ми-

гомъ посиветъ... А вамъ бы, дввки, накрыть покамвстъ столъ-отъ да посуду поставить бы... Что безъ двла-то глаза

Всъ принялись за работу.

- Песъ его знаеть, какъ и въ попы-то попалъ, - продолжаль Патапъ Максимычь. — Въ Городцѣ нонѣ мало въ Ко-рягу вѣрують и во все это австрійское священство... Такъ я полагаю, что это все московскихъ тузовъ одна пустая выдумка... Архіереевъ какихъ-то, песъ ихъ знаетъ, насвятили! Намъ бы хоть немудренаго попика, да бъглаго, и тъмъ бы довольны остались. А они архіерея!.. Блажь одна — съ жиру обсятся... Чего намъ съ архіереями-то делать?.. Святости, что ли, прибудеть отъ техъ, грешить меньше станемъ, что ли?.. Какъ же!.. По нашимъ мъстамъ московская затъйка въ ходъ не пойдеть... Завелся воть Коряга, полугода не прошло, оть часовни ему отказъ какъ шестъ... у Войлошниковыхъ теперь на дому службу справляютъ... Тѣ пока принимаютъ, ну и пусть ихъ... А намъ бы въ Городецку часовню бъглепькаго... Съ бъглымъ - то невпримъръ поваднъе... Перво дъло, безъ просыпу пьянъ: хошь веревку вей изъ иего, хошь щену щепай... Другое дъло — страху въ немъ больше, послушанія... А Коряга и вей, слышь, эти австрійскіе— капли въ ротъ не беруть— зато гордыбачить зачали... «У меня-де свой епископъ, не вы, говоритъ, мужики, онъ мнѣ указъ...» И задали мы Корягь указъ: вонъ изъ часовни, чтобъ духа его не было!.. Ну ихъ къ шуту совсѣмъ!..

— Какъ же мы Страшную-то да Пасху безъ попа будемъ? —

унылымъ голосомъ спросила у мужа Аксинья Захаровна. — А Евпраксея-то чѣмъ не попъ?.. Не справитъ развъ? Чѣмъ она плоше Коряги?.. Дѣла своего мастерица, всяку службу не хуже попа сваляетъ... Опять же теперь у насъ въ дому двъ подпѣвалы, — сказалъ Патапъ Максимычъ, указывая на дочерей. — Вели-ка, Настасья, Алексъя ко мнъ кликнуть. Что нейдетъ до сей поры?

Настя чуть-чуть вспыхнула. Аксинья Захаровна отвътила

мужу:

— Дома нѣтъ его, Максимычъ. Давеча говорилъ: надо ему въ Марково да въ Березовку зачѣмъ-то съѣздить...

— Ну, инъ ладно. — сказалъ Патапъ Максимычъ и зѣвичлъ,

сидя въ креслахъ. Дорога притомила его.

А встрѣча была что-то непохожа на прежнія. Не прыгають дочери кругомъ отда; не запгрывають съ нимъ утѣшными словами. Аксинья Захаровна вздыхаеть, глядить исподлобья... Самъ Патапъ Максимычъ то и дѣло зѣваеть и чаемъ торопитъ...

Матушка у насъ захворала, — подгорюнясь, молвида

Аксинья Захаровна.

Что? — равнодушно спросиль Патапъ Максимычъ.

— Матушка Манеоа больнешенька. — повторила Аксинья Захаровна.

— Нешто спасёной душт! Не помреть — отдышится! — отозвался Патапъ Максимычъ. — Стараго лъсу кочерга! Скри-

пить, трещить, не сломится.

— Нъть, Максимычь, не говори, — молвила Аксинья Захаровна. — Совсъмъ помираеть, лежить о́езъ памяти... А Марья-то Гавриловна!.. Гръховодница этакая, — промолвила старушка, всхлипывая. — Передъ смертью-то старицу поганить вздумала: лъкарь въ Комаровъ живеть, лъчить матушку-то.

— Дѣло не худое, — молвилъ Патапъ Максимычъ. — Дѣкарь больше вашей сестры разумбетъ... — И, немного помол-

чавъ, прибавилъ: — Спосылать бы туда, что тамъ?

— II то я три раза Пантелея въ обитель-то гоняла, — молвила Аксинья Захаровна. — На прошлой недълв въ последний разъ посылала: плоха, говоритъ, ровно свъча таетъ, ни рученькой ни ноженькой двинутъ не можетъ.

— Кто возл'в нея? — спросыль Патапъ Максимычь.

— Кому быть? — отвътила Аксинья Захаровна: — знамо,

дѣло обительское.

— Что смыслять эти обительскія! — съ досадой молвиль Натапъ Максимычъ. — Дура на дурф, напередъ смерти всякаго уморятъ... А эта егоза Фленушка поди, чать, плящеть да скачетъ теперь безъ призора-то... Лъкарь развъ, да не сидитъ же онъ день и ночь у одра болящей.

— Не грѣши на Фленушку, Максимычъ, — заступилась Аксинья Захаровна.—Дѣвка съ печали совсѣмъ ума рѣшилась!.. Самъ посуди, каково ей будетъ житье безъ матушки?.. Куда

нойдеть? Гдв голову приклонить?

— Гм-да! — промычалъ Патапъ Максимычъ.

— Возлѣ матушки больше Марья Гавриловна, —проговорила Аксинья Захаровна. — Всю обитель подъ ноготь подогнула... Мать Софію изъ кельи вытурила, ключи отобрала, другихъ старицъ къ болящей тоже не пускаетъ...

— II умно дълаетъ, — ръшилъ Патапъ Максимычъ. — Спа-

сибо!.. Хоть она толкомъ позаботилась.

— Я было-вздумала, Максимычъ... — робко, нерѣшительно проговорила Аксинья Захаровна.

— Чего еще? — спросиль Патапъ Максимычь, глядя въ

сторону.

— Да вотъ Настя пристаетъ: отпусти да отпусти ее за матушкой поводиться.

— Ну? — спросиль Патанъ Максимычъ, поворотивъ къ женЪ

голову.

— Не посмѣла, батька, безъ тебя,—едва пропищала Аксинья

Захаровна.

— Еще бы посивла!—молвилъ Патанъ Максимычъ.—Прасковья, сползи въ подклътъ, долго-ль еще самовару-то ждать?

Параша пошла поспъшнъй обыкновеннаго. Прыти прибыло, видитъ, что отецъ не то въ сердцахъ, не то въ досадъ,

аль просто недобрый стихъ нашелъ на него.

— Отпусти ты меня, тятенька, — тихо заговорила Настя, подойдя къ отцу и наклоня голову на плечо его. — Походила-бъ я за тетенькой и, если будеть на то воля Божія, закрыла-бъ ей глаза на вѣчный покой... Безъ родныхъ вѣдь лежитъ, одна-одинешенька, кругомъ чужіе.

— Подумать надо, — сказаль Патапъ Максимычь, слегка отводя рукой Настю. — Ну, воть и самоваръ! Принеси-ка, Настя, тамъ на окнъ у меня коньяку бутылка стояла, пун-

шику выпить съ дороги-то...

Выкушалъ Патапъ Максимычъ чашечку, выкушалъ другую, третью... Сталъ веселъй, разговорчивъй.

— Воть и отогрълся, — молвиль онъ. — Налей-ка еще, Настенька. А знаешь ли, старуха? Въдь меня на Львовъ день волки чуть не заъли!

— Полно ты!.. — всплеснувъ руками, воскликнула Аксинья

Захаровна.

- Совсвит было-повли и лошадей и насъ всвхъ, сказывалъ Патанъ Максимычъ. Сродясь столь великой стаи не видывалъ. Лѣсомъ вхали. и набралось этого звврья вудимо-чевидимо, не одна сотня, поди, набѣжала. Мы на мѣстѣ стали... Впередъ вхать страшно разорвутъ... А волки кругомъ такъ и рышутъ, такъ и прядаютъ, да сядутъ передъ нами и, глядя на насъ, зубами такъ и щелкаютъ... Думалось, совсвиъ конецъ пришелъ...
- Какъ же отбились-то, какъ вамъ Господь помогъ?—спросила поблёднёвшая отъ мысли объ опасности мужа Аксинья

Захаровна.

— Отобьешься туть!.. Какъ же!.. — возразиль Патапъ Макеимычь. —Тутъ на каждаго изъ насъ, можетъ, десятка по два звърья-то было... Стуколову спасибо — надоумилъ огонь разложить... Обложились кострами. На огонь звърь нейдетъ — боится.

— Дай Богь здоровья Якиму, какъ, бишь, его. Прохорычъ, что ли, — набожно перекрестясь, сказала Аксинья Захаровна. — Какъ ему отъ всякаго зла обороны не знать!.. Всъ страны произошелъ, всякихъ дъловъ наглядълся, всего натериълся.

— Мошенникъ! — сквозь зубы промолвилъ Патапъ Макси-

мычъ.

II жена и дочери смолкли, увидя, что онъ опять нахмурился.

Мало погодя Аксинья Захаровна спросила его:

— Чѣмъ же мошенникъ онъ-отъ? Кажись бы, добрый человѣкъ... Отъ писанія свѣдущій, постный, смиренный... Много золъ ради вѣры Христовой претерпѣлъ.

— Можетъ, и кнутомъ дранъ, только не за Христа, — съ

досадой молвиль Патапъ Максимычъ.

— Какъ такъ, Максимычъ? — придвигаясь къ мужу, спро-

сила Аксинья Захаровна.

— Не твоего ума дѣло, — отрѣзалъ Патапъ Максимычъ. — У меня про Якимку слова никто не моги сказать... Помину чтобъ про него не было... Ни дома межъ себя ни вълюдяхъ никто заикаться не смѣй...

Никто ни звука... Замолкъ и Патапъ Максимычъ.

— Да, съвли-бъ меня волки, некому бы и гостинцевъ изъ городу вамъ привезти, — черезъ нъсколько минутъ ласково молвилъ Патапъ Максимычъ. — Дъвки!.. тащите чемоданъ, что

съ мъдными гвоздями... Живъй у меня... Не то осерчаю и гостинцевъ не дамъ.

Дочери побъжали, хоть это и не больно привычно было об-

льнившейся дома Парашь.

— Пора бы дівокъ-то подъ вінець, —молвиль Патапъ Максимычь, оставшись вдвоемь съ женой. — У Прасковы пускай глаза жиромъ заплыли, не вдругъ распознаещь, что въ нихъ написано, а погляди-ка на Настю... Мужа такъ и просить! Поди, чай, спить и видитъ...

— Да чтой-то съ ума, что ли, ты сошелъ, Максимычъ? На родныхъ дочерей что плететъ, -- вскрикнула Аксинья Захаровна.

— Житейское дёло, Аксинья Захаровна, — ухмыляясь, мол-вилъ Патапъ Максимычъ. — Не клюковный сокъ кровь въ дёвкё ходить. Про себя вспомни-ка, какова въ ея годы была. Тоже девятнадцатый шель, какъ со мной сошлась?

 Тъфу! — плюнула чуть не въ самого Патана Максимыча Аксинья Захаровна. — Безстыжій!.. Поминать вздумаль!..

Патанъ Максимычъ только улыбался.

— A ты слушай-ка, Захаровна, — молвиль онь: — насчеть Настасын я кое-что вздумалъ...

- Сивжковъ, что-ль, опять:.. Чужимъ людямъ жену наги-

шомъ казать? — спросила Аксинья Захаровна.

- Ну его къ шуту, твоего Снѣжкова! отвѣтилъ Патапъ **Максимычъ**
- Не мой, батюшка, не мой, твое сокровище, твое изобрътенье! скороговоркой затростила Аксинья Захаровна. Не вали съ больной головы на здоровую!.. Я бы такого скомороха и на глаза къ себъ близко не пустила... Твое, Максимычь, было желанье, твоимь гостемь гостиль.
  — Заверещала!.. Молчи, дело хочу говорить,—молвиль Па-

танъ Максимычъ, но, замътивъ, что лочери ташатъ чемоданъ,

смолкъ.

Послъ, — сказалъ онъ женъ.

Чемоданъ вскрыли. Патапъ Максимычъ вынулъ свертокъ

и, подавая Аксинь Захаровн в. молвиль:

- Это тебъ, сударыня ты моя Аксинья Захаровна, для Христова праздника... Да смотри, шей скорби, поторанливайся... Не вздънешь этого сарафана въ Свътло Воскресенье, и христосоваться не стану. Стой утреню въ этомъ самомъ сарафанв. Вотъ тебъ сказъ...
- Куда мић старухћ такую одёжу носить! молвила обрадованная Аксинья Захаровна, развертывая кусокъ толсгой, добротной, темно-коричневой шелковой матеріи. Мит бы пора ужъ на саванъ готовить.

— Не смёй помпрать!.. — топнувъ ногой, весело крикнулъ Чапуринъ. — Прежде двё дюжины такихъ сарафановъ въ клочья износи, потомъ помпрай, коли хочень.

— Ужъ и двъ дюжины!—улыбаясь, отвътила Аксинья Захаровна. — Не многонько-ль будеть, Максимычъ?.. Годы мои

тоже немалые!..

— А это вамъ, красны дъвицы, —говорилъ Патапъ Максимычъ, подавая дочерямъ по свертку съ шелковыми матеріями. — А вотъ еще подарки... Ихъ теперь только покажу, а дамъ, какъ христосоваться станемъ.

И открыль коробку, гдѣ лежали сахарныя пасхальныя яйца. Качая головой, Аксинья Захаровна разсматривала ихъ...

Вдругъ сердито вскрикнула на мужа:

— Выкинь, выкинь!.. Ахъ, ты, старый грѣховодникъ!.. Ахъ, ты, окаянный!.. Выбрось сейчасъ же да вымой руки-то!.. Ишь каку погань привезъ!... Это что?.. Четвероконечный!.. А?.. Не видалъ?.. Гдѣ глаза-то были?.. Чтобы духу его въ нашемъ домѣ не было... Еретицкими яйцами христосоваться вздумалъ!.. Развѣ можно ихъ въ моленну внести?.. Выбрось, сейчасъ же выкинь на дворъ!.. Экъ обмірщился, экъ до чего дошелъ!

Патапъ Максимычъ не возражалъ. Нельзя... Изстари повелось по вёрё баб'в порядки блюсти. Онъ только отшучивался и кончилъ тёмъ, что въ мелкія крошки раздробилъ привезенные подарки.

— Ишь грозная какая у васъ мать-та...—шутливо молвилъ онъ дочерямъ. — Ну, прости, Христа ради, Захаровна, не доглядълъ... Право слово, не доглядълъ, — сказалъ онъ женъ.

— То-то не доглядёль. — ворчала Аксинья Захаровна. — Ты такого, батька, натащишь, что послё семеро поновъ домъотъ не пересвятять... Аль не знаешь про Кирьяка преподобнаго?

— Какого тамъ еще Кирьяка? — зъвнулъ Патапъ Макси-

мычь, надобдать стала ему благочестивая ругань жены.

— Бысть инокъ Киріакъ, — протяжно и съ распѣвомъ, по обычаю старообрядскихъ чтецовъ. зачала Аксинья Захаровна: — подвигомъ добрымъ подвизался, праведенъ же бѣ и благоговѣинъ. И восхотѣ Пресвятая Богородица въ келію къ преподобному внити, обаче не вниде. Преподобный же Киріакъ паде ницъ и моли Владычицу, да внидетъ въ келію. Она же отвѣща ему: «не могу. старче, къ тебѣ внити, поне бо еретическая книга въ келіи твоей лежитъ»... Видишь ли, безумный ты этакій!.. Отъ книги отъ одной не вошла Богородица къ Киріаку, а ты чего натащилъ?.. Поди, поди, вымой руки-то!

— Да полно-жъ тебъ! Въдь ужъ раздробилъ, чего еще тростить-то? — сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Руки вымой, — настанвала Аксинья Захаровна. — Сейчасъ мой... Ири мнь — чтобъ я видьла!.. Настасья! Принеси отцу

руки мыть.

Настя принесла умывальникъ и полотенце. Нечего дълать, пришлось Патану Максимычу смывать съ рукъ великое свое прегрѣшенье.

Аксинья Захаровна, на радости, что выпаль на ея долю часъ воли и власти, хотъла-было продолжать свои сказанья, но вошель Алексій.

- Здорово, Алекстюшка, - сказалъ, здороваясь съ нимъ, Патапъ Максимычъ. — Что?.. Какъ у насъ?... Все ли благо-

?онрукоп

— Все, слава Богу, Патапъ Максимычъ, — отвъчалъ приказчикъ. — Посуду докрасили и по сортамъ почитай всю разобрали. Малости теперь не хватасть; нарочно для того въ Березовку вздиль. Завтра объщались все предоставить. Къ Страстной вашабашимъ. Вся работа будетъ сполна.

- Съ послъзавтраго горянщину помаленьку надо въ Городецъ подвозить, — сказаль Патанъ Максимычь. — По всёмъ примьтамъ, нынъшній годъ Волга рано пройдетъ. Наледь \*)

конямь по брюхо... Кого бы послать съ обозомъ-то?

— Да я, коли угодно, събздиль бы, -- отвъчаль Алексъй. — Тебя въ ино мъсто надо посылать, —Маркела развъ?

— Что-жь, Маркель работникь хорошій, усердный. Кажись,

ему можно повърить, — отозвался Алексъй. — Маркела и пошлемь, — ръшилъ Патапъ Максимычъ. — Ступайте однако вы по мъстамъ, — прибавиль онъ, обращаясь къ женъ и дочерямъ.

Тѣ вышли.

 Послушай-ка, Алексѣюшка, — тихимъ голосомъ повелъ рьчь Патапъ Максимычъ. — Ты это должднъ понимать, что я возлюбилъ тебя и довъріе къ тебъ имъю большое. Понимаешь ты это. аль нътъ?

Алексъй всталь и, низко кланяясь, проговорилъ:

- Какъ мив не понимать того, Патапъ Максимычъ? Потому, какъ Богъ, такъ и вы... И призрѣли меня и все такое...

Вспоминаль онъ про «погибель» и путался маленько въ ръчахъ, не зная, куда клонитъ слова свои Патапъ Максимычъ.

— Садись. Нечего кланяться-то, —молвиль хозяннъ. —Вижу,

<sup>\*)</sup> Вешняя вода, поверхъ рѣчного льду.

парень ты смирный, умный, руки золотыя. Для того самаго довёріе и показываю... Понимай ты это и чувствуй, потому что я какъ есть по любви... Это ты должонъ чувствовать... Должонъ ли?.. А?..

— Я, Патапъ Максимычъ, чувствую... Какъ же мнѣ не чув-

ствовать! Не чурбанъ же я какой!...

— II чувствуй... Должонъ чувствовать, что хозяннъ возлюбилъ... Понимай... Ну, да теперь не про то хочу разговаривать... Вотъ что... Только сохрани тебя Господи и помилуй, коли ръчи мон въ люди вынесешь!..

— Помилуйте, Патапъ Максимычъ. Какъ это возможно?..—

молвилъ Алексей, робко взглядывая на хозянна.

— Быль я на Ветлугв-то, — понизивъ голосъ, сказаль Патапъ Максимычъ. — Мошенники!

— Кто-съ?—вполголоса спросилъ Алексъй.

— И Стуколовъ и Дюковъ... Всѣ... Висѣлицы имъ мало!

— Это такъ точно, Патапъ Максимычъ... Дюковъ даже въ остротъ сидълъ.

- Знаю, что сидѣлъ, молвилъ Патапъ Максимычъ. Это бы не бѣда: оправдался, значитъ, оправился и дѣло съ концомъ. А тутъ на повѣрку дѣло-то другое вышло: они, проходимцы, тѣмъ золотомъ въ бѣду насъ впутать хотѣли... Да.
- Это такъ точно-съ. И то я вашего прівзду дожидался, чтобы сказать про ихніе умыслы, Патапь Максимычъ. Доподлинно узналь, что на Ветлугѣ они фальшивы деньги работають.
- Кто сказалъ? пристально взглянувъ на Алексъя, спросилъ Патапъ Максимычъ.
  - Пантелей Прохорычь говориль, отвычаль Алексый.
- Пантелей? Онъ отъ кого провъдалъ?—спросилъ Патапъ Максимычъ. Глаза его засверкали.
- Не могу знать, опустя глаза, отвъчалъ Алексѣй. Сами спросите!

— Кликни ero! — сказалъ Натапъ Максимычъ и, вскочивъ со стула, быстро зашагалъ взадъ и впередъ по горницѣ.

«И Алексъй знаетъ, и Пантелей знаетъ... этакъ, пожалуй, въ огласку пойдетъ, думалъ онъ. А народъ нонъ непостоянный, разомъ наплетутъ... О, чтобъ тя въ нитку вытянуть, шатунъ проклятый!.. Напрасно вздумали мы съ Сергъемъ Андреичемъ выводить ихъ на свъжую воду, напрасно и Дюкову деньги я далъ. Наплевать бы на нихъ, на всъ ихнія затъйки — одинъ бы конецъ... А прівхали-бъ опять, такъ милости просимъ мимо вороть щи хлебать!..»

-- Здорово, Прохорычь, -- сказаль онъ вошедшему съ Алексвемъ Пантелею. — Какъ живется-можется?...

— Пеньшимъ помаленьку, батюшка Патапъ Максимычъ, --

отвѣчалъ старикъ. — Ты по добру-ль по здорову ли съѣздилъ? — Слава Богу, — отвѣчалъ Патанъ Максимычъ. — Садись-ка н ты; чего стоять-то?

Усвлись. Патапъ Максимычъ, пристально глядя на Пантелея: спросилъ:

— Ты что Алексью про Стуколова съ Дюковымъ разсказывалъ

 — Нехорошіе они люди, Патапъ Максимычъ, вотъ что, сказалъ Пантелей. — Алексвюшкв молвиль и тебв не потаюсь не стать бы тебь съ такими лодырями знаться... Право слово. Какъ передъ Богомъ, такъ и передъ твоей милостью.

— А ты толкомъ говори, рѣчь-то не заворачивай!.. Зачъмъ они нехорошіе люди? Что примътиль за ними? — спрашиваль

Патапъ Максимычъ.

- Самому мит гдв примъчать?.. А по людямъ говоръ нехорошъ ходитъ, — отвъчалъ Пантелей. — Кого ни спроси, всякъ про Дюкова скажеть, что въкъ свой на воровскихъ дълахъ стоитъ.
- На какихъ же такихъ воровскихъ дѣлахъ? спросилъ Патапъ Максимычъ.
- . Да хоша-бъ насчеть фальшивыхъ денегъ, отвъчалъ Пантелей. — Ты думаешь, напрасно онъ въ острогъто сидълъ?.. Какъ же!.. Зачьмъ бы ему кажду недьлю на Ветлугу таскаться?.. За какими дёлами?.. Ветлуга знамо какая сторона: тамъ по лъсамъ кто спасается, а кто денежку печатаетъ...

— Спрашиваю я, кто про это тебѣ сказываль?.. Какой человъкъ?.. Стоящій ли? — приставаль къ Пантелею Патанъ Ма-

ксимычъ.

— Всв говорять, кого ни спроси, — отвъчаль Пантелей. — По здёшнимъ мъстамъ еще мало Дюкова знаютъ, а поъзжайка въ городъ либо къ Баки, каждый парнишка на него пальцемъ тебъ укажетъ и «каторжнымъ» обзоветъ.

— Гм!.. Что-жъ ты мнь прежде о томъ не довель? — спро-

силъ Патапъ Максимычъ.

— Прежде что не довель?.. — усмъхнулся старикъ. — А какъ мнъ было доводить-то тебъ?.. Когда гостили они, приступу къ тебъ не было... Хорошо въдь съ тобой калякать, какъ добрый стихъ на тебя нападеть, а въ ино время всякъ отъ тебя норовить подальше... Самъ знаешь, каковъ бываешь... Опять же ты съ ними взапертяхъ все сидълъ. Какъ-же-бъ я до тебя довель?..

— Затвердила сорока Якова! — нерервалъ Пантелея Па-

тапъ Максимычъ. — Про Стуколова что знаешь?

— Мошенникъ онъ, либо цѣлый разбойникъ, вотъ что я про него знаю. Недаромъ про Сибирь все расписываетъ... Не съ каторги-ль и къ намъ объявился?.. Погляди-ка на него хорошенько, рожа-то самая анаоемская.

Ничего больше не добился Патапъ Максимычъ. Но его то поразило, что Колышкинъ съ Пантелеемъ, другь друга не зная,

оба въ одно слово: что одинъ, то и другой.

Оставшись съ глазу на глазъ съ Алексвемъ. Патапъ Максимычъ подробно разсказалъ ему про свои похожденья во время повздки: и про Силантья лукерынскаго, какъ тотъ ему золотой песокъ продавалъ, и про Колышкина, какъ онъ его испробовалъ, и про Стуколова съ Дюковымъ, какъ они разругали Силантья за лишнія его слова. Сказалъ Патапъ Максимычъ и про отца Михаила, прибавивъ, что мошенники и такого Божьяго человъка, какъ видно, хотятъ оплести.

— Воть что я вздумаль, Алексьюшка. Управимся съ горяншиной, отпразднуемъ праздникъ, пошлю я тебя въ путь-дорогу. Повдешь ты спервоначалу въ Комаровъ, тамъ сестра у меня захворала, свезещь письмецо Марь в Гаврилови Масляниковой, купеческая вдова тамъ у нихъ проживаетъ. Отдавши ей письмо, поъзжай ты на Ветлугу въ Красноярскій скитъ, посылочку туда свезешь къ отцу Михаилу да поговоришь съ нимъ насчетъ этого дъла... Ты у него сначала умненько новыпытай про Стуколова, старикъ онъ простой, разскажеть, что знаеть. А потомъ и молви ему, что хотя, моль, песокъ и добротенъ, и Патапъ-де Максимычъ хотя Дюкову деньги и выдаль, однакожь. моль, все-таки сумнъвается, потому что неладные слухи пошли... А насчеть фальшивыхъ денегь не сразу говори, сперва умненько словечко закинь да и послушай, что старецъ станетъ отвъчать... Коли въ примъту будеть тебь, что ничего онь не выдаеть, мольи: «Жальеть моль тебя Патапъ Максимычъ, боится, чтобъ къ отвъту тебя не довели. Въ городу, молъ. Зубкова купца — въ острогъ за фальшивыя деньги посадили, а доставиль-де ему тъ воровскія деньги незнакомый молодець, сказался Красноярского скита послушникомъ...» А Стуколова застанешь въ скиту, лишняго съ нимъ не говори... Ла тебя учить нечего, парень ты смышленый, догадливый... Вотъ еще что!.. Будучи въ скиту. огляди ты все хозяйство отца Михаила, онъ тебъ все покажеть, я ужъ ему наказываль, чтобы все показаль... Есть, паренекъ. чему поучиться... Поучись. Алексъюшка, впередъ пригодится... Да и мнь. Богь дасть. на пользу будеть... А воротипься, одну вешь

скажу тебѣ... Ахнешь съ радости!.. Ну, да что до поры поминать!.. Послѣ...

До праздника съ работой управились... Горянцину на пристань свезли и погрузили ее въ зимовавшія по затонамъ тихвинки и коломенки. Раздѣлался Патапъ Максимычъ съ дѣлами, какъ ему и не чаялось. И на мельницахъ работа хорошо сошла, муку тоже до праздника всю погрузили... Съ Низу письма получены: на суда кладчиковъ явилось довольно, а пшеницу въ Баронскѣ купили по цѣнѣ сходной. Благодушествуетъ Патапъ Максимычъ, весело встрѣчаетъ великій праздникъ.

Въ Великую субботу попросился Алексъй домой — въ Поромово.

Патанъ Максимычъ слегка насупился, но отпустиль его.

- А я-было такъ думалъ, Алексѣюшка, что ты у меня въ семьѣ праздникъ-отъ Господень встрѣтишь. Вѣдь я тебя какъ есть за своего почитаю, ласково сказалъ онъ.
- Тятенька съ мамынькой безпремънио наказывали у нихъ на праздникъ быть. Родительская воля, Патапъ Максимычъ.
- Такъ-то оно такъ, молвилъ Патанъ Максимычъ. Про то ни слова. «Чти отца твоего и матерь твою»... Господне слово!.. Хвалю, что родителей почитаешь... За это Господь наградитъ тебя счастьемъ и богатствомъ.

Алексъй вздохнулъ.

— Да, Алексъющка, вотъ нонъ великіе дни. Въ эти дни праздное слово какъ молвить?.. — продолжалъ Патапъ Максимычъ. — По душъ скажу: не наградилъ меня Богъ сыномъ, а если-бъ даровалъ такого, какъ ты, денно-нощно благодарилъ бы я Создателя.

Робко взглянулъ Алексви на Патапа Максимыча, и краска

сбѣжала съ лица. Поблѣднѣлъ какъ скатерть.

Такой же передъ нимъ стоитъ, какъ въ тотъ день, когда Алексъй пришелъ рядиться. Такъ же свътелъ ликомъ, такимъ же добромъ глаза у него свътятся и кажутся Алексъю очами родительскими... Такъ же любовно, такъ же заботно глядятъ на него. Но опять, слышится Алексъю, шепчетъ кто-то незнакомый: «отъ сего человъка погибель твоя». «Вихорево гнъздо» не помогло...

- Что ты?.. Аль неможется?..— спросиль Патапъ Максимычъ.
- Въ красильнѣ все утро былъ, угорѣлъ, надо-быть, едва внятно отвѣтилъ Алексѣй.

— Эхъ, парень!.. Какъ же это ты, — заботливо сказалъ Патапъ Максимычъ. -- Пошелъ бы да прилегъ маленько, капусты кочанной къ головъ-то приложилъ бы, въ уши-то мерзлой клюквы.

— Нътъ, ужъ я лучше, если будетъ ваше позволенье, домой побреду: на морозці угаръ-отъ выйдеть, — сказаль Алексій.

— Ну, какъ хочешь, — отвъчаль Патапъ Максимычъ. — Да неужто тебя пъшкомъ пустить?.. Вели буланку запрячь, отъъзжай. Да теплъй одъвайся, теперь весна, снъгъ сходитъ. Долго-ль лихоманку нажить?

— Благодарю покорно, Патапъ Максимычъ, — низко поклонясь, сказаль Алексви. — Ужъ позвольте мнв всю Святую у

тятеньки пробыть, — молвиль Алексъй. — Всю недълю? — угрюмо спросиль Иатапъ Максимычъ.

Ужъ всю недѣлю позвольте, — отвѣчалъ Алексый.

 Ну, неча дѣлать... Прощай, Алексѣюшка, — вздохнувъ. промодвиль Патанъ Максимычъ.

- Счастливо оставаться... - низко кланяясь, сказаль Але-

леві.

— Постой маленько, обожди... Я сейчасъ, — перерваль его Патапъ Максимычъ, выходя изъ горницы.

Алексъй стояль, понуривъ голову. «Какъ же онъ ласковъ, какъ же милостивъ, душа такъ и льнетъ къ нему... А страшно, страшно»!..

Воротился Патапъ Максимычъ... Подойдя къ Алексвю,

сказалъ:

— Похристосуемся. Завтра въдь не свидимся... Христосъ воскресе!

Воистину Христосъ воскресе! — отвъчалъ Алексъй.

Патапъ Максимычъ кръпко обнялъ его и трижды поцъловалъ, потомъ далъ ему деревянное прасное яйцо.

— Будешь дома христосоваться — вскрой — и вспомни про

меня старика.

Слеза блеснула на глазахъ Патапа Максимыча.

— На праздникъто навъсти же, — сказалъ онъ. — Отцу съ матерью кланяйся да молви — прітажали бы къ намъ попраздновать, познакомились бы мы съ Трифономъ Михайлычемъ, потолковали. Умныхъ людей беседу люблю... Хотълъ завтра, ради ведикаго дня, объявить тебъ кое-что, да, видно, ужъ послъ...

Ушель Алексви, а Патапъ Максимычь свлъ у стола и опустиль голову на руки.

Совсёмъ захлопоталась Аксинья Захаровна. Глазъ почти не смыкая после длиннаго «стоянья» Великой субботы, отправленнаго въ моленной при большомъ стеченыи богомоль-цевъ, цвлый день въ суетахъ бъгала она по дому. То въ стряпущую заглянетъ, хорошо-ль куличи пекутся, то въ мо-ленной надо посмотръть, какъ Евпраксеюшка съ Парашей лампады да иконы чистять, крѣпко-ль вставляють въ подсвѣчнин ослопныя свёчи, и достаточно-дь чистыхъ горшковъ для горячихъ углей и роснаго ладана онъ приготовили... Изъ мо-ленной въ боковушу къ Настъ забъжитъ, поглядъть, какъ она съ Матренушкой крашены яйца по блюдамъ раскладываетъ... Съ ранней зари по всему дому бъготня, суетня ни на минуту не стихала... Даже часы Великой субботы Евпраксеющка одна

прочитала. Аксинья Захаровна только и забѣжала въ моленну послушать паремью съ припѣвомъ: «Славно бо прославися!..» Стало смеркаться, все помаленьку успокоилось, Аксинья Захаровна всѣмъ была довольна... Вездѣ удача, какой и не чаяла... Въ часовнѣ иконы и лампады какъ жаръ горятъ, все выметено, прибрано, вычищено, скамьи коврами накрыты, на длинномъ столь, крытомъ камчатною скатертью, стоять фарфодлинномъ столъ, крытомъ камчатною скатертью, стоятъ фарфоровыя блюда съ красными яйцами, съ бълоснѣжною пасхой и пышными куличами; весь полъ моленной густо усыпанъ можевельникомъ... Одна бѣда, попа не доспѣли, придется на такой великій праздникъ спротскую службу отправить... Въ стряпущей тоже все удалось: пироги не подгорѣли, юха курячья съ шафраномъ сварилась на удивленье, солонина съ гусиными полотками подъ чабромъ вышла отличная, а индюшку разсольную да рябчиковъ подъ лимоны и кума Никитична пе разсольную да расчиковь поды лимоны и кума пикитична не лучше бы, пожалуй, стотовила. Благодушествуетъ хозяюшка... И пошла-было она къ себъ въ боковушу, успокопться до утрени, но, увидавъ Патапа Максимыча въ раздумъв, стала передъ нимъ.

— Ты бы, Максимычь, прилегь покуда, — молвила она. — Часокъ, другой, третій соснуль бы до утрени-то. Патапъ Максимычъ подняль голову. Лицо его было ясно, радостно, а на глазахъ сверкала слеза. Не то грусть, не то сердечная забота виднълась на крутомъ, высокомъ челъ сго.

— Присядь, старуха, посовѣтовать хочу. Ни слова не мольнеь, сѣла Аксинья Захаровна возлѣ мужа. — Я все объ Иастёнкѣ, — сказаль онъ. — Что ни толкуй, пора ее подъ вънецъ.

— Нашеть время про скоромныя дёла говорить. Такіе ли дни? — отвётила Аксинья Захаровна.

— Не про худо говорю, — молвиль Натанъ Максимычь. — Доброму слову всякій день м'всто... Жениха подыскалъ... — Кого еше?

- Да хоть бы Алексья, молвиль Патанъ Максимычъ. Аксинья Захаровна всплеснула руками да такъ и застыла на мъстъ.
  - Въ умѣ ли ты, Максимычъ? вскрикнула она.
- А ты не верещи какъ свинья подъ ножомъ.. Ей говорять: «совътовать хочу», а она верещать!.. — еще громче крикнуль Патапъ Максимычь. - Услышать могутъ, помъшать... — сдержанно прибавиль онъ.

 Да я такъ, Максимычъ... — сробъвъ, отвътила Аксинья Захаровна. — Въ умъ взять не могу!.. Хорошаго человъка дочь,

а за мужика!..

— А сама ты за какого князя выходила? — сказаль Патапъ Максимычъ.

- Какъ же ты его къ себъ прировнялъ, Максимычъ? молвила Аксинья Захаровна. — Въдь онъ что? Нищій, по наймамъ ходить...
- Жена богатство принесеть. отвъчаль Патанъ Максимычь. — Зачнутъ хозяйствовать богаче, чемъ мы съ тобой зачинали...

Всталь Патапъ Максимычъ, къ окну подощелъ... Ночь темная, небо черное, по небу все звъзды, звъзды — счету имъ нътъ. Тихо мерцаютъ, будто играютъ въ безконечной своей высоть. Задумчиво глядить Патапъ Максимычъ то въ темную даль, то въ звъздное небо. Глубоко вздохнувъ, обратился къ Аксинь Вахаровив.

— Помнишь, какъ въ первый разъ мы всгръчали съ тобой великій Христовъ праздникъ?.. Такая же ночь была. такъ же звъзды сіяли... Небеса веселились, земля радовалась, люди праздновали... а мы съ тобой въ слезахъ у гробика стояли...

Прослезилась Аксинья Захаровна, вспомня давно потерян-

наго первенца.

— Помнишь, каково намъ горько было тогда!.. Кажись, и махонькій быль, а кручина съ ногь насъ сбила... Теперь такой же бы быль!.. Ровесникь ему. и звали тоже Алешей... Захаровна!.. Не самъ Богъ ли посылаеть намъ сынка замъсто того?. А?..

Аксинья Захаровна молча отерла слезы.

— Паренъ умный, почтительный, душа добрая. Хорошій будеть сынокъ... Будеть на кого хозяйство наложить, будеть кому и глаза намъ закрыть, — продолжалъ Патанъ Максимычъ.

— Оно. конечно. Максимычъ... — въ неръшимости молвила

Аксинья Захаровна.— Настя-то какъ? — Чего ей еще?.. Какого рожна? — вспыхнулъ Патапъ

Максимычь. — Погляди-ка на него, каковь изь себя... Рѣдко сыщешь: и тѣленъ, и дѣленъ, и лицомъ казисть, и глядить молодцомъ... Выряди-ка его хорошенько, дѣвки за нимъ не утонятся... Какъ Настасьѣ не полюбить такого молодца?.. А смиренство-то какое, послушливость-та!.. Гнилого слова не сходить съ языка его... Коли Господь приведетъ мнѣ Але-

ксѣя сыномъ назвать, кто счастливѣй меня будеть?
— Торопокъ ты больно, Максимычъ, — возразила Аксинья Захаровна. — Что влѣзетъ тебѣ въ голову, тотчасъ вынь да положь. Подумать прежде надо, посудить... Тогда хоть бы Снѣжкова привезъ!.. Славы только надѣлалъ, по людямъ говоръ пустилъ, а дѣло-то какое вышло?.. Ты дома не живешь, ничего не слышишь, а мнѣ куда горько слушать людскіе-то пересуды... На что ежовска Акулина, десятникова жена, самая ледащая бабенка, и та зубы скалитъ, и та судачитъ. «Привозили-де къ Настасъѣ Патаповнѣ заморскаго жениха, не то царевича, не то королевича, а женихъ-отъ невѣсты поглядѣлъ да хвостомъ и вильнулъ...» Каково матери такія рѣчи слушать?.. А?..

Не слушай глупыхъ бабенокъ — и вся недолга, — равно-

душно молвилъ Патанъ Максимычъ.

— Рада бы не слушать, да молва, что вътеръ, сама въ окна лъзетъ, — отвъчала Аксинья Захаровна. — Намедни безъ тебя крива рожа Пахомиха изъ Шишинки притащилась... Новины (пред продать... И та подноха спрашиваетъ: «котору кралю за купецкаго-то сына ладили?» А дъвщы тутъ сидятъ, при нихъ поскуда тако слово молвила... Ужъ задала же я ей купецкаго сына... Въ другорядъ не заглянетъ на дворъ.

Охота была! — отозвался Патапъ Максимычъ. — Наплевала бы да и полно... Съ дурой чего вязаться? Бабій кадыкъ

ничемъ не загородишь — ни пирогомъ ни кулакомъ.

— Не стеривть, Максимычь, воля твоя, — возразила Аксинья Захаровна. — Вёдь я мать, самъ разсуди... Ни корова теля ни свинья порося въ обиду не дадуть... А мит за девокъ какъ не стоять.

- Да полно теб'в тростить!.. Плюнь!.. Такіе ли дни теперь! — уговаривалъ раскипятившуюся жену Патапъ Максимычъ. — Лучше сов'єть сов'єтуй... Какъ твои мысли насчеть Настасыи?..
- Какъ самъ знаешь, Максимычъ!.. Ты въ дому голова, глубоко вздохнувъ, промолвила Аксинья Захаровна.

<sup>\*)</sup> Новина — катокъ крестьянскаго ходста въ три стъны, то-есть въ 30 аршинъ длины.

— Тебъ-то Алексъй помыслили будетъ?.. — спрашиваль онъ.

— Не все-ль едино — по мысли онъ мн али нътъ? — опуская голову, молвила Аксинья Захаровна. — Не мит съ нимъ жить, Настасью спроси.

— И спрошу. — сказаль Патапъ Максимычь. — Я-было такъ думалъ - утрі, какъ христосоваться станемъ, огорошить бы ихъ: «Цълуйтесь, молъ, и во славу Христову и въ сласть вы, моль, женихъ съ невъстой»... Да къ отцу Алексъй-оть выпросился. Нельзя не пустить.

— Настасью бы впередъ спросить... — молвила Аксинья Захаровна. — Не станетъ перечить, значить — Божья судьба... Тогда бы и дохнуть съ къмъ-нибудь потихоньку Трифону Лохиатому — сватовъ бы засылаль. Безъ того какъ свадьбу

играть?.. Не по чину выйдеть...

— А ты по какому чину шла за меня? — съ усмъшкой молвилъ Патапъ Максимычъ. — Свадьбы-то уходомъ къмъ уложены?.. Я Алексъю заганулъ загадку — пойметъ.

— Что еще такое? — спросила Аксинья Захаровна.

— Такъ, малехонько, обинякомъ сму молвилъ: «Большое, моль, дело хотель тебе завтра сказать, да, видно, моль, надо повременить... Ахнешь, говорю, съ радости...» Двъсти цълковыхъ подарилъ на праздникъ — смекнетъ...

— По моему разуму, не слъдъ бы ему, батька, допрежъ

поры говорить, — возразила Аксинья Захаровна.

— Съ твое не знаю, что-ль?.. Рыломъ не вышла учить меня, — вспыхнуль Патапъ Максимычъ. — Ступай!.. Для праздника браниться не хочу!.. Что стала?.. Подь, говорю, спокойся!...

Къ свътлой заутренъ въ ярко освъщенную моленную Патапа Максимыча столько набралось народа, сколь можно было поместиться въ ней. Не кручинилась Аксиньи Захаровна, что свибловскій попъ накроеть ихъ на тайной службь... Пантелей караульныхъ по задворкамъ не ставилъ... Въ великую ночь Воскресенья Христова всякъ человъкъ на молитвъ... Придеть ли на умъ кому метить въ такіе часы какому ни есть лютому недругу?..

Чинно, уставно правила пасхальную службу Евпраксеющка. Стройно пъли дочери Патапа Максимыча съ другими дъвицами канонъ Воскресенію. Радостно, весело встрѣтили праздникъ Христовъ... Но Аксинья Захаровна, стоя у образовъ въ новомъ шелковомъ сарафань съ раззолоченной свъчой въ рукъ, на каждомъ приост вздыхала. что не привелъ Господь справить великую службу съ «провзжающимъ священникомъ»... Вздыхала и, глядя на сіявшую красотой Настю, думала:

«Кому-то, кому красота такая достанется? Не купцу богатому, не хозянну палать былокаменныхь... Доставаться тебы, до-

ченька, убогому нищему, голопятому работнику!..»

Настя глядѣза празднично... Изстрадалась она отъ гнета душевнаго... И узнала-бъ, что замыслилъ отецъ, не больно-бъ тому возрадовалась... Жалокъ ей сталъ трусливый Алексѣй!.. И то приходило на умъ: «Ужъ какъ загорѣлись глаза у него, какъ зачалъ онъ сказывать про ветлужское золото... Корыстенъ!.. Не мою, видно, красоту дѣвичью, а мое приданое возлюбилъ погубитель!.. Нѣтъ, парень, постой, погоди!.. Сумѣю справиться. Не хвалиться тебѣ моей глупостью!.. Ахъ, Фленушка, Фленушка!.. Богъ тебѣ судья!..»

Праздники прошли. Виду не подалъ Настѣ Патапъ Максимычъ, что судьба ея рѣшена. Строго-настрого запрещалъ и женѣ говорить про это дочери.

Въ Оомино воскресенье воротился Алексъй. Патапъ Максимычъ пенялъ ему, что не заглянуль на праздникахъ съ

. имклетидоф

— Тятенька всю Святую прохвораль. — оправдывался Алексвй. — Опять же такой одёжи ньть у него, чтобъ гостить у

вашей милости. Всю въдь тогда выкрали...

— Нешто ты, парень, думаешь, что нашъ чинъ не любитъ овчинъ? — добродушно улыбаясь, сказалъ Патапъ Максимычъ. — Полно-ка ты. Сами-то мы какихъ великихъ боярскихъ родовъ?.. Всё одной глины горшки!.. А думалось мнъ на досугъ душевно покалякать съ твоимъ родителемъ... Человъкъ, отъ кого ни послышишь, разсудливый, живетъ по иравдъ... Чего еще?.. Разумъ золота краше, правда солнца свътлъй!.. Объ одёжъ стать ли тутъ толковать?

Вздохнуль Алексьй, ни слова въ отвътъ.

- Что? Справляется ль отець-оть? спросиль Патанъ Максимычь.
- Справляется помаленьку вашими милостями, Патапъ Максимычъ, отвъчалъ Алексъй. Коней справилъ, токарню поставилъ... Все вашими милостями.
- Трифонъ Михайлычъ самъ завсегда бывалъ милостивъ... А милостивому Богъ подаетъ, — сказалъ Патапъ Максимычъ. — А ты справилъ себъ что изъ одёжи? — спросилъ онъ послъ недолгаго молчанія.
- Не справляль, Патапъ Максимычь, потупя глаза, отвътиль Алексъй...
- Что-жъ это ты, парень! молвилъ Патапъ Максимычъ. — Я нарочно тебъ чуточку въ красное яйцо поло-

жиль, чтобь ты одёжей маленько покрасиль себя... Экій недогадливый!

— Тятенык отдаль, — еще больше потупясь, сказаль

Алексѣй.

— Что-жъ такъ? — спросилъ Патапъ Максимычъ. — Ты бы шелкову рубаху справилъ, кафтанъ бы спияго сукна. шапку

хорошую.

— Не шелковы рубахи у меня на умѣ, Патапъ Максимычъ, — скорбно молвилъ Алексѣй. — Тутъ отецъ убивается. захворалъ отъ недостатковъ, матушка кажду ночь илачетъ, а иелкову рубаху вдругъ вздѣну! Не такъ мы, Патапъ Максимычъ. въ прежни годы великій праздникъ встрѣчали!.. Тоже были людьми!.. А нонѣ — и гостей угостить не на что, и сестрамъ на улицу не въ чемъ выйти... Не ваши бы милости, разговѣться-то нечѣмъ бы было.

— Хорошо, хорошо, Алексвюшка, доброе слово ты молвиль, — дрогнувшимь отъ умиленія голосомъ сказаль Патань Максимычь. — Родителей поконть — Божью волю творить... Такой человъкъ во̀въки не сгибнеть: «чтый отца очистить

грѣхи своя». -

Н крупными шагами зашагаль Патапъ Максимычь по гор-

— Слушай-ка, что я скажу тео́т, — положивъ руку на плечо Алексъя и зорко глядя сму въ глаза. молвилъ Патапъ Максимычъ. — Человъкъ ты молодой, будутъ у тебя другой отецъ, другая матъ... Гъхъ-то ты станешь ли любить?.. Объ нихъ станешь ли такъ же промышлять. будешь ли покоить ихъ и почитать по закону Божьему?..

 Какіе же другіе родители? — смутившись; спросиль Алекс'ьй.

— Человѣкъ ты въ молодя̀хъ. Женишься — тесть да теща будутъ, — сказалъ Патапъ Максимычъ, любовно глядя на Алексѣя.

Дрогнулъ Алексъй пополовъть лицомъ. Попрежнему ровно шепнулъ ему кто на ухо: «отъ сего человъка погибель твоя»... Хочетъ слово сказать, а языкъ, что брусокъ.

«Догадался. — думаетъ Патанъ Максимычь: — обезумъль

радостью».

— Что-жъ, Алексъюшка: Отвъть на мой спросъ! — спрапивалъ его Патапъ Максимычъ.

Съ шумомъ распахнулась дверь. Весь ободранный, всклоченный и облапленный грязью, влеталь пьяный Никифоръ.

— Вся власть твоя, батюшка Патапъ Максимычъ, — кри-

чаль онъ охрипшимъ голосомъ. — Житья не стало отъ поскудныхъ твоихъ работниковъ.

— Молчи, непутный, — крикнуль на него Патапъ Ма-

ксимычъ.

- Чего молчать!.. Безъ того молчаль, да невмоготу ужь приходится. Бранятся, ругаются, грязью лукають... Все же я человъкъ!.. — плакался Никифоръ. — Проходу нъть, ребятишки маленьки и тъ забижаютъ...
- Видишь, до чего дошель!.. молвиль Патапъ Максимычь. — Сколько разъ зарекался? Сколько разъ образъ со стъны снималъ? Неймется!.. Ступай, непутный, въ подклъть, проспись.

— Яйца, пострѣлята, катають, я говорю: «Святая прошла, грѣхъ яйца катать», — оправдывался Никифоръ. — Ну и раз-бросалъ яйца, а ребятишки грязью.

 Ступай, говорять тебѣ, ступай, проспись!.. — крикнуль Патапъ Максимычъ.

Туть вовжала Аксинья Захаровна и свое понесла.

— Закажи ему путь отъ нашего двора, Максимычъ, — кричала она. — Чтобъ не смълъ онъ, безпутный, ноги къ намъ накладывать!.. Долго-ль изъ-за тебя мнѣ слезы принимать?.. — Ступай, Захаровна, ступай въ свое мѣсто, — успокан-

вать жену Патапъ Максимычъ. — Крикомъ туть не помочь. — Обухомъ по башкѣ, вотъ ему псу и помочь, — плюнула

Аксинья Захаровна. — Голову снимаешь съ меня, окаянный!... Жизни моей отъ тебя не стало!.. Во гробъ меня гонишь!.. —

задорно кричала она, наступая на брата.

Такъ и рвется, гакъ и наскакиваетъ на него Аксинья Захаровна. Полымемъ нышетъ лицо, разгорается сердце, и порываетъ старушку костиявыми перстами вцёпиться въ распухшее, багровое лицо родимаго братца... А когда-то такъ любовно она водилась съ Микешенькой, когда-то любила его больше всего на свъть, когда-то пъвала ему колыбельныя пъсенки, суля въ золотъ ходить, людямъ серебро дарить...

Не отвъчая на сестрины слова, Никифоръ пожималь плечами и разводиль руками. Насилу развели его съ сестрицей,

насилу спровадили въ холодный подклътъ.

Такъ и не удалось Патану Максимычу договорить съ Алекеђемъ.

«Не судьба, не въ добрый часъ началь, — подумалъ Па-

танъ Максимычъ. — Ну, воротится — тогда порадую».

Раннимъ угромъ на радуницу повхалъ Алексви къ отцу Михаилу, а къ вечеру того же дня изъ Комарова гонецъ при-гналъ. Привезъ онъ Патапу Максимычу письмо Марьи Гавриловны. Пріятно было ему то письмо. Богатая вдова пишеть такъ почтительно, съ «покорнъйшими» и «нижайшими» глосьбами — любо-дорого посмотръть. Прочелъ Патапъ Максимычъ, Аксинью Захаровну кликнулъ.

— Къ утрему дочерей стотовь: къ Манеов повдуть, — ска-

залъ онъ.

Ушамъ не повърпла Аксинья Захаровна — ротъ такъ нараспашку у ней и остался... О чемъ думать перестала, заикнуться о чемъ не смъла. самъ заговорилъ про то.

— Не съ матушкой ли что случилось, Максимычь? — тре-

вожно спросила она.

— Ничего,—отвъчалъ Патанъ Максимычъ. — Ейлучие, съ часовню стала бродить.

— Письмо, что ли? — спросила Аксинья Захаровна.

— Марья Гавриловна пишеть, просить дѣвокъ въ обитель пустить, — сказаль Патапъ Максимычь.

— Что же, пускаешь?

— Велѣно сряжаться — такъ чего еще спрашпвать?.. — отрѣзалъ Патанъ Максимычь. — Марьѣ Гавриловнѣ развѣ можно отказать? Намедни деньтами ссудила... безъ просьбы ссудила, да впередъ еще сто разъ пригодится.

— Съ къмъ пустишь? Самой, что ли, мив собираться? —

спросила Аксинья Захаровна.

— Куда тебѣ по этакой грязи таскаться, — молвиль Патанъ Максимычь. — Обительскій работникъ говориль, возлѣ Кошелева, на вражкѣ, цѣлый день промаялся.

— Съ къмъ же дъвицамъ-то ъхать? — пригорюнясь, спросила Аксинья Захаровна. — Не однъмъ же съ работникомъ

фхать?

— Самому придется, — мольилъ Патапъ Максимычъ. — Недосужно, а дѣлать нечего... Скоро ворочусь: къ вечеру пріѣдемъ, со свътомъ домой.

Ровно живой воды хлебнула Настя, когда велёли ей сряжаться въ Комаровъ. Откула смёхъ и пёсни взялись. Весело бёгаетъ, радостно суетится — узнать дёвки нельзя. Параша — та ничего. Хоть и рада въ скитъ ёхать, но такимъ же увальнемъ сряжается, какимъ завсегда обыкла ходить.

То суетится Настя, то сядеть на мъсто, задумается, и насилу могуть ее докликаться. То весело защебечеть, ровновыпущенная изъ неволи итичка, то вдругь ни съ того ни съ сего взоръ ея затуманится, и на глазахъ слеза навернется.

Отворила она только-что выставленное окно въ свётлице и жадно впивала свёжій весенній воздухъ. Въ тотъ годъ зима

сошла дружно. Хоть Пасха была не изт позднихт, но къ Өоминой снъту нисколько не осталось. Развъ гдъ въ глубокомъ овражкъ бълълся да узенькими полосками по лъсной окраинъ лежалъ. По пригоркамъ, на солнечномъ припекъ, показалась молодая зелень. Погода хорошая, со всхода до заката свътитъ и гръетъ, въ небъ ни облачка... Ръчки и ручьи шумно бурлятъ, луга затоплены, легкій вътерокъ рябитъ широкія воды, и дрожащими золотыми переливами ярко горятъ онъ на вешнемъ солнцъ.

Какъ въ забытъв какомъ стоитъ Настя у раствореннаго окна. Мысли путаются, голова кружится. «Господи! — думаетъ: — скорви бы вырваться отсюда... Здвсь какъ въ могилв!»

А какая туть могила! По деревнѣ стономъ стоять голоса... Послѣ праздника весеннія хлопоты подоспѣли: кто борону вяжеть кто соху чинить, кто въ кузницѣ сошникъ либо поліцу перековываеть — пахота не за горами... Не налюбуются пахари на изумрудную зелень, пробившуюся на озимыхъ поляхъ. «Поднимайся, рожь зеленая, охрани тебя, матушку, Небесный Царь!.. Уроди, Господи, крещенымъ людямъ вдоволь хлѣбушка!..» — молять мужики.

Бабы да дѣвки тоже хлопочуть: гряды вь огородахъ копають, сѣмена на солнцѣ размачивають, вокругь коровенокъ возятся и ждуть не дождутся Егорьева дня, когда на утренней зарѣ святой вербушкой погонять въ поле скотинушку, отощалую, истощенную отъ долгаго зимняго холода-голода... Молодежь работаетъ неустанно, а веселья не забываетъ. Звонлія пѣсни разливаются по деревнѣ. Парни, дѣвки весну окликаютъ.

> Весна, весна красная, Приходи къ намъ съ радостью!

Ребятники босикомъ, въ однъхъ рубашонкахъ, по-лътнему. кишатъ на улицъ, бъгаютъ по всполью — объдать даже нескоро загонишь ихъ... Стономъ стоятъ тоненькіе дѣтскіе голоса... Жмурясь и щурясь, силятся они своими глазенками прямо смотрѣть на солнышко и рѣзво прыгая, поютъ ему весеннюю пѣсню:

Солнышко, ведрышко, Выглянь въ окошечко. Твои детки плачуть... Солнышко, покажись, Красное, нарядись. — Къ тебъ гости на дворъ. На пиры пировать. Во столы столовать.

Радуница пришла!.. Красная горка!.. Веселье-то какое!.. А Настя ничего не слышить. Стоить у окна грустная, печальная... А какъ, бывало, прыгала она. какъ рѣзвилась, встрѣчая весну на Каменномъ Вражкѣ, за обительской околицей, вмѣстѣ съ Фленушкой, съ Марьюшкой и другими дѣвицами Манееиной обители... Сколько громкихъ пѣсенъ, сколько свѣтлаго веселья!.. Вспомнилась обитель. вспомнились подружки-игруныи, вспомнилось и то, что черезъ день будетъ она опять съ ними... Побѣжала вонъ изъ свѣтлицы и чуть съ ногъ не сшибла въ сѣняхъ Аксинью Захаровну... Она съ Парашей и Евпраксеюшкой укладывала тамъ пожитки, дочерей.

Лосадно стало Аксинь В Захаровнь.

— Посмотрю я на гебя, Настасья, ровно тебѣ немплъ сталъ отцовскій домъ. — Чуть не съ самаго перваго дня, какъ воротплась ты изъ обигели, ходишь. какъ воду опущёная, и все ты дѣлаешь рывкомъ да съ сердцемъ... А только молвилъ отецъ: «въ Комаровъ ѣхать» — ногъ подъ собсй не чуешь... Спасибо, доченька. спасибо!.. Не чаяла отъ тебя!...

Вспыхнула Настя... Хотвла что-то молвить, но сдержала

порывъ.

— Благодарности нон'в отъ д'етокъ не жди, — ворчала Аксинья Захаровна, укладывая чемоданъ. — Правда молвится, чго родительское сердце въ дътяхъ, а дътское въ камешкъ... Хоша бы стънъ-то постыдилась, срамница!.. Мать по дочери плачеть, а дочь по доскамъ скачетъ!.. Безстыжая!.. Гляди, Прасковья. — мыло-то вы лівый уголь кладу, не запамятуй, тугъ янчное съ духами — умываться, тугъ облое — въ баню ходить, а въ красненькомъ ларчикв московское — свези отъ меня Мары Гавриловив... Да полно бъспться-то тебъ!.. Что за коза такая взялась?.. Чемь бы потужить, что съ матерью разстаешься, она на-ка-сь поди... Батистовы рукава съ кружевомъ не каждый день вздъвайте... Дорогіе въдь, другихъ когда-то еще отъ отца дождетесь... Подай сюда, Параша, платки-то... Суй въ уголъ... Да тише, дурища. — экъ ее ломить!.. Преть ровно лошадь, прости Господи, — изомнешь выдь... Да что я стінамь, что ли, говорю, Настасья?.. Что сложа руки-то стоишь, что не пособляешь?.. Погоди, погоди, воть мать-то Богь прибереть, какъ-то безь меня будете жить?.. Помянешь, не разъ помянешь!.. Не знаете вы, каково горько безъ матери сиротами-то жить!.. Охъ. не приведи Господи!.. II деньги будуть и достатки — все купинь, а родной магери не купишь... А ты ровней складывай, Прасковья, не мни!...

Вслушиваясь въ рІчи матери, Настя сознавала справедли-

вость ся попрековъ... Но какъ удержаться отъ веселья, потокомъ нахлынувшаго при мысли, что завтра покинетъ она родительскій домъ, гдѣ довелось ей извѣдать столько горя? Одна мысль, что, свидѣвшись съ Фленушкой, она выплачетъ на ел груди свое горе неизбывное, оживляла бѣдную дѣвушку... Вѣдь ей дома ни съ кѣмъ нельзя говорить про это горе... Не съ кѣмъ размыкать его... Мимо ушей пропускала она ворчанье матери... Но, когда Аксинья Захаровна повела рѣчь о смерти, наболѣвшее сердце Насти захолонуло — и стало ей жаль доброй, болѣзной матери. Мысль о спротствѣ, объ одиночествѣ, о томъ, что по смерти матери останется она всѣми покинутою, что и любимый ею еще такъ недавно Алексѣй тоже покинетъ ее, эта мысль до глубины взволновала душу Насти... Съ рыданьями кинулась она на шею Аксиньъ Захаровнъ.

— Мамынька!.. Родимая!.. Не говори такихъ рѣчей, не

круши сердца, не томи меня!..

Слезы дочери свъяли досаду съ сердца доброй Аксиньи Захаровны. Сама заплакала и принялась утъщать рыдавшую въ ея объятіяхъ Настю.

— Ну, полно, полно же... перестань, дѣвонька... Не слези своихъ глазынекъ... Вѣдь это я такъ только съ досады молвила... Богъ милостивъ, не помру, не пристроивши васъ за добрыхъ людей... Молитесь Богу, дѣвоньки, молитесь хорошенько... Онъ, Свѣтъ, не оставитъ васъ.

— Мамынька! прости ты меня глупую, что огорчила тебя, — заговорила Настя, сдерживая судорожныя рыданья. — Ахъ, мамынька, мамынька!.. Тяжело мнь на свътъ жить!.. Какъ бы

знала ты да вѣдала!..

— Что ты, что ты, Настенька?.. Что за горе?.. Какое у тебя горе?.. Что за печаль?.. Отколь взялась?.. — тревожно спра-

шивала Аксинья Захаровна.

— Горе мос, мамынька, великое, бѣда моя неизбывная!.. Не выплакать того горя до смерти!.. А я-то все одна да одна, не съ кѣмъ раздѣлить мосто горя-бѣды... Ну и полегчало маленько на сердцѣ... Фленушку увижу, хоть съ ней чуточку развѣю печали мон.

— Развѣ Фленушка ближе матери? — съ тихимъ, но горь-

кимъ упрекомъ молвила Аксинья Захаровна.

— Она все знаетъ...—едва слышно простонала Настя, при-

навъ къ плечу матери.

— Да что это?.. Мать Пресвятая Богородица!.. Угодники преподобные!.. — засуетилась Аксинья Захаровна, чуя недоброе въ смутныхъ ръчахъ дочери. — Параша. Евпраксеюшка, — ступайте въ боковушу, укладывайте тотъ чемоданъ... Да

ступайте же. Христа ради!.. Увальни!.. Что ты. Настенька?.. Что это?.. Ахъ, Ты, Господи, Батюшка!.. Про что знаетъ Фленушка?.. Скажи матери-то, дввонька!.. Материна любовь все покроеть... Охъ, да скажи же, Настенька... Говори, голубка, говори, не мучь ты меня!..—со слезами молила Аксинья Захаровна.

Настя молчала. Принавъ къ материнской груди, она кро-

ппла ее слезами и дрожала всемъ теломъ.

— Да скажи-жъ, говорятъ тебъ... Легче будетъ, — продолжала уговаривать Аксинья Захаровна, цълуя Настю въ голову.

— Не цълуй меня, мамынька! — едва слышно промолвила

Настя.

— Да вымолви словечко Христа ради. — жалобно причитала Аксинья Захаровна...

Догадывалась мать, въ чемъ дело, но верить боялась.

— Полюбился, что-ль, кто? — скрѣпя сердце, шепнула наконецъ она дочери на ухо. — Зазнобушка завелась?.. А?

Ни слова Настя... Но кръпко-кръпко сжала мать въ своихъ

ахкіткадо.

Поняла Аксинья Захаровна безмолвный отвыть. Руки у ней опустились...

Настя къ окну отошла... Съла на скамыю и, облокотясь,

закрыла лицо ладонями.

— Въ скиту, что ли? — спросила Аксинья Захаровна разбитымъ голосомъ.

Настя покачала головой.

— Гдѣ же? — съ удивленьемъ спросила мать.

— Дома, — едва могла прошентать Настя.

— Кто-жъ такой?.. Неужель Снѣжковъ?

Настя опять покачала головой.

— Ума не приложу, — молвила Аксинья Захаровна.

Старушка совсёмъ растерялась въ мысляхъ... Вспомнился разговоръ съ мужемъ передъ Свётлой заутреней, и спросила:

— Ужъ не приказчикъ ли?

Стремительно вскочила Настя и кинулась въ землю передъ матерью... Дрожащими, холодными руками судорожно обвила ея ноги.

— Виновата я!.. — задыхаясь отъ волненья, всирикнула она.

— Судьбы Господии! — набожно сказала Аксинья Захаровна, взглянувь на иконы и перекрестясь. — Ты, Господи, все строншь ими же въси путями!.. Пойдемъ къ отцу, — прибавила она, обращаясь къ дочери. — Онъ радъ будетъ...

— Ни за что!.. Ни за что!.. — вскрикнула Настя, быстро вставъ на ноги. — Петлю на шею, въ колодецъ!.. Нътъ. нътъ!..

- Опомнись, что говоришь? уговаривала ее Аксинья Захаровна. Отецъ радъ будетъ... Знаешь, какъ возлюбилъ онь Алексъя...
- Убъетъ онъ ero!.. Не сказывай тятенытф, не говори...
   Я не все сказала.
  - Не все? съ ужасомъ вскрикнула Аксинья Захаровна.
- Родная!.. чуть слышно шептала Настя у ногь матери. Не на то ты ростила меня. не на то меня холила!.. Потеряла я себя!.. Нъть чести дъвичьей!.. Понесла я, мамынька!..

Страшное слово, какъ небесная гроза, сразило бѣдную мать.

— Настенька!.. — только и могла въ ужасъ и сердечномъ

трепетъ произнести несчастная старушка.

Настя не слыхала вопля матери. Какъ клонится на землю подкошенный безпощадной косой пышный цвътокъ, такъ, блъдная ровно полотно, недвижная, безгласная, склонилась Настя къ ногамъ обезумъвшей матери...

## Глава восьмая.

На Пасхѣ усопшихъ не поминаютъ. Таковъ народный обычай, такъ и церковный уставъ положилъ... Въ великій праздникъ Воскресенья нѣтъ рѣчи о смерти, нѣтъ помина о тлѣніи. «Смерти празднуемъ умерщвленіс!..»—поютъ и въ церквахъ и въ раскольничьихъ моленныхъ, а на обительскихъ трапезахъ и по домамъ благочестивыхъ людей читаются восторженныя слова Златоуста и гремятъ побѣдные клики апостола Павла: «Гдѣ ти, смерте, жало? гдѣ ти, аде, побѣда?»... Нѣтъ смерти, иѣтъ и мертвыхъ — всѣ живы въ воскресшемъ Христѣ.

Но въ русскомъ народѣ, особенно по захолустьямъ, рядомъ съ христіанскими вѣрованьями и строгими обрядами церкви твердо держатся обряды стародавніе, заботно берегутся обломки

върованій въ веселыхъ старо-русскихъ боговъ...

Въритъ народъ, что Великъ Громъ Гремучій каждую весну поднимается отъ долгаго сна и, съвъ на коней своихъ — сизыя тучи, — хлещетъ золотой вожжой — палючей молоньей Мать Сыру Землю... Мать Земля отъ того просынается, молодъетъ, краситъ лицо цвътами и злаками, пышетъ силой, здоровьемъ — жизнь по жиламъ ея разливается... Все оживаетъ: и поля, и луга, и темныя рощи, и дремучіе лъса... Животворящая небесная стръла будитъ и мертвыхъ въ могилъ... Встаютъ они изъ гробовъ и, незримые земнымъ очамъ, посятся середь остающихся въ живыхъ милыхъ людей... Съъ-

шатъ гробные жильцы все, видятъ все — что люди на землъ

делають, слова только молвить не могуть...

Какъ не встрътить, какъ не угостить милыхъ гостей?.. Какъ не помянуть сродниковъ, вышедшихъ изъ сырыхъ, темныхъ жальниковъ на свътъ поднебесный?.. Услышатъ «окличку» родныхъ, придутъ на зовъ, раздълятъ съ ними поминальную тризну...

Встають мертвецы въ радости; выйдя изъ жальниковь, любуются свътлымъ небомъ, краснымъ солнышкомъ, серебрянымъ мъсяцемъ, частыми мелкими звъздочками... Радуется и живое племя, разставляя снъди по могиламъ для совершения тризны...

Оттого и день тотъ зовется Радуницей ...

Стукнеть Громь Гремучій по небу горючимь молотомь, хлестнеть золотой вожжой— и пойдеть по земль веселый Ярь (Стукнеть) гулять... Ходить Ярь-Хмель по ночамь, и ть ночи «хмелевыми» зовутся. Молодежь въ ть ночи пъсни играеть, хороводы водить, въ горълки бъгаеть отъ вечерней зари до утренней...

Ходитъ тогда Ярило ночною порой въ бъломъ объяринномъ за балахонъ, на головушкъ у него вънокъ изъ алаго

гладить языческое ея происхождение.

\*\*\*) Объяръ — волнистая шелковая матерія (муаръ) съ серебряными

струями, иногда съ золотыми.

<sup>\*)</sup> Жальникь — могила, собственно бугорь земли. насыпанной надъ пею. Окличка — обращеніе къ мертвымъ на кладбищахь, зовь. Объ окличкахь, бывающихъ на кладбищахъ въ Радуницу, говорится въ Стогаавѣ (25 дарскій вопросъ въ главѣ 42). Радуница — въ южныхъ губерніяхъ понедѣльникъ, въ среднихъ и сѣверныхъ — вторипкъ Оомпной недѣли, когда совершается и церковное помпновеніе по умершимъ. Въ уставахъ помпновенія усопшихъ въ этотъ день не положено, по церковь хотѣла освятить радуницкую тризну своими священнодѣйствіями, чтобъ въ пародной памяти за-

<sup>\*\*)</sup> Словомъ Яръ означалась весна, а также зооморфическое божество жизни и плодородія, пначе Ярило. Оно же именуется Купалой (оть стараго слова купить — въ смыслъ совокупить). Мъстами зовуть его «Яръ-Хмель» отсюда хмелевыя ночи», то-есть весение хороводы и другія игры молодежи, продолжающіяся до утренней зари: Радуница. Красна Горка, Русальная недъля. Бисериха, Земля-пменинища (10-то мая), Семпкъ, Зеленыя Святки, Девята иятница, Ярпло. Кострома, Клечалы. Кукушки, Кунало, хороводы: радуницкіе, русальные, никольщина, зилотовы, семицкіе. тронцкіе, всесвятскіе. пятницкіе, пвановскіе или купальскіе, — все это рядь праздниковъ одному и тому же Ярилъ или Купалъ. На Радуницу празднуется его приходъ, на Купалу похороны, при чемъ въ накоторыхъ мастахъ хоронять соломенную куклу, называемую Ярплей. Костромой. Кострубомь п пр. Отъ Өоминой недъли до Иванова дня (Иванъ Купала 24-го йоня) продолжаются «хмелевыя ночи», и это самое веселое время деревенской молодежи. Въ большихъ городахъ и селахъ къ названнымъ праздникамъ пріурочены народныя гудянья, называемыя сполями» — Семиково поде, Ярилино поле и т. п. Каждое происходить на особомь масть, гда, быть-можеть, во время оно совершались языческие праздники Яриль.

мака, въ рукахъ спѣлые колосья всякой яри \*). Гдѣ ступить Яръ-Хмель — тамъ несѣянный яровой хлѣбъ вырастаеть, глянеть Ярило на чистое поле — лазоревы цвѣточки на немъ запестрѣють, глянетъ на темный лѣсъ — птички защебечутъ и пѣснями громко зальются, на воду глянетъ — бѣлыя рыбки весело въ ней заиграютъ. Только ступитъ Ярило на землю соловьи прилетятъ, помретъ Ярило въ Ивановъ день — соловьи смолкнутъ.

Ходить Ярилушка по темнымъ лѣсамъ, бродить Хмелинушка по сёламъ-деревнямъ. Самъ собою Яръ-Хмель похваляется: «Нѣтъ меня, Ярилушки, краше, нѣтъ меня, Хмеля, веселѣе — безъ меня, веселаго, пѣсенъ не играютъ, безъ меня,

молодого, свадебъ не бываетъ...»

На кого Ярило воззрится, у того сердие на любовь запросится... По людямь ходить Ярило не торопко, безъ спѣха — ходить онъ, веселый — по сѣнямъ, по клѣтямъ, по высокимъ теремамъ, по свѣтлицамъ, гдѣ красныя дѣвицы спятъ. Тронеть во снь молодца золотистымъ колосомъ — кровь у молодца разгорается. Тронеть Яръ-Хмель алымъ цвѣткомъ сонную дѣвицу, заноетъ у ней ретивое, не спится молодой, не лежится, про милаго, желаннаго гребтится... А Ярило стоитъ надъ ней да улыбается, самъ красну дѣвицу утѣшаетъ: «Не горюй, красавица, не печалься, не мути своего ретива сердечка — выходи вечерней зарей на мое на Ярилино поле: хороводы водить, плетень заплетать, съ дружкомъ миловаться, нодъ ельничкомъ, березничкомъ сладко цѣловаться».

-Жалуетъ Ярило «хмелевыя» ночи, любитъ высокую рожь да темные перелъски. Что тамъ въ вечерней тиши говорится, что тамъ теплою ночью творится— знаютъ про то Громъ Гремучій, сидя на сизой тучѣ, да Ярило, гуляя по

сырой земль.

Тажовы народныя повърья про возстаніе мертвыхъ и про веселаго бога жизни, весны и любви...

Только минетъ Святая и смолкнетъ пасхальный звонъ, по сельщинъ-деревенщинъ «помины» и «оклички» зачинаются. Въ «навій день» \*\*) старъ и младъ спѣшатъ на кладонща съ мертвецами христосоваться. Отпѣвъ церковную панихиду, за старо-русскую тризну садятся.

Разсыпается народъ по Божіей нивѣ, зарываетъ въ могилки красныя яйца, поливаетъ жальники сычёной брагой, убираетъ

<sup>\*)</sup> Яровой хлъбъ: пшеница, ячмень, овесъ, греча. просо и другіе.
\*\*) «Навій день», а въ Малороссіи «мертвецкій велыкъ день»—другое названье Радуницы... Навъ. навье — мертвецъ.

ихъ свѣжимъ дерномъ, раскладываетъ по жальникамъ блины, оладын пироги, кокурки ), крашены яйца, пшенники да лапшенники, ставитъ вино, инво и брагу... Затѣмъ окликаютъ загробныхъ гостей, просятъ ихъ попить-поѣсть на поминальной тризнѣ.

Оклички женщинами справляются, мужчинами никогда. Когда вслушаешься въ эти оклички, въ эти «жальныя причитанья», глубокой стариной нахнеть!.. Тѣ слова десять вѣковъ переходять въ устахъ народа изъ рода въ родъ... Старымъ богамъ тѣ пѣсни поются: Грому Гремучему, да Матери Сырой Землъ.

Со восточной со сторонушки Подымались вътры буйные, Расходились тучи черныя, А на тъхъ ли на тученькахъ Громъ Гремучій со молоньями, Со молоньями да съ палючими...

Ты ударь, Громъ Гремучій, огнемъ полымемь, Расшиби ты, громова стръда,

Еще матушку — Мать Сыру Землю...

охъ, ты, матушка Мать Сыра Земля, Разступись на четыре сторонушки, Ты раскройся, гробова доска, Распахнитесь, бълы саваны, Отвалитесь, руки бълыя, Оть ретиваго сердечушка...

Государь ты нашъ, родной батюшка,—
Мы пришли на твое житье въковъчное,
Пробудить тебя ото сна оть кръпкаго.
Мы раскинули тебъ скатерти браныя;
Мы поставили тебъ яства сахарныя,
Принесли тебъ пива пьянаго,
Садись съ нами, молви слово сладкое,
Ужъ мы сядемъ супротивъ тебя,
Мы не можемъ на тебя наглядътися,
Мы не можемъ съ тобой набаяться.

Наплакавшись на «жальныхъ причитаньяхъ», за тризну весело принимаются. Виъсто раздирающей душу, хватающей за сердце «оклички», веселый говоръ раздается по жальникамъ...

Пошель пирь на весь мірь — Ярь-Хмель на землю ступиль. Другія ивсни раздаются на кладонщахъ... Поють про «калинушку съ малинушкой — лазоревый цввтъ», поють про «кручинушку, крытую облою грудью, запечатанную крвпкою думой», поють про то, «какъ прошли наши вольные веселые дни да наступили слезовы-горьки времена». Не жаркимъ ве-

<sup>\*)</sup> Ишеничный хльбець съ запеченнымь въ немь яйдомъ.

сельемъ, тоской горемычной звучатъ он в... Нътъ, то новыя

пъсни, не Ярилины.

Клонится солнце на западъ... Пусть ихъ старухи да молодки по домамъ илуть, а батьки да свекры, похмельными головами прильнувъ къ холоднымъ жальникамъ, спятъ богатырскимъ сномъ... Молодцы-удальцы!.. Ярило на поле зоветъ — Красну Горку справлять, пъсни играть, хороводы водить, просо съять, плетень заплетать... Дъвицы-красавицы!.. Ярило зоветъ — бъгите невъститься...

Шаромъ-валомъ катитъ молодежь съ затихнаго кладбища на зеленъющія луговины.

Тамъ нгры, смъхи... Всъхъ обуялъ Ярый Хмель...

— Красну Горку!.. Цлетень заплетать!.. Сфру утицу!.. — раздаются веселые голоса.

II громко заливается пѣсня:

Заплетися, плетень, заплетися. Ты завейся, труба золотая. Завернися, камка хрущатая!..

Ой мимо двора, Мимо широка Не утица плыла Да не сърая, Туть шла ли, прошла Красна дъвица. Пзъ-за Красной Горки, Изъ-за синя моря, Изъ-за чиста поля Утицъ выгоняла, Лебедей скликала:

"Тига, тига, мои ути. "Тига, лебеди, домой!...

"А сама я съ гуськомъ, "Сама съ съренькимъ, "Нагуляюсь, намилуюсь

"Съ милъ-сердечнымъ дружкомъ".

Спряталось за небесный закрой солнышко, алой тканью раскинулась заря вечерняя, заблисталь синій сводъ яркими, безмольно сверкающими звіздами, а веселыя пісни льются да льются по полямъ, по лугамъ, по темнымъ переліскамъ... По людямъ пошелъ веселый Яръ разгуливать!...

Перельски черньють, пушистыми волнами серебряный тумань кроеть Мать Сыру Землю... Грозный Громъ Гремучій не кроеть неба тучами, со звъздной высоты любуется онъ на Ярилины гулянки, глядить, какъ развеселый Яръ межь лю-

дей увивается...

Холодно стало, но звонкія п'єсни не молкнуть — стономъ стоять голоса... Дохнеть Яръ-Хмель свонмъ жаркимъ, разым-

чивымъ дыханьемъ — кровь у молодежи огнемъ горитъ, ключомъ кипитъ, на сердцв легко, радостно, а пвсия такъ и льется, — сама собой поется, только знай да слушай. Прочь горе, долой тоска и думы!.. Какъ солью сытымъ не бытъ, такъ горя тоской не избытъ, думами его не размыкатъ. «Гуляй, душа, веселися!.. Нѣтъ слаще веселья, какъ сердечная радость — любовная сласть!»... Таково слово Яръ-Хмель говоритъ. Слово то крѣпко, недвижно стоитъ оно отъ вѣку дю вѣку. Гдѣ тотъ день, гдѣ тотъ часъ, когда прейдетъ вѣковъчное, животворное Ярилино слово? Пока солнце грѣетъ землю, пока дышитъ живая тварь, не минуть словесамъ веселаго бога...

— Въ горѣлки! — кричатъ голоса.

— Въ горълки! Въ огарыши! — раздается со всѣхъ сторонъ. Начинается извъстная игра, старая, древняя, какъ міръ славянскій. Красны дъвицы со своими съренькими гуськами становятся парами, одинъ изъ молодцевъ, по жеребью, всѣхъ впереди.

-- Горю, горю пень!.. -- причить онъ.

— Что ты горишь? — спрашиваеть дѣвушка изъ задней пары.

- Красной дівицы хочу, - отвівчасть тоть.

-- Какой?

— Тебя, молодой.

Пара бѣжитъ, и молодецъ ловитъ подругу.

Старый обычай, еще Несторомъ описанный: «Схожахуся на игрища, на плясанья и ту умыкиваху жены себъ, съ нею же кто съвъщашеся».

Нары радбють, забъгая въ перелъски. Слышатся и страстный лепеть и звуки поцълуевъ. Гуляетъ Яръ-Хмель... Что творится, что говорится — знають лишь темная нечь да яркія звъзды.

Стихло на Ярилиномъ полъ... Развѣ какой-нибудь безталанный, отверженный лебедушками горюнъ, сѣренькій гусекъ, до солнечнаго всхода сидить одинокій и наигрывая на балалайкѣ, заливается ухорскою иѣсней, сквозь которую слышны и горе, и слезы, и сердечная боль:

> Эхъ! зять ли про тещу да пиво варилъ, Кумъ про куму брагу ставленную. Выпили бражку на Радуницу. Ломало же съ похмелья до Иванова дня.

На Каменномъ Вражкѣ по-своему Радуницу справляютъ. Съ ранняго утра въ Маневиной обители въ часовню всѣ собрались. Всѣ, кромѣ матушки Виринеи съ келарными присиѣшницами.

Недосужно было добродушной матери-келарю: загодя надо довольную транезу учредить: двъ яствы горячихъ, двъ яствы студеныхъ, ипроги да блины, да овсяный кисель съ сытой\*). И не ради одивхъ обительскихъ доводилось теперь стряпать ей, а вдвое либо втрое больше обычнаго. Въ поминальные дни обительскія ворота широко, на весь крещеный міръ распахнуты — приди сильный, приди немощный, приди богатый, приди убогій — всякому за столомъ місто... Сберутся на халтуру\*\*) и «спроты» и матери съ бѣлицами изъ захудалыхъ обителей, придутъ и деревенскіе христолюбцы... Кому не охота сродниковъ на чужихъ харчахъ помянуть?

Тихо, не спѣшно передвигая слабыми еще ногами, брела Манева въ часовню. Въ длинной соборной мантіи изъ чернаго камлота, отороченной краснымъ шнуркомъ, образующимъ, по толкованію старов тровъ, «Христовы узы», въ черной камилавкъ съ креповою наметкой, медленно выступала она... Фленушка съ Марьюшкой вели ее подъ руки. Попадавшіяся на нути инокини и облицы до земли творили передъ нею по два «метанія», низко преклонялись и прихожіе богомольцы. Едва склоняя голову, величавая Манева, вивсто обычной прощи, привътствовала встръчныхъ пасхальнымъ привътомъ: «Христосъ востресе!».

Не разъ останавливалась она на короткомъ пути до часовни и радостно-сіявшими очами оглядывала окрестность... Сладко было Манеев глядъть на пробудившуюся отъ зимняго сна природу, набожно возводила она взоры въ глубокое синее небо... Свой праздникъ праздновала она, свое избавленье отъ стоявшей у изголовья смерти... Истово творя крестное знаменье, тихо шептала она, глядя на вешнее небо: «Иже ада пл'янивъ и человъка воскресивъ воскресеніемъ Своимъ, Христе,

сподоби мя чистымъ сердцемъ Тебе пъти и славити».

Черезъ великую силу взобралась она на высокое кругое крыльцо часовни. На паперти присъла на скамейку и ма-ленько вздохнула. Затъмъ вошла въ часовню, сотворила уставной семиноклонный началь, замолитвовала начинь часовь и свла на свое игуменское мъсто, преклонясь на посохъ, окрашенный празеленью съ золотыми разводами...

Отправили часы, Манева прочла отпусть. Уставщица мать Аркадія середи часовни поставила столикъ, до самаго полу

<sup>\*)</sup> Сыта — разварной съ водой, но не бродившій медь.

\*\*) Халтура (въ иныхъ мъстахъ хаптура — отъ глагола хапать — брать
съ жадностью) — даровая ъда на похоронахъ и поминкахъ. Халтурой также
называется денежный подарокъ архіерею или другому священнослужителю за отправление заказной церковной службы.

крытый білосніжною полотняною «одеждой» съ нашитыми на каждой стороні осьмиконечными крестами изъ алой шелковой ленты. Казначея мать Таифа положила на немъ икону Воскресенія, воздвизальный кресть, канунь і, блюдо съ кутьей, другое съ крашеными яйцами. Чинно отпіли канонъ за

умершихъ...

Большого образа соборныя старицы мать Никанора, мать Филарета, мать Евсталія, мать Лариса, въ черныхъ креповыхъ наметкахъ, спущенныхъ до половины лица, и въ длинныхъ мантіяхъ, подняли кресты и иконы ради крестнаго хода въ келарню. Уставщица съ казначеей взяли поминальныя блюда... Впереди двинулись пѣвицы съ громогласнымъ пѣніемъ стихеръ: «Да воскреснетъ Богъ и разыдутся врази Его». Марьюшка, какъ головщица праваго клироса, шла впереди: звонкій чистый ея голосъ покрывалъ всю «пѣвчую стаю». Среди крестовъ, иконъ и поминальныхъ блюдъ тихо выступала Манеоа, склоняясь на посохъ... Ставъ на верхней ступени часовенной паперти. выпрямилась она во весь ростъ и повелительнымъ, давно не слышаннымъ въ обители голосомъ кликнула:

— Стойте, матери.

Крестный ходъ остановился.

— Къ матушкъ Екатеринъ, приказала игуменья.

Ходъ новоротиль направо. Тамъ, за деревянной огорожью, въ небольшой рощицъ, середи старыхъ и новыхъ могиль, возвышались два каменныя надгробія. Подъ однимъ лежала предшественница Маневы, мать Екатерина, подъ другимъ мать Илатонида, въ кельъ которой гордая красавица Матренушка стала смиренной старицей Маневой...

Поклонясь до земли передъ надгробіемъ, Манева взяла съ блюда пасхальное яйцо и, положивъ его на землю, громко сказала:

— Матушка Екатерина! Христосъ воскресе!

Потомъ съ такимъ же привѣтомъ положила яйцо на могилу Платонилы.

Марьюшка завела прмосъ: «Воскресенія день». Пѣвицы стройно подхватили, и громкое пѣніе пасхальнаго канона огласило кладбище. Матери раскладывали яйца на могилки, христосуясь съ покойницами. Инокини, оѣлицы, сироты и прихожіе богомольцы разсыпались по кладбищу христосоваться со сродниками, друзьями, пріятелями...

Пропѣли канонъ и стихеры. Возгласили «въчную память». Съ пѣніемъ «Христосъ воскресе» крестный ходъ двинулся къ

келарив.

<sup>\*)</sup> Канунъ-чедь, поставляемый на столь при отправленіи панихиды. Сочивевія П. Мельвикова. Т. И. 29

Тѣмъ и кончился поминальный обрядъ на кладбищѣ... Причитать надъ могилами въ скитахъ не повелось, то эллинское обснованіе, нечестивое богомерзкое дѣло, по мнѣнію келейницъ. Самъ Стоглавъ возбраняетъ оклички на Радуницу и вопли на жальникахъ...

Въ келарив собралась вся обитель. Много пришло «спротъ», немало явилось матерей и бълиць изъ скудныхъ обителей: и Напольныя, и Мароины, и Зарвчныя, и матери Салоникеи, и погорвлыя Разсохины, всв тутъ были, всв собрались подь гостепріимнымъ кровомъ возставшей отъ смертнаго одра Манеоы. Хотвлось имъ хоть глазкомъ взглянуть на сердобольную, милостивую матушку, въ жизни которой совсвиъ-было отчаялись... А больше всего нашло деревенскихъ христолюбцевъ. Изо всвхъ окрестныхъ селеній собрались они. Пришли бабы, пришли дввки, пришли малые ребята — всв привалили помянуть покойниковъ за сытной обительской трапезой.

Сѣвъ на игуменское кресло, Манееа ударила въ кандію, и трапеза пошла по чину, стройно, благоговѣйно. Обительскія и сироты сидѣли съ невозмутимымъ безстрастіемъ, пришлые хрпстолюбцы изрѣдка потихоньку покашливали, шептались даже межъ собою, но строгій взоръ угощавшихъ старицъ мгновенно смирялъ безвременное ихъ шептанье... Все шло тихо, благообразно, по чину... Но Богу попущающу, врагу же дѣйствующу,

учинилось веліе искушеніе...

Чтеніями на трапезѣ распоряжается уставщица. На Великій постъ выдала мать Аркадія изъ кладовой книгу .Тъствицу, дорогую старообрядцамъ книгу, печатанную при патріархѣ Іосифѣ. До Страстной успѣли прочитать изъ нея тридцать степеней монашескаго подвига и нѣсколько добавленій, помѣщенныхъ въ концѣ книги. Страстной стали Страсти читать, на Пасхѣ Златоуста. Лѣствица осталась недочитанною... На Радуницу надо бы матушкѣ Аркадіи иную книгу въ келарню внести, да за хлопотами ей не удосужилось. Придя въ келарню и вздумала она соѣгать за книгой, да на грѣхъ ключъ отъ сундука обронила. Нечего дѣлать, пришлось .Тѣствицу дочитывать—самое послѣднее слово отъ Патерика Скитскаго »).

Замолитвовала Манеоа, и раздалось по келарив мърное

чтеніе рядовой канонницы:

«Повъда намъ отецъ Евстаній, глаголя...»

Спохватилась знавшая наизусть всю Тёствицу Манева, но было ужъ поздно. Не въ ся власти прекратить начатое чтеніе. То грѣхъ незамолимый, непрощаемый, то непомѣрный соблазнъ

<sup>\*) «</sup>Лъствица», печатанная при патріарув Іоспфь въ Москвъ 1617 года.

передъ своими, тѣмъ паче передъ прихожими христолюбцами. А выкинуть изъ чтенія ни единаго слова нельзя. Какъ смѣть святыя словеса испразднять?.. Это, но мнѣнію старообрядцевъ, значило бы надъ святыней ругаться, дьявольс... Эе дѣло творить. Ссылаясь на хворь и на слабость, Манева торонила суетившуюся Впринею скорѣй кончать трапезу, а канонницѣ велѣла читать какъ можно протяжнѣй. То было на мысли у игуменьи, чтобы чтенія не довести до конца. Но у Виринеи столько было наварено, столько было нажарено, людей за столами столько было насажено, что, какъ медленно ни читала канонница, душеполезное слово было дочитано.

Читаетъ канонница, какъ Евстаоій, наконивъ денегъ, восхотъль на мадъ хиротонисатися пресвитеромъ и того ради пошель изъ пустыни въ великій градъ Александрію. ІІ бысть на пути Евстаоію отъ бъса искушеніе. Предсталь окаянный

въ странномъ образъ...

«Идуще же ми путемъ, — читала среди глубокой тишины канонница: — видъхъ мужа, высока ростомъ и ноги до конца, черна видънемъ. гнусна образомъ, мала главою, тонконога. несложна, безколънна. грубосоставлена, жельзнокоготна. чермноока, весь звърино подобе имъя, бяше же женомужъ, лицомъ чернъ, дебело-устнатъ, вели... вели... великому...»

Споткнулась канонница. Такія видить різчи, что дівниці на людях зазорно сказать. А пропустить нельзя, сохрани Богь оть такого гріха!.. Въ краску бросило бідную, сторіла вся...

Говоркомъ вели читать. учащала бы...—строго шепнула

Манева уставщицъ.

Спѣшно и вполголоса прочитала канонница смутившія ее реченія... Матери потупили взоры, бѣлицы тихонько перемитивались, прихожіе христолюбцы лукаво улыбались.

«Азъ же видъвъ его убояхся, — продолжала, немножко оправясь отъ слущенія, канонница: — знаменахъ себя крестнымъ

знаменіемъ».

Изъ дальнъйшаго чтенія оказалось, что и это не помогло Евстаейю.

«Абіе бысть, —читала канонница:—аки жена красна и благозрачна...»

Опять споткнулась бъдная... Слезы даже на глазахъ у ней выступили.

— Скоръй бы кончала, угрюмо шепнула Манева, бросая

суровые взгляды на Аркадію.

Душеполезное слово кончилось. Потупя глаза и склонивъ голову, сторъвшая со стыда канонница со всъхъ ногъ кинулась въ боковушу, къ матери Виринет. Глубокое молчаніс на-

стало въ келарнъ. Всъмъ стало какъ-то не по себъ. Чтобы сгладить впечатлъніе, произведенное чтепіемъ о видъніяхъ Евстаеія, Манееа громко кликнула:

— Пойте Пасху, дъвицы.

И звучные голоса велегласно зап'яли: «Да воскреснеть Богъ и разыдутся врази Его».

Кончились стихеры, смолкло изніе, Манева уставной от-

пусть прочла и «прощу» проговорила.

Затъмъ, стоя у игуменскаго мъста, твердымъ голосомъ сказала:

— Господу изволившу, обыде мя бользнь смертная... Но не хотяй смерти гръшнику, да обратится душа къ покаянію, Онъ. сый человъколюбецъ, воздвигъ мя отъ одра бользненнаго. Исповедую неизреченное Его милосердіе, славлю смотреніе Создателя, пою и величаю Творца Жизнодавца, дондеже есмь. Васъ же молю, отцы, братіе и сестры о Христь Ісусь, помяните ми убогую старицу во святыхъ молитвахъ своихъ, да простить ми согръщенія моя вольная и невольная и да устроить самъ Спасъ душевное мое спасеніе...

И до земли поклонилась Манева на три стороны. Всѣ бы-

вшіе въ келарнъ отвътили ей такими же поклонами.

— А въ раздачу сиротамъ на каждый дворъ по рублю... Каждой сестръ, пришедшей въ день сей изъ скудныхъ обптелей, по рублю... Прихожимъ христолюбцамъ, кто нужду имьеть, по рублю... И та раздача не изъ обительской казны, а отъ моего недостоинства... Раздавать будетъ мать Танфа... А ты, матушка Танфа, прими кромѣ того двѣсти рублей въ раздачу по нашей святой обители.

— Благодаримъ покорно, матушка!.. Дай тебъ Господи долголътняго здравія и души спасенія!.. Много довольны твоей

милостью...-загудѣли голоса.

Двинулась съмъста Манева. Передъ нею всё разступились. Фленушка съ Марьюшкой повели игуменью подъ руки, соборныя старицы провожали ее.

Взойдя за крыльцо своей кельи, Манева присъла на скамейку подъ яркими лучами весенняго солнца. Матери стояли пе-

редъ ней.

 Въ огородахъ просохло? — спросила она казначею.
 Просыхаетъ, матушка, — торопливо отвътила Таифа. — Въ бороздахъ только межъ грядокъ грязненько... Да день-другой солнышко погрветь, вездв сухо будеть.

— Молодымъ гряды копать, старымъ свмена мочить, -- рас-

поряжалась Манева. — Сѣмянъ достанеть?

— Вдосталь будеть, матушка, — отвъчала Танфа: — всего по милости Божьей достанеть.

— Всхожи ли? — спрашивала игуменья.

— Всхожія, матушка, всхожія, — ув'тряла мать Таифа. — Вст пспробовала — хорошо всходять.

— Навозъ на гряды возили?

- До праздника еще свезли, на снътъ еще возили,—отвътила Танфа.
- Въ большомъ огородъ двадцать грядъ подъ свеклу, двадцать подъ морковь, пятнадцать подъ лукъ-саженецъ, остальныя подъ ръдьку, — приказывала Манееа.

Слушаю, матушка, — кланяясь, отвѣтила Таифа.

— За коннымъ дворомъ, въ маломъ огородъ, брюкву да огурцы... Капусту, какъ прежде, на мокромъ лужку... Срубы подъ разсаду готовы?

— Нътъ еще, матушка, не справлены, — отвътила Тапфа. —

Когда же было? Праздники...

- Завтра справить. Ирины мученицы въ пятницу разсады съвъ, — сказала Манева.
- Будетъ готово, матушка, все будетъ исправлено,—успоканвала ее казначея.
  - Л въ четвергъ апостола Пуда, продолжала игуменья.
- Вынимай пчелъ изъ-подъ спуда, съ улыбкой подхватила Таифа. — Знаю, матушка, знаю °).

— То-то, не забудь.

- Какъ забыть?.. Что ты, матушка?.. Христосъ съ тобой... Можно-ль забыть!—зачастила мать казначея.
- Марью Гавриловну спроси, не надо-ль ей грядокъ подъ цвъточки. Если прикажетъ — бълицамъ вскопать.

— Велю, матушка.

- А тебѣ, мать Назарета, послушаніе, сказала Манева, обращаясь къ одной изъ степенныхъ старицъ: пригляди за бѣлицами. Пусть ихъ маленько сегодня разгуляются, на всполье сходять...
- Слушаю, матушка. низко поклонясь, молвила мать Назарета.

 — Ронжинскихъ ребятъ чтобы духу не было, — сказала Манееа: — да мірскія пъсни дъвицы чтобы не вздумали пъть.

— Какъ это возможно, матушка? — вступилась Назарета и нѣкоторыя другія матери. — Нашихъ дѣвицъ похаять нельзя— дѣвиць степенныя, разумныя.

— Знаю я ихъ лучше васъ,—строго промоленла Манева.— Чуть не догляди, тотчасъ бъсовскія игрища заведуть... Пля-

<sup>\*)</sup> Принѣ мученицѣ празднують 16-го апрѣля; народъ называеть этотъ день «Арины разсадницы», «Арины сѣй капусту на разсадникахъ (въ срубахъ). Апрѣля 15-го апостола Пуда — доставай ичелъ нзъ-подъ спуда.

саніе пойдеть, нечестивое скаканіе, вт долови плесканіе и всякія богомерзкія коби \*). Нечего рыло-то кривить, — крикнула она на Марью головщицу, замътивъ, что та переглянулась съ Фленушкой. Телъгу нову работную купили? -- обратилась Манева къ казначев.

— Евстихей Захарычь изъ Ключева въ поминокъ прислаль, — отвътила Танфа. — Справная тельга, колеса дубовыя,

шины желтаныя въ палецъ толщиной.

— Спаси его Христосъ, — сказала Манева. — Молились за благод втеля?

— Какъ же, матушка, на годъ въ синодикъ записанъ. —

вступилась уставщина.

- А сиву кобылу продать, ръшила Манева. Вечоръ Трофимъ пробхалъ на ней, поглядъла я, плоха — чуть ноги волочитъ.
- Старая лошадушка, еще при матушкѣ Екатеринѣ вкладомъ дана — много годовъ-то ей будетъ, — замътила мать Танфа.
- За что ни стало продать. Вель бы Трофимъ въ четвергъ на базаръ, — сказала Манева. — Куръ много ли несется? спросила она подошедшую Виринею.

— Сорокъ молодочекъ, матушка, сорокъ... — отвъчала Вири-

нея. — Двѣ заклохтали, хочу на яйца сажать.

- Янцъ много?

-- Сотъ семь отъ праздника осталось, каждый день по сороку прибываеть, — сказала Виринея. — До Петровокъ станетъ?

— Хватить, матушка, хватить. Какъ до Петровокъ не хватить? — отвъчала Впринея.

Масла, сметаны станетъ? — продолжала спрашивать

нгуменья.

— Уповаю на Владычицу. Всего станеть, матушка, — говорила Виринел. — Не изволь мутить себя заботами, всего, при милости Божіей, хватить. Слава Господу Богу, что нодняль тебя... Теперь все ладнехонько у насъ пойдетъ: въдь хозяюшкинъ глазъ, что твой алмазъ. Хозяющка въ дому, что оладышекъ въ меду: ступить — копейка, переступить — другая, а зачнеть семенить—и рублемь не покрыть. За тобой, матушка, голодомъ не номремъ.

— Ну ужъ съменить-то мнъ, Виринеюшка, не приходится, улыбнувшись, отвътила Манева на прибаутки добродушной Вирпнеи. — И стара и хила стала. А ты, матушка, ужъ при-

гляди, порадый Бога ради, не заставь голодать обитель.

<sup>\*)</sup> Волхованіе, погань, скверность.

— Ахъ, ты, матушка. чтой-то ты вздумала? — утирая выступившія слезы, заговорила добрая Виринея. — Да мы за тобой, какъ за каменной стѣной, была бы только ты здорова, нужды не примемъ...

— Это какъ есть истинная правда, матушка. — заговорили соборныя старицы, кланяясь въ поясъ игуменьъ. — Будешь

жива да здорова — мы за тобой сыты будемъ!..

— Подастъ Господь пищу на обитель нищу!.. — сквозь слезы улыбаясь, прибавила мать Виринея. — Съ тобой одна рука въ меду, друга въ патокъ...

 Богъ спасетъ за ласковое слово, матери, — поднимаясь со скамейки, сказала игуменья. — Простите ради Христа. а я

ужъ къ себь пойду.

Матери низко поклонились и стали расходиться. Пошла-было

и Аркадія, но мать Манева остановпла ее.

 Войди-ка. матушка Аркалія, ко-мит на минуточку, сказала она.

Вошли въ келью, помолились на иконы. Утомленная Мансеа съла, а Фленушкъ съ Марьюшкой вслъла въ свое мъсто идти.

— Ты это что надълала? — грозно спросила Манева оторо-

пввшую уставшицу.

— Прости Христа ради, матушка,—робко молвила Аркадія. кланяясь въ землю передъ Маневой.

— Какое ты чтеніе на трапезь-то дала?.. А?..

 Прости Христа ради,—съ новымъ земнымъ поклономъ молвила уставщица.

— При чужихъ-то людяхъ!.. Соблазны въ обители творить?.. А?..

Глаза Маневы такъ и горфли... Всфмъ тфломъ дрожала Аркадія.

— Прости Христа ради, матушка,—едва слышно оправдывалась она, творя одинъ земной поклонъ за другимъ передъ пылавшею гнівомъ игуменьей. — Думала я Прологъ вынести, аль Ефрема Сирина, да на гріхъ ключъ отъ книжнаго сундука невъдомо куда засунула... Память теряю, матушка, безпамятна становлюсь... Прости Христа ради—не вмѣни оплошки моей во грѣхъ.

— Не знаешь разв'в. что слова объ Евстаейн не то что при чужихъ, при свенхъ читать не подобаеть?.. Сколько разъ говорила я теб'ь, какихъ статей на транез'в не читать?—нача-

лила Манева Аркадію.

— Говорила, матушка!.. Много разъ говорила... Гръхъ

такой выпаль! — оправдывалась уставщица.

— Гдѣ память-то у тебя была? Гдѣ умь-отъ быль?.. A?..—продолжала Манева.

— Прости Господа ради, матушка, — кланяясь до земли,

говорила Аркадія. — Ни впредь ни послѣ не буду!..

— Еще бы ты и впередъ стала такіе соблазны заводить!.. грозно сказала Манеоа. — Нѣтъ, ты мнѣ скажи, чѣмъ загладить то, что случилось?.. Какъ изъ памяти пришлыхъ христолюбцевъ выбить, что имь было читано на тразезъ: Воть что скажи.

 — Что-жъ, матушка? Словеса святыя преподобными отцами составлены, — робко промолвила уставщица. — Какъ ихъ су-

дить?.. Кто посм'єть?

Такъ и вспыхнула Манева.

 Дура! — векрикнула она, топнувъ ногой. — Дожила до старости, а ума накопить не успъла... Экое ты слово осмълилась молвить!.. Преподобные по-твоему виноваты!.. А?.. Безумная ты, безумная!.. Преподобные въ простотъ сердца ппсали, намъ съ ними не въ вёрсту стать!.. Преподобныхъ простота намъ грешнымъ соблазнъ... Видела, какъ девицы-то перемигивались?.. Вид'єла, какъ мужики-то поглядывали?.. Бабы да спроты чуть не хихикали... Что теперь скажуть, что толковать учнуть!.. Кто отженить отъ нихъ омрачение помысловъ?.. Кто?.. Въ соблазнъ, какъ въ тину смердящую, вкинуты, въ яму бездонную, полну грѣховныхъ мерзостей... А кто ихъ вкинулъ?.. Кто ввергъ?.. Ну-ка, скажи!.. Разошлись теперь по домамъ, что говорятъ?.. На людяхъ-то что скажуть?— «Были, дескать, мы на Радуницу въ Манеонной обители, слышали поученье отъ божественнаго писанія — въ кабакъ не ходи, и тамъ середь пьяныхъ такой срамоты не услышишь»... Вотъ что скажуть по твоей милости... Да... А врагамъ-то никоніанамъ, какъ молва до нихъ донесется, какая слава, какое торжество будетъ!.. Вотъ, скажутъ, у нихъ, у раскольниковъ-то, прости Господи, какова чистота, соромныя слова въ поученье читаютъ... Срамница!.. А дъвкамъ-то напимъ, даже черницамъ, изъ молодыхъ, развъ не соблазиъ было слушать?.. Ахъ, ты, старая, старая!.. Помнишь евангельское слово?.. . Тучше камень на шею да въ омутъ головой, чёмъ слово объ Евстаейн дать на транезъ читать.

— Прости Христа ради, матушка, — говорила, кланяясь въ ноги, Аркадія. Слезы катились у ней по щекамъ — отереть

не смъла.

— Чью должность исправила ты? — приставала къ ней Манеоа. — Чью?

Аркадія молча рыдала.

— Чье, говорю, дёло ты правила?.. Чье?...

— Моя вина, матушка, моя вина... Пріими покаяніе, прости меня гръшную, — молвила уставщица у ногъ пгуменьи.

— Чье дѣло творила, спрашиваю?.. — топнула ногой Манева. — Отвѣчай: чье дѣло?

— Не разумбю учительнаго твоего слова, матушка... Не

умью отвъта держать... Прости ради Христа...

— Дьявола!.. Вотъ чье дёло сотворила ты, окаянная! грозно сказала ей Манева. — Кто отецъ соблазновъ?.. Кто соблазны чинить на пагубу душамъ христіанскимъ?.. Кто?.. Говори — кто?...

— Дьяволь, матушка, — едва слышно проговорила лежа-

вшая у ногъ игуменьи Аркадія.

— Ему поработала... Врагу Божію послужила... Его волю

сотворила.

— Вѣдаю грѣхъ свой великій, исповѣдую его тебѣ... Прости, матушка... меня, скудоумную, прости меня, неключимую, молила Аркадія.

Долго длилось молчанье. Только звуки маятника стыныхъ часовъ въ большой горницѣ Манеенной кельп да судорожныя всхлипыванья и тихіе вздохи уставщицы слышны были въ

келейной тишинь.

— Встань! — повелительно сказала Манева. — Старость твою не стану позорить передо всею обителью... На поклоны въ часовнъ тебя не поставлю... А вотъ тебъ епитимья: до дня **Пятидесятницы**—по тысячѣ поклоновъ на день. Ко мнѣ приходи отмаливать, это тебя же ради, не видали бы. Къ тому-жъ сама хочу видѣть, сколь велико твое послушаніе... Ступай!

— Матушка, прости, матушка, благослови! — обычно ска-

зала уставщица, творя метанія предъ пгуменьей.

— Прощу и благословлю, коль жива буду, во святый день

Пятидесятницы... — сказала Манева.

Съ поникшей головой вышла Аркадія изъ кельи игуменьи. Лица на ней не было. Потъ градомъ выступалъ на лбу и на морщинистыхъ ланитахъ уставщицы.

До костей проняли ее строгія річи пгуменьи...

Оставшись одна, прилечь захотъла Манеоа. Но наслалъ же и на нее проклятый оъсъ искушение... То вспоминаются ей слова Лъствицы, то мерещится образъ Стуколова... Не того Стуколова, что видъла недавно у Патапа Максимыча, не стараго паломника, а бълолицаго, остроглазаго Якимушку, что когда-то, давнымъ-давно, помутилъ ея сердце дъвичье, того удалаго добра молодца, безъ котораго цвъты не цвътно цвъли, деревья не красно росли, солнышко въ небъ сіяло не радостно... Молиться, молиться!.. Но нейдеть молитва на умъ, расшатанный воспоминаньями о сустномъ міръ... Давнишній, забытый, казалось, мірт опять заговорплъ въ остывшей крови. Опять

непчетъ онъ страстью; опять на грёховныя думы наводитъ... Бъсъ, оъсъ! Отмолиться надо, илоть побороть!..

II стала Манееа на поклоны. II клала поклоны до истоще-

нія силъ.

Не помогло старици... Тиломъ удручилась, душой не очистилась... Столь страшно бываеть демонское стръляніе, столь велика злоба дьявела на облекшихся въ куколь незлобія и въ одежду пноческаго безстрастія!.. Пскушеніе!.. Охъ, это искушеніе!.. Придеть оно, кто въ силахъ отвратить его?.. Царить. владветъ людьми искушение!.. Кто противъ него?..

Но что-жъ это за искушенье, что за бъсъ, взволновавшій Манеенну кровь? То веселый Яръ — его чары... Не заказанъ ему путь и въ кельи монастырскія, отъ его жаркаго разымчиваго дыханья не спасуть ни черный куколь, ни власяница, ни кръпкіе монастырскіе затворы, ни даже старые годы...

## Глава девятая.

Часа черезъ полтора послъ того, какъ матери разошлись по кельямъ, а бълицы съ Назаретой ушли погулять за око-лицу, на конный дворъ Маневиной обители въёхала кибитка съ кожанымъ верхомъ и наглухо застегнутымъ фартукомъ, запряженная парой толстыхъ съ глянцовитою шерстью скитскихъ лошадей. Изъ работницкой «стаи» вышелъ конюхъ Дементій и весело прив'ьтствоваль тщедушнаго старика, сидізвшаго на козлахъ:

— Родіонъ Данилычь! Сколько лѣтъ, сколько зимъ! Матушку,

что-ль, какую привезъ?

— Гостя московскаго, распъвалу, — отвъчалъ Родіонъ, слъзая съ козелъ и витаясь ) съ Дементіемъ. — Спить, — промолвилъ онъ, заглянувъ подъ фартукъ. — Умаялся, сердечный... — Видно, лъсныя путинки не по московскимъ костямъ, —

замътилъ Дементій.

— II дорога же, другь! — сказаль Родіонъ. — Къ вамъ-то ближе еще туда-сюда, а у насъ вкругъ Оленева—бѣда!.. На Колосковской гати совсѣмъ завязли... Часа три пробились... Ужъ я на деревню за народомъ бѣгалъ... Не приведи Господи.

— Знамо, распутица, — промолвиль Дементій, почесываясь

сииной объ уголъ крыльца.

Родіонъ сталъ распрягать пріусталыхъ коней.

— Что за гость такой? — спросиль Дементій. — А кто его знаеть? Съ подаяніемъ, должно-быть. Въ Оле-

<sup>\*)</sup> Витаться — здорогаться, подавая другь другу руку.

нево къ намъ еще на шестой недвля прівхаль... А бываль не у всіхъ. у насъ вь Анопсиной да у матушки Фелицаты... По другимъ обителямъ ни ногой.

— Что же такъ? — спросилъ Дементій.

— Ихне діло. Какъ намь узнать? — отвічаль Родіонъ. — Піть тоже обучаль, у насъ все съ Анной Сергібевной піль. что при матушкі Маргариті живеть à водился больше съ Аграфеной, что живеть въ келарныхъ приспішницахъ: у Фелицатиныхъ больше съ Анной Васильевной.

— Ишь ты! Съ молоденькими все да съ пригожими. —

лукаво улыбаясь, замѣтилъ Дементій.

— Ихне діло! Намъ не узнать, наше діло черное, трудовое, въ чисты світлицы ходу намъ ніть. — проговориль Родіонъ, распрягая лошадей.

Въстимо: въ Чернухъ были? — спросилъ Дементій.

— Обътхали, — сказалъ Родіонъ. — Ёму, слышь, прописано у насъ быть да у васъ въ Комаровъ. Потдетъ ли. нътъ ли въ Улангеръ — навърно тебъ сказать не могу...

— Охъ, какъ въ Улангеръ придется!.. Бѣда!.. — сказалъ Дементій. — На Митюшино развѣ будетъ везти... Прямо ѣхать

затонешь.

- Не клянчи, Дементьюшка, отозвался Родіонь. У насъ дв'я нед'яли гостиль, коль у васъ столь-жъ погостить, дорогато обсохнеть.
- Хорошо бы такъ. Пущай бы подольше ему погостилось, молвилъ Дементій. Онъ къ кому?.. Не знаешь?.. спросилъ конюхъ, немного помолчавъ. Изъ матерей къ которой, аль къ самой матушкъ Манееъ?

— Къ самой поди, — отозвался Родіонъ. — Что ему до

матерей?.. По игуменьямъ вздить. московскій.

— Наша-то матушка не больно еще оправилась, — сказалъ Дементій. — Хворала... Думали, не встанеть.

Слышно было про то, — молвилъ Родіонъ. — Теперь

какъ?

— Обошлась, ничего, — отвѣчалъ Дементій. — Лѣкарь изъ города наѣзжалъ... Лѣчили... Грѣха-то что было!..

— А что?

— Да лѣкарь-отъ изъ нѣмцевъ аль басурманинъ какой... У людей Великій постъ, а онъ скоромятину, ровно собака, кретъ... Въ обители-то!.. Матери бунтъ подняли, сквернитъ, знаешь, имъ... Печки не давали скоромное-то стряпатъ. Да тутъ у насъ купчиха живетъ, Марья Гавриловна, тамъ у ней стряпали... Было, было всякаго грѣха!.. Не сразу отмолятъ...

— А выльчилъ-таки? — спросилъ Родіонъ.

— Еще бы не вылѣчить! — усмѣхнувшись, отвѣтилъ Дементій. — Вѣдь матери, Родіонушка, не нашъ братъ — голь да перетыка... У нихъ — деньгамъ заговѣнья нѣтъ. А богатыхъ и смерть не сразу беретъ... Рубль не Богъ, а тоже милуетъ.

— И върно такъ, Дементьюшка, — сказалъ Родіонъ: — върно... Дай-ка овсеца конямъ-то засыпать, — прибавилъ онъ, отводя

лошадей въ конюшню.

— Пойдемъ, — сказалъ Дементій и лѣниво побрелъ за Родіономъ.

Межъ тыть спавшій въ оленевской кибити московскій пывець проснулся. Отворотиль онъ бокъ кожанаго фартука, глядить — мъсто незнакомое, лошади отложены, людей ни души. Живого только и есть, что жирная корова, улегшаяся на солнопёкь, да высокій голландскій пітухъ, окруженный курами встять возможныхъ породъ. Склонивъ голову на-бокъ, скитскій горлопанъ стояль на одной ножкіт и гордо поглядываль то на одну, то на другую подругу жизни.

Отстегнуль прівхавшій гость фартукъ, поднялся съ груды подушекъ въ ситцевыхъ чехлахъ и тихонько выліззъ изъ ки-

битки.

Это былъ невысокаго роста, черноволосый, съ рѣденькой бородкой и быстро бѣгавшими, черными глазками человѣкъ, въ синей суконной шубкѣ на хорьковомъ мѣху и съ новенькимъ гаруснымъ шарфомъ на шеѣ — должно-быть, подарокъ какой-нибудь оленевской мастерицы... Пѣвецъ догадался, что онъ въ Комаровѣ, но гдѣ же люди? Не въ сонное же царство, не въ мертвый заколдованный городъ пріѣхаль.

— Охъ, искушеніе!,. — молвиль онъ серебристымъ звонкимъ голоскомъ и пошель въ работницкую поискать, нѣтъ ли хоть

тамъ живого человъка. Изба была пуста.

— Вотъ какое положение! — сказалъ онъ, выйдя на крыльцо. — Родіонъ пропалъ... Родіонушка! — крикнулъ онъ, сколько было мочи.

— Ась? — отозвался тотъ изъ конюшни.

Прівзжій направился на голосъ.

— Проснулся, Василій Борисычъ? — спросилъ Родіонъ. — А я ужъ коней отирягъ и корму задалъ... Что, аль со сна-то головушку разломило?

— И то маленько вздремнулъ!.. Искушеніе!.. — молвиль Ва-

силій Борисычъ.

— Ну, вздремнуть не вздремнуль, а здорово всхрапнуль, — замѣтиль, улыбаясь, Родіонъ. — Отъ самой Клопихи носомъ пъсни играль — иятнадцать верстъ...

— Ужъ и пятнадцать?.. — усомнился Василій Борисычъ.

— Говорю теб'є, пятнадцать, — сказаль Родіонъ. — Хоть людей спроси, — прибавиль онъ, указывая на Дементья.

— До Клопихи точно пятнадцать версть отселева будеть... Больше будеть — дорога-то въдь здъсь не итряная. — подтвердиль Дементій.

— А матушку Маневу можно повидать? — спросиль его

прівзжій.

— Не знаю, какъ тебъ сказать, господинъ купецъ. — отвътиль Дементій. — Хворала у насъ матушка-то — только-что встала. Сегодня же Радуницу справляли — часы стояла, на могилки ходила, въ келарнь за трапезой сидела. Притомилась. Поди чать теперь отдыхать легла.

— Охъ, искушеніе! — тихонько промолвиль Василій Бори-

сычъ, покачавъ головой.

— Съ Москвы \*) что-ль будете? — спросиль его Дементій.

— Изъ Москвы, — отвътилъ гость.

- Та-а-къ, протянулъ Дементій. Большая, слышь, сто-SRIDUL S
- Побольше вашего скита, сказаль, улыбнувшись, Василій Борисычъ.

Однѣхъ церквей сорокъ сороковъ:

— Такъ говорится — на дълъ-то поменьше будеть, — отвътиль Василій Борисычь,

— II все золотоглавыя? — продолжаль спрашивать Дементій. — Есть и золотоглавыя, — сказаль Василій Борисычь.

— Эка подумаешь! — удивлялся Дементій. — А Иванъ Великій высокъ будеть?

Высокъ, — сказалъ Василій Борисычъ.

— Диковина! — вскликнулъ Дементій. — А правда-ль, что въ Москвъ сорокамъ не водъ?

— Не вплать.

— Это Алексъй митрополить на сороку заклятіе положиль, чтобъ она въ Москву не летала... Итица-воръ, а на Москвъ, сказывають, и безъ того много воровъ-то.

— Есть, —подтвердиль Василій Борисычь.

- Воть и къ Макарью на ярманку воры-то больше все изъ Москвы навзжають, — замьтиль Дементій. — А правда-ль, что у васъ хлъбъ по шести да по семи гривень на серебро живетъ?

— Случается, — сказаль Василій Борисычь.

— То-то и есть: толсто звонять да тонко вдять... — примолвиль Дементій.-У насъ по лъсамь житье-то, видно, при-

<sup>\*)</sup> За Волгой во многихъ мъстностяхъ говорятъ "Москва" твердымъ о.

гляднъй московскаго будетъ, даромъ что воротами въ уголъ живемъ. По крайности тшь безъ мъры, кусковъ не считаютъ.
— Вонъ старица невъдомо какая бредетъ, ее бы про ма-

Вонъ старица невъдомо какая бредетъ, ее бы про матушку спросить, — молвилъ Василій Борисычъ, показывая на

Танфу, подходившую къ конному двору.

— Эта наша мать казначея, — сказалъ Дементій. — Ругаться поди на конный дворъ идеть... Ухъ, бѣдовая старица!... Всяка порошинка у ней на перечеть. Одно слово, бѣдовая!...

Василій Борисычь пошель навстрічу Танфів. — Что вашей милости угодно? — спросила она.

— Къ матушкъ Манеев письмецо изъ Москвы привезъ, да

вотъ еще къ матери Назаретъ отъ сродницы.

— Матушка Манееа теперь започивала, — отвѣтила Таифа. — Скорбна у насъ матушка-то — жизни не чаяли... Развѣ въ сумерки къ ней побываете... А мать Назарета въ перелѣсокъ пошла съ дѣвицами... До солнечнаго заката ей не воротпъся.

— Я бы сходиль къ ней покудова. Чать недалеко?.. —

встрепенувшись, подхватиль Василій Борисычь.

— Какъ вамъ будетъ угодно, — сказала Тапфа. — Пожалуй, Дементій укажетъ дорогу... Да вы об'єдали ли?.. Не то въ келарню милости просимъ.

— Покорно благодарю, матушка, — отвътилъ Василій Борисынъ. — Дорогой закусили — сытехонекъ. Благословите къ ма-

тушкѣ Назаретѣ сходить.

— Инъ самоварчикъ не поставить ли? — уговаривала гостя мать казначея. — Ко мнѣ бы въ келью пожаловали, побесѣдовали маленько, а тѣмъ временемъ и матушка Назарста иодошла бы, и матушка Манеоа проснулась бы.

— Мит бы матушку Назарету поскортй повидать, — стояль на своемъ Василій Борисычь и, какъ ни упрашивала его

казначея посътить ея келью, устояль на своемъ.

Какъ истый москвичь, не прочь бы онъ отъ чашки чаю, пожалуй, и отъ трапезы не отказался бы, но ужъ очень загорълось у него поскорьй идти къ Назареть. Знать ее не знать, въ глаза не видываль, и покамъсть одна читалка на Рогокскомъ не покучилась ему свезти Назаретъ инсьмецо съ посылочкой, во сняхъ даже про такую старицу не слыхиваль. Но, узнавъ, что пошла она съ дъвицами на гулянку, ногъ подъ собой не заслышать Василій Борисычь... Такъ и тянетъ его поглядъть на комаровскихъ бълицъ, какъ онъ тамъ въ перелъскъ свою Красну Горку справляютъ. Искушеніе!.. Ну да въдь человъкъ не старый, кровь въ жилахъ не ледяная.

Втащили въ работницку избу поклажу Василья Борисыча. Расшнуровалъ онъ чемоданъ; вынулъ суконный кафтанчикъ,

чуйку на ваточной подкладкь, шапочку новую, и такимъ молодцомъ вырядился, что льбо-дорого посмотръть. Затъмъ отправился съ Дементьемъ за еколицу...

Только дошли до Каменнаго Вражка, какъ послышались издали молодые веселые голоса и звонкій хохоть Фленушки.

Дементій воротился, Василій Борисычь тихонько пошель на голоса.

Звучнымъ, пріятнымъ голосомъ искусно завелъ онъ пъсню про «младую юность».

Горе мнв. увы мнв во младой во юности! Хочется пожити — не знаю, какъ быти, Мысли побивають, къ гръху привлекають. Кому возвъщу я гибель мое горе? Кого призову я со мной слезно плакать? Горе мнв, увы мнв во юности жити — во младой-то юности мнози борють страсти. Плоть моя желаеть больше согръщати: Юность моя, юность, младое ты время. Быстро ты стрекаешь, гръхи собираешь, Гль бы и не надо—вездъ поспъваешь, Къ Богу ты лѣнива, ко гръху радива. Тебѣ угождати — Бога прогитъвляти!...

Смолкли бѣлицы... Съ усладой любовались онѣ нѣжнымъ голосомъ незнаемаго пѣвца и жаднымъ слухомъ ловили каждый звукъ унылой, но дышавшей страстностью иѣсни. Василий Борисычъ продолжалъ:

Юность моя, юность во мить ощутилась. Въ разумъ приходила, слезно говорила:
"Кто добра не хочеть, кто худа желаетъ?
"Развъ змъй-соперникъ, добру ненавистникъ."
"Сама бы я рада — силы моей мало,
"Сижу на конть я, а конь не обузданъ,
"Смирить коня нечъмъ — вожжей въ рукахъ нъту,
"По горамъ, по холмамъ прямо конь стрекаетъ,
"Меня разрываетъ, умъ мой потребляетъ.
"Вить ума бываю, творю что—не знаю,
"Вижу я погибель, страхомъ вся объята:
"Не знаю, какъ быти, какъ коня смирити..."

Заслушалась и мать Назарета... Заслоняя ладонью оть солнца глаза, съ недоумъніемъ разглядывала она подходившаго незнакомца.

- Кто-бъ это такой? говорила она. Не здѣшній, не окольный, а наѣзжихъ гостей, кажись, во всемъ Комаровъ нѣтъ... Что за человѣкъ?
  - Московскимъ глядитъ, молвила Фленушка.
- А можеть, изъ самаго Питера, подхватила Марья головщица.

- Можетъ, и питерскій, согласилась Фленушка. А голосокъ-отъ каковъ!.. Какъ есть соловей.
- Вотъ бы на клиросъ въ нашу «пѣвчую стаю» такого пѣвца залучить, закинувъ бойко голову, молвила молодая, пригожая смуглянка съ пылавшими страстнымъ огнемъ очами. Звали ее Устиньей, прозывали Московкой, потому что не одинъ годъ сряду въ Москвъ у купцовъ въ читалкахъ жила.

— Молчи, срамница!.. Услышать можеть... — строго замъ-

тила ей Назарета.

— Мы бы ему бородку-то выщипали, въ сарафанъ бы его обрядили, — продолжала со смъхомъ Устинья Московка.

— Замолчишь ли, срамница?.. Аль совъсти не стало въ

глазахъ? — ворчала Назарета.

Василій Борисычь межъ тёмъ подошелъ къ старицё и, низко поклонившись ей, спросилъ:

— Матушка Назарета не вы ли будете?

- Такъ точно, отвѣчала она. Что угодно вашей милости?
- Письмецо къ вамъ съ Рогожскаго привезъ, сказалъ онъ, вынимая изъ кармана письмо. Посылочки тоже есть, ужо предоставлю.

— Отъ кого это, батюшка? — недовърчиво спросила Назарета, быстрымъ взоромъ окидывая дъвицъ, столпившихся во-

кругь незнакомца.

— Отъ Домны Васильевны, — отвъчалъ Василій Борисычъ.—Въ Антоновской палаті въ читалкахъ живетъ...

— Отъ Домнушки! — радостно воскликнула мать Назарета. — Что она, голубушка?.. Какъ живетъ-можетъ?..

— Спасается, — отвътилъ Василій Борисычъ. — Негасимую

у болящихъ читаетъ — любятъ ее старушки...

- Ну, слава Богу!.. На утішительномъ словъ благодарю покорно, батюшка, сказала мать Назарета. Какъ имечко-то ваше святое?
  - Василій.

— По бат**ю**шкѣ?

— Борисовъ.

— Утѣшили вы меня, Василій Борисычъ. Вѣдь Домнушкато, по плоти, племянница мнѣ доводится — братца-покойника дочка... Вѣдь я тоже московская родомъ-то.

— Очень пріятно, — отвѣтиль Василій Борисычь, а черные глазки его такъ и разбѣжались по молодымь, цвѣтущимъ здоровьемь бѣлицамъ, со всѣхъ сторонъ окружившимъ его и мать Назарету.

— Къ матушкъ Маневъ прибыли? — спросила Назарета.

— Такъ точно, — отвъчалъ Василій Борисычъ: — тоже письма привезъ.

— Оть кого, батюшка, инсьма-те? — продолжала свои раз-

спросы старица.

— Отъ разныхъ, — отвъчать онъ. — Отъ матушки Пулькерін есть письмецо, отъ Гусевыхъ, оть Мартынова Петра Спи-

— Великій благодітель намъ Петръ Спиридонычь, дай ему, Господи, добраго здравія и души спасенія, — молвила мать Назарета. — День и ночь за него Бога молимъ. Имъ только и живемъ и дышимъ — много милостей отъ него видимъ... А что, дъвицы, не пора-ль намъ и ко дворамъ?.. Покуда матушка Манеоа не встала, я бы вотъ чайкомъ Василья-то Борисыча папоила... Пойдемте-ка, умницы, солнышко-то стало низенько...

— Рано еще, матушка!.. Погоди маленько!.. — заголосили бѣлипы.

- Что вы, что вы?... Какъ возможно не угостить дорогого гостя?.. Пойдемте... Будеть — погуляли, натъшились. — Да матушка!.. Да еще маленько!.. Да погоди хоть съ

полчасика.

— Вы для меня, матушка, не безпокойтесь, — вступился Василій Борисычь. — Дайте дівицамъ развеселиться... Онів намъ

споють что-нибуль.

— Такому півну да лісныя пісни слушать! — бойко подхватила Фленушка, прищуривая глазки и лукаво взглядывая на Василія Борисыча. — Соловью худыхъ птицъ слушать не приходится... Отъ худыхъ птицъ худыя и пъсни.

— А у матушки Маргариты въ Оленевь про васъ не то говорять, — отвѣчалъ Василій Борисычь. — Тамъ очень похваляють здёшнее пёніе, говорять, что лучше вашего клира по

всемь скитамь неть...

— Такъ вы изъ Оленева пожаловали? — спросила мать Назарета.

— Изъ Оленева, матушка, — отвътилъ Василій Борисычъ. — Тамъ и Страстную пробыль и праздникъ праздноваль.

— У кого гостили? Въ какой обители? — спросила Назарета.

- У Анопсиныхъ больше, съ матушкой-то Маргаритой мы давніе знакомые— она въдь тоже наша московка... У Фелипатиныхъ тоже гостилъ.
  - Это вамъ Анна Сергвевна, что ли, наше-то пвніе сла-

вила? — спросила его Марьюшка.

— И Анна Сергъевна хвалила и Аграфена келариая, а изъ Фелицатиныхъ Анна Васильевна... Всв хвалили, - говорилъ Василій Борисычъ.

— Всёхъ-то что самыхъ ин на есть лучшихъ дёвицъ въ Оленевъ спознали, — лукаво усмъхнувшись и быстро вскинувъ глазами, молвила Фленушка.

— Петь обучаль, — улыбнувшись, заметиль Василій Бори-

сычъ.

— II насъ бы поучили!.. — защебетали и Фленушка, и Ма-

рьюшка, и Устинья Московка, и другія крылошанки.

— Отчего-жъ не поучить?.. Съ великою радостью! — сказалъ Василій Борисычъ. — Только вѣдь надо прежде голоса попробовать: какіе у васъ голоса — безъ того нельзя.

Пробуйте насъ, пробуйте, — приставали бѣлицы.

— Оченно бы радъ попробовать, — сказалъ Василій Борисычъ. — Матушка Назарета, благословите псальму спъть.

— Пойте во славу Божію, — молвила Назарета, отрываясь

на минутку отъ письма.

— Воскресную надо, д'явицы... Пасхальную, — сказаль Василій Борисычь. — «Велію радость» знасте?

— Знаемъ, знаемъ, — защебетали бѣлицы, окружая москов-

скаго пѣвца.

Высоко, чистымъ голосомъ, завелъ онъ:

Велія радость днесь въ мір'є явися...

Стройно и бойко подхватилъ дѣвичій хоръ:

Христосъ бо воскресе, а смерть умертвися, Сущіе во гроб'яхъ животъ воспріянна! Воспоемъ же, други, п'єснь радостну нын'в — Христосъ бо воскресе отъ смертныя с'яни, Животъ дарова въ семъ мір'я челов'яку! Нын'я вс'я ликуемъ, Духомъ торжествуемъ, Простилъ бо Господь гр'яхи наши. Аминь.

Голоса Василья Борисыча и головщицы Марьюшки покрывали остальные. Далеко по перелъскамъ разносились звуки воскресной исальмы...

— А мірскія п'єсенки поп'єваете, Василій Борисычъ? — бочкомъ подвернувшись къ московскому гостю, спросила Фленушка.

— Флена Васильевна! — строго крикнула на нее, склады-

вая письмо, Назарета. — Матушкъ доложу.

— Не пужай, мать Назарета!. Я вѣдь не больно изъ робкихъ, — рѣзко отвѣтила Фленушка и, не смигаючи, съ рьянымъ задоромъ глядѣла въ разгорѣвшіеся глаза Василія Борисыча.

— Вольница этакая!.. Безстыдница!.. — ворчала Назарета.

— Что-жъ, Василій Борисычъ?.. Поете мірскія? — приставала Фленушка, не обращая вниманія на ворчавшую и хлопавшую о полы руками мать Назарету. — Зачымъ мірскія? — переминаясь на одномъ місті, сказаль Василій Борисычь. — Божественныхъ много, можно и безъ мірскихъ обойтись...

— А мы думали — вы новенькихъ пѣсенокъ намъ привезли, — недовольнымъ голосомъ молвила Фленушка. — У насъ есть, да все старыя. Оченно ужъ прискучили. Нъть ли у васъ какого хорошенькаго «романцика»?

-- Безпутная!.. Тебѣ-ль говорять?.. Замолчи, озорная!.. За-

была, что въ обители живешь?.. — кричала Назарета.

— Мы не черницы! — громко см'ясь, отв'ячала стариц'я Фленушка. — Ты что-ль на насъ манатью-то \*) надвала?.. Мы б'ялицы, мірское намъ во гр'яхъ не поставится...

— Все матушкѣ скажу... Погоди у меня, воструха! — ворчала Назарета и рѣшительнымъ голосомъ приказала бѣлицамъ

домой собираться.

Впереди пошли Василій Борисычъ съ Назаретою. За ними, разсыпавшись кучками, пересмѣиваясь и весело болтая, прытали шаловливыя бѣлицы, Фленунка подзадоривала ихъ запѣть мірскую. По что сходило съ рукъ пгуменьиной любимицѣ и баловницѣ всей обители, на то другія не дерзали. Только Марьюшка да Устинья Московка не прочь были подтянуть Фленушкѣ, да и то вполголоса.

Фленушка завела плясовую:

Во городѣ во Казани Полтораста рублей санн. Дѣвка ходнтъ по крыльцу, Платкомъ машетъ молодиу.

Веселый, игривый напівъ нерадостно звучить въ устахъ скитскихъ пѣвицъ... То ли діло льющаяся изъ жаркой, взволнованной Яръ-Хмелеиъ груди свободная, опьяняющая пѣснь Радуницы, что раздавалась о ту пору на Руси по ен несчетнымъ лугамъ, полямъ и перелъскамъ...

Напившись у матери Назареты чаю, Васплій Борисычь въ сумерки отправился къ Манеоф.

Положивъ началъ и сотворивъ метанія, Василій Борисычь

сказаль:

— Съ письмецомъ къ вамъ, матушка, отъ Петра Сипридоныча да отъ Гусевыхъ... Отъ матушки Пульхеріи тоже есть.

— Садиться милости просимъ, — величаво молвила Манева,

<sup>\*)</sup> Манатья (мантія), иначе иночество — черная пелеринка, иногда отороченная краснымъ шнуркомъ, которую носятъ старообрядскіе иноки и инокини. Скинуть ее хоть на минуту считается грахомъ, а кто наданетъ се хоть шутя, тоть уже постригся.

указывая гостю на лавку у стола, на которомъ уже разставлено было скитское угощенье. Икра, балыки и другая соленая, подстрекающая на большую тду, ситдь поставлена была рядомъ съ финиками, урюкомъ, шанталой, настилой, мочеными

въ меду яблоками и всякихъ сортовъ орвхами.

Василій Борисычь сіль и, пока Манева читала письма, принялся разсматривать убранство кельи. Келья была просторная, чистая — нигдъ ни порошинки. Въ переднемъ углу, въ божницъ изъ простого дерева, съ алой бархатной пеленой, стояло несколько древнихъ иконъ высокихъ писемъ, а въ самой серединь образъ Корсунской Богородицы стараго новогородскаго пошиба въ густо позолоченной ризь сканнаго дъла. Та икона была у Мансоы родовая, отъ дідовъ и прадідовъ шла... Передъ нею неугасимо теплилась серебряная лампадка съ бисерными подвъсками. Стъны кельи общиты были ясеневыми досками, поставленными стоймя, гладко выструганными и натертыми воскомъ. Кругомъ широкія деревянныя скамьи съ положенными на нихъ мягкими суконными полавочниками. Въ красномъ углу подъ святыми и по двумъ сторонамъ стола по-лавочники были кармазинные \*), остальные васильковаго цвъта. На окнахъ, убранныхъ бълосиъжными кисейными занавъсками, общитыми красною бахромкой, стояли горшки съ бальзаминомъ, розанелью, геранью, бѣлокрайкой, чудомъ въ мірѣ и стольтнимъ деревомъ \*\*). По стънамъ развѣшаны были картины въ деревянныхъ рамкахъ, не отличавшіяся, впрочемъ, ни смысломъ ин изяществомъ. То были московскія произведенія, изображавшія апокалинсическія дізнія антихриста, видініе святымъ Макаріемъ біса въ тыквахъ, распятіе плоти во образв монаха съ замкомъ на устахъ, хождение Өеодоры по мытарствамъ и другія сказанья византійскаго склада. И на каждой картинъ непремънно бъсъ сидитъ... Ни одной, гдъ бы не быль намалевань хоть маленькій чертенокъ...

— Такъ вы и въ Бѣлой-Криницѣ побывали!.. Вотъ какъ!.. молвила Манееа, прочитавъ письма. — Петръ Спиридонычъ нишетъ, что вы мпогое мит на словахъ перескажете... Рада васъ слушать, Василій Борисычъ... Побес'вдуемъ, а теперь покам'всть передъ чайкомъ-то... настоечки рюмочку, не то ма-

дерки не прикажете ли?.. Покорно прошу... Василій Борисычь хватиль какой-то девятисильной

\*) Кармазипный цевть — ярко-алый.

<sup>\*\*)</sup> Бальзаминъ — balsamina. Розанель, герань и бълокрайка — разные виды pelargonium. Чудо въ міръ — mirabilis. Стольтнее герево, пначе алой — одинъ изъ видовъ кактуса. \*\*\*) Девитисильною зовуть настойку на травъ девисиль.

откромсаль добрый момоть наюсной икры. За дёвичьими гулянками да за иёніемь божественныхъ псальмъ совсёмь забыль онъ, что въ тоть день путемъ не обёдалъ. Къ вечеру пронялъ голодъ московскаго посланника. Сдёлалъ Василій Борисычъ честь донскому балыку, не отказалъ въ ней ветлужскимъ груздямъ и вятскимъ рыжикамъ, ни другому, что добраго передъ нимъ гостепріимной игуменьей было паставлено.

Давно-ль изъ Москвы? — спросила его Манева.

— Давненько, матушка, я съ Москвы-то събхаль, — отвъчаль Василій Борисычь. — Еще на четвертой нед'яль... Дороги — не приведи Господи! Черезъ Волгу пышкомъ переходили... Страстную и праздники въ Оленевъ взялъ.

— У матушки Маргариты? — спросила Манева.

— У нея, матушка... Еще у матери Фелицаты погостиль, — отвытиль Василій Борисычь. — Къ австрійскому-то священству склонныхъ обителей въ Оленевы только и есть.

- И у насъ склонныхъ немного, замѣтила Манеоа. Наши да Жженины, Бояркины да Московкины вотъ и всъ... Изъ захудалыхъ обителей еще кой-какія старицы... А по другимъ скитамъ и того нѣтъ. Въ Улангерѣ только мать Юдиоа маленько склоина...
  - А въ Чернухѣ? помолчавъ, спросилъ Василій Борисычъ.
- Развѣ самое малое число, отвѣтила Манеса. A по деревнямъ и слышать не хотятъ.

— Слипотствують, — молвиль Василій Борисычь. — Народь

темный, непонимающій.

— Не слѣпота, Василій Борисычь, соблазнь оть австрійскаго священства больше отводить людей, — сказала Манева. — Вамъ, московскимъ, хорошо: вы на свѣту живете. Не грѣхъбы иной разъ и объ насъ подумать. А вы только совѣсть маломощныхъ соблазнами мутите.

— Какіе же соблазны, матушкаг.. Кажись, отъ Москвы соблазновъ никогда не бывало, — возразилъ Василій Бори-

сычъ, посматривая на Маневу.

— По письму Петра Спиридоныча, что про васъ пишетъ, да опять же наслышана будучи про васъ отъ батюшки Пвана Матвънча \*) да отъ матушки Пульхеріи, не обинуясь всю правду буду говорить тебѣ, Василій Борисычъ... О чемъ по нашимъ палестинамъ заикнуться не слѣдъ, и про то скажу, — съ замътнымъ волненьемъ заговорила Манева. Ея голосъ дрожалъ негодованьемъ, но говорила она сдержанно, ни на волосъ не нарушая обычной величавости. Царицей смотрѣла.

<sup>\*)</sup> Бъглый попъ, по фамили Ястребовъ, жившій на Рогожскомъ кладбищъ и пользовавшійся большимъ уваженіемъ старообрядцевъ.

— Что-жъ такое, матушка? — тревожно спросиль игуменью Василій Ворисычь. — Скажите, Господа ради.

— Издали зачну, съ чего все дъло началось, — сказала Манеоа. — По письмамъ батюшки Ивана Матвѣича склонились-было мы австрійское священство принять. Много было противностей отъ слабыхъ совъстей, много было и шатости... Трости вътромъ колеблемы здышніе люди... но, Господу помогающу, склонила я, убогая, обитель нашу къ пріятію и другія немногія обители, въ Оленевів матушку Маргариту, матушку Фелицату, въ Улангерв матушку Юдиоу. И сначала духовно мы ликовали, Василій Борисычь, наконець-то, говорили, явися благодать Божія, спасительная всемь человікамъ... Не нарадовались Господню смотрвнію... Что же?.. Слышимъ, на Москвъ закипъли раздоры, одни толкуютъ: «неправиленъ митрополитъ, — обливанецъ», другіе Богомъ заклинають, что крещень въ три погруженія... Кому върить?.. Кого послушать?... У насъ по лесамъ народъ темный, силы писанія не разумбеть, а новшества страшится, дабы въ чемъ не погрвшить... Сколько было молвы, сколько шатости!.. Разсказать невм'встимо... Я, убогая, говорила тогда: «потерпите, други любезные, потерпите самое малое время, явить Господь благодать Свою, не предайте слуха словесамъ мятежнымъ»... И по милости Господней удержала...

— Знають на Москвѣ про старанія ваши, матушка, —

прервалъ-было Василій Борисычъ.

— Славы, другь, не ищу...— всныхнула Манева. — Что двлаю, Господа ради ділаю, не ради вашей суетной Москвы.

— Праведное дъло, матушка, — вполголоса замътилъ смъ-

шавшійся немного Василій Борисычъ.

Величаво, но едва замѣтно склонила Манеоа голову, какъ бы въ знакъ согласія. Затьмъ, отчеканивая каждое слово, прополжала:

— А скажи по совъсти, чъмъ намъ пособила Москва?..

— Что-жъ, матушка, кажется, не были оставлены, — промолвилъ Василій Борисычъ.

— Не про деньги рѣчь, — съ усмѣшкой презрѣнья прервала его Манееа. — Про духовное у тебя спрашиваю... Чѣмъ поддержали меня?.. Соблазнами?

— Да какими же, матушка, соблазнами? — съ робкимъ уди-

вленьемъ спросиль Василій Борисычъ.

— Сколько годовъ душевнымъ гладомъ томимы были мы безъ священника?.. Инсали-писали на Москву: «пришлите пастыря» -- ни отвъта ни привъта... Ну, вотъ и дождались...

— Отца Михаила? — сказалъ Василій Борисычъ.

— Да, Михайлу Корягу... По нашимъ мѣстамъ такъ сго величаютъ, — отвѣчала Манева. — Онъ-отъ и есть камень соблазна для здѣшняго христіанства.

— Человыть начитанный, сказывали, постный, - замытиль

Василій Борисычъ.

— Постный-отъ онъ постный, только не піюще, не ядуще, а пенязи беруще, — съ усмышкой мольна Манева.

— Гдъ-жь безсребренника достать, матушка? Сытыхъ глазъ

что-то нонъ не видится. — сказалъ Василій Борисычъ.

- А чинъ на немъ какой положонъ? возразила Манееа. Влагодать, другь мой Василій Борисыть, не рѣна, за деньги ее не стать продавать... Коряга стяжатель... Пальцемъ безъ денегь не двинетъ... Да еще торгуется... Намедии просять его болящаго исправить, а онъ: «сколько дашь?». Посулили полтину, народъ бѣдный больше дать не подъсилу, а Коряга: «за полтину, говоритъ, я тебѣ и «Господи помилуй» не скажу»... Такъ-то, другь!.. Вотъ какимъ пастыремъ насъ Москва наградила... Въ Апостолѣ-то что писано про Симона, восхотѣвша на сребрѣ благодать стяжати?.. А?.. Ну-ка, скажи... Коряга тотъ же Симонъ-волхвъ потому стяжатель... Такихъ пастырей намъ не надо... Скорѣй душевнымъ гладомъ истомимся, чѣмъ къ такому попу на исправу пойдемъ.
- Какъ же, матушка, возможно пробыть безъ священника!.. воскликнулъ Василій Борисычь. Не въ безпоповы-жъ идти...
- Спасова воля... твердо сказала Манева. Какъ Ему Свъту угодно, такъ съ нами и будетъ... Самъ Онъ спасеніе наше управитъ... А Корягъ путь къ намъ заказанъ... Такъ и скажи въ Москвъ...

Не отвѣчалъ Василій Борисычъ.

— Коли на то пошло, я тебѣ, другъ, и побольше скажу, — продолжала Манева. — Достовърно я знаю, что Коряга на мядѣ поставленъ. А по правиламъ, такой попъ и епископъ, что ставилъ его, изверженію подлежатъ, отъ общенія да отречются. Такъ ли, Василій Борисычъ?

— Есть такія правила, точно что есть, — отвѣчалъ Василій Борисычь. — Двадесять девятое апостольское, четвертаго собора двадесятое, на шестомъ и на седьмомъ соборахъ тожъ

подтверждено.

— То-то и есть, — продолжала Манева. — Какъ же должно вашего Софрона спископа понимать?.. А?.. Были отъ меня посыланы върные люди по разнымъ мъстамъ, и письмами обсылалась... Нехорошіе про него слухи, Василій Борисычъ,

охъ, какіе нехорошіе!.. А Москва его терпить!.. Да какъ пе

терпъть?.. Московскій избранникъ!..

— Это, матушка, вы сказали несправедливо, — возразиль Василій Борисычь. — Не было Софрону московскаго избранья. Самъ въ епископы своей волей втесался... Нашего согласія ему дадено не было... Да нонѣ въ Москвѣ его и принимать перестали.

— Съ конхъ поръ?.. — быстро спросила Манева.

— Я все доподлинно вамъ разскажу, — молвилъ Василій Борисычъ. — Затъмъ и присланъ — выслушать извольте.

— Слушаю, другъ, слушаю, — медленно проговорила Манееа, облокачиваясь на столъ и устремивъ какъ уголь горввшіе черные глаза на Василья Борисыча.

— Епископа Софронія въ міру Степаномъ Трифонычемъ

звали, Жировымъ...

— Знаю, — перебила Манева. — Дворъ постоялый въ МосквЪ

держалъ.

— II обълыми попами торговаль, — добавиль Василій Борисычь. — Развозиль по христіанству... Свель онь, матушка, вь то самое время дружо́у съ паломникомъ однимъ... Якимъ Стуколовъ прозывается.

Чуть замѣтно дернуло у Мансоы бровь, но подавила она вздохъ и, спустивъ на глаза креповую наметку, судорожно

сжала губы...

- Этоть Стуколовъ по чужимь землямъ долго странствоваль, искавши епископа древляго благочестія. Оттого въ Балой-Криница ему ото всахъ большое доваріе было... Вздумаль тоть Якимъ Стуколовъ заодно съ Жировымъ деньги добывать — богатства захотвлось, въ милліонщики вылізть пожелаль. Спервоначалу стали они гдв-то въ Калужской губерпін искать золото... Землю кунили — заварилось у нихъ діло. Каково было то дело, говорять розно... Господь ведаеть, что у нихъ межъ собой творилось — обманъ ли какой, на самомъ ли деле золото сыскали — не могу сказать доподлинно; только Жировъ со Стуколовымъ межъ собой были друзья велики... А у Жирова золото золотомъ, попы попами, прежняго промыслу не покидалъ... Въ самое то время наши московские соборнъ уложили особаго для Россійской державы епископа получить, потому что въ Австрін смуты да войны настали... Не ровенъ часъ - јерархія въ одинъ часъ могла бы порфинться; опять бы остались безъ архіерейства... Покам'єсть на Рогожскомъ судили да рядили, кого послать за архіерействомъ, Степанъ Трифонычъ не будь плохъ, да съ чернымъ пошикомъ \*),

<sup>\*)</sup> Черный попъ – ісромонахъ.

Егоромъ звали, и махни за границу... «Если, думаетъ, отъ развоза поповъ добрыя деньги въ мошну перепадали, отъ епископа невиримъръ больше получить ихъ можно»... Ладно, хорошо: взяль онь у пріятеля своего у Стуколова письма и повезъ Егора въ Белу-Криницу въ архіереи ставить. Тамъ гостямъ рады, туда ужъ успели дохнуть, что московскіе желають своего енископа, и по письмамъ Стуколова скорехонько занились того попа Егора въ архіерен поставить... Стали исповедывать, и пашлись за Егоромъ такіе грехи, что ему не то чтобъ епископомъ - въ попахъ-то быть не годится... Монастырскія власти Степану про то объявили никакъ, дескать, невозможно... Степанъ Трифонычъ тудасюда — не соглашаются. Тогда и говорить ему отець Павель, настоятель тамошній: — « Іа за чімь, говорить, діло стало? Ты, Степанъ Трифонычъ, человъкъ вдовый, въ писаніи горазлъ, для че самому тебъ архіерсемъ не быть?.. Якимъ Прохорычь Стуколовь про тебя хорошо описаль, а мы ему въримъ во всемъ...» Степанъ радъ-радехонекъ... Не думалъ, не гадаль — хиротонія сама на него свалилась... На другой же день постригли его во иночество, Софроніемъ нарекли, въ дыяконы поставили, на завтра въ попы, послезавтра въ еписконы. Такъ его въ трое сутокъ и обмотали... На четвертые домой архіерей отправился... Дорогой-то, правда ли, нъть ли, Егора въ ръкв утопилъ... Москва такъ и ахнула, узнавши, каковъ святитель въ ней проявился... А дълать нечего: омофоръ не шуба — съ илечъ не сороснив... Толки пошли, пересуды, вражда въ обществь, свары да ссоры... Однакожъ все помаленьку утишилось... Хочешь не хочешь, къ новому владыкъ ступай.

— Такъ вотъ онъ каковъ! — едва слышно промолвила Манеоа. — Таковъ, матушка, таковъ — поистинъ говорю, — отвъчалъ Василій Борисычь. — Про это самое доложить вамъ и вельно...

— Хороша Москва!.. Можно чести приписать!.. — съ горечью сказала Манена, поднимая наметку и сурово вскинувъ глазами на Василья Борисыча. — Пекутся о душахъ христіанскихъ! Соблюдаютъ правую въру!

— Гръхъ такой вышелъ, матушка, искушеніе!.. Ничего тутъ не подълаешь, - разводя руками, чуть слышно проговорилъ Василій Борисычъ и потупилъ взоры передъ горфвинми негодованьемъ очами величавой игуменыи.

— Истинно грахъ вышель, да еще грахъ-отъ какой! — Горше его ньтъ!.. — сказала Манеча. — Спасибо вамь, московскимъ, спасибо!.. Сами впали въ яму и другихъ съ собой вва или... Спасноо!..

Не отвѣчалъ Василій Борисычъ. Не по себѣ ему было. Вынувъ изъ кармана шелковый платокъ, молча отпралъ опъобильно выступивній на лбу потъ.

— Дальше что? — спросила Манеоа послъ молчанія, дливша-

гося нѣсколько минутъ.

— Святокупецъ святокупцомъ и остался, — слегка заиннаясь, отвътилъ Василій Борисычъ. — Попа поставить — пятьсотъ цълковыхъ, одигонъ \*) — та же цъна и выше, съ поставленныхъ поповъ меньше ста рублей въ мъсяцъ оброку не беретъ... Завелъ вънечныя пошлины, таковы-де при патріархъ Іосифъ бывали: пять цълковыхъ съ вънца, три за погребенье, по три съ крещенія, со всего.

— Прежде торговаль попами, теперь благодатью Святаго Духа?.. Такъ, что ли? — язвительно усмъхнувшись, спросила

Манева.

— Такъ... такъ точно, матушка, — приниженно молвилъ Василій Ворисычь и снова принялся утпраться платкомъ.

— Что-жъ это онъ у Макарья лавки не возьметь себё?.. Вывёску бы повёсилъ — большую, золотую, размалеванную... Написалъ бы на ней: «Торговля благодатью Святаго Духа московскаго купца епископа Софронія».

— Бываль и у Макарья, матушка, — сказаль Василій Бо-

рисычъ.

— Безъ вывѣски, должно-быть, торговалъ. Такой что-то не видѣлось, — съ желчной улыбкой отвѣтила Манева. — Такцію бы ему напечатать — за одигонъ, молъ, пятьсоть, за нопа пятьсоть... Грѣховодники!..

— Не наша вина, матушка... Не Москва Софрона выбирала, — оправдывался Василій Борисычь. — Аки песь на пре-

столь вскочиль.

— Это ты изъ Гранографа \*\*), — усмѣхнулась Манева. — Про Гришку Растригу въ Гранографѣ такъ писано... А вѣдъ подумать хорошенько, и вашъ Степка, хотъ не Гришкиной стезей, а въ его же предѣлы идетъ: — къ Сатанѣ на колѣна — рядомъ съ Іудой предателемъ... Соблазны по христіанству разносить!.. Шатость по людямъ пускать!.. Есть ли такимъ грѣхамъ отпущенъе?..

— Охъ, искупиенie!.. — глубоко и горько вздохнулъ Ва-

силій Борисычь.

— Хоть не въдали мы про такія дъла Софроновы, а въры ему все-таки не было, — послъ нъкотораго молчаныя прогово-

\*\*) Хронографъ.

<sup>\*)</sup> Одигонъ — путевой престоль, переносный антиминсь, на которомь во всякомъ мъстъ можно совершать литургію.

рила Манеоа. — Нѣтъ, другъ любезный, Василій Борисычъ... Дорога Москва, а душъ спасенье дороже... Такъ и было писано Петру Спиридонычу, имѣли бы насъ отреченныхъ... Но желаемъ такого священства — не хотимъ сквернить свои души... Матушка Маргарита въ Оленевѣ что тебѣ говорила?

— Да ть же рычи, чго и ваши, — отвычаль Василій Борисычь.

— Видишь!.. II не будеть у насъ согласья съ Москвой... Не будеть!.. Общенія не разорвемь, а согласья не будеть!.. По-старому останемся, какъ при бъгствующихъ іереяхъ бывало... Какъ отцы и дъды жили, такъ и мы будемъ жить... Знать не хотимъ вашихъ московскихъ затъевъ!..

При этихъ словахъ воила въ келью келейная дѣвица и,

пизко поклонясь гостю, доложила игуменьй:

— Отъ Патаца Максимыча нарочнаго пригнали.

— Пантелей? — спросила Мансеа.

— Нѣтъ, матушка, невѣдомо какой человѣкъ. — Молодой сще изъ себя, рослый такой.

— Знаю, — кивнула ей Мансеа. — Кликни.

Келейная дѣвица вышла, и минуты черезъ двѣ явился Алоксѣй. Сотворя уставной началь передъ иконами и два метаиія передъ игуменьей, поклонился онъ гостю и, подавая Манеоѣ письмо, сказаль:

- Патапъ Максимычъ приказали кланяться.

Не вставая съ мѣста и молча, Манева низко склонила голову.

— Здоровы-ль всв? — спросила она. — Садись, гость бу-

дешь, — примолвила она.

- Всѣ, слава Богу, здоровы, отвѣчалъ Алексѣй, садясь на лавку рядомъ съ Васильемъ Борисычемъ. — Про вашу болѣзнь оченно скорбѣли.
  - Патапъ Максимычъ въ отлучкъ былъ? спросила Манеоа.
- Уѣзжали, на шестой недѣлѣ воротились, отвѣчалъ
   Алексѣй.
- Какъ праздникъ сиравили? невозмутимо, ровнымъ голосомъ продолжала разспросы Манева.

Все слава Богу, — отвъчалъ Алексъй.

— Ну и слава Богу, — молвила Манева и, показывая на разставленныя закуски, прибавила: — милости просимъ, покушай, чъмъ Богъ послалъ...

Алексъй вынилъ, закусилъ... Чаю подали ему.

— Тамъ кое-что привезено къ вашей святынъ, матушка... Отъ Патапа Максимыча припасы... Кому прикажете сдать? — спросилъ Алексъй.

- Завтра, молвила Манева<sup>-</sup>и ударила въ малую кандію, стоявшую возлѣ нея на окошкѣ. Келейная дѣвица вышла изъ-за перегородки.
  - Въ заднихъ кельяхъ прибрано? спросила Манева.

— Прибрано, матушка.

- А въ свътёлкъ надъ стряпущей?
- И тамъ все какъ надо быть.
- Московскаго гостя дорогого въ задиюю, сказала Манева: — а его, — прибавила, показывая на Алексвя: — въ свътёлку. Вели постели стлать... Пожитки ихніе туда перенесть. Сейчасъ же.

Низко поклонившись, вышла келейная дівица.

- Ты сюда парочно, аль пробадомъ? спросила Манеоа Алексъя.
- Въ два мъста Патанъ Максимычъ послали, отвъчалъ опъ: - велът вамъ да Маръв Гавриловив письма доставить, а отсель пробхать въ Урень.

— На Ветлугу? — быстро спросила Манева, вскинувъ глазами на Алексвя и нахмуря брови.

На Ветлугу, матушка, — отвічалъ Алексій.

— Марью Гавриловну видель? — немного помолчавъ, спросила она.

— Ивть еще, матушка.

— Ступай къ ней покуда, — сказала Манева. — Не больно сще поздно, она-жъ полуночница... Долго-ль у насъ прогостиць?

— Благословите, матушка, завтра-жъ пораньше отпра-

виться, — молвиль Алекски.

- Какъ знаешь... Работника послала я въ Осиповку, съ письмомъ отъ Марын Гавриловны. При тебф пріфхаль?

— Ифть, матушка.

— Разъвхались. Ступай съ Богомъ. Завтра позову, — сказала Манева, слегка наклоняя голову.

Положиль Алексви исходный началь передъ иконами, со-

твориль метанія и вышель.

- Помъшали намъ, молвила Манева Василью Борисычу. — Суста!.. Что делать?.. Не пустыня онвандская — съ міромъ не развяженься!.. Что-жъ еще Петръ Спиридонычъ наказывалъ.
- Да насчеть того же Софронія, матушка, отвічаль Василій Борисычь. — Узнавши про печестивыя діла его, кладбищенскіе попечители на первыхъ порахъ келейно его уговаривали, усовъстить желали... И то было неоднократно... Деньги давали, жалованье положили, пересталь бы только торговать благодатью да ставиль бы въ нопы людей достойныхъ, по

выбору общества. А онъ и деньги возьметъ и безпутныхъ поповъ наставить... А услѣдить невозможно — все въ разъѣздахъ... Время гонительное, всюду розыски — на одномъ мѣстѣ пребывать нельзя, а ему то и на руку... Этакъ, матушка, безъ малаго четыре года съ нимъ маялись... Отъ того отъ самаго и вамъ добраго священника до сей поры не высылали... Что съ самочинникомъ подѣлаешь?..

- Въ прежни годы обо всѣхъ дѣлахъ и не столь важныхъ съ Рогожскаго къ намъ въ лѣса за извѣстіе посылали, совѣтовались съ нами, а нонѣ изъ памяти насъ убогихъ выкинули, укоряла Манева московскаго посла. Въ четыре-то года можно бы, кажись, избрать время хоть одно письмецо паписать...
- Все хотвлось, матушка, келейно, по тайности уладить, чтобъ молва не пошла... Соблазна тоже боялись, оправдывался Василій Борисычь. Хоть малую, а все еще возлагали падежду на Софронову совъсть, авось, полагали, устыдится... Наконець, матушка, позвали его въ собраніе, вст вины вычитали: и про святокупство, и про клевету, и про несвойственныя сану оболганія, во всемъ обличили.
  - Что-жъ онъ? спросила Манева.
- А плюнуль, матупка, да все собраніе гнилыми словами выругаль... сказаль Василій Борисычь. «Не вамь, говорить, мужикамь, епископа судить!.. Какъ смъть, говорить, ногь выше головы стать?.. На меня, говорить, судъ только на небеси да въ метрополіп»... Погрозили ему жалобой митрополиту и заграничнымь епископамь, а онъ на то всему собранію анавему.
  - Ананему! съ ужасомъ воскликнула Манена.
- Какъ есть анавему, матушка, подтвердилъ Василій Борисычь. Да потомъ и говоритъ: «Теперь поёзжайте съ жалобой къ митрополиту. Вамъ, отлученнымъ и анавемѣ преданнымъ, вѣры не будетъ». Да, взявнии Кормчую, шестое правило второго собора и зачалъ вычитыватъ: «аще которые осуждены или отлучены, симъ да не будетъ позволено обвинять епископа». Наши такъ и обмерли: дѣлу-то не пособили, а клятву съ анавемой доспѣли!.. Вотъ те и съ праздникомъ!..
- Ахъ онъ разбойникъ! векочивь съ мѣста, воскликнула Манева. Лицо ея такъ и пылало...
- Истинно такъ, матушка, подтвердилъ Василій Борисычъ. Иначе его и понимать нельзя, какъ разбойникомъ... Тутъ, матушка, пошли доноситься объ немъ слухи одинъ другого хуже... И про попа Егора, что въ воду посадилъ, и про

золото, что съ паломникомъ Стуколовимъ подъ Калугой искалъ... Золото, какъ слышно, отводемъ только было, а они, слышь, поганымъ ремесломъ занимались: фальшивы деньги ковали.

Наклонивъ голову, Манееа закрыла ес ладонями. Смолкъ

Василій Борисычъ.

— Дальше что́? — спросила нгуменья, поднявъ голову послѣ минутнаго молчанья.

Пе думалъ Василій Борисычъ, какими ножами рѣзалъ онъ

сердце Манеоы.

— Жалобу къ митрополиту послали, — продолжалъ онъ: — другого епископа просили, а Софрона извергнуть.

— Ну? — спросила Манева.

— Согласился владыка-митрополить, — отвъчаль Василій Борисычь. — Другого епискома передъ Богоявленіемъ Господнимъ, нынъшняго года, поставилъ, нарекъ его владимірскимъ, Софрона же ограничилъ однимъ Симбирскомъ... Вотъ и уставъ новоучрежденной владимірской архіепископіи, — прибавиль онъ, вынимая изъ кармана тетрадку и подавая ее Манееъ.

— Потрудитесь почитать, глаза-то у меня послі болізни

плохи, мало видять, — сказала Манеоа.

Василій Борисычъ началъ чтеніе:

«Владимірскій архівнископъ подвѣдомственно себѣ имѣтъ долженъ всѣ единовѣрныя спархіи нынѣ существующія и виредь учредиться могущія во всей Россійской державѣ, даже до Персіи и Сибири простирающіяся и на сѣверъ до Ледовитаго моря достигающія. И имѣетъ право во опыя спархіи поставлять епископовъ по своему усмотрѣнію съ содѣйствіемъ своего намѣстника».

— Какого-жъ это нам'встника? — спросила Манева.

— А другого-то енископа, матушка, что въ Белой-то Криинце, — отвечалъ Василій Борисычъ.

— Софрона! — воскликнула Манева.

— Нѣтъ, матушка... Какъ возможно... Избави Богъ, сказалъ Василій Борисычъ. — Софронъ только при своемъ мѣстѣ, въ Симбирскѣ будетъ дѣйствовать — тамъ у иего пріятели живутъ: Вандышевы, Мингалевы, Константиновы — пускай его съ ними, какъ знаетъ, такъ и валандается. А въ намѣстникахъ иной — человѣкъ достойный — епископъ Онуфрій браиловскій, а на мѣсто Софрона въ россійскіе предѣлы тоже достойный епископъ поставленъ — Антоній.

— Дальше читай, — молвила Манева.

«А по поставленіи давать только св'яд'вніе Б'єлокриницкой метрополін», — продолжаль Василій Борисычь.

— Это хорошо, — замътила Манееа. — Что въ самомъ дътъ сь заграничными невъсть какими водиться!.. Свои лучше.

«Всв епископы, подведомственные владимірской архіспископін, отнынѣ и впредь, по ноставленін своемь, должны по чину, въ Чиновникъ пасображенному, исповъдание въры и присяжные листы за своимъ подписомъ давать прямо архіепископу владимірскому. Въ дъйствін же епископы и прочіе священники въ Россін сущіе, смотрительнаго ради случая и доколь обстоить гоненіе, могуть имьть пребываніе во всякомъ градь и мьсть, гдь кому будеть возможность скрыться оть мучительскихъ рукъ, и имфетъ право безвозбранно въ нуждахъ христіаномъ помогать и ихъ требы священническія исполнять. Святительскія же діла, сирічь поставлять поповъ и дьяконовъ и прочихъ клириковъ, и запрещать или извергать, безъ благословенія архіепископа. да не дерзають. Въ своей же епархін каждый епископъ полное право имъетъ распоряжаться и поставлять поповъ и дьяконовъ и прочихъ клириковъ, по его благоусмотрѣнію, яко господинъ въ своемъ домъ» \*\*).

Долго еще читаль Василій Борисычь уставь владимірской

архіенископін и, кончивъ, спросилъ онъ Маневу:

— Какихъ же мыслей булете вы насчеть этого, матушка? Узнать ваше мивніе вельно мив.

Задумалась Манева. Соображала она.

— А что мать Маргарита? — спросила она.

 Матушка Маргарита склонна, — отвъчалъ Василій Борисычъ. — Инсать къ вамъ собирается... Ваше-то какое рышеніе будеть?

— Что-жъ... По мосму разсуждению, дёло не худое... Порочить нельзя, — сказала Манева. — Дай только Богь, чтобъ христіанству было на пользу.

— О согласін вашемъ прикажете въ Москву доложить? —

спросилъ Василій Борисычъ.

— Обожди, другъ, маленько. Скораго дела не хвалятъ, отвътниа Манева. — Ты воть погости у насъ, — добрымъ гостямъ мы рады всегда, — а тъмъ временемъ пособоруемъ, тебя позовемъ на собрание — дъло-то и будетъ въ порядкъ... Немалое дёло, подумать да обсудить его надо... Теб'в в'ёдь не къ спёху?... Можешь недёльку, другую погостить?

Вспомнилъ Василій Борисычь про полногрудыхъ, быстро-

Дословно изъ устава владимірской (старообрядской) архісинско-нів, составленнаго і февраля 1853 года въ Бълой-Криницъ.

<sup>\*)</sup> Такъ называется кинга, въ которой изложены правила архіерейскихъ священнодъйствій.

глазыхъ бёлицъ и возрадовался духомъ стъ приглашенія Манеоы.

— Сколько будетъ угодно вамъ, матушка, столько подъ ва-шимъ кровомъ и проживу, — сказалъ онъ. — Дъло въ самомъ дълъ таково, что надо объ немъ подумать да и подумать. А чтобъ мнъ у васъ не напрасно жить, благословите въ часовнъ подьячить.

— Развѣ гораздъ? — спросила Манева.

— На томъ стоимъ, матушка... Сызмальства обучепъ, — сказалъ Василій Борисычъ. — На Рогожскомъ службы справлялъ... Опять же меня и въ митрополію-то съ уставщикомъ Жигаревымъ посылали, потому что службу знаю до тонкости и могъ примътить, каково правильно тамъ ее справляють... Опять же не въ похвальбу насчеть ивнія скажу: въ Оленевв у матушки Маргариты да у матушки Фелицаты пвнію дв-

виць обучиль — разводъ демественный имъ показалъ.

— И нашимъ покажи, Василій Борисычъ, — молвила Мапева. — Мы въдь ноемъ попросту, какъ оть старыхъ матерей навыкли, по слуху больше... Не больно много у насъ, прости Христа ради, и такихъ, чтобъ путемъ и крюки-то разбирали. Ину пору заведуть догматикъ — «Всемірную славу», аль другой какой — одинъ соблазнъ: кто въ лъсъ, кто по дрова... Не то, что у васъ на Рогожскомъ, тамъ пъніе ангелоподобное... Поучи, родной, поучи, Василій Борисычъ, нашихъ-то дъвицъ, много тебъ благодарна останусь.

— Съ великимъ моимъ удовольствіемъ, — отвътилъ Василій Борисычъ. Черненькіе глазки его такъ и заискрились при мысли, что средь пригоженькихъ да молоденькихъ онъ не одну неділю какъ сыръ въ маслі будетъ кататься. «Подольше бы только старицы-то соборовали», — думалъ онъ самъ

про себя.

— Ну, гость дорогой, не пора-ль и на покой? — поднимаясь съ мѣста, молвила Манева. — Выкушай посошокъ... Милостп прошу... А тамъ въ задней кельѣ ужинать тебѣ подадутъ.

Василій Борисычъ выкушалъ посощокъ и, помолясь ико-

намъ, простился съ игуменьей.

— Богъ простить, Богъ благословить, — сказала Манева, провожая его. — Дай Богъ счастливо ночь ночевать. Утръ, какъ встанешь, пожалуй ко мнв въ келью, чайку вивств изопьемъ да еще потолкуемъ про это дело... Дело немалое!.. Немалое пѣло!..

— Какого еще діла больше того, матушка?— отозвался Василій Борисычь, выходя изъ кельи.

Въ свияхъ со сввчой встрвтила его келейница.

— Пожалуйте, гость дорогой... Воть сюда пожалуйте, говорила она, проводя Василья Борисыча по внутреннимъ закоулкамъ игуменьиной «стаи», мимо разныхъ чулановъ и боковушъ, среди которыхъ непривычному человъку легко было

заблудиться.

По уходъ Василья Борисыча Манена перестала сдерживаться. Дала просторъ и волю чувствамъ, вызваннымъ рѣчами московскаго посла... Облокотясь на столь объими руками и закрывъ разгорівшееся лицо, тяжело и прерывисто вздыхала она. Не столько безобразія святопродавца Софрона и соблазны, поднявшіеся въ старообрядской средѣ, мутили душу ся, сколько онг, этотъ когда-то милый сердцу ея человыкъ, потомъ совершенно забытый, а теперь ставшій врагомъ, злодемъ, влекущимъ людей на погибель... И прежде нередко задумывалась она надъ словами Танфы, поразившими ее чуть не на смерть, но до сей поры не твердо имъ върила, все хотвлось ей думать, что сказанное казначеей - однъ пустыя силетни... Теперь консцъ сомныньямъ... Онь, въ самомъ дъль, лживый, коварный человъкъ, онг нечестие свое лживо и лицемърно покрываеть обманной личиной святости и духовности... «Ахъ, Фленушка, Фленушка! — шевелилось въ умв Манеоы. — Горькая ты моя сиротинущка!.. Благо, что незнаещь. отъ кого ты на свътъ родилась!..»

## Глава цесятая.

Оть Маневы Алексви пошель-было къ Марьв Гавриловив, но вышедшая изъ домика ея бойкая, быстроглазая, пригоженькая девушка, одетая не по-скитски, вся въ цветномъ, остановила его.

 Вамъ кого надобно? — спросила она Алексѣя.
 Марью Гавриловну, — отвѣчалъ онъ. — Иисьмо къ ней привезъ.

Отъ кого письмо? — спросила дѣвушка.

- Изъ Осиповки, отъ Патана Максимыча. Еще посылочка

маленькая, — сказаль Алексви.

 Обождите маленько, — молвила дѣвушка. — Сегодня Марь в Гаврилови в что-то не поздоровилось, сбиралась пораньше лечь... Ужъ не раздълась ли... Да я тотчасъ скажу ей. Обождите у воротецъ манехонько...

Минуты черезъ три дввушка воротилась и сказала, чтобъ Алексъй письмо и посылку отдалъ ей, а самъ бы приходилъ

къ Марьв Гавриловив завтра поутру.

Побродиль Алексви вкругь домика, походиль и вокругь часовни. Но ужь стемивло, и путемъ ничего нельзя было разглядать. Пошель на огонь къ игуменской «став», добраться бы до ночлега да поскорви на боковую... Только переступиль порогъ, кто-то схватиль его за руку.

— Тебя зачёмъ принесло, пучеглазый? — дернувъ его за

рукавъ, вполголоса спросила Фленушка.

— Ахъ, Флена Васильевна! — воскликнулъ Алексъй. Незамътно было въ его голосъ, чтобъ обрадовался онъ нечаянной встръчъ со старой знакомой. — Все ли въ добромъ здоровъъ?.. — прибавилъ онъ, заминаясь.

— Зачемъ сюда попалъ? — спрашивала Фленушка, сильне

дергая его за рукавъ.

— Мимовадомъ... — отвъчаль онъ. — Съ письмомъ отъ Натапа Максимыча.

— Куда ѣдешь?

Далеко, — отшучивался Алексій.

— Куда, говорятъ?.. Сказывай, совъсть твоя проклятая!.. — продолжала Фленушка.

— Отсель не видать, — молвилъ Алексий, отстраняясь отъ

Фленушки.

— Сказывай, безстыжій, куда? — приставала къ нему Фле-

пушка.

- Много будень знать мало станешь снать, ст усмынкой отвытиль Алексый. — Про что не сказывають, того не допытывайся.
- Цыганъ безсовъстный... Отъ тебя-ль такія рѣчи? сказала Фленушка. Что Настя?

— Настасья Патановна инчего. Кажись, здорова, — равно-

душно отвітиль Алексій.

— Да ты, другь ситный, что за разводы вздумать передо мной разводить?.. А?.. — изо всей силы трепля за кафтанъ Алексъя, вскликнула Фленушка. — Сказывай сейчасъ, безстыжіе твои глаза, что у васъ тамъ случилось?

— Ничего не случилось, — отвъчалъ Алексъй.

— Меня не проведешь... Вижу я... Дало неладио. Сказывай скорай — долго-ль мив съ тобой раздабаривать?..

— Да инчего не случилось, — сказаль Алексый. — Образъ,

что ли, тебь со стъны тащить?..

— Ходинь къ ней?

Алексѣй молчаль.

— Да говори же, непутный... — приставала Фленушка. — Пучеглазый ты этакій, безсов'єтный!.. Говори скор'єй, все-ль у вась попрежиему?

Съни освътились — изъ задней со свъчой въ рукахъ вышла келейная дъвица. Фленушка быстро отскочила отъ Алексъя.

— Спрашиваеть, гдъ ночевать ему приготовлено, — сказала

она. — Это отъ Патапа Максимыча.

— Знаю, — отвѣчала келейница. — Пойдемъ, молодѐпъ... Сюда вотъ... А тебѣ, Флена Васильевна, не пора-ль на покой?

— Знаю съ твое! — быстро отвернувшись, молвила Фленушка и скорыми, частыми шагами пошла въ свои горницы. Остановись на полдорогъ, обернулась она и громко сказала:

— Я съ тобой письмо къ Настеньки пошлю... Надо кой-

тто узнать отъ нея... Передъ отъёздомъ скажись...

Въ отведенной свътелкъ Алексъй плотно поужиналъ подътоворъ келейной дъвицы. Рада была она радехонька, что

пришлось ей покалякать съ новымъ человікомъ.

Долго разсказывала она Алексью, какъ матушка Манеоа, воротясь изъ Осиповки съ именинъ Аксиныи Захаровны, ин съ того ни съ сего слегла и такъ тяжко заболѣла, что съ минуты на минуту ожидали ея кончины. Ужъ теплая вода готова была обмывать тѣло покойницы. Горько жаловалась на Марыо Гавриловну... И лѣкаря-то выписала поганить нечестивымъ лѣкарствомъ святую душеньку, и власть-то забрала въ обители непомѣрную, такую власть, что даже ключницу, мать Софію, изъ игуменскихъ келій выгиала, не уважа того, что пятнадцать годовъ она въ ключахъ при матушкѣ ходила, а сама Марыя Гавриловна безъ году недѣлю въ обители живетъ, да и то особымъ хозяйствомъ... А послѣ того, какъ выздоровѣла матушка, должно-быть, Марьей же Гавриловной наговорено что-нибудь на мать Софію. Не пожелала матушка, чтобъ она при ней въ ключахъ ходила, и пока не придумала, кому быть въ ключахъ, ее при кельѣ держитъ.

И это промодвила старая, рябая келейная дівица съ чув-

ствомъ гордости.

Алексвії слушать ее краемъ уха... Думы его были далече. Не спалось ему на новомъ містів. Еще не разгорілась заря, какъ онъ ужъ поднялся съ жаркой перины и, растворивъ оконце душной світелки, жадно впиваль свіжій утренній воздухъ.

Обитель спала. Только чириканье воробьевь, прыгавшихъ по скату крутой часовенной крыши, да щебетанье лёсныхъ птичекь, гитя вы кустахъ и деревьяхъ кладбища, нарушали тишину ранняго утра. Голубымъ паромъ поднимался туманъ съ зелентющихъ полей и бурыхъ, желта истой ржавчиной крытыхъ, мочажинъ... Съ каждой минутой ярче и шире

альла заря... Золотистыми перьями раскидывались по ней

лучи скрытаго еще за небосклономъ свътила.

Глядить Алексвй на стоявшій отдівльно отъ обительскихъ строеній домикъ... Вовсе непохожь онъ на другіе... Крыть желізомъ, общить тесомъ, выкрашенъ, бемскія стекла, мідные оконные приборы такъ и горять на зарів... «Такъ воть въ какихъ хоромахъ поживаеть Марыя Гавриловна», — думаеть Алексій, не сводя глазъ съ краспваго, свіженькаго домика...

Поднялась занавѣсь въ домикѣ, распахнулось окно... Стройпая, высокая молодая женщина, вся въ бѣлоснѣжномъ платъѣ, стала у окна, устремивъ взоры на разгоравшуюся зарю... Вздохнувъ нѣсколько разъ свѣжимъ весенцимъ воздухомъ,

зорко оглянулась она и запѣла вполголоса:

Кручина ты моя, кручинушка великая, Никому ты, кручина моя, неизвъстна, Знаеть про тебя одно мое сердце, Крыта ты, кручинушка, бълой моей грудью, Запечатана кръпко моей думой.

Дивуется Алексъй... Что за красота!.. Что за голосъ звонкій, душевный!.. И какая же можеть быть у нея кручина?.. Какое у нея можеть быть горе?

Еще тише запала Марья Гавриловна:

Не слыхать тебѣ, другъ милый, моихъ пѣсенъ, Не узнать тебѣ про мою кручину, Ахъ! Заной же, заной, сердце ретивое.

— Ахъ! — тихо вскрикнула она. Пъсня оборвалась. Быстро захлоинулось окно... Внутри опустилась шелковая запавъска.

Зівая и лівниво всей пятерней почесывая ва затылків, изъ кельи уставщицы Аркадіи выползла толстая, рябая, съ подслівноватыми гнопвшимися глазами, канонница. Неспівшнымъ шагомъ дошла она до часовенной паперти и передъ иконой, поставленной надъ входною дверью, положила семипоклонный началь... Потомъ медленно потянулась къ полків, взяла съ нея деревянный молоть и ударила въ било... Заутреня!

Изть-за вершинъ дальняго темно-сизаго лѣса сверкнулъ золотистый серпъ. Онъ растеть, растеть, и вотъ на безоблачный 
ясный небосклонъ выкатилось свѣтоносное солице. Заблестѣли 
небосклонъ выкатилось свѣтоносное солице. Заблестѣли 
недь его лучами длинные ряды обительскихъ келій и убогія 
сиротскія избенки, переливнымъ огнемъ загорѣлись стекла домика Марьи Гавриловны. Ииже и ниже стелется туманъ... 
Заря потухла, и только вверху небосклона розовымъ свѣтомъ 
сіяютъ тонкія полосы полупрозрачныхъ перистыхъ облаковъ... 
Звончѣй, весельй щебечутъ птицы въ кустахъ и на деревьяхъ

скитскаго кладбища... Игривыми, радостными криками по дальнимъ перелъскамъ громко и вольно заливается разноголосная

пернатая тварь...

Клеплетъ рябая въ «малос древо», клеплетъ въ «великое», мърно ударяетъ въ желъзное клепало \*). Издали со всъхъ сторонъ послышались такіе-жъ глухіе, но рѣзкіе звуки... По всъмъ обителямъ сзываютъ на молитву... Смолкли, промчавнисъ по воздуху, призывные звуки, опять затихло все подъ утренении лучами солнца... Ярко стелются эти лучи по зеленой луговинъ но бурымъ тропинкамъ, протореннымъ отъ каждой стаи келій къ часовнъ... Вѣстъ весной, жизнью, волей...

Ровно черныя галицы спѣшать по тропинкамъ инокини, собираясь въ часовню... Медленна, величава ихъ поступь... Живо, рѣзво обгоняють ихъ по свѣжей зеленой муравѣ оѣлицы... Открылись окиа въ часовнѣ... Послышалось заунывное иѣніе.

Обутрало... Пошелъ Алексай къ Марьа Гавриловна... Не грасий на молодит одёжа, самъ собою молодецъ красенъ.

Идеть дворомь обительскимь, черницы на молодца поглядывають, молоды былицы съ удалаго не сводять глазь. На пригожество Алексвево дивуются, сами межь собой таковы рычи поговаривають: «откуда, изъ какихъ мыстовь такой молодчикъ повыявился, чей таковь, зачымь къ намъ пожаловаль?..»

А онъ степеннымъ шагомъ идетъ себв по двору обительскому... На стороны Алексвй не озирается, лишь изръдка по окнамъ палючими глазами вскидываетъ... И отъ взглядовъ его не одно сердце дввичье въ то ясное утро черной тоской и алчными думами мутилось...

<sup>\*)</sup> Колокола въ скитахъ запрещены. Выбето колокольнаго звона тамъ сзывали къ богослужению «билами» и «клепалами», употреблившимися въ старину повсемъстно. По большей части у каждой часовни бывало по одному былу, больше трехъ никогда. «Малое древо» дълается изъ сухого яссиеваго дерева, аршина въ полтора длины, вершка въ два ширины и въ два пальца толщины; по краямъ его по два или по три отверстія. Малое древо висить на веревкахъ, иногда скрученныхъ изъ толстыхъ струнъ. «Великое древо» отинчается отъ малаго только размеромъ, оно въ два съ половиною аршина или въ сажень длины, въ полъ-аршина ширины и вершка въ полтора толщины. Въ малое било колотять одиниь деревяннымь (иногда жельзнымь) молотомъ, въ большое двумя. Жельзное клепало» — чугунная доска, такая же, что употребляется почными караульщиками. Но немь быогь жельзнымь молоткомъ или большимъ гвоздемъ (тростеснымъ). Спачала въ било ударяють медленно, потомъ скоръй и громче, съ повышениемъ и понижениемъ звуковъ и разпыми нереливами, что зависить отъ болье или менте сильнаго удара молотомъ. «Деревянный звонъ», какъ называли его въ скитахъ, гармониченъ, особенно издали и если производить его опытная рука... Въ скитахъ дорожили искусными «звонарихами», унвашими владеть такими пезатейливыми инструментами.

Въ скитскихъ обителяхъ не знають ни запоровъ ни затворовь, только на ночь тамъ замыкаются. Поднялся Алексий на разубранное точеными балясинами и раскрашенное въ разные цвЕта крылечко уютнаго домика Марын Гавриловны, миноваль пебольшія сънцы и переднюю, и вошель въ первую горницу... Райской свътлицей она показалась ему. Хорошо въ хоромахъ у Патана Максимыча прибрано, богато они у него разукрашены, но далеко имъ до пріютнаго жилья молодой вдовы... И свътло и прасно въ томъ жильъ, чисто и ладно все обряжено, цвътамъ да заморскимъ деревьямъ счету пъть, на полу разостланы ковры пушистые, по окнамъ въ клѣткахъ прыгаютъ веселыя иташки-канареечки, заливаются громкими и вснями...

Вспомниль Алексей, какъ на утренней заръ видъль онъ молодую вдову, вспомниль про пъсню ея кручинную, про звонкій, душевный голось и про внезапный переположь ея... И чего такъ спугалась она?.. Его ли примътила?.. Иль, завидя звонариху, спѣшно укрылась отъ нея съ глазъ долой? — Не

разгадать Алексвю.

Распахнулись двери створчатыя — передъ Алексвемъ во всей

красв стала Марья Гавриловпа.

Въ синемъ шелковомъ платъв, съ лазоревымъ левантиновымъ илаточкомъ на головъ, стоитъ опа стройная, высокая, будто молодая сосенка. Глаза опущены, а бѣлое лицо тонкимъ багрецомъ подернулось... Чѣмъ-то нежданнымъ-пегаданнымъ она взволнована: грудь высоко подымается, полуоткрытыя алыя губки слегка вздрагивають.

Стоить Алексви, какъ вкопанный, не сводить со вдовьей красы своихъ ясныхъ очей. Чемъ дольше глядить, темъ краше

Марья Гавриловна ему кажется.

А у той ровно гири на въки повъщены — глазъ не можеть поднять, стоить опустя взоры летучіе и, ровно дівушка-слёточка, ничего на віку своємъ не видавшая, перебпраеть рукой оборочку шелковаго передника.

Подаль Алексый ей инсьмо.

— Оть Патана Максимыча? — чуть слышно спросила Марья Гавриловна.

-- Отъ Патана Максимыча, -- отвѣтилъ Алексѣй. Вскинула глазами вдовушка... Будто маленькіе хрусталики, на рѣсинцахъ ея блеснули чуть замѣтныя слезки. Зардѣлось лицо пуще прежняго.

— Отвъть пришлю съ дъвушкой, — тихо она промолвила. —

Иль сами послѣ объда зайдите.

Забыль Алексвй, что надо ему наскорв вхать къ отну Миханлу... Разокъ бы еще полюбоваться на такую красоту неопи-

санную... Медленнымъ, низкимъ поклономъ поклонился опъ Марыт Гавриловит и не то съ грустью, не то съ робостью промолвилъ ей:

— Счастливо оставаться!

До свиданья, — тихо отвѣтила Марыя Гавриловна и,

слегка наклонивъ голову, оставила Алексѣя.

Высоко песъ онъ голову, ровнымъ, неспъшнымъ шагомъ ступаль, идя къ Марьв Гавриловив. Потупя взоры, нетвердой поступью, ровно самъ не въ себь, возвращался въ кельи игуменьи. Много женскихъ взоровъ изъ келейныхъ оконъ на пригожаго молодца было кинуто, весело щебетали промежъ себя, глядя на него, д'вицы. Ничего не видалъ, ничего не слыхалъ Алексъй. Одно «до свиданья» раздавалось въ ушахъ его.

— Пилъ ли чай-отъ, непутный? — спросила Фленушка, схвативъ Алексъя за рукавъ, когда въ задумчивомъ молчаны

входиль онъ въ съни игуменьиной стаи.

— Ахъ, Флена Васильевна! — вздрогнувъ, сказалъ Алексѣй.

— Что, безстыжіе твоп глаза? — быстро спросила она. — Нечего рожу-то воротить, гляди прямо, коли совъсти не потерялъ... Чего вздрогнулъ?.. Сказывай!

— Испугала ты меня, Флена Васильевна! — отозвался Алексъй. — Подкралась невзначай — дернула вдругъ. Развъ можно

такъ человъка пужать?..

— Ишь какой ты нъженка! — отвътила Фленушка. — Самого съ коломенску версту вытянуло, а онъ ровно малый ребенокъ пужается. Иди ко мнв — самоваръ на столь.

— Благодарю покорно, Флена Васильевна, — сказалъ Алексъй, слегка сторонясь отъ Фленушки. — Что-то корёжить \*)

меня — увольте.

 Ахъ, ты, пучеглазый этакій — видно, въ тебъ совъсти нътъ ни на грошъ! — подхватила Фленушка, кръпче держа за рукавъ Алексвя. — Дъвица чай его пить зоветъ, а онъ носъ на сторону... Мужланъ ты сиволаный!.. Другой бы за честь поставиль, а ты глядь-ка, поди!

— Ей-Богу... право, черезъ великую силу брожу, Флена Васильевна, — отговаривался Алексви. — Въ другой разъ со всякимъ монмъ удовольствіемъ... А теперь увольте Господа ради. Голова болить, ногь подъ собой не чую, никакъ весиянка \*\*) напатываеть. Совствы расхильль — мит бы отдохнуть теперь.

<sup>\*)</sup> Гиететь дихорадочнымъ ознобомъ. \*\*) Весиника — вессинии дихорадка. Осенью зовуть эту болезнь «подосенницей».

— На то почь была, — подхватила Фленушка.

— Да я, право, Флена Васильевна... — пачалъ-было Алексви. — Нечего туть!—стояла на своемъ Фленушка. — Ишь сахаръ медовичъ какой выискался!.. Ивтъ, другь сердечный, отлынью \*) здвсь не возьмешь. Здвсь паша большина—твори волю дівнчью, не моги супротивничать. Волей пейдешь силкомъ сволочёмъ... Марьюшка!

Изъ боковуши выглянула Марія головщица.

— Гляди, каки выжливы гости набхали. Двища зоветь чай его пить, пріятную бесёду съ нимъ хочеть вести, а онъ ровно быкъ передъ убоемъ — уппрается. Хватай подъ руки безстыжаго — тащи въ горницу.

Волей-неволей пришлось Алексью зайти къ Фленушкв.

— Садись—гость будень,—съ веселымь хохотомъ сказала Фленушка, усаживая Алексвя къ столу съ кинящимъ самоваромъ. — Сядись рядышкомъ, Марьюшка! Ты, Алексвюшка, при ней не тапсь, – прибавила опа, шутливо поглаживая по головь Алексвя. — Это паша пъвунья Марьюшка, Настина подружка, — она знаеть, какъ молодцы по девичымъ светлицамъ няльцы ходять чинить, какъ они красныхъ дъвицъ въ подкльты залучають къ себь.

Ни слова въ отвътъ Алексъй. Только брови маленько у него

посдвинулись

— Разсказывай про лапушку-сударушку, — молвила Фленушка, подавая Алексъю чашку чая. — Что опа? Какъ все идеть у васъ? Попрежиему-ль по-хорошему, али какъ половому?

— Невдомекъ мив ваши рвчи, Флена Васильевна, —

сквозь зубы процедиль Алексей.

— А ты лисьимъ-то хвостомъ не верти, — молвила Фленушка, ударивъ Алексъя по лоу чайной ложечкой. — Сказано, при Марьюшкв тапться нечего. Разсказывай же: каково видались, каково разставались. Люблю ведь я, нарень, про эти дела слушать — пряникомъ не корми.

— Чего разсказывать-то?—глядя въ сторону, молвилъ Але-кевй. — Не знаю, чего вамъ требуется?.. Настасья Потаповна

при своемъ мъсть, я при своемъ...

 Наверхъ ходинь? — рѣзко спросила Фленушка.
 Какъ наверхъ не ходить? — не глядя на пее, отвѣчалъ Алексьй:-хозяйски дъла тоже на рукахъ.

— Hy? — съ петеривньемъ топпувъ погой, молвила Фленушка.

<sup>\*)</sup> Отлынь - отъ влагода отлынивать — уклоняться съ ложью, изъ лени...

 Значитъ, каждый день къ хозяину хожу, а не случится его дома, къ хозяйкѣ, — отвътилъ Алексъй.

— Да ты, парень, нюхомъ-то не увертывайся, у насъ, у двиць — увертка не вывертка, — сказала Фленушка. — Прямо

говори: попрежнему-ль съ Настенькой любишься?

— Отдохнуть бы мнѣ маленько, — молвилъ Алексѣй, покрывая допитую чашку. — Больно что-то недужится — въ глазахъ мутитъ, головушку совсѣмъ разломило.

— Эхъ, ты!—воскликнула Фленушка.—Ударить бы путемъ

дурака, да жаль кулака.

Опустя голову на полъ, гляделъ Алексей.

— Марьюшка, сливки-то совсемъ скислись; соёгай, голубушка, досивй кипяченыхъ, — молвила Фленушка головщице и подмигнула.

Марьюшка степенно поднялась и неспѣшно вышла изъ-

горинцы.

— Часто-ль сходитесь? Сказывай, долговязый! — тороиливо спросила Фленушка Алексвя, когда осталась съ нимъ глазъна глазъ.

Алексъй какъ воды въ ротъ набралъ. Смотритъ въ окно, самъ ни словечка.

— Да что-жъ это такое? — воскликнула Фленушка, сверк-

нувъ на него очами. — Нешто разсохлось?

— Эхъ, Флена Васильевна! — съ тяжкимъ вздохомъ промолвилъ Алексъй и, облокотясь на подоконникъ, наклонилъ на руку голову.

— Что такое?.. Говори, что случилось, — приставала къ-

пему встревоженная Фленушка.

Не отвъчалъ Алексый.

— Да говори же, песъ ты этакій!..—крикнула Фленушка.— Побранились, что ли?.. Аль остуда какая?..

Не въ мѣру горда стала Настасья Потановна... — едва

слышно проговориль Алексый.

— А что-жъ ей? — воскликнула Фленушка. — Ноги твои мыть да воду съ нихъ пить?.. Ишь зазнайка какой!.. Обули босаго въ сапоги—износить пе успѣлъ, а ужь спеси на немъ что сала на свинъѣ наросло!.. Впомии — стоишь ли весь ты мизиннаго ел перстика?.. Да нечего рыло-то воротить — правду говорю.

Попрежиему склонивъ голову, безсознательно глядъть Алексъй въ окошко... Изъ него видиълся домикъ Марын Гавриловны.

— Не бросить ли выдумаль?.. Не вздумаль ли избезчестить д'ввичью красоту?—крикпула Фленушка, наступая на Алексвя.

— Что-жъ, Флена Васильевна?.. — съ глубокимъ вздохомъ промолвиль онъ. — Человъкъ я сърый, неученый, какъ есть неотесаная деревенщина... Ровия-ль я Настасъъ Патаповиъ... Ихней любви, можеть-быть, самые что пи на есть первостастейные купцы, аль генералы какіе достойны... А я что?...

— Такъ ты срамить ее? — вскочивъ съ мъста, вскликнула Фленушка. — Думаешь, на простую дівку напаль?.. Побаловаль да и бросиль?!.. Нёть, гусь лапчатый, — шалишь!.. Жива быть не хочу, коль не увижу тебя подъ красной шапкой. Надъ Настей насмісшься, надъ своей головой наплачешься.

Дверь растворилась — и тихо вошла мать Манева. Помо-

лилась на иконы, промолвила:

— Чай да сахаръ!

Фленушка сотворила уставныя метанія, поціловала у игуменьи руку. Потомъ Алексъй дважды наклонился до земли

передъ матушкой Маневой.

— А я прибрела на твой уголокъ поглядѣть, — сказала Манева, садясь на широкое, обтянутое сафьяномъ кресло. — А у тебя гости?.. Ну что, другъ, видѣлся ли съ Марьей Гавриловной?

- Видѣлся, матушка, отвѣтилъ Алексѣй. Что-жъ она сказала тебѣ? спросила Манева.
- Подаль нисьмо отъ Патапа Максимыча, послѣ обѣда велѣла за отвѣтомъ придти, отвѣчалъ Алексѣй, стоя передъ игуменьей.

— Что-жъ это она вздумала? — молвила Мансеа. —Ты въдь

отсель на Ветлугу?

На Ветлугу, — отвѣтиль Алексый.

— Повдешь назадъ—тогда бы я могла написать,—сказала Манева.—Говориль ей ты, что на Ветлугу посланъ?

Не сказывалъ, матушка, — отвътилъ Алексъй.

— Тебъ бы сказать, — молвила Манева. — Зачъмъ ей писать безвременно?.. Вечоръ сказала ли я тебъ, что работника нарядила къ Патапу Максимычу?

— Сказывали, матушка, — молвилъ Алексъй.

— Не сегодня, такъ завтра съ ответомъ воротится, — сказала Манееа. — И такъ я думаю, что сама Аксинья Захаровна съ дочерьми прітдеть ко мнв.

Алексъй немножко смутился.

— Аксинья Захаровна съ недѣлю мѣста пробудетъ здѣсь, она бы и отвезла письмо, — продолжала Манева. — А тебъ, коли на спъхъ посланъ, чего попустому здъсь проживать? Гостя не гоню, а молодому человъку старушечій совъть даю: коли посланъ по хозяйскому дёлу, на пути не засиживайся, бываеть, что дёло часомъ опозданное годомъ не наверстаешь... Поёзжай-ка съ Богомъ, а Марьё Гавриловив я скажу, что протурила тебя.

Слушаю, матушка, — подавляя вздохъ, молвилъ Алексѣй.

— Маленько-то повремени,—сказала Манева.—Безъ хлѣбасоли суща въ пути изъ обители не пускаютъ... Подь въ келарию, потрапезуй чѣмъ Господъ послалъ, а тамъ дорога тебѣ скатертью — Богъ въ помощь, Никола въ путь!

Помолился Алекств на иконы и сталъ творить прощенные

поклоны. Манееа, проговоря прощу, молвила:

— На обратномъ пути милости просимъ. Не объезжай,

другь, нашей обители.

— Что онъ къ тебѣ съ письмомъ, что-ль, отъ дѣвицъ, аль съ вѣстями какими? — спросила Фленушку Манева, когда Алексѣй затворилъ за собою дверь.

Настенька на словахъ приказывала, — небрежно выро-

иила слово Фленушка.

— Про что? — спросила Манева.

— Да тамъ насчетъ шерстей да бисору, — сказала Фленушка. — Объщалась къ празднику прислать, да у самой, говорить, нътъ еще, до сихъ поръ не привезли изъ городу.

— Подушку-то кончила? — спросила Манева, оглядывая

Фленушкины и Марьюшкины пяльцы.

 Самая малость осталась, — отвытила Фленушка. — Денекъ, другой посидъть, совсымъ готова будетъ.

— Кончай да скорве отдвлывай, изъ Казани гостямъ надо быть. Съ ними отошлю, —сказала Манева, садясь въ кресло.

— А посл'в подушки омофорт, что ли, начинать?—спросила Фленушка.—Коли Настенька съ Парашей прівдуть, съ ними да съ Марьюшкой какъ разъ вышьемъ.

— Не надо, — отръзала Манева.

— Что-жъ такъ, матушка?.. Раздумала? — спросила Флепушка. — Цѣлу зиму работой торопила, чтобъ омофоръ скоръй зачинать, а теперь вдругъ и не надо...

— Не надо, — повторила игуменья.

— Что же благословишь работать? — с\u00edвши за няльцы, спросила Фленушка.

- Что хотите, то и шейте, - тихо сказала мать Манева.

- Такъ мы теб'в въ келью къ иконамъ новы пелены выпъемъ, — подхватила Фленушка, вскинувъ веселыми глазами на Маневу.
- Ладно, хорошо. Господь васъ благословить... Шейте съ Вогомъ, молвила игуменья, глядя подными любви глазами на Фленушку. Ахъ, ты, Фленушка моя, Фленушка! тихо

проговорила она послѣ долгаго молчанья. — Съ ума ты нейдешь у меня... Вотъ по милости Господней поднялась я съ одра смертнаго... Ну, а если бы померла, что бы тогда было съ тобою?.. Бъдная ты моя спротинка!..

— Полно, матушка! — вскочивъ изъ-за пялецъ и ласкаясь

къ Манеев, воскликнула Фленушка.

— Изъ ума у меня не выходишь, — съ озабоченнымъ видомъ продолжала Манеоа. - Надо мнь хорошенько съ тобой посовътовать.

— Да полно-жъ, матушка, — наклоняясь головой на плечо игуменьи, сквозь слезы молвила Фленушка. — Что о томъ поминать?.. Осталась жива, сохраниль Господь... ну, и слава Богу. Зачёмъ грустить да печалиться?.. Прошли бёды, минули

печали — Бога благодарить надо, а не горевать.

— Впервой хворала я смертнымъ недугомъ, — сказала Мапева: — и все время была безъ ума, безъ намяти. Ну какъ къ смерти-то разболжюсь да тоже не въ себъ буду... не распоряжусь какъ надо?.. Потому и хочется мив загодя устроить тебя, Фленушка, чтобъ послъ моей смерти никто тебя не обидълъ... Въ мое добро матери могутъ вступиться, въдь по уставу иминье инокини въ обитель идетъ... А что, Фленушка, ие надыть ли тебь, голубушка моя, манатью съ черной ...?йоэвц

— Что ты, матушка? — тревожно вскликнула и побледиела Фленушка.—Да у меня въ мысляхъ этого не бывало, на умъ

не приходило...

- Хоть и молода, а я бы тебя, отходя сего света, на игуменство благословила. Тогда матери должны будуть тебъ покориться, — не отвъчая на Фленушкины слова, продолжала Мансва. — Все бы мое добро при тебъ осталось. Во всемъ бы ты была моею наслъдницей.

— НЕть, матушка, нёть, — взволнованным з голосомъ сказала Фленушка.—Не поминай мив про это... Не бывать мив

черницей — не могу и не хочу.

- Напрасно, Фленушка, напрасно такъ говоришь, милая моя, — молвила на то Манева. — Подумай-ка хорошенько, голубка... Номру — куда пойдешь?..

— Въ обители въкъ доживу, — отирая глаза, сказала Фле-пушка. — Отъ твоей могилки куда-жъ миъ идти?

 Бѣлицей, Фленушка, останешься — не ужиться тебѣ въ обители, -- зам'втила Манева. -- Востра ты у меня наче м'вры... Матери повдомъ тебя завдять... Не гляди, что теперь лебсзять, въ глаза тебь смотрять... Только духъ изъ меня вонъ, тотчасъ иныя станутъ-увидинь. А когда бы ты постриглась,

да я бы тебѣ игуменство сдала—другое бы вышло дѣло, изъподъ воли твоей никто бы не вышелъ.

Молода я, матушка, не снести мнѣ иночества, — сказала Фленушка.

— Я моложе тебя иночество приняла,—замітила Манева:—

а помогъ же Господь — снесла.

. — У тебя такое произволеніе было, а у меня его нѣтъ, — рѣшительно сказала Фленушка. — Пѣтъ, матушка, воля твоя, ты мнѣ лучше про это и не поминай — въ черницахъ мнѣ не бывать.

Вздохнула Манева и, поникнувь головой, задумалась.

- Не тороплю тебя, послѣ недолгаго молчанья свазала она, поднявъ голову. Время терпитъ. А ты подумай хорошенько да разсуди. Сказываю: въ бѣлицахъ житъя тебѣ не будетъ, куда-жъ ты голову сиротскую преклонишь?.. У братца Патапа Максимыча?.. Да не больно онъ тебя жалуетъ, нравомъ же крутенекъ, живучи у него, много придется слезъ приниматъ... Аксинъя же Захаровна хилътъ зачала, Настя съ Парашей того гляди замужъ выйдутъ... По-моему ужъ лучше въ Вихорево къ Аграфенушкъ... Она добрая, жалостливая... А все-таки хотъ и Аграфенушку взятъ, чужой домъ не свой, Фленушка. Люди говорятъ: свой сухаръ сытнъй чужихъ пироговъ... И правда. сущая правда... Святое бы дѣло обителью тебъ хозяйствовать.
- Нѣтъ, матушка, не могу, сдерживая рыданья, отвѣтила Фленушка.

— Міръ смущаеть? — спросила Манева.

— Гдѣ я видьла его, міръ-отъ, матушка? — покачивая головой, возразила Фленушка. — Развѣ что въ Осиповкѣ, да когда, бывало, съ тобой къ Макарью съъздишь... Сама знаешь, что я отъ тебя ни на пядь — гдѣ-жь мнѣ міръ-отъ было видѣть?

Въ ея голосъ звучали и грусть и укоры судьбъ.

— Лукавъ міръ, Фленушка,— степенно молвила Мансва.— Не то что въ келью, въ пустыни, въ земные вертецы онъ проникаетъ... Много того видимъ въ житіяхъ преподобныхъ отецъ... Не днемъ, такъ нощію во снѣ человѣку козни свои дѣетъ!

Молчала Фленушка.

 Ты въ міръ не захотѣла ли?.. Замужъ не думаешь ли? спросила Манееа.

— Какъ мит замужь идти?.. За кого?.. — съ грустью сказала Фленушка. — Честью изъ обители подъ вънецъ не ходять, уходомъ не пойду... Тебя жаль, матушка, тебя огорчить не хочу — оттого и не уйду... уходомъ... — Ахъ, Фленушка моя, Фленушка! — вздохнула Манеоа и, склонивъ голову, тихо побрела вонъ изъ горницы.

Алексвй въ келарню прошелъ. Тамъ, угощая путника, со сверкавшими на маленькихъ глазкахъ слезами любви и участья, добродушная мать Виринея разсиращивала его прожитье-бытье Насти съ Парашей подъ кровомъ родительскимъ. Отъ души любила ихъ Виринея... Какъ по покойницамъ плакала она, когда Патапъ Максимычъ взялъ дочерей изъ обители.

— Разскажи ты мив, Алексва Трифоныть, разскажи, родной, какъ поживають онв, мои ластушки, какъ времечко коротають красавицы мои ненаглядныя?—пригорюнясь, спрашивала она гостя, сидввшаго за большой сковородкой яичницы-глазуны.—Какъ-то онв, болвзныя мои, у батюшки въ дому взвеселяются, поминають ли про нашу обитель, про матушекъ да про своихъ соввтныхъ подруженекъ?

— Какъ же, матушка, не поминать? — отвътилъ Алексъй. —

Долго въдь жили у васъ, нельзя вдругь позабыть.

— Богь ихъ спаси, что помнять насъ, —молвила Виринея. — А скажи-ка ты мић, болѣзный ты мой, такая-ль теперь Настенька-то шустрая да бойкая, какъ росла у насъ въ обители? Была она здѣсь первая любимая затѣйница, на всякія игры первая забавница. Взвеселяла насъ старухъ старыхъ, потышала нашихъ дѣвушекъ, своихъ милыхъ совѣтныхъ подруженекъ... Соберутся, бывало, мои лебедушки ко мић въ келарию зимнимъ вечеромъ, станутъ шутитъ разныя шуточки, затѣютъ игры дѣвичьи, не насмотришься на нихъ, не налюбуешься. Есть ли теперь у нихъ подруги-то. есть ли вкругъ нихъ дружныя разговорщицы?

— Н'ыть, матушка, подругь у нихъ не видится, — отв'я алъ Алекс'ый. — Съ деревенскими д'явками дружиться имъ не по-

велось, а ровни по близости нътъ.

— Скучно-жъ имъ, моимъ голубонькамъ, — пригорюнясь, молвила мать Виринея. — Все однѣ да однѣ — этакъ не вамильеть и бѣдый свѣть... Жениховъ на примѣтѣ нѣтъ ли?

Замялся Алексей, но тотчаст оправился и отрывисто ответиль:

— Не слыхать, матушка.

— Не слыхать!.. Что-жь такъ?.. Ну, да эти невёсты въ дівкахъ не засидятся—перестарками не останутся,—замістила Впринея. — И изъ себя красовиты и умомъ-разумомъ отъ Бога не обижены, а приданаго, поди. сундуки ломятся. Такихъ невість въ міру нарасхвать берутъ.

Жутко было слушать Алексъю несмолкаемыя ръчи словоохотливой Вириней. Каждое ея слово про Настю мутило душу его... А межъ твиъ иныя думы, иныя помышленья роились въ

глубинь души его, иныя желанья волновали сердце.

Распрощавшись съ Впринеей, снабдившей его на дорогу большимъ кулькомъ съ пруничатымъ хабоомъ, пирогами, кокурками, крашеными яйцами и другими сивдями, медленными пагами пошель онъ на конный дворъ, заложилъ пару добрыхъ витокъ въ легкую тельжку, уложился и хотыть-было ужъ фхать, какъ ровно невъдомая сила потянула его назадъ. Самъ не понималь, куда и зачемь идеть. Очнулся передъ дверью домика Марын Гавриловиы.

«Зайду... скажу, что за письмомъ... что вхать пора...» -- подумаль онъ, не помия приказа Мансеина, и съ замираньемъ

сердца, робкимъ шагомъ взошелъ на крыльцо.

Въ горницъ встрътиль онъ Таню, прислужницу Марын

Гавриловны.

 Что надобно вашей милости? — спросила она у Алексъя. — За письмомъ... Марья Гавриловна зайти велѣли, — отвѣтиль онъ вполгодоса.

— Обождите маленько. Скажу ей, — молвила д'ввушка, оки-

цувъ любонытнымъ взоромъ Алексея.

Долго ждаль онь возвращения Тани. Сердце такъ и замирало, такъ и колотилось въ груди, въ ушахъ звенвло, въ голов'в мутилось... Самъ не свой стоялъ Алексъй. Сроду не бывало съ нимъ этого.

Вышла дввушка, молвила, что Марья Гавриловна письма не изготовила.

— Вхать пора мив, — сказаль онь задрожавшимь оть такой въсти голосомъ. — Матушка Манева скоръй наказывала ъхать... Путь не ближній... Лошади заложены.

Скажу... Обождите минуточку, — сказала дівушка и

спрылась-за дверью.

«Выйдеть ли она?.. Увижу-ль ее? — думаль Алексей. — Голову бы отдаль на отсёченье, только бы на минутку повидать ее».

Таня появилась въ дверяхъ и сказала, что письма не будеть, а когда онъ назадъ черезъ скитъ повдеть, завернуль бы къ Мары Гавриловив... Къ тому времени она и отвъть нанишеть и посылочку изготовить.

Скоро-ль назадъ-то будете? — спросила Таня.
Не знаю, — мрачно отвътилъ Алексъй. — Недъли черезъ полторы либо черезъ двв.

— Такъ я и скажу... А вы ужъ безпремвино завзжайте, —

съ улыбкой молвила Таня. — Далеко-ль вамъ Вхать-то?

— Далеконько, — отвічаль Алексій. — На Ветлугу, коли слыхали.

— Про Ветлугу-то?.. Слыхала, — сказала она. — Это въдь

туда, кажись, за Керженцемъ?

— Да, за Керженцемъ, — молвилъ Алексъй, жадно глядя на бълую какъ мраморъ створчатую дверь, за которой, сдавалось ему, стояла Марья Гавриловна.

Дай Богъ счастливаго пути, — поклонившись, сказала

Алексвю Таня. — Прощайте.

— Прощайте! — грустно отвітиль онь, наклоняя голову, и сь тяжелымь вздохомъ ношель вонь изъ горницы.

Точно по незнаемымъ мѣстамъ возвращался Алексѣй отъ домика Марьи Гавриловны. Весеннее солнце ярко сіяло, подымаясь на полуденную высоту, а ему все казалось въ мутномъ свѣтѣ... На крыльцѣ келарни стояла мать Виринея, справляя уѣзжавшему гостю прощальные поклоны — не видалъ ся Алексѣй... Изъ свѣтелки игуменьиной кельи Фленушка грозила ему кулакомъ и плюнула вслѣдъ, и того не замѣтилъ... Оглянуться - бъ ему на шелковыя занавѣски, что висѣли въ середнемъ окнѣ Марьи Гавриловны, не примѣтилъ ли бы онъ межъ ними свѣтлаго, искрометнаго глаза, зорко слѣдившаго за удалявшимся молодцемъ?..

Съть Алексъй въ тельжку и, вытавъ за околицу, съ чувствомъ безсильной элобы жарко хлестнулъ арашникомъ по крутымъ бедрамъ откормленныхъ саврасыхъ вятокъ. Стрълой понеслись кони по гладкой извилистой дорожкъ, и вскоръ густой перелъсокъ скрылъ отъ взоровъ уъзжавшаго и часовни, и келейныя стаи, и сиротскія избенки Каменнаго Вражка. Удары арапника кръпче и кръпче раздавались въ лъсной тиши, телъжка такъ и подпрыгивала по рытвинамъ и выбоинамъ. Расходилася рука, раззудълось плечо, распалилось сердце молодецкое — птицей летитъ Алексъй по лъсной дорожкъ... Того и гляди, что телъжка зацъпится о пень либо корневище... Не сдобровать тогда побъдной головъ распаленнаго новой страстью и смутной надеждой молодца... Больше версты проскакалъ онъ сломя голову. Тутъ маленько отлегло у него отъ сердца, и громкая, тоскливая пъсня вырвалась изъ груди:

Ты судьба-ль моя, судьбина некорыстная, Голова-ль ты моя безталанная! Сокрушила ты меня, кручинушка, Ты разсыпала печаль по яснымъ очамъ, Присушила русы кудри ко буйной головъ, Приневолила шататься по чужой сторонъ.

Прискучила Настя Алексію. Чувствуєть, что согнуль дерево не по себі. Годами молода, норовомъ стара... Добыть ее въ

жены теперь не трудное дёло, зато тужить да плакать вёкъ свой доведется. Не ему надъ домомъ власть держать, ей верховодить надъ мужемъ. Во всемъ надо будеть изъ ея рукъ смотрёть, не сметь выступить изъ воли ея, завсегда имёть голову съ поклономъ, языкъ съ приговоромъ, руки съ подносомъ... А это ужъ последнее дёло: не зверь въ зверяхъ ежъ, не птица въ птицахъ нетопырь, не мужъ въ мужьяхъ, кемъ жена владеть. Лучше въ дырявой лодке по морю плавать, чемъ жить со властной женой...

А Патапа Максимыча пуще огня бонтся. Хоть добръ и ласковъ до него казался, а изъ памяти Алекстя не выходить таинственный голосъ, предрекавшій ему гибель отъ руки Патапа Максимыча. Немало думаль онъ про его слова, сказанныя наканун'в Свътлаго Воскресенія и еще разъ, какъ, отпраздновавъ Пасху съ родителями, въ Осиповку въ Радупицу онъ воротился... Тогда же догадался, что Патапу Максимычу взбрело на умъ въ зятья его взять. Не порадовался, а устранился онъ тому. «Тутъ-то и есть погибель моя», -- подумаль онь... Страшна стала ему Настя, чуть не страшный самого Патана Максимыча — горда очень и власть любить паче міры. А силы въ ней много - какъ разъ мужа подъ ноготь подбереть. Что - жъ тутъ хорошаго?.. Житье подъ бабымъ началомъ хуже неволи, горчый каторги... — «Эхъ, въ какую-жъ я петлю попаль, -- думаетъ Алексей самъ про себя:-ни вонъ ни въ избу, ни въ коробъ не лѣзеть ни изъ короба нейдеть. Подсунула тогда нелегкая эту распроклятую Фленушку... А узнаеть неравно про наши дела Патапъ Максимычъ — тогда что?.. Звърь въдь, не человъкъ, обиды не спустить. А Настасью взять... Неть, легче въ омуть головой...»

Въ такомъ тяжкомъ раздумый увидёлъ Алексій Марью Гавриловну. Умильнымъ взоромъ и блескомъ непомеркшей красоты пригрёла она изболёвшее его сердце... Просіяло на

темней душь его.

Первые порывы новой страсти выразились скачкой сломи голову по изрытой и перекрещенной корпевищами лѣсной дорожкѣ, затѣмъ разрѣшились громкой горькой пѣспью... Та пѣсня, сперва шумиая, порывистая, полная отчаянья и безнадежнаго горя, постепенно стихала и подъ конецъ замерла въ чуть слышныхъ звукахъ тихой грусти и любви. Добрыя вятки дробной рысцой трусили по дорожкѣ, проторенной полывинѣ \*). Въ лѣсу стояло полное затишье, листъ на деревѣ не дрогнетъ, вѣтерокъ не шевельнетъ молодую травку, только

31

<sup>\*)</sup> Лывина — лѣсъ, растущій по сырому мѣсту или по болоту. Сочивенія П. Мельникова. Т. IL

иволги, снъгири и малиновки на разные голоса межъ собой перекликаются... Гдв-то вдали защелкалъ соловей... Славный соловей, мало такихъ за Волгу прилетаетъ... Всв-то колвна звонко и чисто у него выливаются... Вотъ «запулькаль» онъ, «заклыкаль» стекляннымъ колокольчикомъ, раскатился мелкой серебряной «дробью», «запленкалъ», завель «юлиную стукотню», громко защелкаль и, залившись «дудочкой», смолкъ \*). А черезъ минуту опять «ночинъ» заводить, опять кольно за кольномъ выводитъ. Дальше гдь-то въ трущобь еще засвисталъ соловушка... другой, третій. Не слышить ничего Алекстій, ничего не видитъ онъ ни кругомъ ни возлѣ... Въ летасахъ \*\*) какъ въ маревъ является миловидный обликъ молодой вловы... видить Алексей стройный стань ея, крытый густыми белосифжиыми складками утренней одежды, какъ видълъ ее на солнечномъ всходъ... А жалная мысль о богатой казнъ вдовушки тоже не спадаетъ съ ума. Помышленье корыстное царить надъ его думами. Про Настю ни мысли ни помина... Правду говорила Фленушка, называя Алекстя безсовъстнымъ... Шутка ея на дъло стала нохожа.

Хорошей жизни Алексвю все хочется, довольства, обилья во всемъ: будь жена хоть коза, только-бъ съ золотыми рогами, да смирная, подкладистая, чтобъ не смъла выше мужа головы поднимать!.. Хорошая жизнь!.. Охъ, эта хорошая жизнь!.. Пе то было-бъ тогда!.. Что онъ теперь?.. Батракъ, паймитъ... Самому бы хозяйствовать, да такъ, чтобы ворочать тысячами и ото всёхъ людей въ почете быть. Не думаеть про то Алексви, что чемъ больше почетъ, темъ больше хлопотъ: ему бы только стать тысячникомъ, а людской ночеть, мнится ему, самъ собой придеть незванный, непрошенный. Да вотъ гореоткуда тысячи-то взять?.. Золото на Ветлугъ вышло обманнымъ дъломъ, про Настю и вздумать страшно... Ну ее совсемь и съ приданымъ богатствомъ!.. Эхъ, какъ бы со вдовушкой сладиться; богатства у нея, слышно, счету нътъ, сама падо всёмъ большуха, не глядить изъ отцовскихъ рукъ... Дернуть бы свадебкой да скорымъ деломъ подальше съ родины, на новыя м'вста... Подальше, какъ можно подальше, куда-бъ не могла досягнуть долгая рука Патана Максимыча.

Вотъ что думалось, вотъ что гребтило измученному душевной истомой Алексию, когда онъ въ какомъ-то забыты тихонько

<sup>\*)</sup> Всёхъ колёнъ соловьинаго пёнія до двёнадцати, а у курскихъ содовьевъ еще больше. Каждое колёно имёсть свое названіе: пульканьс, клыканье, дробь, раскать, пленканье, лёшева дудка, кукушкинъ перелеть, гусачокт, юлиная стукотия, починъ, оттолчка и пр. \*\*) Летасы — мечты, грезы наяву, илаюзія.

проважаль по твинстыми льсами подъ щебетанье и веселые

клики разнородныхъ пташекъ.

И вдругъ темнымъ морокомъ пала ему на умъ Настя... Вспоминлось, какъ вдвоемъ въ подклътъ посиживали, тайным любовныя ръчи говаривали, вспомнилось, какъ гордая красавица не снесла пыла страсти — отдалась желанному и лушой и тъломъ.

Не раскаянье, не сожальніе шевельнулись па душь его, иная мысль затмила... «Что-жь?.. Не мы первые, не мы и посльдніе... Кучился-мучился, доспьть и бросиль... Не нами заведено, таково дьло споконь выка стоить. Дывка — чужая добыча: не я, такъ другой бы...» Но, какъ ни утышаль себя Алексый, все-таки страхомъ подергивало его сердце при мысли: «А какъ Настасья да разскажеть отцу съ матерью?..» Вспоминались ему тревожные сны: страшный образъ гнывнаго Патапа Максимыча съ засученными рукавами и тяжелой дубиной въ рукахъ, вспоминались и грозныя рычи его: «Жилы вытяну, ремней изъ спины накрою!...» Жмурить глаза Алексый, и мерещится ему сверкающій ножъ въ рукахъ Патапа, слышится вой ватаги работниковъ, ринувшихся по приказу хозяина...

«Вѣщій тоть сонъ, — думаеть Алексѣй. — Да нѣть, быть того не можеть, не статочное дѣло!.. Не вымолвить Настасьѣ отцу съ матерью ни единаго слова... Безъ мѣры горда, не откроетъ бѣду свою дѣвичью, не захочеть накинуть нокора на свою

голову...»

Живучи въ честной обители Маневы, забыла Марья Гавриловна обиды и муки, претеривнныя ею въ восемь лыть замужества. Во всемъ простила она покойнику, вст его озлобленія покрыла забвеньемъ. Записала имя его въ синодики постънные и литейные по всемъ обителямъ Керженскимъ, Чернораменскимъ. Каждый годъ справляла по немъ уставныя поминки: и на день преставленія и въ день тезоименитетва покойника, на намять преподобнаго Макарія Египетскаго, поставляла Марья Гавриловна «большіе кормы» на трацезв. Но это ради людей, не ради Бога... Богу принесла она жертву сокрушенную и смиренную — все простила покойнику, все, даже разлуку съ Евграфомъ. Каждый Божій день и утромъ и на сонъ грядущій усердно молилась она на келейной молитвіз за мучителя, со слезами молила о прощеніи прегрѣшеній его, объ упокоенін души, отошедшей безъ прощи, безъ покаянія. Но, предавъ забвенью горькіе дни, не могла забыть немногихъ сладкихъ дней, что вынали на ея долю.

II въ могилъ любила Евграфа. Несомивнио въря, что въ

награду за земныя страданья пріяль онъ въ небесахъ вѣнецъ блаженства, даже обращалась къ нему въ молитвахъ. Рѣдкая почь проходила, чтобъ не видала она во снѣ милаго, и каждый день о немъ думала... Съ утра до вечера целые рои воспоминаній проносились въ ел памяти. То какъ будто въ ясновидъньи представлялась ей широкая, зеленъющая казанская луговина межь Кремлемъ и Кижицами: гудять колокола, шумить, какъ бурное морс, говоръ многолюдной толпы, но ей слышится одинъ только голосъ, тихій, ласковый голосъ, отъ когораго упало и впервые сладко заныло сердце дѣвичье... То передъ душевными очами ея предстаетъ темный, густо заросшій вишеньемъ уголокъ въ родительскомъ саду: жужжать пчелки — Божьи угодинцы, не внимаетъ она жужжанью ихъ, не видить въ слуховомъ окит чердака зоркой Абрамовны, слышитъ одинъ страстный лепеть наклонившагося Евграфа и, стыдливо опусти глаза, ничего не видитъ кругомъ себя... Вспоминается и то Марыв Гавриловив, какъ повеселъла она, узнавъ про сватовство желаннаго, какъ вольной пташкой распъвала пъсенки, бъгала съ утра до ночи по отцовскому садику... А вотъ и тъ незабвенные дни, какъ свидълась она съ женихомъ у Макарыя на ярманкъ... Жизнь была полна и любви и свътлыхъ недеждъ на долгое счастье съ любимымъ человъкомъ, но пала гроза, и сокрушилось счастье отъ прихоти стараго сластолюбца. Разбилась жизнь, а избранникъ сердца, желанный, любимый женихъ Богъ въсть гдь и какъ слегь въ могилу. Светло-радужнымъ колесомъ вращается передъ душевными очами Марыи Гавриловны рядъ свътлыхъ сосноминаній о быстро промелькпувшемъ счастьъ. И въ каждомъ воспоминаны неприступнымъ свётомъ, неземнымъ блескомъ сіяетъ образъ того, кому беззавътно отдала она когда-то молодую душу свою...

Такъ проходили годы... Закрылись понемногу сердечныя раны, забылись страданья, перенесенныя отъ суровости постылаго разлучника. Но по мъръ того, какъ забвенье крыло горечь былого, блъднъй и туманнъй представлялся передъ нею милый образъ. Стало ей какъ будто обидно, досадно какъ-то на себя. Ръже и ръже являлся милый во снъ, какая-то тоска, до того незнаемая, разрасталась въ ея сердцъ... Болитъ, поетъ, занываетъ, ничего не сказываетъ... Скучно вдовушкъ, все надоъло, ни на что-бъ она не глядъла. Проситъ чего-то душа, а чего проситъ — не разумъетъ и сама Маръя Гаври-

ловна...

И напала на нее злая кручина, одольла ее сердечная истома. Хочется жить, да не такъ, какъ живется— хочется жить жизнью полной, людямъ полезной... Хочется на кого-нибудь излить всю свою преданность, всю, всю, до крайняго предѣла женскаго самоотверженья... А туть въ обители все одно; все вяло, безцвътно... Не люба сй стала скитская жизнь... Первое время пребыванія въ тихомъ пристаниці подъ крылышкомъ доброй матери Маневы принесло Марьв Гавриловив несомивнную пользу: она сама сознавала, что только обительская жизнь уврачевала ся сердечныя раны и помирила ес съ прошедшимъ. Но когда истерзанной душъ возвратилось здоровье, зачемь же оставаться въ больнице?.. По куда идти? Въ Москву ли, гдв все стало бы поминать ей восьмильтнюю горемычную жизнь, гдв все отравляло бы дни ея горькими воспоминаньями?.. Въ Казань ли къ брату?.. Но въдь онъ чуть не совсвиъ забылъ ее въ слезовые дни ея замужества, сталъ заботнымъ и ласковымъ лишь съ той поры, какъ сдълалась она вольной вдовой съ большимъ капиталомъ... Аль затимъ **Тахать къ брату, чтобъ опять женихи закружились вкругь нея?..** Богь съ ними!.. Въдь были же межъ нихъ и хорошіе люди, но и глядеть не хотелось на нихъ Марьф Гавриловив... Какт всномянеть, бывало, Евграфа да сравнить его съ подъвзжавшими женихами — какими пескладными, непригожими они ей покажутся... Кто извъдаль сладость полнаго счастья, не захочется тому отвёдывать горькаго...

А душевная тоска растеть да растеть. Что делать, какъ

горю пособить?

Ночью послѣ Радуницы съ тоски и раздумья не спалось Марьѣ Гавриловнѣ. На зарѣ встала она съ душной постели и, накинувъ оѣлое батистовое илатье, вздумала освѣжиться воздухомъ ранняго утра, полюбоваться на солнечный всходъ. Отворила окно, оглянулась кругомъ — ни души не видать, обитель спала еще. Вперивъ очи на блѣднѣвшую предъ восходящимъ свѣтиломъ зарю, раздумалась она про тоску свою и, сама не помнитъ, какъ это случилось, тихимъ голосомъ завела иѣсню про томившую ее кручину. Свободнѣй и свободнѣй, громче и громче вырывались изъ груди звуки... Ничего кругомъ не видитъ она, неподвижно устремивъ взоръ на разгоравшійся золотистыми лучами восточный край небосклона и на тонкія иолосы перистыхъ облаковъ, сіявшихъ вверху неба... Вдругъ поворотила голову и въ окнѣ свѣтелки надъ игуменьиной кельей увидѣла... Евграфа.

Вскрикнула Марья Гавриловна, захлопнула окно, опустила

занавъску.

«Что это? — думаеть она. — Обаянье-ль какое, мечта ли отъ сряща бъса полуденнаго?.. Иль видънье отъ небесныхъ селеній ниспосланное?.. Или впрямь то живой чело-

въкъ?.. Волосъ въ волосъ — двь капли воды!.. Что-жъ это за диво такое!»

Растерялась бѣдная, не знаеть, что и придумать... А сердце такъ и бъется, такъ и ноетъ, тоска такъ и поднимается въ

груди.

Долго сидъла Марья Гавриловиа, облокотясь на подоконникъ и склоня голову на руку... Сухимъ лихорадочнымъ блескомъ глаза горбли, щеки пылали, губы сохли отъ внутрепняго жара... Таня вошла.

— Раненько поднялись, Марья Гавриловна, — сказала

она. — Утреню не допѣли, а вы ужъ на ногахъ.

— Не спалось мив что-то сегодия, Таня, — поднявъ голову,

молвила Марья Гавриловна: — да и теперь что-то неможется. — Что это съ вами, сударыня? — съ неподдъльнымъ участьемъ, даже съ испугомъ молвила Таня. Какъ къ матери родной привязана была къ «сударынъ» своей дъвушка, взятая изъ семьи, удрученной бъдностью и осыпанной благодъяніями Марын Гавриловны,

— Ничего... такъ... пройдеть... — успоканвала ее Марья Гавриловиа. — Поставь самоваръ... Да воть еще что... Не знаешь ли?.. У матушки Манеоы есть гости какіе на прівздь?

— Есть, — отвъчала Таня. — Вечоръ оть насъ изъ Москвы какой-то прівхаль... И прокурать же парень — ни въ часовив не помолился ни у матушки не благословился, первымъ дъломъ къ бълицамъ за околицу куролесить да ивсии ивть... Самъ изъ себя маленекъ да черненекъ, а дъвицы сказываютъ, голосъ, что соловей.

«Не онъ», -- подумала Марья Гавриловна.

— А то еще изъ Осиповки съ припасами къ матушкъ приказчикъ присланъ отъ Натапа Максимыча... Въ светелке его ночевать положили...

— Въ свътелкъ? — вскрикнула Марья Гавриловна.

-- Въ свътелкъ... — подтвердила Таня. – Вотъ что сюда окнами — въ этой... — прибавила она.

— Поди, Таня, поставь самоваръ, — сказала Марья Гавриловна, медленно проводя по лоу ладонью и потомъ закрывъ ею глаза.

Таня вышла. Марья Гавриловна стала ходить взадъ и вис-

редъ по горинцѣ.

«Тоть, тоть самый, что Фленушка сказывала,—думала она.— Испременно опъ... А похожъ-то какъ!.. Вылитый голубчикъ Евграша!.. Ровно онъ изъ могилы всталь...»

По-новому сердце забилось... Во что бы ни стало захотьлось поближе взглянуть на красавца... Решила скорей идти къ Манеев, чтобъ увидъть его. Тотчасъ принялась одваться. Надъла синсе шелковое платье, что особенно шло ей къ лицу.

Иринесла Таня самоваръ и подивилась, увидя «сударыню»

въ нарядномъ платьф.

— Что это вы такъ одълись? — спросила она, разставляя

посуду на чайномъ столикъ.

- Къ матушкъ Манеоъ хочу сходить, отвъчала Марья Гавриловна.
- А платье-то зачёмъ такое надёли?.. Сегодня не праздникъ, — молвила Таня.

Немножко смѣшалась Марья Гавриловна, но тотчасъ опра-

вилась.

- Какая-жъ ты, Таня, педогадивая! сказала она. Какъ это ты до сихъ поръ не можещь понять, что когда у матушки бываютъ посторонніе люди, особенно изъ Москвы, такъ, идучи къ ней, надо одъваться наряднъй. Всъ знаютъ про мои достатки выдъ-ка я къ людямъ растреной, тотчасъ осудять, назовуть скрягой.
  - Да. это такъ, тихо проговорила Таня, удивляясь, какъ

это самой ей не пришло того въ голову.

 — А ты со́ѣгай-ка къ матушкѣ, узнай, пе встала ли она, сказала Марья Гавриловна.

Вышла Таня, но черезъ минуту воротилась.

Приказчикъ отъ Патапа Максимыча къ вамъ пдетъ, — сказала она: — на крылечко ужъ взошелъ.

Опустились руки у Марын Гавриловны.

— Ступай къ себѣ, — сказала она Танѣ. — Сейчасъ выйду... Да покамѣсть къ матушкѣ-то не ходи, послѣ часовъ къ ней пойду.

Таня вышла. Марья Гавриловна старалась принять на себя строгій, сдержанный видь. Проходя мимо зеркала, заглянула

въ него и поправила на груди ленточку.

Вошла въ горницу, гдв Алексъй дожидался. — обомлъла... Евграфъ, съ ногъ до головы Евграфъ.

Смутилась, опустила глаза... Слова не можеть сказать... За-

говориль Алексей — Евграфовъ голосъ, его говоръ...

Какъ въ туманѣ какомъ пробыла Марья Гавриловна, пока стояла передъ Алексѣемъ, а вышелъ онъ, тяжело опустилась на стулъ и закрыла руками лицо... Тяжело и сладко ей было. Почувствовала она особое біеніе сердца, напоминвшее золотыя минуты, проведенныя когда-то въ уголкѣ садика, поросшаго густымъ вишеньемъ.

Таня вощла.

— Что это съ вами, сударыня? — сказала она. — Больно,

видно, неможется — личико-то такъ и горитъ... Легли бы въ самомъ дълъ.

— II то лягу, Таня, — отвѣтила Марья Гавриловна. — Пойдемъ-ка, раздѣнь меня... НЪтъ, ужъ я не пойду къ ма-

тушкв. Послв, завтра, что ли...

Часа три пролежала Марья Гавриловна. Ромии думы носятся въ ея головѣ. Про Евграфа вспоминала, но мысль своевольная на Алексъя какъ-то все сворачивала.

Вошла Таня, сказала:

Осиновскій приказчикъ за письмомъ пришель.

Вскочила съ постели Марья Гавриловна.

-— Одѣваться скорѣй... Скажи, обождалъ бы маленько... Ахъ, иѣтъ... Скажи, письма, молъ, не усиѣла написать... Да вѣдь я сказала, чтобъ онъ послѣ обѣда пришелъ.

Таня вышла. Тутъ только вспомнила Марья Гавриловна про письмо Патапа Максимыча. Оно лежало нераспечатан-

пымъ.

«Отвътъ надо писать», — подумала она и, взявши письмо, стала читать... Не понимаетъ ничего.

- Таня пришла, сказала, что приказчикъ увзжаетъ, кони за-

ложены, матушка-де Манева вхать скорый велить.

«По скорости не могу письма написать, пикакъ не могу, думаетъ Марья Гавриловиа. — Какъ же быть-то, какъ же быть-то мив?.. Повидать бы его хоть минуточку... Скажу Танв... Ивтъ, не могу».

— Скажи ему, Таня, — молвила: — на обратномъ бы пути зашелъ, теперь, моль, некогда мнв инсьма изготовить... Поди,

скажи... Посылочку, молъ, еще припасу...

Таня пошла, а Марья Гавриловна, на босу ногу, въ одной сорочкъ, побъжала въ горпицу, смежную съ той, гдѣ Алексъй дожидался. Тихонько подвинула она дверцу и, припавъ къ щели глазами, смотръла на Алексъя, говорившаго съ Таней.

Онъ ушелъ, а Марья Гавриловна, чуть-чуть раздвинувъ оконныя занавъски, вслъдъ за нимъ смотръла. «Онъ, онъ—

Евграфъ», - думалось ей.

И когда, завернувъ за уголъ келарни, Алексѣй скрылся изъ глазъ Марьи Гавриловны, закрывъ нылающее лицо холодными

руками, она разразилась рыданьями...

И надобно же было такъ случиться, что въ тѣ самые часы, когда двойникъ Евграфа свидѣлся съ Марьей Гавриловной, изстрадавшаяся Пастя повѣдала матери про свое неизбывное горе, про свой позоръ, котораго нельзя спрятать отъ глазълюдскихъ.

## Глава одиннадцатая.

Подъ вечеръ того дня, какъ Алексви увхалъ изъ Комарова, прискакалъ туда гонецъ изъ Осиновки. Инсемъ не привезъ, на рвчахъ подалъ ввсть, что Натапъ Максимычъ, но желанью Марып Гавриловны, спарядилъ-было въ путь оббихъ дочерей, но вдругъ съ Настасьей Патаповной что-то попритчилось, и теперь лежить она безъ памяти, не знаютъ, въ живыхъ останется ли... Христомъ Богомъ велълъ Патапъ Максимычъ просить Марыю Гавриловну, дала бы посланному письмо къ городскому лекарю, что вылъчилъ Маневу, звала бы скорвй его въ Осиповку. Письмо къ лекарю было написано, гонецъ помчался въ городъ.

На другой день скитскій работникъ прівхадъ изъ Осиповки. Тв же вісти: лежить какъ пластъ, наврядъ ли встанеть.

Всполопинись въ обители. Матери и обънцы любили Настю, всв жалвли объ ней... Строга и сдержанна мать Манева, но, узнавъ о тяжкой болвзни племяницы, и та при людяхъ заплакала. Фленушка такъ и рвалась, такъ и металась во всв стороны. Въ какомъ-то изступленыи бъгала она изъ кельи въ келью, илакала, рыдала; наконецъ сама слегла... Алексвевы рвчи навели ее на мысль, что Настина болвзнь отъ него пришла. И кляла себя Фленушка всвии клятвами, что свела Настю съ лиходвемъ безсовъстнымъ. У матерей только и рвчи, что про Настину бользнь, а добрая Виринея ибходя плакала, и въ келарив у ней все пошло не попрежнему: то рыба переварится, то пироги въ уголь перегорятъ. Сколько лътъ въ келарив хозяйствуетъ, никогда такой бъды не случалось.

Только-что сведала Манева про болезнь илемянницы, нарядила въ часовие соборную службу ради исцеления отъ телесной скорби рабы Божіей девицы Анастасіи служить... Новестили о томъ сиротамъ и но всемъ обителямъ. И былъ въ келарие большой кормъ, обильная транеза и велико число прохожихъ молельщиковъ. И большая раздача дана сиротамъ и инымъ скуднымъ людямъ, дабы молились о здравіи болящей девицы. И но другимъ обителямъ Комарова послала Манева денегь на соборныя службы и на кормы. Послала даже къ Глафиринымъ, къ Игнатьевымъ и къ другимъ пораздорившимъ съ нею изъ-за австрійскаго священства. А на расходы Манева деньги выдавала отъ имени ктитора обители, брата своего родного по плоти, скитскаго заступника и во всемъ оберегателя, Патапа Максимыча. Ни службы по часовнямъ, ни кормы по ксларнямъ не помогали Настъ. Черезъ каждые два-три дня пересылалась Манеоа съ Осиповкой; каждый разъ одну въсть привозили ей: «нътъ облегченія».

Въ той самой свѣтлицѣ, куда Фленушка привела Алексѣя пяльцы чинить, безъ чувствъ, безъ памяти, неподвижна и блѣдна лежала Настя. У изголовья больной, погруженная въ думу, стояла сестра ея богоданная — сердобольная, вселюбящая Груня. Въ одномъ углу сидѣла убитая горемъ, потерявшая сознанье Аксинья Захаровна, возлѣ нся Настина крестная, знаменитая повариха Никитична. Въ другомъ углу Параша. Окпа были растворены, свѣжесть весны и благовонный запахъ цвѣтущей черемухи обильно вливались въ свѣтлицу. Не слышно было никакого звука, опричь щебстанья птичекъ въ огородѣ да глухихъ вздоховъ больной.

Лежить Настя не шелохнется; пріустали різвы ноженьки, притомились бізлыя рученьки, сошель бізлый світь со ясныхь очей. Лежить Настя, разметавнись на тесовой кроватушків—скосила ее болізнь трудная... Не дождёвая вода вы мать сыру землю уходить, не бізль-то сністи оть вешняго солнышка тають, не красное солнышко за облачкомъ теряется, таеть-потухаеть бездольная дівнца. Вянеть майскій цвіть, тускнеть

райскій свыть — красота ненаглядная кончается.

Недвижно лежить она на постели, ни шопота ни стона не слышно. Не будь лицо Настино крыто смертной бледностью, не запади ея очи въ темныя впадины, не спади алый цветь съ полураскрытыхъ усть ея, можно-бъ было думать, что спить

она тихимъ, безмятежнымъ сномъ.

Натапъ Максимычъ подолгу въ свѣтелкѣ не оставался. Войдетъ, взглянетъ на дочь любимую, задрожатъ у него губы, заморгаютъ слезами глаза, и пойдетъ за дверь, подавляя подступавшія рыданья. Сумрачиѣй осенней ночи бродитъ опъ изъгорницы въ горницу, не ѣстъ, не пьетъ, никто слова отъ него добиться не можетъ... Куда дѣлись горячія вспышки кинучаго нрава, куда дѣлась величавая строгость? Косой подкосило его горе, перемогла крѣпкую волю лютая скорбъ сердца отцовскаго.

Лекарь прівхаль. Стрёлой полетёль навстрічу къ нему Патапт Максимычь. Съ рыданьемъ кинулся ему въ ноги и, охвативъ колёна, восклицаль трепетнымъ голосомъ:

— Батюшка!.. Будь отецъ родной!.. Вылѣчи дочку... Тысячъ не пожалѣю... Помоги ради Создателя... Не умерла бы, не покинула-бъ меня горькаго...

— Полноте, Натапъ Максимычъ, перестаньте, — усноконваль его лѣкарь, отстраняясь отъ рыдавшаго у ногъ его тысячника. — Вотъ осмотримъ больную, сдѣлаемъ что нужно... Богъ милостивъ, не всякая болѣзнь къ смерти бываетъ.

— Голубчикъ ты мой, Андрей Богданычъ... Всего-то девятнадцатый годокъ!.. Умница-то какая!.. Помоги ты ей, — продолжалъ мольбы свои Патанъ Максимычъ, ведя въ свът-

лицу лъкаря.

Андрей Богданычъ осмотрёлъ больную. Груня разсказала сму, что знала про болёзнь ея отъ Аксиньи Захаровны. Сама

Аксинья Захаровна не могла говорить.

— Что?.. Что, Андрей Богданычъ? — съ нетерпвныемъ спрашивалъ Патапъ Максимычъ, переходя изъ свътлицы въ переднюю горницу. — Можно вылъчить?.. А?.. Подымется?.. Выздоровъетъ?..

Молча перебиралъ Андрей Богданычъ въ дорожномъ ящикв

снадобья.

— Самоваръ бы поставить да плиту развести, — сказалъ онъ. Патапъ Максимычъ бросился изъ горницы. Оказалось, что и самоваръ на столѣ и плита разведена. Въ ожиданъи лѣкаря, Никитична заранѣе все приготовила, и ветошекъ нарѣзала, и салфетки для нагрѣванъя припасла, и ледъ, и горчичники; плита ужъ двое сутокъ не гасла, самоваръ со стола не сходилъ.

Отобравъ нужныя снадобья, Андрей Богданычъ свёснать

ихъ и пошелъ на кухию лекарство варить.

— Да скажи же мив Христа ради, Андрей Богданычъ, пожалъй сердце отцовское. — приставалъ Патанъ Максимычъ.

— Что-жъ я скажу, Патапъ Максимычъ? — пожавъ плечами, отозвался лѣкарь. — Все сдѣлаю, что нужно, а ручаться не могу.

— Помреть! — вскрикнуль Патанъ Максимычъ.

Ноги у него подкосились, и грузно опустился онъ на лавку. Холодный потъ выступиль на померкшемъ лиць.

Прислуживавшая лъкарю Никитична закрыла рукой глаза

и прошентала молитву.

Молитесь Богу, Патанъ Максимычъ, — сказалъ Андрей

Богданычъ. — Въ его власти и чудеса творить...

- Господи! Господи!.. закрывая лицо руками и снопомъ повалясь на лавку, завопиль Патапъ Максимычъ. Голубонька ты моя!.. Настенька!.. Настя!.. Свётикъ ты мой!.. Умильная ты мои!
- Да перестаньте же, не убивайте себя, успоконвать его Андрей Богданычъ.

— Распороли бы вы, батюшка, грудь мою да посмотрили на отцовское сердце, - вскочнвъ съ лавки, вскричалъ Патанъ Максимычъ.—Есть у васъ дѣтки-то?
— Есть, — отвѣчалъ лѣкарь, ставя на илиту кастрюлю съ

лекарствомъ.

— А теряли ли вы ихъ?

— Ивть, благодаря Бога, не теряль... — отвічаль Андрей Богданычъ.

— И не дай вамъ Господи до такого горя дожить, сказаль Патапъ Максимычъ. — Тутъ, батюшка, одинъ день десять льть жизии съвсть... Нать горчей слезь родитель-скихъ!.. Ахъ, Настепька... Настенька!.. Улетаешь ты оть насъ, покидаешь вольный свътъ!..

И ровно хмельный, качаясь, вышель изъ кухни. Постоявъ ньсколько въ раздумь в передъ свытлицей, робкой рукой отво-

риль дверь и взглянуль на умиравшую.

— Что сказаль? — быстро вскинувь на него

шеннула Груня.

Патанъ Максимычъ махнуль рукой и, чувствуя, что не въ силахъ долбе сдерживать рыданій, спфшно удалился. Шатаясь, какъ ствнь, прошель онъ въ огородъ и тамъ въ дальнемъ уголив ринулся на свъжую, только-что поднявшуюся травку. Долго раздавались по огороду отчаянные его воили, сердечные стоны и громкія рыданья.

Всталъ Натанъ Максимычъ, въ моленную пошелъ. Тамъ всь свычи были зажжены, канонница Евираксія мърнымы го-

лосомъ читала канонъ за болящую.

— Евпраксеюшка, — молилъ Натапъ Максимычъ: — самому мнъ невмоготу писать, нашши, голубка, письмецо въ Городецъ къ Михаилу Петровнчу Скорнякову, просить, моль, Патапъ Максимычъ какъ можно скорте попа прислать, а нтъ наготовъ нопа, такъ старца какого... дочку, моль, надо исправить \*).

Въ заднемъ углу стонъ раздался. Оглянулся Патанъ Максимычь-а тамъ съ лестовкой въ рукахъ стоить на молитве Микешка Волкъ. Слезы ручьями текутъ по багровому лицу его. Съ того дня, какъ заболъла Настя, пересталъ онъ пить и, забившись вы уголокъ молельной, почти не выходилъ изъ нея.

— Что ты, Никифоръ? — грустно спросиль его Патапъ

Максимычъ.

— Помираетъ!.. — всилипывая, молвилъ Никифоръ и горько, по-датски заплакалъ...

<sup>\*)</sup> Исповъдать.

Натапъ Максимычъ не отвѣчалъ ему.

Авкарства не помогли. Попрежнему Настя вы забыть в лежить. Дыханье становилось слабей и слабей. Андрей Богданичь сталь задумываться.

Только пять дней прошло съ прівзда лікаря, а Патапа Максимыча узнать нельзя; лицо осунулось, опухшіе глаза

внали, полустдая борода совстви побтитла.

На шестой день Андрей Богданычъ сказалъ ему:

Силы упали, лекарства не действують.

- Не дъйствуютъ? дрожащимъ голосомъ молвиль Патанъ Максимычъ.
- Посл'вднее средство упстреблю, мускуса дамъ...— продолжалъ Андрей Богданычъ.

Мускуса? — безсознательно повторилъ за нимъ Патапъ

Максимычь, не понимая слова.

- Да, подтвердилъ Андрей Богданычъ. Отъ мускуса на короткое время возвратятся ей силы; тогда дамъ ей рвшительное средство... Поможетъ хорошо, не поможетъ Божья воля.
- Боже, милостивъ буди мий гришному, прошенталъ Патанъ Максимычъ.

Стояло ясное, теплое весеннее утро. Солице весело горѣло въ небесной высй, въ воздухѣ царила тишипа невозмутимая: листочекъ на деревцѣ не шелохнется... Тихо въ Настиной свѣтлицѣ, тихо во всемъ домѣ, тихо и кругомъ его... Только и слышны щебетанье итичекъ, прыгавшихъ но кустикамъ огорода, да лившаяся съ поднебѐсья вольная пѣсня жаворонка.

Легкій, чуть заивтный румянець показался на блёдныхъ ланитахъ Насти. Глубже и свободнёй стала она вздыхать, исхудавшая грудь пачала подыматься. Гуще и гуще разыгрывался румянець... И воть больная открыла глаза, сухіе, какъ

стекло блестящіе.

Оглянувъ стоящихъ, улыбнулась Настя ясной улыбкой и голосомъ тихимъ, какъ жужжанье ичелки, сказала:

- Приподнимите меня.

Груня съ Никитичной приподняли подушки, больная осталась въ полусидичемъ положеніи.

Отецъ съ матерью бросились къ ожившей дочери, но Андрей

Богданычъ остановиль ихъ.

— Не тревожьте, — сказаль онъ. — Воть лѣкарство... Дайте скорѣе съ Божьей помощью.

Груня дала лекарство. Принявъ его, Настя весело взгля-

пула на нее и молвила:

— Ахъ, Груня!.. И ты здъсь... Крёстненька!.. И ты... Ну воть и хорошо, воть и прекрасно, что всв собрались... Благодарствуйте, милыя... Тятенька, голубчика, что ты такой?... Мамынька!.. Родная ты моя!..

— Ясынька ты моя, голубушка! — обливаясь слезами, ска-

зала Аксинья Захаровна. — Что это сталось съ тобой?

- Ничего, мамынька, ничего, теперь мит легко... У меня

теперь ничего не болить... Ничего...

П свътлая какъ ясный день улыбка ни на мигь не сходила съ устъ ея, и съ каждымъ словомъ живъй и живъй разгорались глаза ея.

Вдругъ слетвла улыбка, и глаза стыдливо опустились. Слабо подняла она исхудавшую руку и провела ею но лбу, будто

что вспоминая.

— Мамынька, — тихо сказала она: — наклонись ко мит.

Аксипья Захаровна наклонилась.

— Прости ты меня Господа ради, — жалобно прошептала Настя. — Не жилица я на бѣломъ свѣтѣ, прости меня, родная.

— Что помнить, что помнить? — всклинывая, тихо молвила

Аксинья Захаровна.

Тятѣ сказывала? — шепнула Настя.

— Охъ, сказала, дитятко; сказала, родная ты моя, — еще тише промолвила Аксинья Захаровна.

— Кто еще знаеть? — спросила Настя. — Кому зпать? Никто больше не знаеть, — сказала Аксинья

Захаровна.

-- Скажи, чтобъ не погитвались, вышли бы вст, а ты останься съ тятенькой... - младенческимъ какимъ-то голоскомъ пролепетала Настя и закрыла усталые глаза.

Когда вышли вст, зорко взглянула она на отда, и слеза

сверкнула на рѣсницахъ ея.

— Йрости меня, тятя... Согрубила я передъ тобой... — Не поминай, Настенька, не поминай, Господь простить... — заливаясь слезами и наклоняясь къ дочери, проговорилъ Патапъ Максимычъ.

-- Горько тебѣ... Обиду какую я сдѣлала!.. — жалобно про-

должала Настя.

— Полно, забудь... — молвиль Патапь Максимычь. — Выздоравливай только... Къ чему поминать?..

— Поцелуй же меня, тятя, поцелуй, какъ, бывало, малень-

кую целоваль.

— Охъ, ты, милая моя, ненаглядное мое сокровище, — едва могъ проговорить Патапъ Максимычъ и, принавъ губами къ Насть, наварыль зарылаль.

. — Перестань, тятя, не плачь, голубчикъ, — съ свѣтлой улыбкой говорила Настя. — Исполни мою просьбу... послѣднюю...

— Говори, родная, что ни вымолвишь, все будеть по-

твоему...—отвъчаль Патапъ Максимычъ.

— Прости его...

Сверкнуль глазами Натапъ Максимычь. Ни слова въ отгистъ.

— Не можешь? По крайности зла не дѣлай... Гослодь съ нимъ!..

Молчить Патапъ Максимычъ.

— Тятя, — грустно заговорила Настя: — завтра, какъ будень стоять у моего гробика да взглянены на меня — не жаль тебь будеть, что не утышиль ты меня въ послъдній часъ?.. А?

II она тихо заплакала.

- Добрая ты моя!.. Голубица ты моя!.. сказаять до глубины души тронутый Патанъ Максимычъ. Не сдѣлаю зла... Зачѣмъ?.. Господь съ нимъ!..
- Ну, вотъ и хорошо... вотъ и прекрасно, улыбнулась Настя. Гдѣ онъ?

— Не воротился, — сказаль Патапъ Максимычъ.

— Ну и слава Богу... — съ горькой улыбкой прошентала Настя. — Господь съ пимъ!.. Теперь, тятя, благослови ты меня на смерть великимъ своимъ родительскимъ благословепіемъ... благослови и ты, мамынька!

— Да полно, Настя, тебь выдь лучше... Богъ милостивъ...

Онъ подниметъ тебя, — сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Нѣтъ, тятя, не надъйся... не вставать мнѣ, — отвѣтила Настя. — Смерть ужъ въ головахъ. Благословите-жъ меня поскорѣе да другихъ позовите... Со всѣми проститься хочу...

Положивъ уставной семиноклонный началъ, Аксинья Захаровна благоговъйно подняла изъ божницы икону Богородицы и подала ее мужу. Тотъ благословилъ Настю, потомъ Аксинья

Захаровна... Затьмы всё вопын въ свътлицу.

— Прости, Параша... прощай, сестрица милая... — обращаясь то къ одному, то къ другому, говорила Настя тихимъ итвучимъ голосомъ: — не забывай меня... Потдешь къ тетенькъ, поклонись ей, и Фленушкъ отдай поклонъ. и всъмъ, всъмъ... Походи вездъ, гдъ мы съ тобой, бывало, гуляли, цвъточки гдъ рвали, въночки плели... Марьюшкъ голубой сарафанъ, новый шелковый — пустъ поминаетъ меня... Груня, ты моя милая сестрица богоданная... прости, голубушка... помолись за меня за гръшную, твоя молитва чиста... до Бога доходна... Молись же, не забудь меня... Прости, благослови меня на смерть, крёстненька, великимъ своимъ благословеніемъ...

Евпраксеюшка... Матренунка, простите...

И всёхъ, всёхъ одарила Настя послёднимъ привътомъ... Свётлая, небесная улыбка такъ и сіяла на устахъ умиравшей... Всё работники пришли, всё работницы — всякому ласковое слово сказала, каждому что-пибудь отказала на память...

Вдругъ кто-то сильными размахами растолкалъ работный людъ, ринулся къ кровати и съ громкимъ рыданьемъ упалъ

передъ нею.

- Прости, моя радость!.. Прости, святая душа!..

Онъ поднялся, всилеснуль руками и до крови разбился геловой о край кровати.

Дядя, не пей, голубчикъ, — тихо молвила ему Настя.

- Не буду, лебедушка, не буду, —рыдаль Никифорь. Покарай меня Госноди, коль забуду зарокъ, что даю тебъ... Молись обо мнъ окалниомъ, святая душенька!.. Ахъ, Настенька, Настенька!.. Не знаешь, каково я любилъ тебя... А подойти близко боялся... Что-жъ?.. Пьянъ завсегда, мерзко въдь тебъ было взглянуть на меня... Только издали любовался тобой... Помолись за меня Царю Небесному, передъ Его престоломъ стоючи...
- Полно, дядя, полно... благослови меня, перекрести... молвила Настя.
- Нѣтъ, святая душа, ты меня благослови на хорошую жизнь... Съ твоимъ благословеньемъ не пропаду, опять человъткомъ стану, сказалъ Никифоръ, становясь на колѣпи передъ племянницей.

Она перекрестила дядю.

— Тятенька, миленькій, простимся еще разокъ...— сказала

упадавшимъ голосомъ Насти.

Стоявшій въ углу Андрей Богданычъ шепнулъ Никитичнв, чтобъ лишній народъ вышелъ вонъ... Пока выходили, отецъ съ матерью вдругорядь благословили Настю.

Сталъ собтать румянецъ съ лица Настина, въки смежались,

дыханье становилось слабе и реже...

— Тише... Кончается, — шепнулъ Андрей Богданычъ Ни-

китичнъ, а самъ потихоньку выпислъ изъ свътлицы.

Зажгла Инкитична свъчи передъ иконами и вышла вмъстъ съ канонницей... Всъ переглянулись, догадались... Аксинья Захаровна съла у изголовья дочери и, прижавшись къ Грунъ, тихо плакала. Патапъ Максимычъ, скрестивъ руки, глазъ пе сводилъ съ лица дочери.

Вошла Никитична. Въ одной рук'в несла стаканъ съ водой, въ другой кацею съ жаромъ и ладаномъ. Стаканъ по-

ставила на раскрытое окно, было бы въ чемъ ополоснуться душ**ъ, к**акъ полетить она на небо... Кацеею трижды покадила Никитична посолонь передъ иконами, потомъ надъ головой Насти. Вошла съ книгой канонница Евпраксея и, ставъ у иконъ, вполголоса стала читать «канонъ на исходъ души».

Тише и реже вздыхала Настя... Скоро совсемъ стихать

начала.

Въ это время откуда ни возьмись малиневка — нѣжно, уныло завела она свою пѣсенку, звучнѣй и громчѣй полилась съ подпебесьи вольная песня жаворонка... Повалъ тихій ветерокъ и слегка шелохиулъ приподнятыя оконныя занавѣси.

 Молитесь, — оглянувъ всѣхъ, шеннула Никитична: ангелы за душой прилетели.

Всв въ глубокомъ молчаньи набожно стали креститься.

Никитична зажгла восковую свъчу и, вложивъ въ руку умиравшей, шепнула Параш'в, чтобъ она поддержала ее. Глубже вздохнула Настя... Еще разъ потише... Еще... и ды-

ханье совствы прекратилось.

Никитична дернула за рукавъ канонницу. Та перестала

Минуть пять продолжалось глубокое молчанье... Только и слышно было заунывное пъніс на земль малиновки да веселая ивсия жаворонка, парившаго въ поднебесьв.

Наклонилась Никитична щекой къ хладъвшимъ

Насти и, обратясь къ Аксинь Вахаровив, молвила:

- Отошта

Поднялась со стула Аксинья Захаровна. Закрыла глаза дочери и, перекрестивъ ее, тихо промолвила:

— Прощай, доченька милая, меня дожидайся!..

11 поднялись по всему дому крики и воили... Плачъ за-глушилъ и унылую малиновку и поднебесную пъсню жаво-

Насилу выпроводила всёхъ изъ свётлицы Никитична. Оставшись съ каконницей Евпраксеей да съ Матренушкой, стала она готовить Настю «подъ святые», обмывать, чесать и опрятывать \*) новопреставленную рабу Божію дівниу Анастасію.

Никитична на вев руки была мастерида, на всякія двла дошлая источница. Похоронной обрядней тоже умьла распорядиться, Евпраксея съ Матренушкой были ей на подмогу.

Только-что обмыли покойницу, взяла Никитична у Аксиньи

<sup>\*)</sup> Одъвать.

Захаровны ключи отъ сундуковъ и вынула, что пужно было для погребенья. Дала дъвицамъ кусокъ тонкаго батиста на шитье савана, а первые три стежка заставила сдълать самоё Аксинью Захаровну. Подъ вънецъ ли дъвицу сряжать, во гробъ ли класть ее — всякое шитье мать должна зачинать — такъ повелось на Руси...

Достала Никитична новаго полотна обернуть ноги покойпицъ, новое недержанное полотенце дать ей въ руки, было бы чемъ отереть съ лица потъ въ день страшнаго суда Христова. Обмыли, причесали Настю. Чистую сорочку на нее надъли, въ саванъ окутали, спеленали новымъ разръзнымъ полотномъ и положили въ моленной на столъ... А на томъ столъ загодя наложили соломы и покрыли ее чистой простыней. Парчи наготовъ не явилось, зато нашелся кусокъ голубого веницейскаго бархата; готовили его въ приданое Настъ. На тотъ бархатъ изъ золотого позумента нашили большой осьмиконечный кресть съ коніемъ, съ тростію и съ подножіемъ и покрыли имъ тъло покойницы. Канонница Евпраксеющка достала изъ книжиаго шкана моленной бумажный венецъ старой московской печати съ надписаніемъ молитвы «Святый Боже», Аксинья Захаровна положила тоть вінець на охладъвшее чело дочери. Зажгли свъчи передъ всъми иконами, поставили подсвъчники съ ослонными свъчами вкругъ тъла, и канонпица Евираксея, окадивъ образа и покойницу, начала псалтырь читать.

Никитична сама и мѣрку для гроба сняла, сама и постель Настину въ курятникъ вынесла, чтобъ тамъ ее по три ночи иѣтухи опѣли... Управившись съ этимъ, она снаружи того окна, въ которое вылетѣла душа покойницы, привѣсила чистое полотенце, а стаканъ съ водой съ мѣста не тронула. Вѣдь души покойниковъ шесть педѣль витаютъ на землѣ и до самыхъ похоронъ прилетаютъ на то мѣсто, гдѣ разлучились съ тѣломъ. И всякій разъ душа тутъ умывается, утирается.

И тыть Инкпична распорядилась, чтобъ на похоронахъ какъ можно больше дъвицъ было. Молодость молодостью что подъ вънецъ, что въ могилу провожается. Для того разослали работниковъ по окольнымъ деревнямъ ближнимъ и дальнимъ звать-позывать всъхъ дъвицъ проводить до въковъчнаго жилья Настасью Патановну... И скитамъ инымъ новъстили... Ждали гостей изъ Городца и даже изъ города — повсюду разосланы были посыльные. А дъвицамъ всъмъ дары были заготовлены, которымъ по платку, которымъ по переднику, которымъ по лептъ въ косу. За Волгой ведется обычай на дъвичьяхъ похоронахъ, какъ на свадьбъ, дары раздавать.

Не забыла Никитична послать за плакушами \*). Не пришлось отпраздновать Настину свадьбу, надо справить ея погребеніе на славу, людямь бы на долгое время памятно было оно... Нарядила Никитична подводу версть за сорокь, въ село Стародумово, звать - позывать знаменитую «плачею « Устинью Клещиху, что по всему Заволжью славилась плачами, причитаньями и свадебными ифсиями... Золото эта Клещиха была. Свадьбу играють, заведеть ифсию — сфаме старики въ присядку пойдуть, на похоронахъ «плачъ заведеть» каменный зарыдаеть... Кромъ Устины еще шесть «вопленницъ» позвала Никитична, чтобъ вся похоронная обрядня справлена была чинно и стройно, какъ отцами, дъдами заповъдано.

А межь тымь на улиць передь домомъ Патапа Максимыча семеро домохозяевъ сосновыя доски тесали, «домовину» изъ инхъ сколачивали \*\*). Изготовивъ, внесли его въ съни и обили алымъ бархатомъ съ позументомъ, а стружки и обрубки бережно собрали и отдали Никитичнъ... Она сама снесла ихъ за околицу и тамъ съ молитвой пустила по живой водъ — въ ръчку кинула. Оборони Господи, если малый какой остатокъ гроба въ огонь угодитъ — жарко на томъ свътъ покойнику будетъ... Въ гробъ дъвушки, какъ подъ брачное ложе, ржаныхъ сноповъ настлали и потомъ все нутро новымъ бълымъ полотномъ обили.

Хороша лежала въ гробу Настенька... Строгое, думчивое лицо ея какъ кипень бѣло, умильная улыбка недвижно лежитъ на поблеклыхъ устахъ, кажется, вотъ-вотъ откроетъ она глаза и осіяетъ всѣхъ радостнымъ взоромъ... Во гробъ пахучей черемухи наклали... Пріѣхала Марья Гавриловна, рѣдкихъ цвѣтовъ съ собой привезла, обложила ими головку усопшей красавицы.

Фленушку Марья Гавриловна съ собой привезла. Какъ увидёла она Настю во гробъ, такъ и ринулась на полъ безъ памяти... Хоть и не знала, отчего приключилась ей смертная болёзнь, но чуяла, что на душь ея гръхъ лежить.

Прівхала и Марья головщица со всёмь правымъ клиросомъ, мать Виринея, мать Таифа... Еще собралось нёсколько матерей... Сама Манева порывалась тхать, хотелось ей про-

<sup>\*)</sup> Плакуши, плачен, вопленницы — жепщины, которыя по найму причитають и поють древніе «плачи» на похоронахь, на поминкахь и на свадьбахь.

<sup>\*\*)</sup> Дѣлаютъ гробъ непремѣино на улицѣ, обыкновенио родственники умершаго и непремѣино въ нечетномъ числѣ. За неимѣиіемъ родиыхъ, дѣлаютъ гробъ домохозлева той деревни, гдѣ умеръ покойникъ.

водить на в'ков'вчное жилье любимую илемянницу, да силъ у нея нелостало.

Сотня свъчей горить въ паникадилъ и на подсвъчникахъ въ моленной Чапурина. Клубами носится голубой кадильный дымъ роснаго ладана; тихо, уныло поютъ пъвицы плачевныя пъсин погребальнаго канона. Въ головахъ гроба въ длинной соборной мантіи, съ лицомъ, покрытымъ чернымъ крепомъ наметки, стоитъ мать Танфа — она службу правитъ... Кругомъ родиыя и стороннія женщины, вст въ черныхъ сарафанахъ, съ платками бълаго полотна на головахъ... Патапъ Максимычъ у самаго гроба стоитъ, глазъ не сводить съ покойницы и телько порой покачиваетъ головою... Покамъстъ жива была Настя, терзался онъ, рыдалъ, какъ дитя, заливался слезами, теперь никто не слышитъ его голоса — окаменълъ.

Допили канонъ. Дрогнулъ голосъ Марьюшки, какъ завела она запѣвъ прощальной пѣсни: пріндате послыдисе дадимъ изълованіс... Первымъ прощаться подошелъ Патапъ Максимычъ. Истово сотворилъ онъ три поклона передъ иконами, тихо подошелъ ко гробу, трижды перекрестилъ покойницу, приналъ устами къ холодному челу ея, отступилъ и поклонился дочери въ землю... Но какъ всталъ да взглянулъ на мертвое лицо ея, затрясся весь и въ порывѣ отчаянья

вскрикнулъ:

— Родная!..

И расшибся бы на м'вст'в, если-бъ сильныя руки стоявшаго сзади Колышкина не поддержали сго.

Оглянулся Патанъ Максимычъ.

— Сергъй Андреичъ?.. Какими судьбами? — слабымъ голосомъ спросилъ онъ прискакавшаго въ Осиповку ужъ во время отпъванья Колышкина.

— Узналъ, крестный, про горе твос, -- молвилъ опъ. -- Какъ

же не прівхать-то?

Горячо обняль его Патапь Максимычь, едерживая рыданья.
— Плачь а ты, крестный, плачь, не крыпись, слезь не жалый — легче на сердцы будеть, — говориль ему Колышкинь...

А у самого глаза тоже полнехоньки слезъ.

Посл'в прощанья Аксинью Захаровну безъ чувствъ на рукахъ изъ моленной вынесли.

Кончились простины. Изъ дома вынесли гробъ на холстахъ и, поставивъ на черный «одёрь» »), поиссли на плечахъ. До кладбища было версты двъ, несли перемъняясь, но Никифоръ

<sup>\*)</sup> Носилки, на которыхъ носить покойниковъ. За Волгой, особенно между старообрядцами, посить покойниковъ до кладбища на колстахъ или же возить на лошадяхъ почитается гръхомъ.

какъ сталъ къ племянницъ подъ правое плечо, такъ и шелъ до могилы, никому не уступая мъста.

Только-что вынесли гробъ за околицу, вдали запылилась дорога и показалась пара добрыхъ саврасокъ, заложенныхъ въ легкую тельжку. Возвращался съ Ветлуги Алексъй.

Своротиль онъ съ дороги, соскочиль на землю... Видить гробъ, крытый голубымъ бархатомъ, видить много людей, и

люди все знакомые. Въ смущены скинулъ онъ шапку.

Приближался шедшій впереди подростокъ лъть четырналцати, въ черномъ суконномъ кафтанчикъ, съ двумя полотенцами, перевязанными крестомъ черезъ оба плеча. Въ рукахъ на большой батистовой пелень песъ онъ благословенную икопу въ золотой ризъ, ярко горъвшей подъ лучами полуденцаго солица.

Кого это хоронять? — спросиль у него Алексъй.

— Настасью Патановну, — внолголоса отвътиль мальчикъ. Такъ и остолбенъль Алексъй... Даже ло́а перекрестить не догадался.

Какъ въ соиномъ видвиьи проносятся передъ нимъ смутные образы знакомыхъ и незнакомыхъ людей. Вотъ двое высокорослыхъ молодцовъ несуть на головахъ гробовую крышу. Смотрить на нее Алексъй... Алый бархагъ... алый... И вспоминается сму точно такой же алый шелковый платокъ на Настиной геловить, когда она, нышная, цвътущая красой и молодостью, ръзво и весело воъжала къ отцу вь подклътъ и, внервые увидъвъ Алексъя, потупила звъздистыя очи... Аленькій гробокъ, аленькій гробокъ!.. Въ такомъ же аломъ тафтяномъ сарафанъ съ пышными бълосиъжными рукавами одъта была Настя, когда онъ по приказу Патапа Максимыча впервые пришелъ къ ней въ свътлицу... когда, улыбаясь сквозь слезы, она страстно взглянула ему въ очи и въ порывъ любви кинулась на грудь его... Вотъ «пъвчая стая» Манеонныхъ крылошанокъ, впереди знакомая головщица Марьюшка. Она знаетъ, что покойница любила его, Фленушка ему о томъ сказывала. Тихо пъвицы поютъ: Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертию на смерть наступи... Туть только вспомниль Алексви, что следуеть перекреститься... А воть четверо несуть «одёрь» на плечахъ... Въ головахъ твердой поступью идетъ Ники-форъ... Показалось Алексъю, что онъ злобно взглянулъ на него... Отъ мърныхъ шаговъ посильщиковъ гробъ слегка покачивается, и колышется на немъ голубой бархатный по-кровъ... Силъ не стало у Алексъя, потупилъ глаза и низко преклонился передъ покойницей...

Вотъ ведуть подъ руки убитую горемъ Аксинью Захаровну...

Воть неровными інагами, склонивъ голову, идетъ Патапъ Максимычъ... какъ похудѣль онъ, сердечный, какъ посѣдѣль!.. Воть Параша, Фленушка... Увидя Алексѣя, она закрыла глаза передникомъ, громко зарыдала и пошатнулась... Кто-то под-хватиль ее подъ руки... Звѣзды небесныя!.. Да, это она — Марья Гавриловиа!.. Вотъ взглянула молодая вдова на Алексѣя, сама зардѣлась, какъ маковъ цвѣтъ, и стыдливо опустила искрометныя очи... Свѣта не взвидѣлъ Алексѣй, и въ глазахъ и въ умѣ помутплось... Видитъ пеструю толиу — мужчины, женщины, дѣти, много, много народу... Слышитъ голосистыя, за душу тянущія причитацья воиленницъ:

Не утай, скажи, касатка моя, ластушка, Ты чего, моя касатушка, спужалася? Отчего ты въ могилушку сряжалася? Знать, того ты спужалася, моя ластушка, Что нонѣ годочки пошли все слезовые, Молодые людушки пошли все обманные, Холосты ребята пошли нонь безсовъстные.

Какъ ножомъ по сердцу полоснуло Алексвя отъ этихъ словъ старорусскаго «жальнаго плача»... Заговорила въ немъ совъсть, ноги подкосились, и какъ осиновый листъ онъ затрясся... Мельтешитъ передъ нимъ длинный повздъ киоитокъ, таратаекъ, крестьянскихъ телвтъ; шагомъ влуть онв за покойницей.

Жалко ему стало ту, за которую такъ недавно съ радостью сложиль бы голову... Мутится въ умѣ, двоятся мысли!.. То покойница вспоминается, то Марья Гавриловна на память идетъ.

Опомнился Алексей. Вскочивъ въ тележку, во весь опоръ помчался за похороннымъ поездомъ и, догнавъ, поехалъ сзади всехъ... Влекло впередъ, хотелось изглянуть на Марыо Гавриловпу, но гробъ не допускалъ.

— Ефремъ, — окликнулъ опъ красильщика, тхавшаго въ

задней тельгв.

— Чего? — откликнулся тотъ.

— Отъ чего померла?

— Знамо, отъ смерти, — ухмыльнувшись, отвётиль Ефремь.

— Діломъ говори...— строго прикрикнулъ Алексій.

— Хворала, болѣла, ну и номерла, — естряхнувъ геловой, молвилъ Ефремъ.

Долго-ль хворала? — спросилъ Алексъй.

— Недёли съ полторы, не то и болё, — отвёчалъ красильщикъ. — Лёкари изъ городу привозили, вечоръ только уёхалъ... Лёчилъ тоже, да, видно, на роду ей писано номереть... Тутъ ужъ, братъ, ничего не подёлаешь.

- А что за солъзнь была? перебилъ Ефрема Алексъй. — А кто ее знатъ, дъло хозяйское, почесавъ въ затылкъ, молвилъ красильщикъ. — Безъ памяти, слышь, лежала, безъ языка.
  - Безъ языка? быстро спросиль АлексЪй.

— Ни словечка, слышь, не вымолвила съ самыхъ техъ поръ, какъ съ нею попритчилось.

— A что-жъ съ ней такое попритчилось? — продолжалъ

свои разспросы Алексый.

— Кто ихъ знатъ... Дело хозяйское!.. Мы до того не доходимъ, — сказалъ Ефремъ, но тотчасъ же добавилъ: — болтають на деревив, что собрадась она въ Комаровъ вхать, уложились, коней запрягать вельли, а она, сердечная, хвать о полъ, ровно громомъ ее сразило.

«Коли такъ, все какъ осенній следъ запало», — подумаль

Алексъй.

Сталъ Ефремъ разсказывать, что у Патана Максимыча гостей на похороны на хало видимо-невидимо; что угощенье будеть богатое; что «строять» столы во всю улицу; что каждому будеть по три подноса вина, а пива и браги пей, сколько въ душу влізеть; что на поминки наварено, настряпано, чего и прівсть нельзя; что во всіхъ восемнадцати избахъ деревни Осиповки бабы блины пекуть, чтобъ на встхъ поминальщиковъ стало горяченькихъ.

мимо ушей пропускалъ Алекски разсказы несмолкавшаго Ефрема... Много въ ть мпнуты думъ у него было пере-

лумано.

Погребальные «плачи» вѣють стариной отдаленной. То древняя обрядня, останки старорусской тризны, при совершении которой близкіе къ покойнику, особенно женщины, плакали «плачемъ великимъ». Повсюду на Руси сохранились эти итсни, вылившіяся изъ пораженной тяжкимъ горемъ души. По наслуху переходили онъ въ течение въковъ изъ одного покольныя въ другое, несмотря на запрещенья церковныхъ пастырей творить языческие плачи надъ христіанскими твлами...

Нигдъ такъ не сберегались эти отголоски старины, какъ въ лѣсахъ Заволжья и вообще на Сѣверѣ, гдѣ, по недостатку церквей, народъ меньше, чемъ въ другихъ местностяхъ, подвергся вліянію духовенства. Илачен и вопленницы — эти истолковательницы чужой печали — прямыя преемницы тъхъ въщихъ женъ, что «великими плачами» справляли тризны надъ нашими предками. Погребальные обряды свершаются ими чинно и стройно, по уставу, изустно передаваемому изъ рода

ит родъ. На богатыхъ похоронахъ воплеиницы справляютъ плачи въ видѣ драмы: главная «заводитъ плачъ», другія, составляя хоръ, отвѣчаютъ ей... Особые бываютъ плачи при выносѣ покойника изъ дому, особые во время переноса его на кладбище, особые на только-что зарытой могилѣ, особые за похороннымъ столомъ, особые при раздачѣ даровъ, если помретъ молодая дѣвушка. Одни плачи поются отъ лица мужа или жены, другіе отъ лица матери или отца, брата или сестры, и обращаются то къ покойнику, то къ роднымъ его, то къ знакомымъ и сосѣдямъ... И на все свой порядокъ, на все свой уставъ... Такимъ образомъ одновременно справляются двое похоронъ: однѣ церковныя, другія древнія старорусскія, вѣющія той стариной, когда предки наши еще поклопялись Облаку ходячему, потомъ Солнцу высокому, потомъ Грому Гремучему и Матери Сырой Землѣ \*).

Воть за гробомъ Иасти, вслёдъ за родными, идуть съ поникшими головами семь женщинъ. Всё въ синихъ крашеныхъ сарафанахъ съ черными рукавами и бёлыми илатками на головахъ... Впереди выступаетъ главная «плачея» Устинья Клещиха. Хоронятъ д'явушку, отгого въ рукахъ у ней зеле-

<mark>ная вътка, обернутая въ красный платокъ.</mark>

Завела Устинья плачь отъ лица матери, вопленицы хоромъ повторяютъ каждый стихъ. Далеко по полю разносятся голосистыя причитанья, заглушая тихое изніе воскреснаго тропаря идущими впереди извицами.

На полёть летить бълая лебедушка,
На быстромъ несется касатка — ластушкъ.
Ты куда куда летишь, лебедь бълая,
Ты куда несешься, моя касатушка?
Не утай, скажи, дитя мое родное...
Ты въ какой же путь снарядилася,
Во которую путь-дороженыку,
Въ каки гости незнакомые,
Незнакомые, пежеланные?
Собралася ты, снарядилася
На въчное житье безконечное.
Какъ пчела въ меду у меня ты купалася,
Какъ скатной жемчугъ на золотъ блюдъ разсыпалася.
Ужъ какъ зарились уделы добры молодцы
На твою красоту ненаглядную,

<sup>( )</sup> Въ глубокой древности наши предви поклонялись ходячему небу или ходячему облаку — это Сваровъ. Потомъ стали поклоняться солицу — это Дамебогъ, и наконецъ грому — это Перуиъ пли Громъ Гремуній. То же самое было и у древнихъ эллиновъ: спачала поклоненіе Урану (небо), потомъ Кроносу (время, которое поклазывается ходомъ солица) и наконецъ Зевсу (грому). Что у залиновъ Кивилла — то у пасъ Мать Сыра Земля.

Говорили-жъ тебъ совътны милы подруженые::: "Ужъ счастлива-жъ ты, дъвица таланная, "Цвътнымъ платьемъ ты изнавъщана, "Тяжелой работой ты не огружена, "Браннымъ словечункомъ не огрублена". Не чаялась я, горюша, не надъялась Глядъть на тебя во гробу да въ дубовониъ. Ужъ какъ встану я, бывало, по раниему по утрышку, Потихонечку приду ко твоей ко кроватунить, Сотворю надъ тобой мотитву Ісусову, Принакрою тебя соболинымъ одъяльчиком... Я поглажу тебя по младой по головушкь: "Да ты син же, усии, моя бъла лебедунка, "Во своемъ во прекрасномъ во девичествъ, "На мягкой на пуховой на перинушкъ" Не утай, скажи, дитятко мое удатное, Чъмъ, побъдная горюша, тебя я прогиввала, Конмъ словомъ тобъ я согрубила? что не солиышко за облачкомъ потерялося, Не свътёль мъсяць за тучку закатался, Не ясна звъзда со небушка скатилася Отлетала моя доченька родная За горушки она да за высокія, За тъ ли за лъса да за дремучіе, За тъ ли облака да за ходячія, Ко красному солнышку на беседушку, Ко светлому месяцу на супрядки, Ко частынмъ звъздушкамъ въ хороводъ играть.

Приносили на погость дівушку, укрывали бізлое лицо гробовой доской, опускали ее въ могилу глубокую, отдавали Ма-

тери Сырой Земль, засынали рудо-желтымъ нескомъ.

Стоитъ у могилки Аксинья Захаровна, ронитъ слезы горькія по лицу отвідному, не хочется разставаться ей съ новосельемъ милой доченьки... А отецъ стоитъ: скреститъ руки, склонилъ голову, сизой тучей скоро́ь покрыла лицо его... Всъ родные, подруги, знакомые стоятъ у могилы, слезами обливаючись... П, только-что извицы келейныя произли «въчную памятъ», Устинья надъ свіжей могилою повый илачъ завела, обращаясь къ покойниці:

Я кляну да свою буйну головунку, Я корю свое печально скорбно сердечунко! Ахъ, завъйте, завъйте-тка, вътры буйные, Вы развъйте, развъйте-тка желты пески, Что на новой, на свъжей на могилушкъ. Расколите, расколите гробову доску. Разверните, разверните золоту парчу, Разверните, разверните бълъ тонкой саванъ, Размахни ты, моя голубонька, ручки бълыя, Разомкни ты, моя ластушка, очи звъздистыя, Распечатай, моя лебедушка, уста сахарныя, Носмотри на меня, на горюшу побъдную,

Ты промолви-ка мнѣ хоть едино словечушко... Я надъялась на тебя крѣпкой надеждушкой: Растила до хорошаго до возрасту, Научала уму-разуму И всякому рукодѣльицу. Не судиль мнѣ Господь съ тобой пожить, Покидала ты меня, горюшу, ранымъ-ранешенько, Миновалася жизнь моя хорошая, Наступило горько, слезовое времечко...

Одинъ по одному разошлись съ погоста. Выпрягли и потомъ вновь запрягли коней и побхали въ деревню. Безъ этого обряда нельзя съ кладбища \*\* \*\* жать — не то другую смерть въ

домъ привезешь.

Опуствла Настипа могилка, всв ее покинули, одинъ не покинулъ. До поздняго вечера, обливаясь слезами, пролежалъ на ней Никифоръ. Хоть Аксинья Захаровна и говорила, что остался онъ на кладбищв, чтобъ удалиться отъ искушенія, что предстало бы ему на поминальной трапезв; но неправду про брата сказала она. Хоть виду не подавать, коть ни единымъ словомъ никогда никому не высказывалъ, но съ ранняго двтства Насти горячо онъ любилъ ее преданной и беззавътной любовью. Нежданная смерть племянницы такъ поразила его, что онъ совствъ переродился. Душа-то у него всегда была хороша, губила ее только чара зелена вина.

Дня потомъ не проходило, чтобъ Никифоръ по нѣскольку часовъ не просиживалъ на дорогой могилкѣ. На девятый день пришли на кладбище покойницу помянуть и, какъ водится, дерномъ могилу окласть, а она ужъ обложена и крестъ поставленъ на ней. Пришли на поминки въ двадцатый день, могилка вся въ цвѣтикахъ.

Проводивъ за околицу крестницу и предоставивъ дальнѣйшую погребальную обрядню Устинъв Клещихв, Никитична воротилась въ домъ Патана Максимыча и тамъ, съ помощью работницъ и позванныхъ деревенскихъ молодухъ, все привела въ порядокъ. Вымыли и мокрыми тряницами подтерли полы во всвхъ горницахъ и въ моленной. Тряницы, вѣники, весь соръ, солому, на которой до положения во гробъ лежала покойница, горшокъ, изъ котораго ее обмывали, гребень, которымъ расчесывали ей волосы, все собрала Никитична, съ молитвой вынесла за околицу и бросила тамъ на распути... Послѣ того, умывшись и переодѣвшись во все чистое, принялась ока вмѣстѣ съ присиѣшницами «помины строить». Во всѣхъ горницахъ накрыли столы и разставили на нихъ канувъ, кутью и другія поминальныя снѣди. Вдоль улицы, какъ во время осеннихъ и троицкихъ «кормовъ», длишнымъ рядомъ выстроили столы и покрыли ихъ столешниками ). На столахь явились блюда съ кутьей и кануномъ, деревянные жбаны съ сыченой брагой и баклаги съ медовой сытой для поминальнаго овсянаго киселя.

Къ возврату съ погоста досужая Инкитична успѣла все обрядить, какъ слѣдуетъ. Гости какъ на дворъ, такъ и за столъ... Устинън Клещиха, взойдя въ большую горницу, положила нередъ святыми три поклопа, взяла съ «краснаго »») стола» блюдо съ кутьей, сначала поднесла отцу съ матерью, потомъ роднымъ и знакомымъ. На улицѣ за столами усѣлось больше двухсотъ человѣкъ мужчинъ, бабъ, дѣвокъ и подростковъ; тамъ вопленницы тѣмъ же порядкомъ всѣмъ кутью разносили. Ъли ее въ молчанін, такъ стародавнимъ обычаемъ установлено.

Послѣ кутын въ горницахъ родные и почетные гости чай пили, а на улицъ всъхъ обносили виномъ, а непыющихъ бабъ, дѣвокъ и подростковъ ренскимъ потчевали. Только-что сѣли за столъ, илачен стали подъ окнами дома... Устинья завела «поминальный плачъ», обращаясь отъ лица матери къ покой-

пппр ст зовомъ ем на погребальную тризну:

Родимая моя доченька, Любимое мое дитятко. Настасья свъть Патаповна. Тебъ добро принять пожаловать Стаканъ вина да пьянаго, Чарочку да зелена вина Оть меня оть горюши побъдныя. Съ моего ли пива пьянаго Не болить буйна головушка, Не щемить да ретиво сердце; Весело да напиватися И легко да просыпатися. Ты пожалуй, бъла лебедушка, Хлѣба-соли покушати: Дубовы столы поразставлены, Яства сахарны наношены.

На улицѣ подавали народу поминальныя яства въ изобили. Изо всѣхъ восемнадцати домовъ деревни вынесли гречневые блины съ масломъ и сметаной, а блины были мѣрные, добрые, въ каждый блинъ ломоть завернуть. За блинами угощали народъ пирогами-столовиками \*\*\*), щами съ солониной, даниюй со свининой, пряженцами съ яйцами, а въ концѣ стола

<sup>\*)</sup> Скатерть.

<sup>)</sup> Главный столь, приготовленный для почетныхъ гостей.

\*\*\*) Круглый ипрогъ изъ сочней, съ начинкой изъ молочныхъ блиновъ
и раны.

поланъ быль кисель съ сытой. Влиомъ по-трижды обносили, пива и сыченой браги нили, сколько хотьли, безъ угощенья. Послъ киселя покойницу «тризной» помянули: выпили по доброму стакану смъси изъ пива, меду и ставленной браги \*). Въ хоромахъ за краснымъ столомъ кушанья были отборныя: тамъ и дорогія вина подавали, и м'єрныхъ стерлядей, и жирныхъ индюковъ, и разную дичину. По блины, кисель и тризна, какъ принадлежности похоронной транезы, и за краснымъ столомъ были ставлены.

Только-что отобедали, раздача даровъ началась. Сизуала вь гориннахъ замънявшая мъсто сестры Нараша раздала оставшіеся послі покойницы наряды Фленушкі, Марыошкі, крылошанкамъ и нъкоторымъ деревенскимъ дъвицамъ. А затьмъ вивств съ отцомъ, матерыо и почетными гостями вышла она на улицу. На десяти большихъ подпосахъ вынесли за Парашей дары. Устинья стала возлів нея, и одна безъ воиленицъ проивла къ людямъ «причетъ»:

> Вы ступайте, люди добрые, Люди добрые, крещеные, Принимайте дары великіе, А великіе да почетные Оть Настасьи свъть Патаповны: Красны дъвицы по шириночев, Молоды молодки по передничку. Побры молоциы по опоясочкъ. Да не будьте вы крикливые, Да не будьте вы ломливые, А будьте вы милостивы, Еще милостивы да жалостливы, Жалостливы да приступливы.

Спервопачалу девицы одна за другой подходили къ Нарашь и получали изъ рукъ ея: кто илатокъ, кто ситцу на рукава аль на передникъ. Послъ дъвицъ молодицы подходили, потомъ холостые нарии, ихъ дарили платками, кушаками, опоясками. Не остались безъ даровъ ни старики со старухами, ни подростки съ малыми ребятами. Всфхъ одарила щедрая рука Патана Максимыча: поминали-бъ дорогую его Настеньку, молились бы Богу за упокой души ея. А во время раздачи даровъ Устинья съ вопленницами ивла:

Не была я, горюша, заботлива \*\*), Не была, побъдна головушка, безпамятна, Поспрошать родное свое дътище,

<sup>\*)</sup> Эту смъсь, въ которую прибавляется также и виноградное вино, совуть «тризной», а также «чашей». Поповское или семинарское ея иззваніе -- «пивомедіе».

<sup>\*\*)</sup> То-есть забывчива.

Какъ раздать кому ея одеженьку. Въдь сотлъють въ сундукахъ платья цвътныя, Потускивноть въ скрына камии самоцватные, Забусветь въ ларцъ скатной жемчугъ. Говорила же мнт бтла лебедушка, Что Настасья свъть Патаповна: "Я кладу жемчужны поднизи ... И всъ камни самоцвътные "Ко иконъ Пречистой Богородицы-"Я своей душъ кладу на спасенье . И на въчное поминаніе. "А всѣ алы, цвѣтны ленточки "По душамъ раздамъ по краснымъ дъвушкамъ: . Поминали-бъ меня дъвицу "На веселыхъ своихъ на бесъдушкахъ. "Сарафаны свои мелкоскладные "Я раздамъ молодыниъ молодушкамъ, ..Поминали-бъ меня красну дъвицу. "А шелковые платочки атласные .Раздарю удалымъ добрымъ молодцамъ, "Пусть-ка носять ихъ по праздникамъ

"Вокругь шен молодецкія,

"Поминаючи меня красну дъвицу".

А милостыню по нищей братін раздавали шесть неділь каждый Божій день. А въ Городецкую часовню и по всімъ обителямъ Керженскимъ и Чернораменскимъ разосланы были великія подаянія на службы соборныя, на свічи негасимыя и на большіе кормы по транезамъ... Хорошо, по всемъ порядкамъ устроилъ душу своей дочери Патапъ Максимычъ.

И ходила про то молва великая, и были говоры многіе по всему Заволжью и по всёмъ лесамь Керженскимъ и Чернораменскимъ. Всв похваляли и возносили Патапа Максимыча за доброе его устроеніе. Хоть и тысячникъ, хоть и бархатникъ, а, дочку хороня, справилъ все по-старому, по-завътному, какъ отцами-д вдами старорусскому люду заповъдано.

На кладонщѣ, передъ тѣмъ какъ закрывать гробовую крышку, протаснился къ могиль Алексай и сталъ среди окружившихъ Настю для отдачи последняго поцелуя... Взглянулъ онъ на лицо покойницы... Свъта не взвидълъ... Злая совъсть стонтъ палача.

Опомнился, когда народъ съ кладбища пошелъ, последнимъ въ деревню прівхаль, отдаль коней работнику, ушель въ подклеть и заперся въ боковуше... Доносились до него и говоръ поминальщиковъ и причитанья вопленниць, но быль онъ вовно въ чаду, сообразить ничего не могъ.

Ужь подъ вечеръ, когда разошлись по домамъ поминальщики, вышелъ онъ изъ боковуши и увидаль Пантелея. Склонивъ голову на руки, сиделъ старикъ за столомъ, погруженный въ печальныя думы. Удивился онъ Алексью.

- Отколь взялся, Алекстюшка? спросилъ онъ.
  Пріткаль вотъ, сумрачно отвтилъ Алекстй.
- Когла?
- Утромъ давеча... Во время выносу... Навстръчу попалась,сказаль Алексый.
- Воть горе-то какое у насъ, Алексвюшка, молвилъ, покачавъ головой, Пантелей. — Нежданно - негаданно — вдругъ... Кажется, кому бы и жить, какъ не ей... Молодехонька была. царство ей небеспое, изъ себя красавица, какихъ на свътъ мало живеть, всъ-то ее любили, опять же во всякомъ довольствъ жила, чего душа ни захочетъ, все передъ ней готово... Да, видно, человъть гадаеть по-своему, а Богь рышаеть по-своему...

— Какъ это случилось, Пантелей Прохорычь? — спросиль Алексъй. — Давеча толку ни отъ кого добиться не могъ. Что

за бользнь такая съ нею была, отъ чего?

— Богь се знаеть, что за болѣзнь, — отвѣчаль Пантелей.— На другой никакъ день, какъ ты на Ветлугу увхалъ, Патанъ Максимычъ сталь въ Комаровъ съ дъвицами сряжаться. Марья Гавриловна, купецкая вдова, коли слыхаль, живеть тамъ у матушки Манеоы, она звала дівицъ-то погостить... Покойниць, мнится мнь, не по себь что-то было: то развеселая по горницамъ бъгаеть, пъсни поеть, суетится, ъхать торопится, то ровно варомъ ее обдастъ, номутится вся изъ лица, сядеть у окна грустная такая, печальная... Тамъ наверху въ большихъ съняхъ Аксинья Захаровна съ покойницей ихни пожитки въ чемоданы складывала, а Прасковья Патаповна съ Евпраксеющкой въ свътлиць была... Вдругъ она, голубушка, ни съ того ни съ сего пала аки мертвая... По дому забъгали, засуетились, на рукахъ отнесли ее на кровать... И десять денечковъ лежала она недвижимая, и не было отъ нея ни гласа ни послушанія... Передъ смертью только очнулась, и ужъ какъ же она, голубушка, прощалась со всеми, - камень, кажись, и тоть бы растаяль. Всякому-то доброе слово промолвила, никого-то не забыла последнимъ своимъ подареньицемъ... Всв приходили: и работники, и работницы, и съ деревни много людей приходило, со всеми прощалась... Одинъ ты, Алексфюшка, не угодиль проститься... И только-что успъла со всеми попрощаться, ровно заснула голубушка... Тихо взлетвла чистая ея душенька ко престолу Царя Небеснаго... Да, Алексьюшка, видаль я много разъ, какъ люди помираютъ, дожиль, какъ видишь, до седыхъ волось, а такой тихой, блаженной кончины не видываль... Ни на землв зла не оставила ни за собой людского зла не унесла... Вотъ хоть бы сегодня взять... Сколько было на поминкахъ народу, а былъ ли хоть единъ человъкъ, кто бы лихомъ ее помянулъ?.. Правду аль нътъ говорю?

Да, — вымолвилъ Алексѣй, отирая платкомъ обильный

поть, выступившій на лицъ его.

— При жизни, пожалуй, и у ней завистники бывали,—продолжаль Пантелей. — Кто уму-разуму завидоваль, кто богатству да почести, кто красоть ея неописанной... Самъ знаешь, какова приглядна была.

Да, — прошенталь Алексѣй.

— Смертью все смирилось. — продолжалъ Пантелей. — Миръ да покой и въчное поминаніе!.. Смерть все мирить... Гюгда Господь повелить гръшному тълу идти въ гробную тъсноту, лежать въ холодкъ, въ темномъ уголкъ, подъ дерновымъ одъяломъ, а вольную душеньку выпустить на Свой Божій просторъ — перестають тогда всъ счеты съ людьми, что вживъ остались... Смерть все кроетъ, Алексъюшка, все...

--- Все? --- сказалъ Алексѣюшка, вскинувъ глазами на Пантелея.

— Все, — внушительно подтвердиль Пантелей. — Только подскихъ гръховъ передъ покойникомъ покрыть она не можетъ... Кто какое зло покойнику сдълаль, тому до покаянья гръхъ не прощенъ... Охъ, Алексьюшка! Нътъ ничего лютьй, какъ злобу къ людямъ имътъ... Каково будетъ на тотъ свътъотъ нести ее!.. Тяжела ноша, ухъ, какъ тяжела!..

Угрюмо молчаль Алексъй, слушая ръчи Пантелея... Конца бы не было разсужденьямъ старика, не войди въ подклътъ Никитична. Любилъ потолковать Пантелей про смерть и послъдній судь, про райскія утьхи и адскія муки. А тутъ какой

поводъ-отъ былъ!..

— Забъгалась я, Пантелеюшка, искавши тебя, — сказала Инкитична, — Ступай кверху, Патапъ Максимычъ зоветь.

— Что онъ? — спросиль Пантелей, вставая съ лавки.

— Легъ... Вовсе сердечный примучился... Посылать никакт хочетъ тебя куда-то, — сказала Никитична. — Ты давно ли прівхаль? — обратилась она къ Алексвю.

Давеча, во время похоронъ, — молвилъ Алексъй.

— Вишь на какое горе прівхаль!.. Не чаяли мы, не гадали такого горя... Да что-жь я давеча тебя не запримѣтила! — спросила Никитична.

— На кладбищѣ-то я быль, — молвиль Алексѣй.

— Не про кладбище рѣчь, — сказала Никитична: — за столами тебя не видала.

-- Двв ночи не спалъ и, Дарья Инкитична, пригомился очень, — сказаль Алексей. — Прівхавши отдохнуть прилегь да гръхомъ и заснулъ... Разбудить-то было некому.

— Какъ же это, парень?.. И покойпицу не помянулъ и даровъ пе приняль, а еще въ дом'в живешь, — сказала Никитична. —

Повсть не хочешь ли?.. Иди въ стрянущую.

— Н'єть, Дарья Никитична, неохота,—отв'єтиль Алекс'єй. — Ну какъ знаешь,— мольпла Никитична и потомъ спросила: — Патана Максимыча видъль?

— Нъть еще, — отвъчалъ Алексьй. — Не до того, поди,

ему теперь.

При этихъ словахъ вошелъ Пангелей и сказаль Алексвю, что Патапъ Максимычь его требуетъ.

— Тебя-то куда посылаеть? — спросила старика Пикитична.

- Въ Городецъ да по скитамъ съ сорокоустами, - отвъчаль Пантелей.

И Пантелей и Инкитична обощлись съ Алексвемъ ласково, ничего не намекнули... Значить, про него во время Настиной бользни особыхъ ръчей ведено не было... По всему видно, что Настя тайпу свою въ могилу снесла... Такими мыслями бодриль себя Алексвії, идя на зовъ Патана Максимыча. А сердце все-таки тревогой замирало.

Патапъ Максимычъ раздътый лежалъ на кровати, когда Алексти, тихонько отворивъ дверь, вошелъ въ его горницу. Лицо у Патана Максимыча осунулось, наплаканные глава были красны, въки принухли, съдины много прибыло въ бородъ. Лежаль истомленный, изнуренный, но брошенный на Алексия

взоръ его гифвенъ былъ.

— Здорово, Алексви Трифонычы! — сдержание проговориль онь. — По добру-ль по здорову ли съвздиль?

Алексъй поклонился. Надо бы сказать что-нибудь, да ръчи

на умъ не шли.

— Пантелей сказываль, что ты еще утромъ прівхаль, молвилъ Патапъ Максимычь, устремивъ пристальный взоръ на тижело переводившаго духъ Алексъя.

— Такъ точно, — едва слышно проговорилъ Алексый

— Вотъ какіе нон'в у насъ приказчики завелись, — усм'вхнулся Патант Максимычъ. — Прівдеть съ двломъ, а хозянну и глазъ не кажетъ. Просить его надо, пословъ посылать...

— Такое время, Патапъ Максимычъ, — запинаясь, отвътиль смущенный Алексви. — До того ли вамъ было?.. Не по-

смвлъ.

- Чего не посмълъ? -- быстро спросиль Патапъ Максимычъ.
- Не посм'ять безпоконть вась, отвычаль Алексый.

— Такъ ли, полно, парень? — сказалъ Патапъ Максимычъ. — А я такъ полагаю, что совъстно тебъ было на глаза мнь по-казаться... Видно, совъсти-то малая толика осталась... Не до конца растерялъ.

Побледиель Алексей. Ни живъ ни мертвъ стоитъ передъ

Патапомъ Максимычемъ.

— Что молчишь? Аль языкъ-отъ въ цёпи заковало?.. Говори!...

· — Не погубите... — простоналъ Алексъй, кинувшись въ

ноги передъ кроватью.

— Губить тебя?.. Не бойся... А знаешь ли. криводушный ты человькь, почему тебь зла оть меня не будеть?—сказаль Патапъ Максимычь, съвъ на кровать. — Знаешь ли ты это?.. Она, моя голубушка, на исходъ души за тебя просила... Да... Не снесла ея душенька позору... Увидала, что отъ людей его не сокроешь — въ могилу пошла... А кто виноватъ?.. Кто ее погубилъ?.. А она-то, голубушка, лежа на смертномъ одръ, Христомъ Богомъ молила—волосомъ не трогать тебя.

Заплакаль Алексвії, припавъ къ ногамъ Патапа Максимыча.

— Я-ль тебя не жалѣль, я ли не возлюбиль тебя, — продолжаль Патапь Максимычь.—А ты за мое добро да мнѣ же въ ребро.

— Согръшилъ я передъ Богомъ и передъ вами, Патанъ

Максимычь, — простональ Алексей.

- А передъ ней-то, передъ голубушкой-то моей, нешто не грѣшенъ? отирая слезы, сказалъ Патапъ Максимычъ. А у меня, у стараго дурака, еще на мысляхъ было въ зятья тебя взять, выдать ее за тебя... А ты позоромъ накрылъ ее... Да что лежать-то?.. Встань.
- Глазъ не смѣю поднять, Патапъ Максимычь, простоналъ Алексѣй.
  - Вставай, коли говорять, сказаль Патапъ Максимычь.
     Алексъй всталь и отеръ слезы.
- Зла не жди, сталъ говорить Патапъ Максимычъ. Гнѣвъ держу—зла не помню... Гнѣвъ дѣло человѣческое, зло-памятство дьявольское... Однако знай, что можешь ты меня и на зло навести... прибавилъ онъ послѣ короткаго молчанья. Слушай... Про Настинъ грѣхъ знаемъ мы съ женой, больше никто. Если же, оборони Богъ, услышу я, что ты покойницей похваляешься, если кому-нибудь проговоришься—на днѣ морскомъ сыщу тебя... Тогда не жди отъ меня пощады... Попу станешь каяться—про грѣхъ скажи, а имени называть не смѣй... Слышишь?
- Слушаю, Патапъ Максимычъ, отвѣчалъ Алексъй. —
   Умретъ со мной.

— Смотри же, помни, — сказалъ Патапъ Максимычъ. — Не хочу, чтобы срамными ръчами память ея порочили... Не потерплю ни единаго гнилого слова объ ней... Пойдетъ молва — кровавыми слезами наплачешься... Помни мое слово!..

Буду помнить, Патапъ Максимычъ, — отвѣчалъ Алексѣй,

понуривъ голову.

— Еще тебѣ сказъ, — продолжалъ Патапъ Максимычъ. — Самъ понимать можешь, что тебѣ у меня не житье... Любилъ я тебя, души въ тебѣ не чаялъ, въ зятья прочилъ, а теперь отвратилась отъ тебя душа моя... Сейчасъ дать тебѣ расчетъ нельзя, толки пойдутъ... Нѣкое время побудь при дѣлахъ, а тѣмъ временемъ мѣста ищп... Что у меня забрано—прими на поминъ ея души... Когда отпускать стану тебя—не оставлю... До той поры моей хозяйкѣ глазъ не смѣй показывать!.. Не стерпитъ твоего виду душа ея... Скажу, что послалъ тебя за какимъ ни на есть дѣломъ, а ты ступай, куда знаешь.

— Можно войти? — спросиль, отворяя дверь, Колышкинь.

— Войди, Сергъй Андреичъ... Отчего не войти? — модвилъ Патапъ Максимычъ.

— Можетъ. у тебя дела какія? — сказалъ Колышкинъ.

— Какія теперь діла! — со вздохомъ молвиль Патапъ Максимычь. — На умъ ничего нейдеть... Это мой приказчикъ, посылалъ его кой-куда, сегодня воротился. Да и слушать не могу его теперь — послъ.

— А по-моему теперь-то тебѣ про дѣла и поговорить, — замѣтилъ Сергѣй Андреичъ. — Это бы маленько разсѣяло пе-

чаль твою, и на сердцъ полегчало бы.

— Эхъ, другъ ты мой, Сергъй Андренчъ!.. Моего горя ни-

чьмъ не размыкаеть, — сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Развѣ говорю я, что разговорами размыкаешь его? Твое горе только годы размыкать могутъ, — молвилъ Колышкинъ.— А надо тебѣ мыслями перескочить на что на другое... Коли про дѣла говорить не можешь, разспроси парня, каково съѣздилъ, кого видѣлъ, про что говорилъ...

— Пожалуй...—неохотно промолвилъ Патапъ Максимычъ.—

Ахъ, да въдь ты, Сергъй Андреичь, про это дъло знаешь...

Про какое? — спросилъ Колышкинъ.

— А помнишь, я у тебя постомъ-то быль, про золото сказываль?

- Про мышиное-то?.. Помню... Что-жъ ты молодца-то за нимъ, что ли, посылалъ?.. улыбнувшись, спросилъ Колыш-кинъ.
- Нѣтъ, отвѣтилъ Патапъ Максимычъ: туть другое... Сказалъ ты мнъ тогда, что Зубкова Максима Алексъпча за

фальшивы бумажки въ острогъ посадили, и что бумажки тѣ Красноярскаго скита послушникъ ему продавалъ.

— Помню, — молвилъ Колышкинъ. — Tenepь по этому дѣлу пропасть народу навезли—цѣлу фабрику, говорятъ, нашли.

— Ну, такъ видишь ли?.. Игуменъ-отъ красноярскій, отець Миханль, мнѣ пріятель, — сказалъ Патанъ Максимычь. — Человѣкъ добрый, хорошій, да старъ сталь—добротой да простотой его мошенники, надо полагать, пользуются. Онъ. сердечный, ничего не знаеть—молится себѣ да хозяйствуеть, а тутъ подъ носомъ у него они воровскія дѣла затѣвають... Вотъ и написалъ я къ нему, чтобы онъ лихихъ людей оберегался, особенно того проходимца, помнишь, что въ Сибирито на золотыхъ прінскахъ живалъ?.. Стуколовъ...

 — А сколь давно ты знаешь этого игумена? — спросиль Кольшкинъ.

— Да вотъ тогда, какъ къ тебъ вхать. Великимъ постомь, впервой его видъть, — молвилъ Патапъ Максимычъ.
— Скоренько же ты пріятелей-то наживаешь, — сказалъ

— Скоренько же ты пріятелей-то наживаешь, — сказалъ Колышкинъ. — А пословица, кажись, говоритъ, что человѣка узнать — куль соли съ нимъ съѣсть.

— Такого старца видно съ перваго разу, — рѣшилъ Патапъ Максимычъ. — Душа человѣкъ — одно слово... И хозяинъ домовитый и жизни хорошей человѣкъ!.. Нѣтъ, Сергъй Андреичъ. я вѣдъ тоже не первый годъ на свътъ живу — людей разли-

чать могу.

- То-то, смотри, не обланошиль бы онь тебя, сказаль Колышкинъ. Про этоть Красноярскій скить нехорошая намолька пошла бросить бы теб'є этого игумна... Ну его совс'ємь!.. Бываеть, что одни уста и тепломъ и холодомъ дышать, таковъ, сдается мн'є, и твой отець Михаилъ... По нон'єшнему времени завсегда надо опаску держать самъ знаешь, что оть малаго опасенья живеть великое спасенье... Кинь ты этого игумна худа не посов'єтую.
- Полно, Сергъй Андренчъ!.. Что пустое городить-то? съ недовольствомъ возразилъ Патапъ Максимычъ. Не таковъ человъкъ, чтобъ его беречись...
- Бережно—не должно, другь ты мой любезный, сказаль на то Колышкинъ. Опасливаго коня и звърь не берегь. такъ-то...

Надовли Патапу Максимычу наставленья Колышкина... Обратился онъ къ Алексъю.

- Что Якимка-то? Въ скиту еще, аль ужхаль?
- Въ встрѣчу попался, отвѣтиль Алексѣй.

-- Куда фхалъ?

- Пъшкомъ шелъ, не ъхалъ, сказалъ Алексъй.
- Какъ пъшкомъ? удивился Патапъ Максимычъ.
- Пѣшкомъ, молвилъ Алексѣй: въ кандалахъ.
- Въ кандала-а-а-хъ? векочивъ съ кровати, вскрикнулъ отъ изумленья Патапъ Максимычъ.

Съ арестантами гнали, — продолжалъ Алексъй.

— Значить, допрыгался!..—сказаль Патапъ Максимычь.— Всякія царства произошель, всякія моря переплываль, а доплыль-таки, куда ему слёдуеть... Отець-оть Михаиль знаеть ли, что Стуколовъ попался?

— Какъ не знать? — молвилъ Алексъй. — Самъ на одномъ желъзномъ прутъ съ нимъ идетъ... И его въ острогъ... До скита и не доъхалъ, пустой теперь стоитъ — всъхъ до единаго

забрали оттуда...

— Господи, Господи!.. — всилеснувъ руками, вскликнулъ

Патапъ Максимычъ. — Часъ отъ часу не легче!..

— Что?.. Говориль я тебё?.. — молвиль Сергей Андреичь. — Видишь, каковъ твой отецъ Михаилъ... Вотъ тебе и душачеловекъ, вотъ те и богомолецъ!.. Извёстное дёло — воръ завсегда слезливъ, плутъ завсегда богомоленъ... Письмо-то хозяйское гдё? — спросилъ онъ Алексёя.

Вынувъ изъ кармана письмо, Алексей подалъ его Патапу

Максимычу.

— Ну, слава Богу,— сказалъ Колышкинъ, разорвавъ письмо на мелкіе куски.— Попалось бы грѣхомъ, и тебя бы притянули.

— Ума не приложу... Отецъ Михаилъ!.. — удивлялся Натапъ Максимычъ. — Самъ ты видълъ, какъ гнали его? — обратился онъ къ Алексъю.

— Рядомъ съ паломникомъ къ пруту прикованъ, — отвѣчалъ Алексѣй. — Я вѣдь въ лицо-то его не знаю, да мнѣ сказали: «Вотъ этотъ высокій, ражій, сѣдой — ихній игуменъ отецъ Михаилъ», много ихъ тутъ было, больше пятидесяти человѣкъ — молодые и старые. Стуколова самъ я призналъ.

— Какъ же узналь ты, что въ скиту всъхъ забрали? —

спросиль Патапъ Максимычъ.

— На дорогѣ сказали, — отвѣтилъ Алексѣй. — Въ Уренѣ узналъ... ѣдучи туда, кой-гдѣ по дорогѣ разспрашивалъ я, какъ поближе проѣхать въ Красноярскій скитъ, такъ назадъто тѣми деревнями ѣхатъ поопасился, чтобъ не дать подозрѣнья. Окольнымъ путемъ воротился — восемьдесятъ верстъ крюку далъ.

— Хвалю! — молвиль Колышкинъ, ударивъ по плечу Алексъя. — Догадливый у тебя приказчикъ, Патапъ Максимычъ.

Хвать парень!.. Изъ молодыхъ да ранній.

— Да, — сквозь зубы процедиль Чапуринь. — Однако чтото ко сну меня тянеть... — сказаль онь после короткаго молчанья.

— И распрекрасное дъло, крестный!.. — молвилъ Колыш-

кинъ. — Усни-ка въ самомъ дъль, отдохни...

Но, когда Колышкинъ съ Алексвемъ ушли, Патапъ Максимычъ даже не прилегъ... Долго ходилъ онъ взадъ и впередъ по горнипъ, и много разныхъ думъ пронеслось черезъ его съдую голову.

Не чаяль Алексъй такъ дешево раздълаться... Съ первыхъ словъ Патапа Максимыча поняль онъ, что Настя въ могилу тайны не унесла... Захолонуло сердце, смёртный страхъ обуяль его: «Вотъ онъ, вотъ часъ моей погибели отъ сего человъка!..» — думалось ему, и съ трепетомъ ждалъ, что въщій сонъ станетъ явью.

И слышить незлобныя рвчи, видить, съ какой кротостью переносить этоть крутой человъкъ свое горе... Не мстить собирается. благолъянье хочеть оказать погубителю своей дочери... Размягчилось сердце Алексъево, а какъ свъдаль онъ, что въ послъдніе часы своей жизни Настя умоляла отца не дыать зла своему соблазнителю, такая на него грусть напала. что не могь онъ слезъ сдержать и разразплся у ногъ Патапа Максимыча громкими рыданьями. Не вовсе еще очерствъль онъ тогда.

Надо покинуть домъ. гдѣ его, бѣдняка-горюна, пріютили, гдѣ осыпали его благодѣяньями. гдѣ узналъ онъ радости любви, которую оцѣнить не сумѣлъ... Куда дѣваться?.. Какъ сказать отцу съ матерью, почему оставляеть онъ Патапа Максимыча?.. Опять же легко молвить — «сыщи другое мѣсто»... А какъ сыщень его?..

Всю ночь проветь Алексъй въ тревожныхъ думахъ п не могъ придумать, что дълать ему... О возвратъ къ отцу не помышлялъ. То дъло нестаточное... Гдъ же мъсто сыскать?.. И среди такихъ думъ представлялись его душевнымъ очамъ то Настя во гробъ, то Марья Гавриловна, устремившая взоры на солнечный всходъ... И каждый разъ, какъ только вспоминалась ему молодая вдова, образъ Насти тускнълъ и потомъ совсъмъ исчезалъ... А больше всего волновали Алексъя думы про богатство... Денегъ кучу да людской ночетъ — вотъ чего ему хочется, вотъ что кружитъ ему голову!.. Но какъ добыть богатство?

Рано утромъ пошель онъ по токарнямъ и краспльнямъ. Въ продолжение Настиной болъзни Патапу Максимычу было не до горянщины, присмотра за рабочими не было. Оттого и ра-бота пошла, что изъ рукъ вонъ. Распорядился Алексъй, какъ слъдуетъ, и все закипъло. Пробылъ въ заведеніяхъ чуть пе до полудня и пошель къ Патапу Максимычу. Тоть въ своей горницѣ былъ.

— Что скажень? — сухо спросиль его Чапуринь.

- Пасчетъ работы пришелъ доложить, молвилъ Алексъй. Обошелъ красильни и токарни больще непорядки, Патапъ Максимычъ.
- Какихъ порядковъ ждать, коли больше двухъ недёль призору не было! замѣтилъ Патапъ Максимычъ. Ко всѣмъ станкамъ приставилъ работниковъ, началъ-
- было Алексѣй.
- Не до нихъ мив теперь, перебилъ его Патапъ Макси-мычъ. Двлай, какъ прежде. Дня черезъ два самъ за двло примусь.

Слушаю. — сказалъ Алексъй.

 Ступай, — молвилъ ему Патапъ Максимычъ. Алексъй вышелъ.

Возвращаясь въ подклеть мимо опустелой Настиной светлицы, онъ невольно остановился. Захотьлось взглянуть на горенку, гдв въ первый разъ поцеловаль онъ Настю и где, лежа на смертной постели, умоляла она отца не платить зломъ своему погубителю. Еще утромъ отъ кого-то изъ домашнихъ слышаль онь, что Аксинья Захаровна въ постели лежить. Оттого не боялся попасть ей на глаза и тъмъ нарушить приказъ Патапа Максимыча... Необоримая сила тянула Алексвя въ свътлицу... Робкой рукой взялся онъ за дверную скобу и тихонько растворилъ дверь.

Только половина свътлицы была видна ему. На мъстъ Настиной кровати стоить крытый бёлой скатертью столь, а на немъ въ золотыхъ окладахъ иконы съ зажженными передъ ними свъчами и лампадами. На окнъ любимые цвъточки Настины, возл'в пяльцы съ неконченной работой... О! у этихъ самыхъ пялецъ, на этомъ самомъ мъстъ стоялъ онъ когда-то робкій и несмілый, а она, закрывь глаза передникомь, плакала сладкими слезами первой любви... На этомъ самомъ мъстъ впервые она поцеловала его. Тоскливо заныло сердце у Алексел.

«А гдѣ столъ стонть, тутъ померла она, — думалось ему: — тутъ-то въ послѣдній часъ свой молила она за меня». И умилилось сердце его, а на глазахъ слеза жалости высту-пила... Добрая мысль его осънила — вздумалось ему на томъ мъсть положить семппоклонный началь за упокой Насти.

Несмылой поступью вошель онь въ свытлицу... Оглянулся склонивъ на руку голову, у другого окна сидить Марья Гавриловна.

Завидя Алексъя, она слабо вскрикнула.

Испужаль я васъ? — робко молвиль Алексъй.

— Ахъ, нѣтъ... я задумалась... а вы... невзначай... — опу-

ская глаза, сказала Марья Гавриловна.

На глазахъ-то хоть и стыдно, зато душѣ отрадно... Страстно глядить вдовушка на пригожаго идлодца... покойнаго Евграфа на памяти нътъ.

- Не взыщите... Я не зналь... думаль, нъть никого... Я vйду... — говорилъ смущенный Алексъй и пошелъ-было вонъ изъ свътлипы.
- Нѣть... зачѣмъ же?.. вставая съ мѣста, сдержанно молвила Марья Гавриловна. Вы мнѣ не помѣха. Молча стоитъ передъ ней Алексъй... Налюбоваться не мо-

жетъ... Настя изъ мыслей вонъ.

- Завзжали въ Комаровъ? съ наружной холодностью спросила Марья Гавриловна.
- Не заѣзжалъ, отвѣтилъ Алексѣй: надо было другую дорогу взять.
- A опять на Ветлугу поедете? после короткаго молчанья спросила Марья Гавриловна.
- Не знаю... Можетъ статься, и вовсе не буду тамъ, отвъчаль Алексѣй.
  - II въ Комаровъ не будете?
  - Не знаю.
- Здась, стало-быть, останетесь?.. У Патана Максимыча? — спросила Марья Гавриловна, пристально глядя на Алексѣя.
- Врядъ ли долго у него проживу... Мъста ищу, сказалъ Алекски.
  - Какого? спросила Марья Гавриловна.
- По торговой части... Въ приказчики, сказалъ Алексви. — Да, сказывають, трудно... Пока самь не знаю, какъ Богъ устроитъ меня.

Не отвътила Марья Гавриловна. Опять нъсколько минутъ

длилось молчанье.

— Приведется быть въ Комаровѣ, кельи моей не забудьте, улыбнувшись слегка, молвила Марья Гавриловна.

— Не премину, — отвътиль Алексьй.

— А насчетъ мъста я поразузнаю... Братъ у меня въ Казани недавно искалъ приказчика... Его спрощу. - сказала Марья Гавриловна.

— Покорно васъ благодарю... Вовъкъ не забуду васъ... началъ-было Алексъй.

— Ужь будто и ввёкъ, — лукаво улыбаясь и охорашиваясь, молвила Марья Гавриловна.

— По гробъ жизни!.. — горячо вскрикнулъ Алексъй и сдъ-

лаль порывистый шагь къ Марьъ Гавриловнъ.

— Прощайте покамъстъ... До свиданья, — сдвинувъ брови и отстраняясь отъ Алексъя, сказала она. — Недъли черезъ двь прівзжайте въ Комаровъ... Къ тому времени я отъ брата отвётъ получу.

II поспъшно вышла изъ свътлицы.

У Алексъя изъ головы вонъ, что пришелъ онъ за Настю молиться... Изъ млиющихъ взоровъ Марьи Гавриловны, изъ дышавшихъ страстью ръчей ея поняль онъ. что въ этой свътлицъ въ другой разъ довелось ему присушить сердце женское.

И Марья Гавриловна, и Груня съ мужемъ, и Никитична съ Фленушкой, и Марьюшка съ своимъ клиросомъ до девятинъ \*) остались въ Осиповкъ. Оттого у Патапа Максимыча было людно и не такъ была замътна томительная пустота, что въ каждомъ домъ чуется посль покойника. Женщины все почти время у Аксиньи Захаровны сидёли, а Патапъ Максимычь по отъвздв Колышкина вель бесвды съ кумомъ Иваномъ Григорычемъ.

Дня черезъ три послъ похоронъ завела Марья Гавриловна разговоръ съ Патапомъ Максимычемъ. Напомнила ему про послъднее его письмо, гдъ писалъ онъ, что сбирается о чемъ-

то просить ее.

— Дѣльцо одно у меня затѣвалось, — сказалъ Патапъ Максимычь: — а на починъ большой капиталь требовался... Хотвль-было спросить — не согласны ли будете пойти со мной въ складчину?

Какое-жъ это дѣло, Патапъ Максимычъ? — спросила

Марья Гавриловна.

— Вышло на повърку, что дъло-то бросовое. Не стоитъ объ него и рукъ марать, — сказалъ Патапъ Максимычъ. — Невыгодно? — спросила Марья Гавриловна.

— Мало что не выгодно, — дъло опасное... Теперь неохота и поминать про него, — молвиль Патапъ Максимычъ.

— Такъ вамъ денегъ тенерь не требуется? — спросила Марья Гавриловна.

<sup>\*)</sup> Помиши въ верятый дегь посъб гончины.

— Нътъ, Марья Гавриловна, не требуется, — отвъчалъ Патапъ Максимычъ. -- Признаться, думаю сократить дъла-то... И старъ становлюсь, и утъхи моей не стало... Парашъ съ Груней послъ меня довольно останется... Будетъ чъмъ отца помянуть... Зачъмъ больше копить?.. Одинъ тлънъ, суета!...

— Вы дёла кончаете, а я зачинать вздумала. Какъ вы посовётуете мнё, Патапъ Максимычь?— сказала Марья Гаври-

ловна.

— Что-жъ такое задумали вы? — спросиль Патапъ Макси-

— Да видите ли: есть у меня капиталь... лежить онъ безплодно, — сказала Марья Гавриловна. — Въ торги думаю пуститься... Что деньгамъ даромъ лежать?

— Дѣло доброе, — отвѣтилъ Патапъ Максимычъ. — По ка-

кой же части думаете вы дъла повести?

- Объ этомъ-то и хотъла я съ вами посовътоваться. На-

учите, наставьте на разумъ.

— Эхъ, матушка Марья Гавриловна... Какой я учитель теперь? — вздохнулъ Патапъ Максимычъ. — У самого дъло

изъ рукъ валится.

— Полноте, Патапъ Максимычъ!.. Вёдь мы съ вами не первый день знакомы. Не знаю развъ, какъ у васъ дъла идуть?.. — говорила Марья Гавриловна. — Воть познакомилась я съ этимъ Сергвемъ Андреичемъ. Онъ прямо говорить, что безъ васъ бы ему непремънно пропасть, а какъ вы его поучили, такъ дъла у него какъ не надо лучше пошли...

— Сергъй Андреичъ — иная статья, — молвилъ Патапъ Максимычъ. — Сергъй Андреичъ мужчина — самъ при дълъ. А ваше дъло, Марья Гавриловна, женское — какъ вамъ упра-

виться?

 Возьму приказчика, — сказала Марья Гавриловна.
 Мудреное это дѣло, — возразилъ Патапъ Максимычъ. — Нонь вырных-то людей мало что-то осталось - всякт норовить въ хозяйскій кошель лапу запустить.

— Авось найду хорошаго. — молвила Марья Гавриловна.

— Можетъ, на ваше счастье и выищется... Земля не клиномъ сошлась. — сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Какимъ же дъломъ посовътуете заняться мнъ? — спро-

сила Марья Гавриловна.

— Коли найдете стоящаго человька. заводите пароходы, сказаль Патанъ Максимычъ. — По нынъшнему времени пароходнаго дъла иътъ прибыльнъй. И Сергъю Андреичу я тоже пароходами заняться совътоваль.

— И въ самомъ дѣлѣ!.. — молвила Марья Гавриловна. —

У брата тоже пароходы по Волгѣ бѣгаютъ — не нахвалится.

— Дѣло хорошес, сударыня, хорошее дѣло... Убытковъ не бойтесь. Я бы и самъ пароходы завелъ, да куда ужъ мнѣ

теперь?.. Не гожусь я теперь ни на что...

Долго толковала Марья Гавриловна съ Патапомъ Максимычемъ. Объщалъ онъ на первое время свести ее съ кладчиками, прінскать капитановъ, лоцмановъ и водоливовъ, но указать человъка, кому бы можно было поручить дъла, — отказался.

 Марья Гавриловна не настаивала. Она уже рѣшила приставить къ дѣламъ Алексѣя.

Подъ конецъ бесъды молвила она Патапу Максимычу:

— А насчеть техь двадцати тысячь вы не хлопочите, чтобы къ сроку отдать ихъ... Слышала я. что деньги въ нолучке будуть у васъ после Макарья — тогда и сочтемся. А къ Казанской не хлопочите — срокъ-отъ, помнится, на Казанскую — смотрите же, Патапъ Максимычъ, не хлопочите. Не то разсержусь, поссорюсь...

Патапъ Максимычъ благодарилъ ее за отсрочку.

## Глава двѣнадцатая.

На другой либо на третій день по возвращеніи Марьи Гавриловны изъ Осиповки зашла къ ней мать Манева, вечерокъ посидъть да чайку попить. Про чудную Настину бользны толковали, погоревали о покойницъ и свели ръчь на Патапа Максимыча.

- Очень онъ убивается, сказала Марья Гавриловна: смотрѣть даже жалость. Ровно малое дитя плачеть-разливается. Ничего, говорить, мнѣ не надо теперь, никакое дѣло на умъ нейдеть...
- Что говорить! молвила на то Манева. Какъ не тужить по этакой дочери!.. Сызмальства росла любимымъ дътищемъ... Раскипятится, бывало, на что уйму нѣтъ на него, близко не подходи, въ дому всѣ хоронятся, дрожмя дрожатъ, а она семилѣткой еще была подбѣжитъ къ отцу, вскочитъ къ нему на колѣни да ручонками и зачнетъ у него на лбу морщины разглаживать. Поглядитъ на нее и ровно растаетъ, смягчится, разговорчивый станетъ, веселый... И въ дому все оживетъ, про гнѣвъ да про шумъ и помину нѣтъ... Любимая дочка, любимая!.. вздохнула Манева. Теперь кому его гнѣвъ утолять?..
  - Добрый человъкъ завсегда съ огонькомъ, замътила

Марья Гавриловна. — А злобнаго въ Патап'я Максимыч'я н'ятъ ни кацельки.

— Злобы точно что нѣть, — согласилась Манева. — Зато своенравень и круть, а разумъ кичливый имѣетъ и самомнительный. Забьетъ что въ голову — клиномъ не вышибешь... Весь въ батюшку родителя, не тѣмъ будь помянутъ, царство ему небесное... Гордыня, сударыня — гордыня!.. За то и наказуетъ Господь...

— Не въ примъту мнъ. чтобъ горделивъ аль заносчивъ

онъ быль, — молвила Марья Гавриловна.

— Гдъ-жъ вамъ примътить, сударыня? — отвътила Манева. — Во всемъ-то куражъ вы его не видали... Поглядъть бы вамъ, какъ сцъптся онъ когда съ человъкомъ сильнъй да именитъй его... Чъмъ бы голову держать уклонно. а ръчь вести покорно, ровно коза кверху глядигъ... станетъ фертомъ, ноги-то азомъ расиялитъ!.. Что тутъ хорошаго?..

— По моему разсужденью, матушка. — сказала на то Марья Гавриловна: — если человъкъ гордится передъ слабымъ да передъ оъднымъ — нехорошо, недобрый тотъ человъкъ... А кто передъ сильнымъ да передъ богатымъ высоко голову не-

сеть. добрая слава тому.

— Хорошо такъ судить вамъ, Марья Гавриловна, какъ дъловъ у васъ нѣтъ никакихъ... — отвѣтила Манееа. — А у Патапа и торговля и горянщина, суда на Волгъ и вдоволь наемнаго народу, — значитъ начальство всегда можетъ привязку ему сдѣлатъ... Оттого и не слѣдъ бы ему огрызаться... Опять же въ писаніи сказано: «Всяка душа власти повинуется»... Чего еще?.. За непокорство не хвалю его, за гордость проклятую, а то что говорить, — человѣкъ добрый. Онъ вѣдь, сударыня, — если по правдѣ говорить, — только страхъ на всѣхъ напускаетъ, а самъ-отъ вовсе не страшенъ, не грозенъ... Ну, а любитъ, чтобъ боялись его... Какъ вздумаетъ кого настращать, и не знай чего насулитъ, а потомъ ничего не сдѣлаетъ... Добро еще, пожалуй, сдѣлаетъ... Вотъ съ начальствомъ — тутъ ужъ другое дѣло...

— Не ладить? — спросила Марья Гавриловна.

— Всяко бываеть, — отвътила Манееа. — Теперь губернатору знакомъ, въ чести у него, въ милости... Малые-то начальники забижать и не смъютъ... Да въдь губернаторъ не въченъ, смъниться можетъ, другой на его мъсто сядетъ — каковъ-то еще будеть?.. Опять же наше дъло взять — обительское. Въ «губерніи» ) всъ знаютъ, что Патапомъ скиты

<sup>\*)</sup> Губернскій городь.

держатся, что онъ первая за насъ заступа и по всъмъ нашимъ дъламъ коренной ходатай... Ну, какъ за гордыню-то его да на всъ скиты холодкомъ дунутъ?.. Куда пойдемъ?.. Теперь же гдв ни послышишь - строгости: скиты зорять, моленны печатають, старцевь да стариць по дальнимъ м'встамъ разсылають... Силёнь и славень быль Иргизъ, и съ тъмъ покончили. Лаврентьевъ порвшенъ, въ Стародубъв \*) мало что осталось. И на заводахъ \*\*) и на Дону, вездъ утъснение. Здёсь покамёсть Богь милуеть, а надолго-ль, кто можеть сказать?.. Пожалуй, и нашему Керженцу близка череда... По теперешнему гонительному времени надо бы Патапу Максимычу со всёми ладить — большое-ль начальство, малое ли — въ черный день всякое сгодится... Охъ, сударыня Марья Гавриловна, настали дни, писаніемъ прореченные: «Искупующе время, яко дни зли суть»... Туть не гордостью озлоблять, ублажать надо всякаго, поклоняться всякому — были бы милостивы... А онъ?... Говорить ему станешь — ругается, просить станешь — хохочетъ... Намедни, какъ передъ масленой у него гостила я, Христомъ Богомъ молила повеселить чѣмъ-нибудь исправника, быль бы до насъ подобрве, а онъ, прости Господи, ржетъ себъ, ровно кобыла на овесъ.

— А слыхала я. матушка, Комарову скиту царская грамота дана, чтобъ никогда не рушить его? — спросила Марья Гавриловна. — Говорятъ, такая грамота есть у Игнатьевыхъ.

Нъть такой грамоты, сударыня, — отвътила Манееа. —

Посулили да не дали.

— Отчего же такъ? — спросила Марья Гавриловна.

— А вотъ какое было дъло, — начала Манеоа разсказывать. — Безъ малаго сто годовъ тому, когда еще царица Катерина землю держала, приходилъ въ здъшнія мъста на Каменный Вражекъ старецъ Игнатій. Роду былъ онъ боярскаго, Потемкиныхъ дворянъ, служилъ въ полкахъ, въ походахъ бывалъ, съ туркой воевалъ да съ прусаками, а какъ вышла дворянамъ вольность не носить государевой службы до смерти, въ отставку вышелъ и сталъ ради Бога житъ... Воспомянулъ онъ тогда роды своя, какъ въ Никоновы гонительныя времена дъды его смольяне, отецъ Спиридоній да отецъ Ефремъ, изъ роду Потемкиныхъ, бъгая церковныхъ новинъ, укрылись въ лъсахъ Керженскихъ и поставили обитель по близости скига Шарпана... И донынъ то мъсто знать, и доселъ зо-

<sup>\*)</sup> Пргизскіе скиты были въ нынѣшнемъ Николаєвскомъ уѣздѣ Самарской губернін; Лаврентьєвъ монастырь въ Гомельскомъ уѣздѣ Могилевской, Стародубскія слободы въ Новозыбковскомъ уѣздѣ Черниговской губернін.

\*\*) Демиловскіе заводы — на Уралѣ.

вется оно «Смольяны», потому что туда приходили на житье смольяне Потемкины и иныхъ боярскихъ родовъ и жили тутъ до Питиримова разоренья. Памятуя ихъ, поревноваль отецъ Игнатій по старой въръ, иночество надълъ и въ Комаровъ обитель завель... Спервоначалу та обитель мужскою была, по блаженной же кончинъ отца Игнатія старцы врознь разбрелись, а часовня да кельи Игнатьева строенья доставались сродниць его, тоже дворянскаго рода — Принархой звали... Съ той поры и зачалась женская обитель Игнатьевыхъ... Вживъ еще быль отецъ Игнатій, какъ сродникъ его, Потемкиныхъ же роду, у царицы выслужился и сталъ надо всёми князьями и боярами первымъ россійскимъ бояриномъ. Тѣмъ временемъ прилучилось батюшкъ отцу Игнатію въ Петербургѣ за сборомъ быть. Отыскаль онъ тамой\*) и именитаго сродника, побывалъ у него... Тотъ ему возрадовался и возлюбиль старца Божія... Много беседоваль съ нимь про старую въру и про наши лъса Керженскіе. И говориль тотъ великій бояринъ отцу Игнатію: «Склони ты мні, старче, тамошнихъ старовъровъ на новыя мъста идти, которыя мъста я у турка отбиль. Житье, говорить, будеть тамъ льготное и спокойное. Земли, говорить, и всякихъ угодьевъ вдоволь дадуть. Летъ на двадцать ни податей не надо ни рекрутчины. Каждому, говорить, старовкру казны на провздь и обзаведеные дадуть... Церкви себъ стройте, монастыри заводите, поповъ, сколько хотите, держите и живите себь на всей своей воль... И будеть, говорить, на тв льготы вамъ отъ царицы выдана грамота, навѣки нерушимая»... Такія милости великій бояринъ сулиль... Батюшка отець Игнатій объщался ему здъшній народъ приговаривать на новы мъста идти, и великій бояринъ Потемкинъ съ тъмъ словомъ къ царицъ возилъ его, а она, матушка, съ отцомъ Игнатьемъ разговоръ держала, про здъщнее положенье разспрашивала и къ рукъ своей царской старца Божія допустила... Воротясь на Керженецъ, сталь отецъ Игнатій здішній народъ на новыя міста приговаривать... Охотниковъ объявилось довольно, да спознали по скорости, что великій бояринъ Потемкинъ старов рамъ ловушку подстроить хотыль... Такія же рвчи у него со стародубскими отцами велись... Быль въ Стародубь тогда инокъ Никодимъ, черезъ него то дъло происходило. И тотъ Никодимъ подъ власть великороссійскихъ архіереевъ подписался. Какъ спознали о томъ здъшніе христіане, про новы мъста и слышать не захотили... А туть въ скорости бояринъ Потемкинъ по-

<sup>\*)</sup> Тамъ.

меръ — тѣмъ дѣло и разошлось... Такъ видите ли, сударыня, была та грамота на одномъ посулѣ... Народу же, увѣренія ради, говорится, что лежитъ такая у Игнатьевыхъ... А ея никогда не бывало.

— Зачъмъ же народъ въ обманъ держать? — ръзко взгля-

нувъ на Манееу, спросила Марья Гавриловна.

— Крѣпче бы въ истинной въръ стояли, — спокойно отвътила игуменья. — Бываетъ, сударыня, что церковны попы учнутъ мужикамъ говорить, а иной разъ и самъ архіерей прівдеть да скажеть: «Ваша-де віра царю неугодна»... Подумайте, каково это слово!.. Легко-ль его вынесть?.. А какъ думають мужики, что лежить у Игнатьевыхъ государева грамота, въры-то у нихъ темъ словамъ и неймется... Повалятся архіерею въ ноги да въ голосъ и завопять: «Какъ родители жили, такъ и насъ благословили — оставьте насъ на прежнемъ положеніи»... А сами себ'в на ум'в: «Не обманешь, дескать, насъ — не искусинь лестчими словами, знаемъ, что въ старой въръ ничего нътъ царю противнаго, на то у Игнатьевыхъ и грамота есть»... II дело съ концомъ... А мужикамъ внушено, чтобъ они про ту грамоту зря не болтали, отымутъ, дескать... II тенерь любого изъ нихъ хоть повъсь, хоть въ землю закопай, умирать станеть - про грамоту слова не выронить.

— Стало-быть, деревенскіе-то усердны къ скитамъ? — спро-

сила Марья Гавриловна.

— Усердны! — съ горькой усмъшкой вскликнула Манева. — Іуда Христа за сребренники продаль, а наши мужики за ведро вина и Христа и въру продадуть, а скиты на придачу дадуть...

— Отчего-жъ они такъ крѣпко тайну держатъ? — спросила

Марья Гавриловна.

— А имъ внушено, что въ грамотъ про ихнія земли поминается, чтобы тъмъ землямъ за ними быть въки въчные, — сказала Манева. — По здъшнимъ мъстамъ ни у кого въдъ кръпостей на землю нътъ — народъ все набъглый. Оттого и дорожатъ Игнатьевой грамотой...

— По-моему, неладно бы дёлать такъ, матушка, — сказала

Марья Гавриловна.

— II ложь во спасенье бываеть, сударыня, — перебила Манева. — Народь темный, непостоянный — нельзя безъ того. Задумалась Марья Гавриловна.

— Вотъ теперь Оленевское дъло подымается... — молвила

Манева. — Боюсь я того дёла при нонешнемъ времени.

— Что за Оленевское дѣло, матушка?.. — спросила Марья тавриловна.

— А воть какое діло, — начала Манева. — Літь пять либо шесть тому назадъ одну оленевскую старочку на Дону въ острогъ посадили за то, что со сборной книгой ходила. А въ книгъ было прописано: «сборъ-де тотъ на домъ Пресвятой Богородицы честнаго и славнаго Ея Успенія, въ обители Нифонтовыхъ, скита Оленева». Ну, извъстное дъло, ходила та старочка безо всякаго наспорта, но простоть... До Петербурга дъло дошло, и ръшили тамъ дознаться, что за обитель такая Нифонтова, по закону-ль она ставлена, да потому-жъ дознаться и обо всъхъ скитахъ Керженскихъ... II то дъло шестой годъ лежить въ губернии, и отъ него безпокойства намъ не было, а теперь, слышимъ, оно поднимается... Слышно еще, будто и насчетъ Шарпана вышелъ указъ... Какой-то злодъй, прости Господи, послалъ доношение: въ Шарпанскомъ-де скиту Казанскую икону Пресвятой Богородицы особив чествують, на ея-де праздники много въ Шарпанъ народу сбирается старообрядцевъ и церковниковъ. И на тъхъ-де праздникахъ старицы Шарпанской обители поставляють кормы великіе, а во время-де кормовъ читаютъ народу про чудеса отъ той иконы бываемыя. И оттого-де многіе отъ церкви отшатилися... Правда ли, нъть ли, а слухи пошли, будто вельно Казанскую изъ Шарпана взять... Соудется такое дъло — конецъ Керженцу... Престанетъ тогда наше житіе пространное!...

— Отчего-жъ скитамъ настанетъ конецъ, коль изъ Шарпана возьмутъ икону Казанскую? — спросила Марья Гавриловна.

— Икона та, сударыня, чудотворная, — отвътила Манева. — Стояла она въ комнатъ у царя Алексъя Михайловича, когда еще онъ пребываль въ благочестін... Отъ него, великаго государя. Соловецкой киновін она вкладомъ жалована... Когда же соловецкие отцы не восхотъли Никоновыхъ новинъ пріяти и укрѣпились за отеческіе законы и церковное преданіе, тогла въ Соловкахъ былъ инокъ схимникъ Арсеній, старецъ чуднаго и высокаго житія, крѣпкій ревнитель древляго благочестія. По вся нощи со слезами молился онъ передъ тою иконою, прося Бога и Пресвятую Богородицу: да избавить святую киновію оть разоренья облежащих воевъ... Нощію же на вселенскую субботу всемірнаго христіанъ поминовенія предъ недѣлею мясопустною бысть тому старцу Арсенію чудное видѣніе... Изыде гласъ отъ иконы: «Гряди за Мною, старче, ничто же сумняся; и гдѣ Азъ стану — тамо создай обитель во имя Мое, и пока сія икона будеть въ той обители, древлее благочестіе въ оной стран'в процвітать будеть». II по семъ гласъ поднялась пкона на небеса... Въ ту же нощь монахъ нѣкій, Өеоктисть именемъ, поревновавъ Іудъ Иска-

ріотскому, возв'єстиль игемону, ратію святую обитель обложившему, что въ стънъ монастырской есть пролазъ... Царскіе воины по слову предателя вошли черезъ тотъ пролазъ въ обитель и учинили въ ней великое кровопролитіе... Инока же схимника Арсенія Господь отъ напрасныя смерти соблюлъ... Когда-жъ воевода перевезъ старца Арсенія съ другими отцами на берегь, тогда заступленіемь Пречистыя Богородицы избъть онъ руки мучителевы и, пришедъ въ лѣсъ, узрѣлъ Казанскую чудотворную икону по облакамъ ходящу... Пошелъ за нею старецъ, дивяся бывшему чудеси, а деревья передъ нимъ разступаются, болота передъ нимъ осущаются, черезъ ръки преходить Арсеній яко по суху... ІІ какъ древле Израиль приведенъ бысть столпомъ небеснымъ въ землю обътованную, тако и старель Арсеній тою святою иконою приведень бысть въ льса Керженскіе, Чернораменскіе. На томъ мьсть, гдь опустилась икона на землю, поставиль онъ обитель Шарпанскую... и та икона понынъ въ той обители находится. Пока тамо стоить, по тъхъ поръ, по гласу Богородицы, наши скиты цълы и невредимы... Возьмутъ икону изъ Шарпана — всъмъ скитамъ наступитъ конецъ, и мъсто свято запустветъ.

— Богъ милостивъ, матушка... — начала-было Марья Га-

вриловна.

- Истину сказали, что Богъ милостивъ, перебила ее Манева. Да мы-то, окаянныя, немало грѣшны... Стоимъ ли того, чтобъ Онъ насъ миловаль?.. Смуты вездѣ, споры, свары, озлобленія!.. Христіанское-ль то дѣло?.. Хоть бы эту австрійскую квашню взять... Каковъ человѣкъ попать въ епископы!.. Стяжатель, благодатью Святаго Духа ровно горохомъ торгуеть!.. Да еще вправду ли, нѣтъ ли, обносятся слухи, что въ душегубствѣ повиненъ... За такія-ль дѣла Богу насъ миловать?
- Ахъ, матушка, забыла я сказать вамъ, спохватилась Марья Гавриловна: Патапъ-отъ Максимычъ сказывалъ, что тотъ епископъ чуть ли въ острогъ не попалъ... Красноярскій скитъ знаете?
- Бывать тамъ не бывала и отцовь тамошнихъ не вѣдаю, а про скитъ какъ не знать? отвѣтила Манева. Далеко отселева за Ветлугой, на Устѣ...
- На прошлой недѣлѣ тамошнихъ всѣхъ забрали, продолжала Марья Гавриловна. На фальшивыхъ, слышь, деньгахъ попались... Патапъ Максимычъ такъ полагаетъ, что епископу плохо придется, съ красноярскими-де старцами взятъ его посланникъ... За какими-то дѣлами въ здѣшни лѣса его присылалъ... Стуколовъ какой-то...

Сверкнули очи Манеоы, сдвинулись брови. Легкая дрожь по губамъ пробъжала, и чуть замътная блъдность на впалыхъ щекахъ показалась... Поспъшно опустила она на глаза креповую наметку.

Не примѣчая, какъ подѣйствовало на игуменью упоминанье про Стуколова, Марья Гавриловна продолжала разсказывать

о красноярской братіи:

— Тотъ Стуколовъ гдѣ-то неподалеку отъ Красноярскаго скита искалъ обманное золото и въ томъ обманѣ заодно былъ съ епископомъ. Потому Патапъ Максимычъ и думаетъ, что епископъ и по фальшивымъ деньгамъ не безъ участія... Сердитуетъ очень на нихъ... «Пускай бы, говоритъ, обоихъ по одному каналу за Уральски бугры послали, пускай бы тамъ настоящее государево золото, а не обманное копали»... А игумна Патапъ Максимычъ жалѣетъ и такъ полагаетъ, что попалъ онъ безвинно.

Не отвътила Манева, хоть Марья Гавриловна пріостанови-

лась, выжидая ея отзыва.

— II благочестный, говоритъ про него Патапъ Максимычъ, старецъ, и души доброй, и хозяинъ хорошій, — продолжала Марья Гавриловна. — Должно-быть, обманомъ подъ такое дѣло подвели его...

— Гді-жъ они теперь? — какъ бы изъ забытья очнувшись,

спросила Манева.

- Въ острогъ, матушка, отвътила Марья Гавриловна. Пятьдесятъ человъкъ, слышь, прогнали... Большая переборка идетъ.
- Охъ, Господи, съ тяжелымъ вздохомъ молвила игуменья.
   И не смогла дольше сдерживать волненья: облокотилась на столъ и закрыла ладонью глаза.

— Что съ вами, матушка? — озабоченно спросила ее Марья

Гавриловна.

Помолчала Манева и промолвила взволнованнымъ голосомъ:

— О брать вздумала... Патапъ на умъ пришелъ... Знался онъ съ отцомъ-то Михаиломъ, съ тъмъ красноярскимъ игумномъ... Постомъ къ нему въ гости вздилъ... съ тъмъ... Ну, съ тъмъ самымъ человъкомъ...

II, не договоривъ рѣчи, смолкла Манеоа.

— Со Стуколовымъ? — подсказала Марья Гавриловна.

— Опять же на Ооминой недёлё Патапъ посылаль съ письмомъ къ отцу Михаплу того дётину... Какъ бишь его?... забываю все... — говорила Манева.

Марью Гавриловну теперь въ краску бросило... у ней рѣчь

не вяжется, у ней слова съ языка нейдутъ.

— Вотъ что въ приказчики-то взялъ къ себъ... — продолжала Манева. — Еще къ вамъ на Радуницу съ письмомъ заходилъ... Алексъемъ никакъ зовутъ.

Ни слова Марья Гавриловна... Замолчала и Манееа.

— Ну, какъ братнино-то письмо да въ судейскія руки попадета! — по маломъ времени зачала горевать игуменья. — По такому дѣлу всякій клочокъ въ тюрьму волочеть, а у приказныхъ людей тогда и праздникъ, какъ богатаго человѣка къ отвѣту притянутъ... Какъ не притянуть имъ Патапа?.. Матерой осетеръ не каждый день въ ихній неводъ попадаетъ... При его-то спеси, при его-то гордости!.. Да легче ему дочь, жену схоронить, легче самому живому въ могилу лечь!.. Не пережить Патапу такой бѣды!..

— Не безпокойтесь, матушка, — утѣшала Манееу Марья Гавриловна. — При мнѣ, какъ я въ Осиповкѣ была, то письмо

въ цѣлости назадъ воротилось.

— Какъ такъ? — спросила обрадованная игуменья.

— Тоть, что... этоть... приказчикь-оть... не довхаль, — отвъчала Марья Гавриловна, отворотясь отъ Манееы и глядя въокошко. — Дорогой провъдаль, что старцевъ забрали... Онъ и

воротился.

— Слава Тебѣ, Господи!.. Благодарю Создателя!.. — набожно перекрестясь, молвила Манева. — Эки дѣла-то!.. Эки дѣла!.. — продолжала она, покачивая головой. — Въ обители, во святомъ мѣстѣ, взамѣнъ молитвы да поста чѣмъ вздумали заниматься!.. Себя топятъ и другихъ въ омутъ тянутъ... Всѣмъ теперь быть въ отвѣтѣ!.. Всѣмъ страдать!..

— Чѣмъ же всѣ-то виноваты, матушка? — спросила удивленная рѣчами игуменьи Марья Гавриловна. — Правый за

виноватаго не отвътчикъ...

— Скитская бѣда не людская, сударыня... И безъ вины виноваты останемся, — сказала Манееа. — Давно на насъ насмурнымъ окомъ глядятъ, давно обители наши въ конецъ порѣшить задумали... Худой славы про скиты много напущено... Въ какой-нибудь захудалой обители человѣкъ безъ виду \*) попадется — про всѣ скиты закричатъ, что бѣглыми полнехоньки... Согрѣшитъ негдѣ дѣвица и выйдетъ дѣло наружу, ровно въ набатъ про всѣ скиты забьютъ: «распутство тамъ, развратъ непотребный»... Много напраслины на обители пущено!.. Много... А тутъ такое дѣло, какъ красноярское... Того и гляди на всѣхъ оно бѣду обрушитъ... И все-то одно къ одному — и сборная книга оленевская, и шарпанская

Везъ наспорта.

икона, и красноярское дѣло... Всѣхъ погубять, всѣ скиты, всѣ обители!..

— Да разберуть же правду, матушка. Развъ можно нака-

зывать невиноватаго? — возразила Марья Гавриловна.

— Можно!.. — съ жаромъ сказала Манева. — По другимъ мѣстамъ нельзя, въ скитахъ можно... Давно бы насъ разогнали, какъ пргизскихъ, давно бы весь Кѐрженецъ запустошили, если бы мы безъ бережи жили да не было-бъ у насъ сильныхъ благодътелей... Подай Господи имъ добраго здравія и въчнаго души спасенія!..

Замолчала на короткое время Манева и опять начала:

— Великъ и славенъ былъ Пргизъ, не нашимъ Керженскимъ обителямъ чета, а въ чъихъ рукахъ теперь?.. Давеча спросили вы про царицыну грамоту. Не бывало у насъ такой грамоты, а тамъ, на Пргизѣ, была... Царь Павелъ Петровичъ нарочно къ пргизскимъ отцамъ своего генерала присылалъ — Руничъ былъ по прозванію, съ милостивымъ словомъ его присылалъ, три тысячи рублевъ на монастырское строенье жаловалъ и грамоту за своей рукою отцу Прохору далъ... А тотъ отецъ Прохоръ самъ былъ великъ человѣкъ — самъ изъ царскаго рода...\*) Слыхали, чай?

Слыхала, матушка, какъ не слыхать, — отозвалась Марья

Гавриловна.

— А какъ дошло дѣло, не помогли Пргизу ни царская грамота ни царская порода отца Прохоръ, — продолжала Манева. — Вживѣ былъ еще отецъ-то Прохоръ, какъ его строенье Воскресенскій монастырь порушили: которыхъ старцевъ въ Сибиръ, которыхъ на Кавказъ разослали, а монастырь отдали тѣмъ, что къ никоніанамъ преклонились \*\*). Это Пргизъ... А мы что передъ нимъ?.. Все едино, что комары да малыя мушицы. Вздумаютъ порѣшить — многихъ разговоровъ съ нами не поведутъ... И постоять-то здѣсь за насъ некому... На Пргизѣ, когда монастыри отбирали, хоть народное собранье

\*\*) Единовърцамъ.

<sup>\*)</sup> Прохоръ, игуменъ Нижневоскресенскаго Иргизскаго монастыря, лицо весьма загадочное. Онъ пришелъ на Иргизъ, будучи еще молодымъ человѣкомъ, въ восьмидесятыхъ годахъ прошлаго стольтія и умеръ въ тридцатыхъ нынѣшняго. Обладаль огромнымъ богатствомъ, находился въ близкихъ накъвъ-то таинственныхъ сношеньяхъ съ нѣкоторыми вельможами Екагерины, Павла и Александра І. Къ нечу-то Иавелъ Петровичъ въ 1797 году присылалъ Рунича. Про него между старообрядцами ходили слухи, будто онъ сынъ Грузинскаго царя, другіе называль его даже сыномъ императрицы Екатерины И. Въ самомъ же дълѣ Прохоръ былъ сынъ богатаго кунца Калмыкова. Отношенія къ нему императора Павла объясняются тѣмъ, что Прохоръ ссужалъ его значительными суммамв, когда Павель Иетровичъ былъ еще великимъ княземъ.

было, не хотълъ тогда народъ часовенъ отдавать — водой на морозъ изъ пожарныхъ трубъ людей-то тогда разгоняли... А здъсь что?.. Послушали-бъ вы, сударыня, что сосъдушки наши любезные толкуютъ... Прошлымъ лътомъ у Глафириныхъ нову «стаю» рубили, такъ ронжински ребята да елфимовскіе смъются съ галками-то \*): «Строй, говорятъ, строй хорошенько — келейницъ-то скоро разгонятъ, хоромы тъ намъ достанутся»... Вотъ что у нихъ на умъ!.. Христіанами зовутся, сами только и дышатъ обителями, безъ нашего хлъба-соли давно бы съ голоду перемерли, а вотъ какія слова говорятъ!.. Теперъ лебезятъ, кланяются, а случись невзгода — пальцемъ не двинутъ, рта не разинутъ... Не то что скиты — Христа Царя Небеснаго за ведро вина продадутъ!..

— Ну, ужъ это, матушка, кажется, вы на нихъ напрасно, —

заступилась Марья Гавриловна.

— Давно живу съ ними, сударыня, лучше васъ знаю ихъ, лоботрясовъ,—съ досадой перервала ее Манева.—Изъ-за чего они древляго благочестія держатся?.. Спасенія ради?.. Какъ же не такъ!.. Изъ-за выгоды, изъ-за одной только мірской, житейской выгоды... Надо правду говорить, — продолжала Манева, понизивъ голосъ: — отъ людей утаишь, отъ Бога не спрячешь — ины матери смолоду баловались съ ребятами, грѣшили... Плоть, сударыня, сильна въ молодые годы бываетъ... Слабъ человъкъ, не всякому дано плоть побороть... Ну вотъ — старые-то дружки давно поженились, семьями обзавелись, а съ матерями ладовъ не рушатъ... Не въ ту силу говорю, чтобъ матери въ старыхъ грѣхахъ съ ними пребывали... А въдь и подъ черной рясой и на старости лътъ молодая-то любовь помнится...

Смолкла на минуту игуменья и потомъ сдержаннымъ голо-

сомъ, отчеканивая каждое слово, продолжала:

— И подати платять за нихъ, и сыновей оть солдатчины выкупають, и деньгами ссужають и всёмъ... Воть отчего деревенскіе къ старой вёрё привержены... Не было-бъ имъ отъ скитовъ выгоды, давно бы всё до единаго въ никоніанство своротили... Какая туть вёра?.. Не о душё, объ мошнё своей радёють... Слабы нонё люди пошли, нётъ поборниковъ, нётъ подвижниковъ!.. Забывъ Бога, златому тельцу поклоняются!.. Горькія времена, сударыня, горькія!..

— Неужели въ самомъ дѣлѣ скитамъ конецъ наступаетъ? — въ сильномъ раздумъѣ послѣ долгаго молчанья спросила Марья

Гавриловна.

<sup>\*)</sup> Въ заволжскихъ лъсахъ мъстныхъ плотниковъ нътъ, они приходятъ изъ окрестностей Галича, отчего и зовутся «галками».

— Все къ тому идетъ... — покачавъ головой, со вздохомъ отвътила Манееа.

— Какъ же вы тогда, матушка? — озабоченно глядя на

игуменью, спросила Марья Гавриловна.

— Признаться сказать, давненько я о томъ помышляю, молвила Манееа. — Еще тогда, какъ на Пргизъ зачали монастыри отбирать, ръшила я сама про себя, что рано ли, поздно ли, а такой же участи не миновать и намъ. Ради того кой-чъмъ загодя распорядилась, чтобъ перемъна врасплохъ не застала.

— Что-жъ вы сдылали, матушка? — спросила Марья Гаври-

— А видите ли, дѣло въ чемъ, — сказала Манееа: — и на Иргизъ, и въ Слободахъ, и въ Лаврентьевъ всъхъ несогласныхъ принять поповъ, великороссійскими архіереями благословенныхъ — по своимъ мъстамъ разослали, на родину, значитъ. Кто гдь въ ревизію записанъ, тамъ и живи до смерти, по другимъ мъстамъ ъздить не смъй... Когда до нашихъ скитовъ чередъ дойдетъ — съ нами то же сдълаютъ... Потому и сама я въ купчихи къ нашему городку приписалась и матерей. которы получше да полезнье, туда же въ мъщанки принисала... Когда Керженцу выйдеть рышенье... нашу обитель чуть не всю въ одинъ городъ пошлють. Тамъ и настроимъ мы домовъ къ одному мъсту... Можетъ, позволятъ и здъшне строенье туда перевезть... Часовни хоть не будеть, а все же будемъ жить вкупъ... Не станстъ нынъшняго пространнаго житія, что же ділать, не такъ живи, какъ хочется, а какъ Господь благословить... II не я одна такъ распорядилась, во многихъ обителяхъ и въ здъшнихъ и въ Оленевскихъ, и въ Улангерскихъ то же сдёлають... Вкупъ-то всёмъ жить будеть отраднъе.
— А мнъ-то какъ быть тогда, матушка? — тревожно спро-

сила Марья Гавриловна.

- Вамъ, сударыня, безпоконться нечего, ваша статья иная... — сказала Манева. — Не въ обители живете, имени вашего въ спискахъ нѣту... путь вамъ чистый на всѣ четыре стороны.
- А какъ меня въ Москву вышлютъ да вывадъ оттоль запретятъ?.. Тогда что?.. Житъ въ Москвъ для меня смерти горчий-сами знаете. - говорила взволнованная Марья Гавриловна.

— Не сдёлають этого, — молвила Манева. — Какъ не сдёлають? — возразила Марья Гавриловна. — Про Пргизъ поминали вы, а въ Казани я знаю купчиху одну, Замошникова ид мужь была. Овдовъвши, что мое же дъло пожуча она на Пргизъ погостить. Тамъ въ Покровскомъ монастыръ игуменья матушка Надежда, коли слыхали, теткой доволилась ей...

- Знавала я матушку Надежду. Какъ не знать? молвила Манева. —Знакомы были, письмами обсылались. И племяненкуто ея знала...
- Году у тетки она не прогостила, какъ Пргизу вышло ръшенье, — продолжала Марья Гавриловна. — И переправили Замошникову въ Казань и запретили ей изъ Казани отлучаться... А родомъ она не казанская, изъ Хвалыни была выдана... За казанскимъ только замужемъ была, какъ я за московскимъ... Ну какъ со мной то же сдълають?.. Въ Москву какъ сошлють?.. Подумайте, матушка, каково мив будеть тогда?..

Призадумалась Манева.

 Да, и такъ можетъ случиться, — сказала она. — Вамъ бы, сударыня. къ нашему же городку въ купечество записаться... Если-бъ что и случилось, — вмъстъ бы въкъ дожили... Схоронили бы вы меня, старуху...

Капиталъ объявлять надо, — молвила Марья Гавриловна.
Извъстно, — подтвердила Манева.

— А капиталъ объявить, надо торговлю вести, — сказала

Марья Гавриловна.

— Зачемъ? — возразила Манева. — Нашъ городокъ махонькій, а въ немъ боль сотни купцовъ наберется... А много-ль, вы думаете, въ самомъ-то дель изъ нихъ торгуеть?.. Четверыхъ не сыщешь, остальные столь великіе торговцы, что передъ новымъ годомъ быются, быются сердечные, по міру даже сбирають на гильдію. Кто въ долги входить, кто последню одежнику съ плечъ долой, только-бъ на срокъ записаться.

— Зачемъ же это? — съ удивленіемъ спросила Марья Гавриловна. — Оставались бы въ мъщанахъ, коли нътъ капитала.

— А отъ солдатчины-то ухорониться?...-отвътила Манева.-Рекрутски-то квитанціи нон'в в'єдь дороги стали, да и мало ихъ что-то. А какъ заплатилъ гильдію, такъ и не бойся ни бритаго лба ни красной шапки... Которы сродниковъ много нифють — въ складчину гильдію-то выправляють. Въ одномъто капиталъ пной разъ душъ пятьдесять мужскихъ записано: всего тутъ есть — и купецкихъ сыновей, и купецкихъ братьевъ. и купецкихъ илемянниковъ, и купецкихъ внуковъ... А коль скоро всъ изъ лътъ выйдутъ — тогда и гильдію больше не платять, въ мъщанахъ остаются... Этакъ-то невпримъръ дешевле квитанцій обходится, особенно коли много сродства къ одному капиталу приписано.

— Ну, меня-то пускай въ солдаты не забреють, - усивх-

нулась Марья Гавриловна. — А коли мит капиталъ вносить, такъ ужъ надо въ самомъ деле торговымъ деломъ заняться... Я же по третьей не запишусь.

— Вамъ надо по первой, — молвила Манева. — Какъ же можно въ третью съ вашимъ капиталомъ?

— А въ вашемъ городу по первой-то много-ль приписано? —

спросила Марья Гавриловна.

— По первой! — усмѣхнулась Манева. — II по второй-то сроду никого не бывало. Какой нашъ городъ!.. Слава только,

что городъ... Хуже деревни!..

— То-то и есть, — молвила Марья Гавриловна. — Не то что по первой, по второй если принишусь, толковъ немало пойдеть. — А какъ дъловъ-то не стану вести — на что-жъ это будеть похоже?..

— Какими же вамъ, Марья Гавриловна, дълами заниматься? сказала на то Манева. — Дело женское, непривычное... Какія

вамъ пѣла?

— Да хоть бы на Волгѣ пароходы завести? — поднявъ голову, съ живостью молвила Марья Гавриловна. — Пароходное дъло хвалять, у брата тоже бъгають пароходы — и большую пользу онъ отъ нихъ получаетъ.

— Куда вамъ съ пароходами, сударыня! — возразила Манева. — И мужчинъ не всякому такое дъло къ рукъ прихо-

дится.

— Приказчика найду, — молвила Марья Гавриловна.

— Развъ что приказчика, — сказала Манева. — Только на-родъ-то нонъ каковъ сталъ!.. Совъсти нъть ни въ комъ —

какъ разъ оберутъ.

- Эхъ, матушка, будто на свътъ ужъ и не стало хорошихъ людей?.. Попрошу, понщу, авось честный навернется... Богъ милостивъ!.. Патапа Максимыча попрошу... Вотъ на похоронахъ сознакомилась я съ Колышкинымъ Сергвемъ Андренчемъ... Патапъ же Максимычъ ему пароходное дъло устроилъ, а теперь подите-ка вы... По всей Волгъ гремить имя Колышкина.
- Слыхала про него, отозвалась Манева. Дѣла у него точно что хорошо идутъ.

— Благословите-ка, матушка, — молвила Марья Гавриловна.

— На что? — спросила Манева.

— Капиталь объявлять, пароходы заводить, приказчика нскать, — сказала Марья Гавриловна, весело глядя на Маневу.

 Суета! — сдержаннымъ. но недовольнымъ голосомъ молвила игуменья, однако, немного помолчавъ, прибавила: - Богъ благословить на хорошее дъло...

— Да въдь сами же вы, матушка, и гильдію платите и

купчихой числитесь.

— Мое дѣло другое, сударыня. Ради христіанскаго покоя это дѣлаю, ради безмятежнаго житія. Поневолѣ такъ поступаю... А вы человъкъ вольный, творите волю свою, якоже хощете... А я-было такъ думала, что намъ вмѣстѣ жить, вмѣстѣ и по-мереть... Больно ужъ привыкла я къ вамъ.

- Что-жъ? И я возлѣ васъ въ городу построюсь. Будемъ

неразлучны, — сказала Марья Гавриловна.
— Развѣ что такъ, — отвѣтила Манева. — А лучше бы не дожить до того дня, — грустно прибавила она. — Какъ вспадеть на умъ, что раскатають нашу часовню по бревнышкамъ, разломають наши уютныя келейки, сердце такъ и захолонётъ... А быть обдів, быть!.. Однакожъ засидівлась я у вась, сударыня, пора и до кельи брести... И, простившись съ Марьей Гавриловной, тихими стопами

побрела игуменья къ своей «став».

Изъ растворенныхъ оконъ келарни слышались голоса: то московскій посолъ комаровскихъ бѣлицъ пѣть обучалъ. Завернула въ келарню Манева послушать ихъ.

## Глава тринадцатая.

Василій Борисычь въ Маневиной обители какъ сыръ въ масль катался. Умильный голосистый пъвунъ всъмъ по нраву

пришель, всемь угодить успель.

Съ матерью Маневой и съ соборными старицами чуть не каждый день по нъскольку часовъ бесъдоваль онъ отъ писанія, или разсказываль про Бълую-Криницу, куда твалиль въ лучшую пору ея, при первомъ митрополить Амвресіи. Съ матерью Аркадіей водиль длинные разговоры про уставную службу на Рогожскомъ кладбищъ и разсказывалъ ей, какъ справляется чинъ архіерейскаго служенья митрополитомъ. Мать Назарету утѣшалъ разговорами о племянницѣ ея Домнушкѣ и о по-рядкахъ, какіе заведены въ Антоновской палатѣ, гдѣ она при старухахъ въ читалкахъ живетъ. Съ Таифой бесъдовалъ о хозяйственныхъ распорядкахъ: оказалось, что Василій Борисычъ и по хозяйству быль свёдущъ. Мать казначея наговориться не могла съ такимъ хорошимъ гостемъ... А больше всего дружиль онь съ матушкой Виринеей, выучиль ее, какъ свъжіе кочни капусты сберегать на зиму, какъ рябину въ меду варить, какъ огурцы солить, чтобъ вплоть до весны оставались зелеными. Разъ до того заговорился съ ней гораздый на все Василій Борисычъ, что даже сталъ поучать матушку-келаря, какъ ветчину коптить. Мать Виринея плюнула на такія слова, обозвала московскаго посланника оболтусомъ и шибко на него прикрикнула: — «Вздурился, что-ль, батюшка? Развъ въ обители жрутъ скоромятину?» Это не помъшало однако добрымъ отношеніямъ Василія Борисыча къ добродушной Виринев; возлюбила она его какъ сына, не нарадуется, бывало, какъ завернетъ онъ къ ней въ келарню о разныхъ разностяхъ побесъдовать... Про бълицъ и поминать нечего — души не чаяли онъ въ Василіи Борисычь, всь до единой отъ ръчей и отъ пъсенъ его были безъ ума и одна передъ другой старались угодить, чёмъ только могли, залетному соловью... Самъ Василій Борисычь изъ дівнить больше съ пьвчими водился. Онъ и въ разговорахъ поумнъй другихъ были, и собой пригожье, и руки у нихъ были не мозолистыя, не заскорузлыя, какъ у рабочихъ бълицъ, а ньжныя, пышныя, мягкія. Это съ первыхъ же дней скитскаго житья-бытья спозналь Василій Борисычь. А пуще всего заглядывался онъ на смуглую, румяную, чернобровую Устинью Московку. Еще въ Москвъ видалъ онъ ее у знакомыхъ, гдъ Устинья два лъта жила въ канонницахъ, «негасимую свъчу» стояла... Тамъ еще, гдъ-то на Солодовкъ, съ Устиньей онъ шашни завель, да не успъль до конца добиться - дочитала она свъчу и убхала въ лѣса за Волгу...

По просьбѣ матушки Маневы, началъ Василій Борисычъ оба клироса «демественному» пѣнію обучать. Пропѣть съ ними стихеры и воззвахи на всѣ господскіе праздники, принялся за догматики, вдругъ занятія его съ дѣвицами поразстроились, въ Осиповку на похороны надо было ѣхать. Иокамѣсть онѣ были тамъ, Василій Борисычъ успѣлъ побывать въ Улангерѣ и уговорить нѣкоторыхъ изъ тамошнихъ старицъ на пріемъ владимірскаго архіепископа... Успѣтъ Василій Борисычъ и попѣть съ улангерскими пѣвицами, облюбовалъ и тамъ одну дѣвицу въ Юдивиной обители — нѣжную, бѣленькую, маленькую ростомъ Домнушку, но и съ ней, какъ съ Устиньей въ Москвѣ, дѣла не успѣлъ до конца довести. Гостепріимная Маневина обитель больше всѣхъ полюбилась московскому посланнику. Думалъ недѣльку пожить въ ней, да. заглядѣвинсь на Устинью, рѣшился оставаться, пока изъ

обители вонъ его не вытурять.
Въ тотъ самый вечерь, какъ мать Манееа сидъла у Марьи Гавриловны и вела грустныя рѣчи о паденіи, грозящемъ скитамъ Керженскимъ, Чернораменскимъ, Василій Борисычъ, помазавъ власы своя елеемъ, то-есть, попросту говоря, деревяннымъ масломъ, надъвъ легонькій демикотоновый кафтан-

чикъ и расчесавъ рѣденькую бородку, пѣтушкомъ прилетѣлъ въ келарню добродушной Виринеи. Завязался у нихъ поучительный разговоръ о черепокожныхъ, про которыхъ во всѣхъ уставахъ поминается, что не токмо мірскимъ, но и старцамъ со старицами разрѣшено ихъ яденіе по субботамъ и недѣлямъ святой великой Четыредесятницы. Мать Виринея утверждала, что это объ орѣхахъ говорится, а Василій Борисычъ того мнѣнія держался, что черепокожные — морскіе плоды, и сослался на одну древлеписьменную книгу, гдѣ въ самомъ дѣлѣ такое объясненье нашлось.

— Такъ воть оно что, — съ удивленьемъ покачивая головой, говорила мать Виринея. увидя въ почитаемой за святую книгъ такія неудобъ-понимаемыя ръчи. — Такъ вотъ оно что — морскіе плоды!.. Что-жъ это за морскіе плоды такіе?.. Научи ты меня старуху уму-разуму, ты въдь плавалъ, поди, по морямъ-то, когда въ митрополію тадилъ... Она въдь, сказываютъ, за моремъ.

— Не за моремъ, матушка, а токмо по близости Чернаго моря, того самаго, что въ прологахъ Евксинскимъ понтомъ

нарицается, — молвиль Василій Борисычь.

— Помню, голубчикъ, помню, — сказала Виринея. — А видълъ ли ты его, касатикъ?

- Кого, матушка?

— А этотъ понтъ-отъ... — сказала Впринея. — Въдь это, стало-быть, тотъ, про который на троицкой утренъ поютъ: «Въ понтъ покрывъ Фараона» \*)?

— То другой, матушка, — отвътиль Василій Борисычъ. — Много въдь ихъ, понтовъ-то, у Господа, — прибавиль онъ.

- Эка премудрость Божія! съ умиленьемъ сказала Виринея, складывая на груди руки... Чего-то, чего на свёть нътъ!.. Такъ что же, видълъ ты его, голубчикъ?.. Понтъ-отъ этотъ?..
- Довелось вид'ють, матушка, довелось, какъ въ Одесс'в пробздомъ былъ, молвилъ Василій Борисычъ.
- Что-жъ, родной, этотъ понтъ море, поди, пространное и глубокое? съ любопытствомъ продолжала разспросы свои мать Виринея.
- Пространное, матушка, пространное краевъ не видать, — подтвердилъ Василій Борисычъ.

— II глубокое? — спросила Виринея.

— Глубокое, матушка — дна не достать, — отвѣтилъ Василій Борисычъ.

<sup>\*)</sup> Такъ въ до-никоновскихъ книгахъ. Нынѣ поется: «Понтомъ покрывъ».

— Какъ Волга, значитъ... — со вздохомъ молвила Виринея и. облокотившись на столъ, положила щеку на руку.

— Какая туть Волга! — усмёхнулся Василій Борисычь. —

Говорять тебъ, дна не достать.

— Премудрости Господней исполнена земля! — набожно молвила Виринея. — Такъ воть оно море-то какое... Пространное и глубокое, въ немъ же гадовъ нѣсть числа, — глубоко вздохнувъ, добавила она словами псалтыря.

— Есть матушка, и гады, есть, — подтвердиль Василій

Борисычъ.

— Какіе-жъ это плоды-то морскіе. спрвчь черепокожные?.. Ты мнв, родной, разскажи... Научи Христа ради... Видаль ты ихъ, касатикъ?.. Отвъдывалъ?.. Какіе на вкусъ-то?.. Чуд-ное, право, дъло!..

— Морскими плодами, матушка, раковины зовутся, пауки

морскіе да раки... — началь-было Василій Борисычь.

— Полно ли теб'є, окаянному!.. — закричала Виринея. поднявь кверху попавшуюся подъ руку скалку. — Дуру, что ли, неповитую нашель см'ьяться-то?.. А?.. Смотри ты у меня, лоботрясь этакій!.. Я т'є благословлю по башк'є-то!..

Досада взяла Василья Борисыча.

- Ну, матушка, съ тобой говорить, что солнышко въ мъшокъ ловить, — сказалъ онъ. — Какъ же ты этого понять не можень?
- Статочное ли дѣло, чтобъ святые отцы такую погань вкушали? громче прежняго закричала Виринея. II раковъ-то ѣсть не подобаетъ, потому что ракъ водяной сверчокъ, а ты пауковъ приплелъ... Эхъ, Васенька, Васенька! Умный ты человѣкъ, а ину пору такихъ забобоновъ нагнешь, что и слушать-то тебя грѣхъ.

Василій Борисычь плюнуль даже съ досады. Да. забывшись, плюнуль-то, на гріхъ, не въ ту сторону. Взъёлась на него

Виринея.

— Что плюешься?.. Что?.. Окаянный ты этакій! — закричала она на всю келарню, изо всей силы стуча по столу скалкой. — Куда плюнуль-то?.. Въ кого попаль?.. Креста. что-ль, на тебѣ нѣтъ?.. Коли вздумалъ плеваться, на лѣву сторону плюй—на врага, на дьявола, а ты гляди-ка что!.. На ангела Господня наплевалъ... Аль не знаешь, что ко всякому человѣку ангелъ отъ Бога приставленъ, а отъ сатаны бѣсъ... Ангелъ на правомъ плечѣ сидитъ, а бѣсъ на лѣвомъ... Такъ ты и плюй налѣво, а направо плюнешь—въ ангела угодишь... Эхъ. ты, неразумный!.. А еще книги всѣ знаешь, къ митронолиту за миромъ ѣздилъ!.. Эхъ, ты!..

— Такъ что-жъ по-вашему, матушка, означають эти черепокожные, сиръчь морскіе плоды? — спросилъ Василій Борисычь, стараясь замять разговоръ о плевкъ, учиненномъ не по правиламъ.

— Извъстно, оръхи, — сухо отвътила Виринея.

 Какъ же оръхи-то на водъ выросли? — спросилъ Василій Борисычъ.

Божьимъ повелѣньемъ, — сказала Виринея.

— Ну, матушка, съ тобой говорить, что воду рѣшетомъ носить, — молвилъ съ досады Василій Борисычъ. — Что въ книгъ-то писано?.. «Морскіе плоды». Такъ ли?..

— Съ толку ты меня сбиваешь, вотъ чтд... II говорить съ тобою не хочу, — перебила его мать Виринея и, илюнувъ на лѣвую сторону, гдѣ бѣсъ сидитъ, побрела въ боковушу.

Между тъмъ какъ въ келарнъ шелъ споръ о черепокожныхъ и о плевкахъ, она наполнилась пъвицами, провъда-

вшими, что учитель ихъ сидить у Виринеи.

Троицынъ день наступалъ. Хотвлось Василью Борисычу утвшить гостепріимную Маневу добрымъ осьмогласнымъ пвніемъ, наряднымъ демествомъ за всенощной и за вечерней. Попа нвтъ, на листу лежать не станутъ \*), зато въ часовнъ такое будетъ пвніе, какое, можетъ-статься, и на Пргизв не часто слыхивали... За это Василій Борисычъ брался, а онъ двла своего мастеръ, въ грязь лицомъ себя не ударитъ...

Уже по нѣскольку разъ пропѣть онъ съ ученицами и воззвахи, и догматикъ праздника, и весь канонъ, и великій прокименъ вечерни: «Кто Богъ велій!». Все какъ по маслу шло, и московскій посоль напередъ радовался успѣху, что долженъ быль увѣнчать труды его... А баловницамъ-пѣвицамъ межъ тѣмъ прискучило пѣть одно «божество», и, не слушая учителя, завели онѣ тропцкую псальму... Василій Борисычъ поневолѣ присталь къ нимъ, и вскорѣ звонкій голосокъ его покрыль всю пѣвчую стаю... Съ увлеченьемъ пѣль онъ, не спуская глазъ съ разгорѣвшихся щекъ миловидной Устиньи Московки:

Источникъ духовный Днесь радости полный, Страны всего свъта слышьте, Съ апостолы пріимите Росу, росу благодати, Росу благодати. Облакъ раздъляще,

<sup>\*)</sup> За великой вечерней въ Троицынъ день три молитвы, читаемыя священникомъ, старообрядцы слушаютъ, не стоя на колбняхъ, какъ это дѣлается въ православныхъ церквахъ, а лежа ницъ, при чемъ подкладываютъ нодъ липо пвѣты или березовыя вѣтки. Это называется «лежать на листу».

Языки рождаше, Рыбарямъ огненная, Евреямъ ужасная, И всёмъ врагамъ страшная, И всёмъ и всёмъ врагамъ страшная.

Фленушка все время одаль сидёла. Угрюмо взглядывала сна на Василья Борисыча и казалась совершенно безучастною къ пѣнію. Не то унынье, не то забота туманили лицо ея. Нельзя было узнать теперь всегда игривую, всегда живую баловницу Манееы. Совёсть ли докучала ей; надъ Настиной ли смертью она призадумалась; надъ совётомъ ли матушки надёть иночество и прибрать къ рукамъ всю обитель: томила-ль ее досада, что вотъ и Троица на дворѣ, а казанскаго гостя Петра Степаныча Самоквасова все нѣтъ какъ нѣтъ?... Не разгадаешь... И Марьюшка и Василій Борисычъ не разъ обращались къ ней съ шуточками, но Фленушка будто не слыхала рѣчей ихъ. Пасмурными взорами оглядывала она исподлобья пѣвшихъ оѣлицъ.

Вдругъ ни съ того ни съ сего вскочила она съ мѣста, живымъ огнемъ сверкнули глаза ея, и, подскочивъ къ Василью Борисычу, изо всей силы хлопнула его по плечу.

— Тошнехенько!.. Мірскую бы!.. Веселую, громкую! —

вскрикнула она...

— Охъ, искущение! — молвилъ Василій Борисычъ, вздрог-

нувъ отъ полновъснаго удара по плечу.

— Новенькую какую-нибудь, — продолжала Фленушка, не снимая руки съ плеча Василья Борисыча. — Тоску нагнали вы своимъ мычаньемъ. Слушать даже противно... Да ну же, Василій Борисычъ. запѣвай развеселую!..

Охъ, искушеніе! — съ глубокимъ вздохомъ, перебѣгая

глазами по бълицамъ, сказалъ Василій Борисычъ.

— Да начинай же, говорять тебѣ! — топнувь ногой, съ досадой закричала на него Фленушка. — Скорѣй!

Откашлянулся Василій Борисычъ и серебристымъ голоскомъ

завель тихонько скитскую пъсенку:

Не сама-то я, младешенька, во старочки пошла, Гдъ теперь всю невозможность я въ веселости нашла...

Вс<mark>ѣмъ т</mark>ѣломъ вздрогнула Фленушка. Блѣдность об<mark>лила</mark> лицо ея.

— Не надо, — вскричала. — Что за пъсню выдумалъ пъть!.. Ровно на смъхъ!.. Другую!.. Веселенькую!.. Да начинай же, Василій Борисычъ!

 Какую же, Флена Васильевна? — разводя руками, молвилъ Василій Борисычъ. — Право, не вздумаю вдругъ... Развъ про тирана?.. На Иргизъ, въ Покровскомъ дъвицы, бывало, пъвали ее...

И завелъ протяжную пѣсню:

Ты, погибель мою строя, Тъмъ доволенъ ли, тиранъ, Что, лишивъ меня покоя, Совершилъ свой злой обманъ?

При звукахъ этой пѣснп добродушная Виринея, забывъ досаду на Василья Борисыча, выглянула изъ боковуши и, остановясь въ дверяхъ, пригорюнилась.

 Что-жъ это за тиранъ такой? — умильно и съ горькимъ вздохомъ спросила она у Василья Борисыча, не замѣтившаго

ея входа.

— Врагъ, матушка, дъяволъ, — отвътилъ ей Василій Борисычъ. — Кто-жъ какъ не онъ погибель-то нашу строитъ?

— Онъ, родимый ты мой, Василій Борисычь, точно что онъ... — простодушно отвѣчала Виринея. — У него окаяннаго только и дѣла, чтобъ людей на погибель приводить.

Бълицы засмъялись. Мать Виринея накинулась на нихъ.

— Чему зубы-то скалите? Коему ляду \*) обрадовались, непутныя?.. Ихъ доброму поучають, а онѣ хохочуть, безстыжія, 
рта не покрываючи... Да уймешься ли ты, Устинья?.. Видно, 
только смѣхамъ въ Москвѣ-то и выучилась!.. Уймись, говорю 
тебѣ — не то кочергу возьму... Ишь совѣсги-то у васъ 
сколько!.. Чѣмъ бы сердцемъ сокрушаться да душой умиляться, а имъ только смѣшки да праздныя слова непутныя!.. 
Охъ, Владычица, Царица Небесная!.. Какіе нонѣ молодые-то 
люди пошли!.. Вольница такая, что не приведи Господи!.. 
Пой а ты, Васенька, пой, голубфикъ!

Не успѣлъ начать Василій Борисычь, какъ дверь отворилась, и предстала Манева. Всѣ встали съ мѣстъ и сотворили передъ игуменьей обычныя метанія... Тишина въ келарнѣ водворилась глубокая... Только и слышны были жужжанье мухъ да ровные удары маятника.

Ну что? Каково спѣваете? — спросила Манева.

— Изрядно, матушка, изрядно идеть, —отвѣтиль Василій Борисычь.

- Что пели?

 Тронцку службу, матушка, — степенно отвѣтплъ Василій Борисычъ.

<sup>\*)</sup> Лядь — тунеядець, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхь — нечистый духь, въ верховьяхъ Волги — хлысть, принадлежащій къ ереси Божьихъ людей.

— Спаси тя Христосъ за твое попеченіе, — молвила Манева, слегка наклоняя голову передъ Васильемъ Борисычемъ.— По правдъ сказать, наши пъвицы не больно горазды, не таковы, какъ на Пргизъ бывали... аль у васъ на Рогожскомъ... Бываль ли ты, Василій Борпсычь, на Пргизь у матушки Өеофаніи, подай Господи ей царство небесное, — въ Успенскомъ монастырь?

— Какъ не бывать матушка?.. Сколько разъ! — отвътиль

Василій Борисычъ.

— Вотъ ужъ истинно ангелоподобное пѣніе тамъ было. Стопшь, бывало, за службой-то-всякую земную печаль отложишь, никакая житейская суета въ умъ не приходитъ... Да, велико дело церковное пеніе!.. Душу къ Богу подъемлеть. сердце отъ злыхъ помысловъ очищаетъ...

— Что - жъ, матушка, и вашего пънія похаять нельзя —

такого мало гдъ услышишь, — сказалъ Василій Борисычь. — Какое у насъ пъніе, — молвила Манева: — въ лъсахъ

живемъ, по-лъсному и поемъ.

— Это ужъ вы напрасно, — вступился Василій Борисычъ.— Не въ мъру своихъ пъвицъ умаляете!.. Голоса у нихъ чистые, ноту держать твердо, опять же не гнусять, какь во многихъ

мъстахъ у нашихъ христіанъ повелось...

- А ты, другь, не больно ихъ захваливай, - перебила Манееа. — Окромя Марьюшки да развъ вотъ еще Липы съ Грушей \*), и крюки-то не больно горазды онъ разбирать. Съ голосу больше пъть наладились, какъ Господь далъ... Ты, живучи въ Москвъ-то, не научилась ли по нотъ пъть? — ласково обратилась она къ смѣшливой Устиньъ.

— Когда было учиться-то мнв, матушка? — стыдливо закрывая лицо передникомъ, отвътила пригожая канонница. — Все дома да дома сидишь — на Рогожскомъ-то всего только

разъ службу выстояла.

— Она понятлива, матушка, я ее обучу, — улыбнувшись на Устинью, молвилъ Василій Борисычъ.

Зардълась Устинья пуще прежняго отъ ръчей московскаго посланника.

— Обучай ихъ, Василій Борисычъ, всёхъ обучай, которы только тебѣ въ дѣло годятся, уставь, пожалуйста, у меня въ обители доброгласное и умильное пѣніе... А то какъ поють?.. Кто въ лъсъ, кто по дрова.

— Оченно ужъ вы строги, матушка, — сказалъ Василій Бо-

<sup>\*)</sup> Липа — уменьшительное Оличпіады, Груша-- Агриппины, или по простонаръчію Аграфены,

рисычъ. — Ваши дѣвицы демество даже разумѣютъ, не то что по другимъ мѣстамъ... А вотъ, Богъ дастъ, доживемъ до праздника, такъ за троицкой службой услышите, каково онѣ запоютъ.

— Троицкая служба трудная, Василій Борисычь, — молвила Манееа: — труднъй ея во всемъ кругу \*) нътъ: и стихеры больше и канонъ двойной, опять же самогласныхъ \*\*) довольно... Гляди, справишься ли ты, Марьюшка?

— Справится, матушка, безпременно справится, ответиль за головщицу Василій Борисычь. — II «сѣдальны» \*\*\*) не го-

воркомъ будутъ читаны, - всв нараспъвъ пропоемъ.

— Ужъ истинно самъ Господь принесъ тебя ко мнв, Васплій Борисычь, — довольнымъ и благодушнымъ голосомъ сказала Манева. — Праздникъ великій — хочется поблагольниве ла посвътлъй его отпраздновать... Да вотъ еще что — пъніето пъніемъ, а уборъ часовни самъ по себъ... Кликните, дъвины, матушку Аркадію да матушку Танфу — шли бы скорвії въ келарню сюда...

Сотворивъ поясной поклонъ передъ игуменьей, Устинья чинно вышла изъ келарни, но только-что спустилась съ крыльца, такъ припустила біжать, что только пятки у ней

засверкали.

Минутъ черезъ пять вошла Аркадія, а вслёдъ за ней Тапфа. Сотворя семипоклонный началъ передъ иконами и обычныя метанія передъ игуменьей, поклонились он' на вс стороны и, смиренно поджавъ руки на груди, стали передъ Маневой, ожидая ея приказаній.

— До святой Пятидесятницы недолго, часовию надо при-

брать по-доброму, -- сказала игуменья.

— Все будетъ сдълано, матушка, —съ низкимъ поклономъ отвътила Аркадія. — Какъ въ прежни годы бывало, такъ и нонъ устроимъ все.

- И полы, и лавки, и подоконники девицамъ вымыть чисто-начисто, — не слушая уставщицу, продолжала Манева.— Дресвой бы мыли, да не лънились, скоблили бы хорошенько. Паникадила да подсвъчники мъломъ вычистить.
  - Къ Пасхѣ чищены, матушка, замѣтила уставщица.
- Оклады на иконахъ какъ жаръ бы горѣли, не останавливаясь, продолжала Манева. — Березокъ нарубить побольше, да чтобъ по-лътошнему у тебя осины съ рябиной въ часовню

<sup>\*)</sup> Кругъ (дерковный) — уставъ службы на весь годъ.
\*\*) Самогласенъ — церковная пъснь, имъющая свой особый напъвъ. \*\*\*) Особыя церковныя пъсни за всенощными, во время пънія которыхъ позволяется сидъть.

не было натащено... Горькія древеса, не благословлены... Въ домъ Господень вносить ихъ не подобаетъ... Березки по ствнамъ и передъ солеей разставить, полъ свѣжей травой устлать, да чтобъ въ травъ ради благоуханія и зоря была, и мята, и кануферъ... На солею и передъ аналогіемъ ковры постлать новые, больше... Выдай ихъ, Танфушка... Да цвътныхъ бы пучковъ, съ чъмъ вечерню стоять, было навязано довольно, встыть бы достало, и своимъ и прихожимъ молельщикамъ, которые придутъ... Въ субооту передъ всенощной дъвицъ на всиолье послать, цвътковъ бы всякихъ нарвали, а которы цваты Марья Гавриловна пришлеть, та къ иконамъ... Мъстные образа кисеями убрать, лентами да цвътами, что будуть оть Марын Гавриловны... А тебф, мать Виринея, кормы оп отпорать больше: Зай от астви от виденей выпоратильной поставлено, двъ переманы холодныхъ, пироги пеки пръсные съ яйцами да съ зеленымъ лукомъ, да лещиковъ зажарь, да оладын были бы съ медомъ, левашники съ изюмомъ... А ты, мать Аркадія, попомни, во всёхъ паникадилахъ новыя свёчи были бы вставлены, и передъ мастными и передо всами... Вечоръ поглядела я у тебя — въ часовне-то въ заднемъ углу паутина космами висить — чтобъ сегодня же ея не было. Катерина твоя за часовней ходить плохо... Скажи ей, на поклоны при встхъ поставлю, только разъ еще замьчу... А ну-ка. Василій Борисычь, благо дівицы въ сборі — послушала бы я, какъ ты обучаешь ихъ... Спойте-ка: «Радуйся, Царице!».

Василій Борисычь раскрыль Минею Цвѣтную, оглянуль ставшихъ рядами пѣвицъ и запѣль съ ними девятую пѣснь

троицкаго канона... Манеоа была довольна.

— За такое пѣніе мы тебѣ за вечерней хорошій пучокт цвѣтной поднесемъ,—улыбаясь, молвила она Василью Борисычу. — Изъ самыхъ рѣдкостныхъ цвѣтковъ соберемъ, которы Марья Гавриловна намъ пожалуетъ...

— Пучокъ-отъ связать бы ему съ банный вѣникъ, —со смѣхомъ вмышалась Фленушка. — Пусть бы его на каждый ли-

стокъ по слезинкѣ положилъ.

— Прекрати, — строго сказала Манева. — У Василья Борисыча не столь грфховъ, чтобъ ему цфлый вфникъ надо было оплакать \*).

<sup>\*)</sup> У старообрядцевь, а также и въ средь приволжскаго простонародья держится повърье, что во время троицкой вечерни надо столько илакать о гръхахъ своихъ, чтобы на каждый листочекъ, на каждый лепестокъ цвътовъ, что держать въ рукахъ, кануло хоть по одной слезинкъ. Эти слезы въ скитахъ зовутся «росой благодати». Объ этой-то «росъ благодати», говорили тамъ, и въ троицкой псальмъ поется.

- Вѣрь ты ему! съ усмѣшкой сказала не унимавшаяся Фленушка. — На глазахъ преподобенъ, за глазами отъ грѣха не свободенъ.
- Замолчишь ли? возвысила голосъ Манева. Что за безстыдница! Не подосадуй, Василій Борисычъ, на глупыя дьвичьи рѣчи — она вѣдь у меня шальная.

Василій Борисычь только улыбнулся.

 Искушеніе! — встряхнувъ головой, промолвилъ онъ потомъ и, вздохнувъ, завелъ съ дъвицами догматикъ тронцкой

вечерни.

Заслушалась Манева пѣнія, просидѣла въ келарнѣ до самой вечерней трапезы. Въ урочный часъ Виринея съ приспъщницами ужину собрала, и Манева сама сидъть за трапезой пожелала... Когда яства были разставлены, вст разстлись по мъстамъ, а чередная канонница подошла къ игумень за благословеніемъ начать отъ пролога чтеніе, Василій Борисычь сказалъ Манееѣ:

— Не благословите ли, матушка, замѣсто чтенія спѣть чтонибудь?

— Чего спѣть? — спросила игуменья.

 Духовную исальму какую-нибудь, — отвѣтилъ Василій Борисычъ.

— Не водится, Василій Борпсычъ; за трапезой псальмъ

не поють, — замътила Манева. — Какъ не поють, матушка? — возразилъ Василій Борисычъ. — Поютъ, — онъ въдь божественнаго смысла исполнены, пристойно пѣть ихъ за транезой.

— Сколь обитель наша стоить — такого дёла у насъ не бывало, — сказала Манева. — Да не бывало и по всему Кер-

женцу.

- Про Иргизъ-отъ, матушка, давеча вы поминали, подхватилъ Василій Борисычь. — А тамъ у отца Силуяна \*) въ Верхнемъ Преображенскомъ завсегда по большимъ праздникамъ за трапезой духовныя псальмы, бывало, поють. На каждый праздникъ особыя псальмы у него были положены. И въ Лаврентьевъ за транезой псальмы распъвали, въ Стародубы и донынъ поютъ... Самъ не разъ слыхаль, пъваль даже съ отпами...
- Право, не знаю какъ, колебалась Манева. Да у меня дъвицы и псальмъ-то хорошихъ не знають...

— А воть я ихъ «Богородичну Плачу» на-дняхъ обучиль, —

<sup>\*)</sup> Силуянъ, игуменъ Верхняго Преображенскаго монастыря на Пргизъ, сдавшій его единовърцамъ въ 1842 году.

подхватилъ Василій Борисычъ: — какъ Пречистая Богородица у креста стояла да плакала. Благословите-ка, матушка, пропъть...

Печего было дёлать, уступила Манева.

— Богъ благословить, пойте во славу Божію, — сказала она. Василій Борисычь съ Марьюшкой головщицей, съ Устиньей, Липой и Грушей стали впереди столовъ. Къ нимъ подошла Фленушка, и началось пъпіе:

Во святомъ было во градъ, Во Ерусалимъ, На позорномъ Лобномъ мѣстѣ, На горъ Голгооъ — Обезславленъ, обезчещенъ Ісусь, Сыне Божій, Весь въ кровавыхъ язвахъ, На крестъ бысть распять. Туть стояла Дъва Мати, Плакала, рыдала, Сокрушалась и терзалась О любезномъ Сынъ: "Ахъ, Ты, Сынъ, Моя надежда, "Ісусъ, Сыне Божій, ..Гдъ архангелъ, кой пророчилъ, ... Что царемъ Ты будекъ? "Я теперь всего лишаюсь, "Я теперь безчадна — ..Бейся, сердце, сокрушайся, "Утроба, терзайся". Со креста, узрѣвъ Сынъ Божій Плачущую Мати, Услыхавъ Ея рыданья, Тако проглаголаль: ...Не рыдай Мене, о Мати, ... П отри токъ слезный, ..Веселися ты надеждой -...Я воскресну, Царемъ буду ...Надъ землей и небомъ... .Я тогда Тебя прославлю ... И со славой вознесу тъхъ, "Кто Тя возвеличитъ!..."

Смолкли послѣдніе звуки Богородична Плача, этой русской самородной «Stabat mater», и въ келарнѣ, хоть тамъ быль не одинъ десятокъ женщинъ, стало тихо, какъ въ могилѣ. Только бой часового маятника нарушалъ гробовую тишину... Иѣніе произвело на всѣхъ впечатлѣніе. Сидя за столами, келейницы умильно поглядывали на Василья Борисыча, многія отирали слезы... Сама мать Манева была глубоко тронута.

— И откуда такую пѣсню занесъ ты къ намъ, Василій Борисычъ? — съ умиленьемъ сказала она. — Слушаешь не

наслушаешься... Будь каменный — и у того душа жалостью

растопится... Гдв, въ какихъ местахъ научился ты?

— По разнымъ обителямъ ту пѣснь поютъ, матушка... — скромно отвѣтилъ Василій Борпсычъ. — И по домамъ благочестныхъ христіанъ поютъ... Выучился я пѣть ее въ Лаврентьевѣ, а слыхалъ и въ Куреняхъ и въ Бѣлой-Криницѣ. А изводу \*) она суздальскаго. Оттоль, сказываютъ, изъ-подъ Суздаля, разнесли ее по обителямъ.

— Спасибо, другъ, что научилъ дъвицъ Плачу Богородичну... Много духовныхъ пъсенъ слыхала я, а столь сладостной, умильной не слыхивала, — молвила Манева. — Много - ль у

тебя такихъ пісенъ, Василій Борисычъ?

— Довольно-таки, матушка, — отвѣтилъ онъ. — Сызмальства охоту имѣлъ къ нимъ — кои на память выучилъ, кои списалъ на бумагу... Да вотъ искушеніе!.. тетрадку-то не захватилъ съ собою... А много въ ней такихъ пѣсенъ.

— Жаль, другь, очень жаль. что нѣть съ тобой той тетрадки... — молвила Манева. — Которы на память-то знаешь, перескажи дѣвицамъ — запишуть онѣ ихъ да выучать...

Марьюшка, слышинь, что говорю?

— Слушаю, матушка, — съ низкимъ поклономъ отозвалась головщица.

Копчилась трапеза... Старицы и рабочія бѣлицы разошлись по кельямъ. Манева, присѣвъ у раствореннаго окна на лавку, посадила возлѣ себя Василья Борисыча. Мать Таифа, мать Аркадія, мать Назарета, еще три инокини изъ соборныхъ старицъ да вся иѣвчая стая стояли передъ ними въ глубокомъ молчаныи, внимательно слушая бесѣду игуменыи съ московскимъ посломъ...

Про Пргизъ говорили: знакомъ былъ онъ матери Манеев; до игуменства чуть не каждый годъ туда она вздила и гащивала въ тамошнихъ женскихъ обителяхъ по мъсяцу и дольше... Василій Борисычъ также коротко зналъ Пргизскіе монастыри. Долго онъ разсуждалъ съ Манееой о благольши тамошнихъ церквей, о стройномъ порядкъ службы, о знаменитыхъ пъвцахъ отца Силуяна, о пространномъ и во всемъ преизобильномъ житін тамошнихъ иноковъ и старицъ.

— Какъ по паденіи благочестія въ старомъ Рим'в Цареградъ вторымъ Римомъ сталъ, такъ и по паденіи благочестія во святой Аеонской гор'в второй Аеонъ на Иргиз'в явился,—

<sup>\*)</sup> Курени или Куреневскій раскольничій скить, въ Юго-Западномъ крав. Пзводъ — редакція, а также місто происхожденія, или указаніе на місто происхожденія.

говориль красноглаголивый Василій Борисычь. — Поистинѣ царство иноковъ было... Жили они безпечально и во всемъ изобильно... Что земель отъ царей было имъ жаловано, что луговъ, лѣсу, рыбныхъ ловель и всякаго другого угодъя!.. Житье нѣмцамъ въ той сторонѣ, а пргизскимъ отцамъ и супротивъ нѣмцевъ было привольнѣй...

— А теперь на Пргизв что?—съ горькимъ чувствомъ молвила Манева. — Не стало красоты церковной, запуствли обители!.. Которы разорены и знаку отъ нихъ не осталось, ко-

торы отданы хромцамъ на объ плеснъ \*)!

— Мерзость запуствнія, Даніпломъ прореченная, — прогово-

рилъ Василій Борисычъ.

— За гръхи наши, за гръхи! — больше и больше оживляясь, говорила Манееа. — Исполнися фіалъ Господней ярости!

Послѣднія времена! — пригорюнясь, вздохнула Таифа.

— Да, — сказала Манеоа, величаво поднимая голову и пылкимъ взоромъ оглядывая предстоявшихъ. — По всему видно, что близится скончаніе вѣковъ. А мы во грѣхахъ, какъ вътинѣ зловонной, валяемся, заслѣпли очи, не видимъ, какъ пророчества сбываются... Дай-ка сюда прологъ, мать Таифа... Ищи ноемврія шестнадиатое.

Танфа поднесла къ Манеев раскрытый прологъ... Указавъ казначев на строки, она велъла ихъ читать громо-

гласно.

«И рече преподобный Памва ученику своему, — нараспѣвъ стала Тапфа читать: — се убо глаголю, чадо, яко пріндуть дніе, внегда расказять иноцы книги, загладять отеческая житія и преподобныхъ мужей преданія, пишуще тропари п еллинская писанія. Сего ради отцы рыша: «не пишите доброю грамотою, въ пустыни живущіе, словесъ на кожаныхъ хартіяхъ, хощеть бо послѣдній родь загладити житія святыхъ отець и писати по своему хотѣнію».

— Развѣ не исполнилось? — задрожавшимъ отъ страстнаго волненья голосомъ спросида Манева, пламенными очами обводя предстоявшихъ. — Не сбылось развѣ прореченіе препо-

добнаго?..

— Давно сбылось, матушка, еще во дни патріарха Никона, — отозвался Василій Борисычь.

— Книгу Вѣру возьми, читай двѣсти четыредесять шестой листъ, — сказала Манева.

Танфа стала читать:

«Къ сему же внидетъ въ люди безвѣріе и ненависть, реть,

<sup>\*)</sup> Такъ раскольники зовуть единовърцевъ.

ротьба \*), піянство и хищеніє; изм'єнять времена и законт, и беззаконнующій зав'єть наведуть съ прелестію и осквернять священныя прим'єненія вс'єхъ оныхъ святыхъ древнихъ дъйствъ, и устыдятся креста Христова на себ'є носити».

Развѣ не видимъ того? — поджигающимъ голосомъ

вскликнула Манева.

Одна громче другой заголосили келейницы, перебивая другь друга:

-- Измънили времена!.. Не отъ Адама годамъ счетъ ве-

дутъ!

— Начало индикта съ Семеня-дня на Васильевъ поворотили \*\*)... Временъ измѣненіе!

— Безблагодатные, новые законы пишуть!.. Безъ патріар-

шаго благословенья!

- Отметаютъ градской законъ Устиньяна-царя \*\*\*) и иныхъ царей благочестивыхъ!..
- Замѣсто креста и евангелья идольское зерцало въ судахъ положили!
  - А въ томъ зерцалѣ Петръ-богоборецъ писанъ!

Господа кресты съ шей побросали!

— По купечеству даже крестоборство пошло!

А все прелесть иноземная — еллинскія басни!

— Нѣмцы, все нѣмцы бѣдъ на Руси натворили!.. Люторы!.. Кальвины!..

- Житья христіанамъ отъ нѣмцевъ не стало.

Распылились изувѣрствомъ старицы. Злобой загорѣлись ихъ очи, затрепетали губы, задрожали голоса... Одна, какъ ледъ холодная, недвижно сидѣла Манева.

— Читай въ Кирилловой книга слово въ недалю мясопуст-

ную, — сказала она Тапфъ.

Стала читать она:

«Такожде святый Ипполить напа римскій глаголеть: «Сія запов'ядахомъ вамъ, да разум'ете напосл'ядокъ быти хотящая: бол'язнь и молву и вс'яхъ челов'якъ еже другъ ко другу развращеніе, и церкви Божіи якоже простыя храмины будуть... Ії развращенія церковная всюду будуть... Писанія небрегоми будуть»...

<sup>\*)</sup> Реть — ссора, вражда. Ротьба — клятва, а также заклятье въ роді: «лопни мои глаза», «провалиться мит на семъ мѣсть» и пр.

<sup>\*\*)</sup> Семень-день (Симеона Столпинка) — 1-го сентября; Васильевъ день (Василія Великаго) — 1-го января. Ръчь идетъ о введеній январскаго года вмъсто прежияго сентябрьскаго.

<sup>\*\*\*)</sup> Юстиніанъ Великій—пиператорь византійскій. Нѣкоторые изъ законовь его въ Кормчей книгѣ помѣщены подъ названіемъ «градского» (тоесть гражданскаго) закона.

— Ниже читай: «Басни до конца», — прервала Танфу мать Манева.

«Басни до конца во мнящихся христіанѣхъ будутъ, — читала Таифа. — Тогда возстанутъ лжепророцы и ложные апостоли, человѣцы тлетворницы, злотворцы, лжущіе другъ другу, прелюбодѣи, хищницы, лихоимцы, заклинатели, клеветницы; пастыріе якоже волцы будутъ, а священницы лжу возлюбятъ»...

Софронъ съ Корягой! — съ желчью вполголоса молвила

Василью Борисычу Манева.

Тоть вздохнуль и, пожимая плечами, тоже вполголоса молвиль:

— Искушеніе!..

«Иноцы и черноризцы мірская вождельють»,— продолжала Танфа.

— Якоже нѣцыи отъ здѣ сущихъ, — прибавила Манева,

окидывая взорами предстоявшихъ.

Старицы поникли головами. Бълицы переглянулись.

«О! горе, егда будеть сіе, — читала Танфа: — восилачутся тогда и церкви Божіи плачемъ веліимъ, зане ни приношенія, ниже кадило совершится, ниже служба богоугодная; священныя бо церкви яко овощная хранилища будуть, и честное тьло и кровь Христова во днѣхъ онѣхъ не имать явитися, служба угаснеть, чтеніе писанія не услышится, но тьма будеть на человѣцѣхъ».

— Прекрати, — повельла Манеоа.

Смолкла Танфа и низко склонила голову. И всколько минутъ длилось общее молчанье, прерываемое глубокими вздохами старицъ.

Встала съ мъста Манева, мрачно поглядъвъ на келейниць,

сказала:

— II тому по маломъ времени подобаетъ быти.

- Подобаеть, матушка... Вскорѣ подобаеть, — глубоко вздохнувъ, промодвилъ и Василій Ворисычь, вскинувъ однако исподтишка глазами на Устинью, у которой обильныя слезывыступили отъ Таифина чтенія и отъ рѣчей игуменьи...

— Что дѣлается?.. Какія дѣла совершаются?.. — опираясь на посохъ, продолжала Манева. — Оглянитесь... Пргиза нѣтъ, Лаврентьева нѣтъ, на Вѣткѣ пусто, въ Стародубъѣ мало что не порушено... Оскудѣніе священнаго чина всюду настало — всюду душевный гладъ... Про Бѣлу-Криницу не поминай мнѣ, Василій Борисычъ... сумнительно... Мы однѣ остаемся, да у казаковъ еще покамѣстъ держится вмалѣ древлее благочестіе... Но вѣдъ казаки люди служилые — какъ имъ за вѣру стоять?...

— Стояли же за въру, матушка, и служилые, — робко ввер-

пула слово Аркадія, слывшая за великую начетчицу.

 — Когда?.. — ръзко спросила ее Манева, окинувъ строгимъ взглядомъ.

— А стрѣльцы-то, матушка?.. Благочестивая рать небреемая!.. — смиренно промолвила уставщица, сложивъ у груди

руки, задрожавшія отъ грознаго взгляда игуменьи.

— Пустого не мели, — отрѣзала Манева. — За вѣру стоять стрѣльцы и въ помышленьи не держали... Велѣлъ Якимъ патріархъ угостить ихъ на погребѣ, и пропили они древлее благочестіе... Что пустое городить?.. Служилымъ людямъ — хоть и казаковъ взять — не до вѣры. Ихнее дѣло — царская служба, а вѣра — дѣло духовное, особь статья... Истинная вѣра монастырями да скитами держится, сирѣчь духовнымъ чиномъ... Оскудѣетъ священный чинъ, престанетъ иноческое житіе — тогда и вѣрѣ конецъ... Нами стоитъ древлее благочестіе... А много-ль намъ остается?.. Подумайте-ка объ этомъ!

— Зачёмъ, матушка, ропотомъ Бога гнёвить? — молвилъ Василій Борисычъ. — Живете вы, слава Богу, въ здёшнихъ лѣсахъ тихо, безмятежно, никакого касательства до васъ нѣтъ...

— Не роппу, Василій Борисычь, — сдержанно отвѣтила Манева. — Къ тому говорю, что пророчества сбываются, скончаніе вѣковъ приближается... Блаженъ бдяй!.. Вотъ чтд... А чтд сказалъ про наше житіе, такъ повѣрь ты мнѣ, Василій Борисычъ, обителямъ нашимъ недолго стоять... Близится конецт!.. Скоро не останется кивотовъ спасенія... Въ малѣ времени не будетъ въ нашихъ лѣсахъ хранилищъ благочестія... И тогда не закоснитъ Господь положить конецъ временамъ и лѣтамъ...

Замолчала Манееа... Никто ни слова ей въ отвѣть... Матери крестились и шентали молитвы.

Минуты черезъ три мать Виринея, отирая обильно высту-

пившія на глазахъ ея слезы, обратилась къ игуменьъ:

— Намедни, какъ ты хворала, матушка, ронжински ребята ко мнѣ въ келарню старчика приводили. Въ Поломскихъ лѣсахъ, сказывалъ, спасался, да лѣсъ-отъ вырубать зачали, такъ онъ въ иное мѣсто пробирался... И сказывалъ тотъ старчикъ, что твое же слово: по скорости-де скончаніе вѣку будетъ, антихристъ-де давно ужъ народился, а подъ Москвой, въ Гуслицахъ, и Господни свидѣтели ужъ съ полгода ходятъ — Илья пророкъ съ Енохомъ праведнымъ.

— Пустяковъ не плети, Виринеюшка, — перебила ее Манева. — Знать бы тебъ горшки да плошки, а пустяковъ не городить... Какіе тамъ Илья съ Енохомъ объявились?.. Чего имъ въ Гуслицахъ дълать?.. Фальшивы деньги, что ли?

— Старчикъ, по всему видно, матушка, житія высокаго и

даръ разумвнія, въ пустыни живучи, снискалъ... Пустого слова не скажеть, — зачала-было смущенная словами игумены Ви-

ринея, но Манева опять перебила ее.

— Тебъ бы того старца напонть, накормить и всъмъ упоконть, — сказала она: — а пустыхъ ръчей съ нимъ не заводить... Да, другь, — немного помолчавъ, сказала Манева, обращаясь къ Василью Борисычу: — недолго, недолго пожить намъ въ обителяхъ!.. Запустветь свято мъсто!..

— Полноте, матушка, — молвилъ Василій Борисычъ. — Не сейчасъ же вдругь. Господь милостивъ — на вашъ въкъ по-

— Не знаешь ты, Василій Борисычъ, здѣшнихъ обстоятельствъ, потому такъ и говоришь, — сказала Манева. — Въ иное время поразскажу, а теперь время идти на спокой... Ишь какъ стемнъло, ровно осенью... Прощайте, матери!..

Прощайте, дѣвицы!

И, слегка наклонивъ голову, пошла изъ келарии. Фленушка да Марьюшка вели ее подъ руки. Разошлись по кельямъ и матери и бълицы. Только Устинья Московка въ Виринеиной боковушь что-то замышкалась и вышла послыднею изо всых бълниъ и старицъ.

Когда всв разошлись, Василій Борисычь нісколько минутъ дружелюбно побесъдовалъ съ Виринеей про гуслицкихъ Илію сь Енохомъ и за великую тайну сказаль ей, что, отъвзжая изъ Москвы, самъ то же слышалъ на Рогожскомъ отъ матери Пульхерін... Этимъ Виринея была очень утъщена... Значить, ея правда, не Манеонна, значить, не ложное слово сказаль ей старчикъ, приведенный ронжинскими ребятами... Распрощался наконецъ и Василій Борисычъ съ Виринеей. Послѣднимъ вышелъ онъ изъ келарни.

На дворъ стояла такая темень, что по кельямъ хоть огни вздувай. Послъ продолжительнаго зноя подъ вечеръ потянуло прохладой съ мокраго угла \*), и скоро все небо застлалось тучами... Хоть немного дней оставалось до Петра Солноворота \*\*), хотя и сходились ужь вечерняя заря съ утренней, однакожь такая темнота настала, что хоть въ осеннюю ночь... Тишь была невозмутимая, лишь вдали въ заколосившемся хльбь трещали кузнечики, да ид льсу раздавались изръдка

<sup>\*)</sup> Мокрымъ угломъ зовутъ съверо-западную часть небосклона, откуда большею частью приносятся дожди.

<sup>\*\*)</sup> Іюня 12-ro.

глухіе звуки боталъ \*). Дождемъ еще не кропило, но сильно марило \*\*), душный воздухъ полонъ былъ тепла и благовонія. По сторонамъ часто вспыхивали зарницы...

А въ ту пору молодежи не спалось. Душная, неспокойная дремота, разымчивая нѣга всѣхъ одолѣвала. Яръ-Хмель по людямъ ходилъ.

А ходилъ еще въ ту пору по Манеонной обители конюхъ Дементій. Выпустивъ лошадей въ лѣсъ на ночное, проходилъ онъ въ свою работницкую избу ближнимъ путемъ — черезъ обитель мимо часовни. Идетъ возлѣ высокой паперти, слышитъ подъ нею страстный шопотъ и чьи-то млѣющія рѣчи... Остановился Дементій и облизнулся... Одинъ голосъ знакомымъ ему показался. Прислушался конюхъ, плюнулъ и тихими, неслышными шагами пошелъ въ свое мѣсто...

— Ай да московскій півунь! — проворчаль онь сквозь зубы. Не доходя коннаго двора, Дементій остановился... Постояль-постояль и, повернувь въ сторону, спішными шагами пошель къ крайней кельенкі спротскаго ряда... А жила въ той кельенкі молодая бабенка, тетка Семениха... А была та Семениха ни дівка, ни вдова, ни мужня жена — мірской человікь — солдатка.

Ходитъ Ярило по людямъ, палить страстью, туманитъ головы. А ноченька выдалась темная, тихая, теплая, душистая... Много жалуетъ такія ночи развеселый Яръ-Хмель молодецъ!

\*\*) Марить — стоить духота, обыкновенно бывающая посль долгаго зноя,

предъ грозой.

<sup>\*)</sup> Ботало — глухой звонокъ, привѣшиваемый лошадямъ й коровамъ па шею, когда пускають ихъ въ ночное по лѣсамъ. За Волгой пастуховъ нѣтъ. скотъ пасется одинъ, по раменямъ, для того и привязываютъ ему ботала. Каждый хозяниъ знастъ звукъ своего ботала и по этому звуку скоро отыскиваетъ безпастушную свою скотину.

## Оглавленіе

## II TOMA.

| _  |         |        |    |     |     |    |    |    |     |    |    |    |  |  |  |  |  |  | CIP. |  |  |
|----|---------|--------|----|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|------|--|--|
| Въ | лѣсахъ. | Романъ | RF | , 1 | чет | lЫ | pe | ХЪ | , ч | ac | RT | ďХ |  |  |  |  |  |  |      |  |  |
|    | часть   | первая |    |     |     |    |    |    |     |    |    |    |  |  |  |  |  |  | 3    |  |  |
|    | Часть   | вторая |    |     |     |    |    |    |     |    |    |    |  |  |  |  |  |  | 287  |  |  |



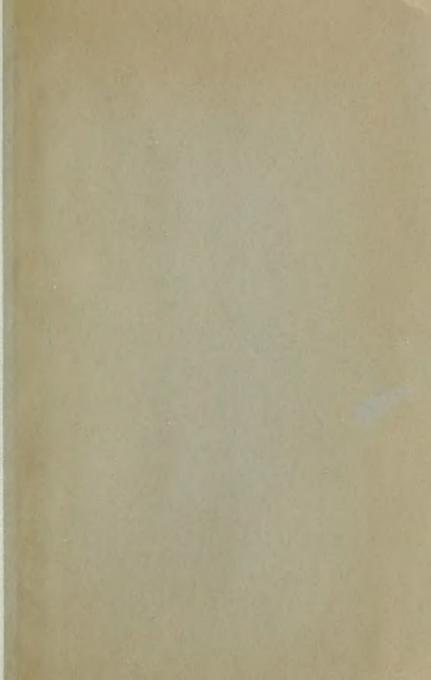



PG 3337 M45 1909 t.2 Mel'nikov, Pavel Ivanovich Polnoe sobranie sochinenii

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

